



Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto







## ЗАПИСКИ

# ФИЛИПА ФИЛИПОВИЧА ВИГЕ ЛЯ.

I-II

съ подлинной рукописи.

- AII-SH SHIP

МОСКВА.

1892..

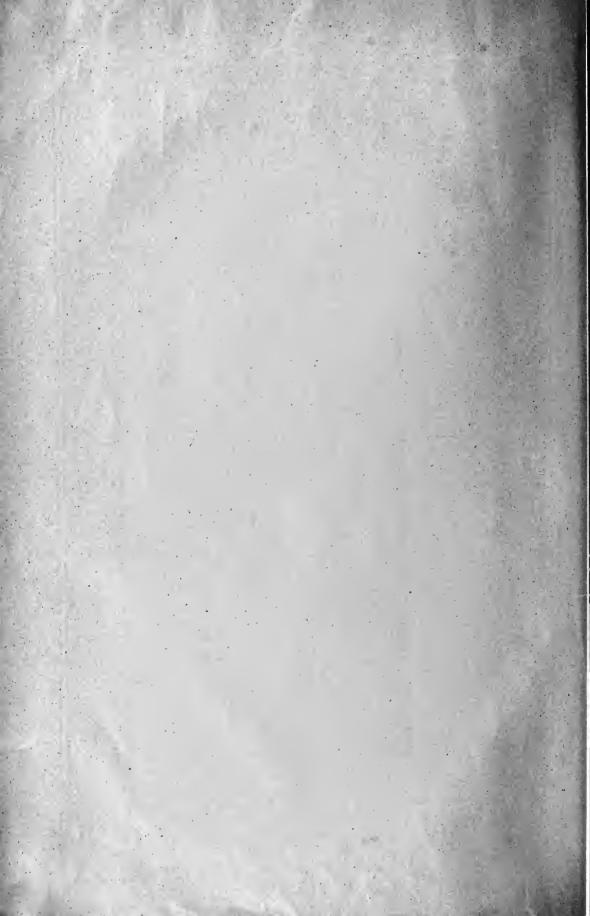

### ЗАПИСКИ

### ФИЛИНА ФИЛИПОВИЧА

## ВИГЕЛЯ.

#### YACTE HEPBASI

ИЗДАНІЕ «РУССКАГО АРХИВА».

(дополненное съ подлинной рукописи).

МОСКВА.

Въ Университетской типографіи, Страстной бульваръ. 1891.



DK 188 .6 V5A3 1891 ch. 1-2 \*

Записки Филипа Филиповича Вигеля печатались въ 1864 и 1865 годахъ въ «Русскомъ Въстникъ», и въ 1866 году вышли отдъльно въ трехъ книгахъ, подъ заглавіемъ «Воспоминаній». Пыпъшнее издапіе этихъ Записокъ печатается въ болъе полиомъ видъ, съ подлинной рукописи. Ф. Ф. Вигель родился въ 1786 году въ Пензенской деревнъ, скончался въ Москвъ 20 Марта 1856 года, въ чинъ тайнаго совътника, полученномъ по выходъ въ отставку изъ должности директора Департамента Иностранныхъ Исповъданій.

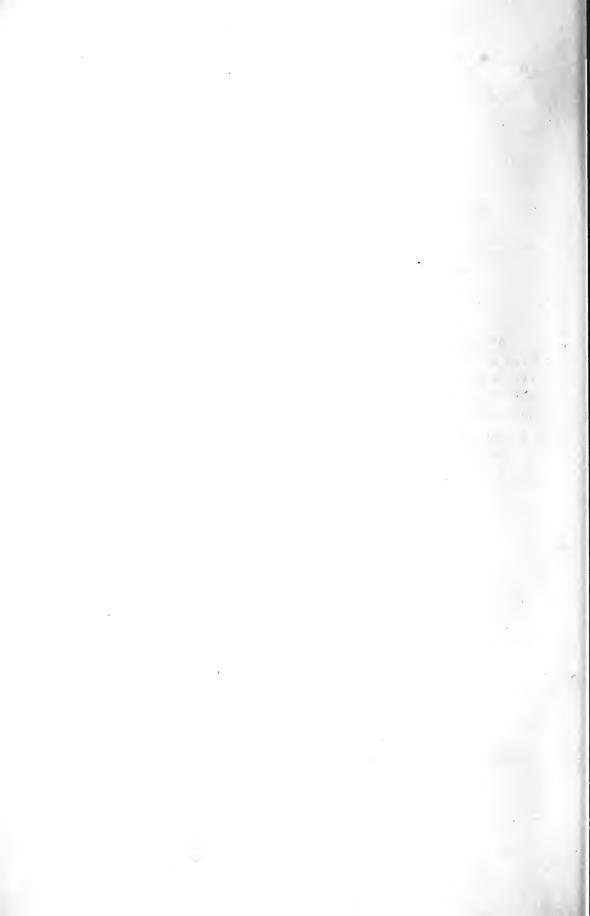

Въ наше время появилось безчисленное множество историческихъ записокъ; ими наводненъ Западъ Европы. Иныя изъ инхъ мало занимательны, другія мало правдивы; но вст могутъ, для будущихъ историковъ, быть болъе или менъе полезны. Сін источники, иногда весьма мутные, бывъ собраны, пропущены сквозь безпристрастную критику, очищены вкусомъ и геніемъ, могутъ составить величественный, ясный нотокъ, коимъ Карамзины грядущихъ временъ будутъ напоять любопытную жажду къ познаніямъ, болъе и болъе увеличивающуюся въ моемъ отечествъ.

Давно родилась во мит мысль и желаніе обратиться въ одинъ изъ сихъ источниковъ, продлить къ концу приближающееся, тлънное и малозиачительное бытіе мое, превратить его въ существованіе столь же не-извъстное, невидимое, въ журчаніе неслышимое, съ надеждою случайно брызнуть когда-нибудь изъ мрака и земли, и быть замъчену какимънибудь великимъ мужемъ, который удостоитъ пріобщить меня къ своему безсмертію или, по крайней мърт, долговъчію.

Обстоятельства, неблагопріятствующія намѣренію моему, препятствовали мнѣ доселѣ приводить его въ исполненіе. Они не перемѣнились, но я рѣшился вопреки имъ приступить къ труду сему, столь заманчивому, быть можетъ, безполезному для другихъ, но для меня уже тѣмъ полезному, что доставляетъ мнѣ занятіе на весь остатокъ дней моихъ.

По большей части историческія записки составляются государственными людьми, полководцами, любимцами царей, однимъ словомъ, дъйствующими лицами, которыя, описывая происшествія, на кои они имъли вліяніе и въ коихъ сами участвовали, открываютъ потомству важныя тайны, едва угадываемыя современниками: ихъ записки—главнъйшіе источники для исторіи. Но если симъ актерамъ въдомо все закулисное, то между зрителями развъ не можетъ быть такихъ, коихъ замъчанія пригодились бы также потомству? Имъ однимъ могуть быть извъстны толки и сужденія партера; прислушиваясь къ нимъ внимательнымъ ухомъ, они въ тоже время могутъ зоркимъ окомъ проникать въ самую глубину сцены, и если они хоть сколько-нибудь одарены умомъ наблюдательнымъ и счастливою намятью, то сколько любопытнаго и неизвъстнаго могутъ сообщить они своимъ потомкамъ!

Отъ самаго рожденія, природой и фортуной бывъ осужденъ, по мнънію моему, болье чъмъ на ничтожество, во всемъ получивъ отъ судьбы посредственность въ удълъ, я однакоже бесъдовалъ много съ мудръйними изъ моихъ соотечественниковъ, былъ въ самыхъ близкихъ сношеніяхъ съ просвъщенивйними изъ нихъ; глупцы и невъжды мнъ. также вовсе не были чужды: я долго жилъ посреди ихъ и въ мысляхъ часто мърилъ пространство тъхъ и другихъ отдъляющее. Я не убъгалъ также отъ нищеты и не отказывался отъ знакомства съ богатыми: отъ знатнаго до простолюдина, всъ состоянія мив были извъстны. Пространнъйшее государство въ міръ проъзжаль я отъ Востока до Запада и отъ Юга до Съвера и былъ внъ предъловъ его; его блестящія столицы и отдаленнъйшія отъ нихъ провинціи, непроходимые лъса Сибири и безлюдныя степи Новороссійскаго края миж равно знакомы. Я пиль воды Селенги и Сены и отъ вершины Хамаръ-Дабана странствовалъ до Содома Новаго Завъта, который посътиль я послъ паденія минутпой великой имперіи.

Я родился при Екатеринъ, записанъ въ службу при Павлъ, дъйствительно и дъятельно продолжалъ оную при Александръ и оканчиваю ее при Николаъ. Еще въ младенческомъ возрастъ, все окружавшее меня сильно возбуждало во мнъ вниманіе и любонытство, все връзывалось мнъ въ память, и все въ ней сохранилось. Пока еще лъта не лишили меня сей способности, желаю я внукамъ моихъ соотечественниковъ, за неимъніемъ собственныхъ \*) завъщать повъсть о разнообразныхъ предметахъ, встръченныхъ мною на длинномъ пути не совсъмъ обыкновенной жизни.

О себъ буду говорить мало: скромность не позволить миф хвалиться добрыми, но весьма обыкновенными свойствами, которыя едва могуть служить перевъсомъ безчисленнымъ недостаткамъ или даже порокамъ; а стыдъ, который еще знали въ наше время, не допуститъ меня открывать послъднихъ. Не имъя великой славы Жанъ-Жака Руссо, не имъю и правъ на безстыдство его.

Въ описываемомъ мною я буду пичто: я буду только рама или, лучше сказать, маляръ, вставляющій въ нее поперемъпно картины и

<sup>\*)</sup> Сочинитель женать не быль. И. Б.

предки. 7

портреты и многоразличіемъ ихъ старающійся замінить педостатокъ въ искусствів живописномъ.

По, дълаясь провожатымъ читателя сквозь мъста и происшествія, мною видінныя, долженъ я необходимо прежде всего говорить ему о себъ, даже о томъ, что было до меня, о моемъ происхожденіи.

П.

11 долго ночиталь собя Шведомь. Одинь печаянный случай, а еще болье любонытство мое и тщеславіе показали мив мою ошибку, открыли мив горькую истину.

Предки мои въ Эстляндіи, въ Везенбергскомъ округѣ, владъли мызами Иллукъ и Куртна. Мой дѣдъ заложилъ ихъ въ 1765 году на нятьдесятъ лѣтъ, и миѣ досталось или выкупать ихъ или за нѣкоторую сумму уступить право на вѣчное ими владѣніе. Я былъ молодъ, жилъ тогда въ Петербургѣ. Эстляндія, которую увидѣлъ я зимой, показалась миѣ мрачнымъ оледенѣлымъ адомъ; я боялся хлопотъ и радъ былъ за маловажиую сумму отказаться отъ права припадлежать къ знаменитому рыцарству. Поспѣшая обратно въ столицу, я не исполнилъ даже священной обязанности посѣтить могилу моего дѣда и не подумалъ заглянуть въ документы, по коимъ фамилія моя владѣла сказанными мызами.

Какое-то аристократическое чувство, дъйствіе коего я впрочемъ весьма рёдко ощущаль, побудило меня гораздо послё, лётъ шестнадцать спустя, стараться съ точностію узнать эпоху, въ которую могущественные предки мои основали свое владычество за Наровой, тёмъ болёе, что представилось къ тому весьма удобное средство: г. Брунъ, шуринъ г. Ребиндера, коему уступилъ я права своей фамилін, служилъ тогда подъ моимъ начальствомъ. По просьбё моей, скоро доставилъ онъ мнё копію съ нужныхъ для меня бумагъ, и что же открылось? Первымъ владёльцемъ помянутаго имёнія въ моемъ родё былъ только дёдъ отца моего, именемъ Валдемаръ и, что еще ужаснёе, онъ назывался Вигеліусомъ.

Кому неизвъстно ныпъ, что въ Финляндіи природные жители имъютъ обычай, коль скоро получать какую-нибудь ученую степень, облагораживать прозваніе свое Латинскимъ усомъ. И потому-то въроятно, что прадъдъ мой—сыпъ какого-нибудь настора или профессора Финскаго племени, который, происходя изъ низкаго состоянія, украсиль имя свое сею ненавистною для меня окончательною прибавкой. Почему бы кажется, если онъ былъ докторъ богословія или медицины и коли

непремънно ему нужно было себя латинизировать, не называться ему донъ-Вигелемъ, какъ были донъ-Калметъ, донъ-Букетъ. Донъ не такъ тъсно связывается съ именемъ какъ усъ; его легче отбросить. Хвала дъдушкъ, что, вступивъ въ военную службу, онъ сбрилъ сей ученый усъ.

Но какъ бы то ни было, я не Шведъ. Увы, нѣтъ никакого сомнѣпія: я Финиъ или Эстъ, или, попросту сказать, Чухонецъ! Потомству
обязанъ я говорить всю истипу, но отъ современниковъ буду тщательно скрывать сію ужасную тайну. Открывъ ее, враги-насмѣшники
конечно не оставятъ попрекать меня Чудскою моею породой. Они готовы сдѣлать болѣе: они готовы будутъ сравнивать меня съ сими безчисленными несчастными, презрѣнными тварями, съ сими потерянными
женщинами, кои, родясь въ окрестностяхъ сѣверной столицы, такъ
легко впадаютъ въ бездну пороковъ, и которыя думаютъ возвысить
себя и состояніе свое, называя себя Вѣтками, т. е. Шведками. Впрочемъ, что дѣлать? Если бы сіе и случилось, у меня всегда будетъ чѣмъ
заплатить имъ.

Похвастаться дёдомъ моимъ, Лаврентіемъ Владимировичемъ (какъ Русскіе его называли) имѣю я болѣе причинъ. Почти съ самаго дѣтства слѣдовалъ онъ за нобѣдоносными знаменами Карла XII, быстро проходилъ чины и земли его герою покорявшіяся и въ званіи капитана драбантскаго полка, едва имѣя двадцать лѣтъ отъ роду, взятъ былъ Русскими въ плѣнъ подъ Полтавою. Почему съ другими плѣпниками не былъ онъ тогда отправленъ въ Сибирь, мнѣ неизвѣстно; вѣроятно изъ числа ссылаемыхъ были изъяты владѣльцы Остзейскихъ провинцій, сдѣлавшіеся новыми подданными Петра Великаго.

Новаго своего отечества не полюбиль дёдъ мой и никогда не хотъль ему служить. Онъ спрятался на мызё своей и долго вель уединенную, мрачную и безбрачную жизнь. Не знаю какъ сіе случилось, но наконецъ полюбилась ему одна благородная дёвица, Гертруда фонъ-Бриммеръ. Онъ вступиль съ нею въ законный бракъ, и по ней отецъ мой и дяди удостоились чести быть въ родстве съ Буксгевденами, Бревернами, Розенами и другими знаменитыми Лифляндскими баронами—чести, которою я, по крайней мёръ, всегда весьма мало гордился.

Дальнъйшихъ подробностей о дъдъ моемъ я не имъю, ибо отецъ мой выросъ не при немъ и рано его лишился. Знаю только, что онъ никогда не покидалъ своего помъстья, былъ столь же трудолюбивымъ хозяиномъ, какъ храбрымъ воиномъ, и что сей капитанъ-Цинциннатъ всегда плакалъ при имени Карла XII и постоянно ненавидълъ Россію.

Доказательствомъ сей ненависти служитъ слъдующее. Изъ семи сыновей своихъ, четырехъ старшихъ, не знаю по какому праву, послалъ онъ за границу служить другому герою, великому Фридриху.

дъдъ.

Неблагодарность его противъ Россіи, подъ правленіемъ коей опъ столь долго наслаждался спокойствіемъ и независимостью, была жестоко паказана: одинъ только старшій сынъ, Лаврентій, уцѣлълъ въ Семилътнюю войну; другіе же трое Оттонъ, Фредерикъ и Валдемаръ, въ цвѣтъ лѣтъ, погибли отъ Русскихъ ядеръ или штыковъ. Старшій же сынъ жилъ, видно, очень долго, ибо въ Прусской службъ умеръ генералъмайоромъ и комендантомъ крѣпости Торуни. (Дътей онъ не оставилъ, а вдова его, урожденная Глазенанъ, какъ она подписывалась, обращалась къ отку моему съ просьбою объ исходатайстнованіи ей пансіона, посредствомъ нашей миссіи).

Младинихъ трехъ сыновей своихъ, Ивана, Якова и Филипа, ръшился дъдъ мой посвятить Россіи; но на то были особливыя причины.

Карлъ-Петръ Ульрихъ, герцогъ Гольштейнскій, внукъ сестры Карла XII-го, великій почитатель, какъ извъстно, великаго Фредерика, былъ также племянникъ императрицы Елисаветы Петровны и наслъдникъ ся престола. Но его блеска какъ бы не видълъ сей слъпотствующій Германецъ; могущество народа, надъ коимъ ставила его судьба, не могъ понять сей слабоумный, сей слабодушный внукъ Петра Великаго. Почти въ ребячествъ привезениый въ Россію и крещенный въ нашу въру, онъ никакъ не умълъ сделаться Русскимъ: воспоминанія младенческихъ лътъ и окружавшіе его Нъмцы, кои сохраняли ихъ въ немъ и въ его царствованіе, надъялись воскресить времена Бирона, шикакъ его къ тому не допускали. Образцомъ его сдълался просвъщенный геній, но онъ умъль только перенять его отпоки. Подобно Фридриху, обожателю всего Французскаго, который не зналъ истиннаго духа Германцевъ (сихъ мыслителей по превосходству) и видълъ въ нихъ только ратныхъ людей и боевыя машины, Всероссійскій наслъдникъ началъ подражать всему Ифмецкому, презиралъ все Русское и мундиръ Прусскаго генерала предпочиталъ императорской коронъ. Забывая или не зная, что создатель Прусской славы вводиль строгую дисциплину въ войскъ и образовалъ солдать своихъ не для парадовъ, а для побъдъ, онъ первый у насъ началъ видъть просвъщение въ маршировкъ и, говоря словами того времени, въ метаніи артикула. Потому-то Голштейнскій его баталіонъ и Кадетскій Корпусъ Німецкаго изданія, коего онъ быль шефомь, сділались постоянными, единственными предметами его занятій.

Подъ его покровъ поставиль дѣдъ мой трехъ маленькихъ сыновей, можетъ быть видя въ нихъ тайно будущихъ мстителей, будущихъ повелителей въ ненавистной землѣ. Ихъ приняли въ Кадетскій Корпусъ, и когда половина семейства моего дѣда проливала Русскую кровь,

10 дадья.

другая содержалась и поспитывалась на Русскія депьги. Старая Россія, въ незлобіи и безпечности, во всемъ походила на пынёшнюю.

Изъ трехъ сыновей, о коихъ я выше упомянулъ, одинъ только былъ дъйствительно уменъ. Въ наукахъ, въ поведеніи, даже самою наружностію младшій отличался отъ двухъ старшихъ — это былъ мой отецъ. Но оставимъ сей любезный для меня предметъ: къ сему живъйшему, сладчайшему изъ моихъ воспоминаній я часто буду возвращаться. Тенерь поспъшу окончить разсказъ о моихъ дядяхъ.

Старшій изъ нихъ, Иванъ, всю жизнь свою служилъ въ военной службѣ; другой же, Яковъ, пачалъ было съ нея, но скоро перешелъ въ гражданскую. Съ ограниченнымъ умомъ, съ пылкими страстями, они пе могли пойти далеко. Дядя мой Иванъ былъ то, что въ старину называлось «забубенный»: влюбчивъ, мотоватъ и весьма не строгихъ правилъ. Онъ не дожилъ до старости и кончилъ жизнь премьеръ-майоромъ и комендантомъ Орской крѣпости, бездѣтенъ, хотя и былъ женатъ на дочери какого-то гарнизоннаго офицера Семенова.

Другой мой дядя, Яковъ Лаврентьевичъ, былъ примъчателенъ необыкновенною честностію въ дѣлахъ. Къ сожалѣнію, безкорыстные, безпристрастные судьи у насъ всегда были рѣдки; они почитались феноменомъ, и когда-то имъ дивились и ихъ уважали. Не въ это время дядя мой былъ судьею въ Санктпетербургскомъ Надворномъ Судѣ: надънимъ смѣялись и о немъ жалѣли; въ нынѣшнее просвѣщенное время его бы стали преслѣдовать. Онъ былъ отмѣнно трудолюбивъ и точенъ, занималъ всегда должности мелкія, но какъ говорится, доходныя, жилъ всеьма бѣдно и послѣ себя инчего, кромѣ скудной движимости, не оставилъ. Долгое поприще жизни и службы окончилъ онъ въ одно время, въ 1802 году, едва достигнувъ чина коллежскаго совѣтника.

Я его знаваль и всегда дивился скромности его желаній и удовольствій: чтеніе весьма незанимательныхъ Нъмецкихъ книгъ и изръдка бесъда стариннаго пріятеля коротали для него зимніе вечера; лѣтомъ же нанималь опъ огородь въ Екатерингофъ и, покопавшись въ немъ, отдыхаль на свѣжемъ воздухъ. Миръ праху его, сего добраго и почтеннаго родственника!

Жизнь его, однакоже, не всегда была безмятежна: онъ зналъ любовь и въ ней только не зналъ постоянства. Онъ не плънялся ни знатностію рода, ни блескомъ воспитанія, красота овладъвала имъ, гдъ-бъ она ему ни являлась, въ прачешной ли, или хотя въ коровникъ. Но честность его правилъ была видна даже среди волненій его страстей. Слово «наложница» пугало его добродътель, и всякій разъ онъ, влюбляясь въ какую-нибудь простую дъвку (самая знатная изъ нихъ была кистерская дочь), сифшилъ соединиться съ нею законными узами. Какъ

это сходило ему съ рукъ, вотъ чего и никакъ понять не могу. Тогда еще не было устава Еванголическихъ въ Россіи церквей, и протестантизмъ, видно, быль у пасъ не лучше магометанской въры (что бы, кажется, ему такъ и не оставаться!) Какъ бы то ни было, по почтенный дядя мой былъ многоженецъ. Я узпалъ это послѣ смерти его, когда явилась ко мив одна изъ его вдовъ, прося о помощи; потомъ пришла другая, наконецъ третья; испугавшись мпогочисленности тетокъ, я не велълъ ни одной пускать. Увы, говоритъ, ихъ было до восьми; одна гдъ-то жила въ нянькахъ, другая была кухарка, а третья что-то еще хуже. Утверждаютъ, что вев тираны имъютъ склопность къ многоженству и ставятъ въ примъръ Геприха VIII и Ивана Васильевича, а мой бъдный дядя скоръе на все могъ быть похожъ, чѣмъ на тирана.

Между родными съ отцовской стороны былъ еще одинъ чудакъ, о коемъ никакъ умолчать пе могу. Это Оедоръ Ивановичъ Сандерсъ, единственный сынъ Софіи, старшей сестры отца моего, которая лътъ двадцать была его старве, такъ что племянникъ быль почти ровестинкомъ дядъ. Любовь и война были его девизомъ: съ ребячества до глубокой старости онъ жилъ или среди тревогъ ихъ, или ихъ восномипаніями. Въ первый разъ видёль онъ непріятельскій огонь въ чинъ поручика при Кагулъ въ 1770 году, въ послъдній же разъ въ чинъ генералъ-майора подъ Парижемъ въ 1814-мъ. И такъ сорокъ четыре года воеваль онъ, и потомъ точно отдыхалъ на лаврахъ въ Изманлъ (куда его едълали комендантомъ), на приступъ и при взятіи косто опъ быль три раза. Смерть его щадила, но не пули: онъ быль весь израненъ и, не взирая на то, здоровъ, веселъ и бодръ до самой смерги. Совершенный недостатокъ въ способности мыслить, при воображении живомъ, въчно юномъ, спасли его отъ правственныхъ болъзней и сохранили ему и физическія силы. Подъ конецъ жизни онъ былъ въ отставкъ генералъ-лейтенантомъ, и хотълъ еще разъ взглянуть на столицу. Дорогой, въ Твери, одинъ бродята, котораго въ Измаилъ онъ взяль кучеромь, удариль его оглоблей и расшибь ему руку и погу съ намъреніемъ его убить и ограбить; разбойника успъли схватить, а опъ, на 90-мъ году жизни, черезъ два мъсяца вылъчился и явился въ Петербургъ. Казалось, онъ безсмертенъ; однакоже по прівздв кончилъ онъ необыкновенную жизпь свою весьма необыкновеннымъ образомъ: въ самый день рожденія своего, когда ему исполнилось 90 літь, 1-го Января 1836 года, онъ, будучи совершенно здоровъ, нарядился, поъхаль въ Зимий Дворецъ и умеръ на ступеняхъ парадной онаго лъстницы, по коей онъ всходилъ.

Къ числу страниостей его характера и жизни принадлежитъ и самый бракъ; опъ выигралъ жену свою на биліардъ. Одна молодая,

прекрасная Кіевская мъщанка плънила богатаго, вътреннаго Поляка, князя Яблоновскаго, вышла за него замужъ и черезъ годъ или два ему надовла. Сандерсъ съ батальономъ стоялъ тогда на квартирв въ одномъ изъ городовъ нашихъ западныхъ губерній, принадлежавшихъ тогда Польшъ, но занятыхъ нашими войсками; онъ часто игралъ въ биліардъ съ Яблоновскимъ и выигралъ у него нъсколько тысячъ злотыхъ. Когда онъ сталъ требовать отъ него уплаты, то увидель его Аріадну, восиламенился и предложиль ему взаимную уступку. Договоръ былъ скоро заключенъ, нбо всъ стороны изъявили согласіе, особенно же молодая княгиня, по чувству оскорбленнаго самолюбія. Онъ прожиль съ ней до самой смертильть сорокь пять. Кажется, искренно она его никогда ни любила, обманывала его, часто измъняла ему, но будучи гораздо его моложе, будучи умна, хитра и ловка, дълала жизнь его весьма счастливою; можетъ быть своею заботливостію она ее продлила, ибо лелъяла его, ухаживала за старымъ мужемъ, какъ за ребенкомъ \*). Когда, за ивсколько леть до смерти, онъ продолжаль еще влюбляться, то ей одной повъряль тайны муки своего сердца; она всегда выслушивала его съ участіємъ, то сміналась, то утішала его, и не одними только словами, уговаривая молодыхъ красавицъ улыбкою, умильнымъ взглядомъ, ласковымъ словомъ и пногда даже холоднымъ попълуемъ усладить страданія старика.

Конечно, невозможно Марину Итнатьевну ставить въ примъръ добродътели нашимъ губерискимъ барынямъ, супругамъ нашихъ помъщиковъ: онъ живутъ тихо, спокойно, и отъ нихъ можно требовать болъе точности въ исполненіи обязанностей. Но среди безпрестанныхъ переходовъ, среди піумной, бурной воинской жизни, какъ иногда не забыться? Сколько я зналъ такихъ воинственныхъ женъ, которыя говорили: «нашъ полкъ», «нашъ эскадронъ»; онъ готовы были раздълять опасности своихъ мужей, готовы были сразиться вмъстъ съ ними и жертвовать за нихъ жизнію, а не считали за гръхъ мимоходомъ любить другихъ. Въ нихъ есть что-то особенное; онъ милы какою-то солдатскою откровенностью. Жаль, что ни одна изъ нихъ неизвъстна

<sup>\*)</sup> Следуи сему примеру, можно советовать всемь холостикамъ и вдовцамъ, достигающимъ глубокой старости и пользующимся пожизненными только достаточными доходами, жениться на пожилыхъ красавицахъ не строгой нравственности и владевшихъ долго искусствомъ пленять: по старой привычке, оне привязываются въ последней своей жертве, въ последнему поклопнику и берегутъ его какъ зеницу ока. Оне тешать его, очаровывають и, обруженный призраками, старый мужъ медленне приближается во гробу. Наши Русскія въ этомъ деле еще не мастерицы; но примеръ Польки Шпшковой нашель уже подражаніе въ Немке Обрезковой. Авось ли сіп оба примера возбудять соревнованіс въ нашихъ любезныхъ соотечественницахъ. Какъ мы во всемъ сще оть Запада отстали!

Жакобу, Сю или Бальзаку: какой бы изъ пихъ прекрасный можно было едълать романъ въ повъйшемъ вкусъ! Марина Игнатьевна не но исемъ на нихъ похожа, но можетъ также почитаться совершенно походною женой.

Я счель неизлишнимь уномянуть объ этомъ старомъ воинь, послъднемъ близкомъ родственникъ отца моего (ибо дътей онъ не оставиль), тъмъ болье, что оригинальность его довольно замъчательна.

#### Ш.

Разсказавъ все, что зналъ, о предкахъ и родственникахъ от на моего, съ чувствомъ ивкоторой гордости пачинаю говорить о Русскомъ происхождени моемъ по матери.

Много есть нып'в такихъ фамилій, кон, гордясь древностію происхожденія, им'єють сильныя притязанія на знатность, но коихъ названій отыскать невозможно въ такъ-пазываемой бархатной книгь. Изв'єстно, однакоже, что она зам'єнила родословныя книги дворянъ, преданныя всесожженію для истребленія м'єстничества при цар'є Өеодор'є Алекс'євич'є, то-есть л'єть съ не большимъ полтораста тому назадъ.

Родъ Лебедевыхъ, отъ коихъ происхожу я по матери, въ ней, одиакоже, находится. Сіе, впрочемъ, могло бы ничего не доказывать; я зналъ Ушаковыхъ, Новосильцовыхъ, Сабуровыхъ, людей именующихъ себя въ исторіи Россійской вездъ встръчающимися названіями, кои были, однакоже, или отпущенные на волю, или отданные въ рекруты кръпостные люди. Я не говорю уже о безчисленныхъ Павловыхъ, Алексъевыхъ, Яковлевыхъ, Мартыновыхъ, сихъ именныхъ прозваніяхъ, кои по отцу всякій принять и потомству передать можетъ. Выслужившись до штабъ-офицерскаго чина, право или неправо наживши имъніе, женившись на богатой купчихъ или бъдной дворянкъ, они дътямъ своимъ, а еще болье внукамъ, передаютъ право безъ малъйшаго препятствія причислиться къ благороднымъ фамиліямъ, имъ вовсе чуждымъ, и даже затмъвать ихъ, если чины и состояніе то дозволяютъ. Послъ того пусть еще гордятся у насъ древніе дворяне, почитающіе себя древними!

Дъдъ мой, Петръ Ивановичъ Лебедевъ, умеръ въ 1752 году, оставивъ вдову, беременною моею матерью, и старшую восьмилътнюю дочь Елисавету. Онъ былъ тогда прапорщикомъ гвардіи Измайловскаго полка, а службу началъ простымъ рядовымъ. Это могло бы заставить подумать, что онъ также ничто иное какъ вътвь самовольно привившаяся къ древнему, благородному древу; но воть что служитъ дока-

зательствомъ противному: всё дворяне и даже князья, вступая тогда въ войско, начинали быть простыми солдатами; а что еще убёдительнее того, матери моей досталось оть отца по наслёдству село Лебедевка, при рёчке Ардыме, въ пости верстахъ отъ Пензы, еще доныне въ нашемъ семействе сохранившееся. Въ кладбищенской, полустнившей деревянной церкви сказаннаго села находятся съ надписями могилы Ивана Кондратьевича и Ивана Ивановича Лебедевыхъ, прадёда и дёда моей матери, надъ прахомъ коихъ по извёстнымъ временамъ она служила панихиды. Такъ какъ Пенза сдёлалась городомъ только въ 1666 году, при царъ Алексът Михайловиче, то весьма вёроятно, что Иванъ Кондратьевичъ былъ основателемъ и первымъ вотчиникомъ селенія, которое назвалъ своимъ фамильнымъ именемъ; если же онъ получилъ его по наслёдству отъ предковъ, то тёмъ дучше для дворянскаго нашего тщеславія.

Моя бабка, овдовъвъ, вышла второй разъ замужъ за одного Рязанскаго помъщика Трескина, прижила съ нимъ дѣтей, но умерла въ молодости и оставила мать мою у вотчима, въ совершенномъ почти ребячествъ. Вскоръ потомъ бабка ся съ материнской стороны приняла къ себъ малютку; но и подъ крыломъ сей послъдней не долго она осталась. Она была во второмъ бракъ за однимъ Василіемъ Ивановичемъ Чулковымъ и, не имъвъ отъ него дътей, умирая, отказала ему попеченіе о своей внучкъ.

Хотя сей г. Чулковъ былъ памъ почти вовсе чужой, но какъ онъ былъ единственный покровитель и единственное воспоминаніе младенческихъ лётъ моей матери, такъ рано лишившейся родителей и родныхъ и знавшей ихъ почти только по слуху, то мнё желательно сохранить здёсь трогательное семейное о немъ преданіе.

Родившись въ низкомъ состояни, онъ, неизвъстно какъ, попалъ въ придворные истопники на половину цесаревны Елисаветы Петровны; по усердію своему онъ сдълался ей извъстенъ и близокъ и служилъ, какъ божеству, дочери Петра Великаго. Почести на него посыпались съ ея воцареніемъ: онъ вскоръ сдълался дъйствительнымъ камергеромъ, Александровскимъ кавалеромъ и даже, наконецъ, генералъ-аншефомъ, хотя въ военной службъ никогда не находился. Тогда-то дворянка Кривская, урождениая, хотя Татарскаи, но все таки княжна Мещерская, не только не погнушалась руки бывшаго истопника, но съ благодарностію приняла его предложеніе. Сей бракъ былъ устроенъ Провидъніемъ какъ будто для того, чтобы дать защиту круглой сиротъ, моей матери.

Я знаваль людей, кои помнили еще царствование Елисаветы Петровны и со слезами умиленія вспоминали о немъ. Сія государыня,

съ добрымъ, нъжнымъ сердцемъ, получила самое дурное воспитаніе; она выросла среди древнихъ, грубыхъ, по уже не простыхъ и чистыхъ, а Европейскимъ первопачальнымъ образованіемъ испорченныхъ правовъ тогданныго времени. Ей было въдомо искусство дълать подданныхъ ечастлиными и заставить чужіе пароды уважать ими Русское; по она не знала тъхъ приличій, кои ныпъ царямъ необходимы, сего кроткаго величія, коимъ Екатерина Вторая умъла вселять благоговъйный къ себъ страхъ. Обхожденіе съ нею было самое простое, хотя и тренетали ен гитва, и образъ жизни ся можно было встрътить, лътъ съ тридцать тому назадъ, между помъщицами отдаленныхъ губерній.

Во внутренности дворца своего, она была окружена толною женщинъ изъ простопародья, болтуній, сплетниць. Суевъріе, ложные страхи производили въ ней безсонницу, и эти женщины, сидя въ ивкоторомъ разстоянін оть ея постели, должны были сначала разсказывать ей сказки, а потомъ, когда замъчали, что она начинаетъ забываться, продолжали между собою разговоръ шепотомъ, чтобы совершенно усыпить ее. Върный слуга Василій Ивановичъ долженъ былъ также туть паходиться и, не взирая на разницу лътъ и званія, являясь опять прежинмъ истопникомъ, смиренно клалъ на полъ тюфячекъ свой подлв кровати императрицы и, какъ безсмвнный стражъ, ложился у ногъ ся. Зная, что государыня не спить еще, гнусныя твари въ разговорахъ своихъ часто злословили царедворцевъ, не довольно къ нимъ чивыхх: тогда правдолюбивый Чулковъ тихо возвышаль голосъ, чтобъ опровергать ихъ клеветы, понося ихъ словами, которыя во дворцъ слышать бы не должно было, и темъ успоконваль раждающіяся подозрвнія добродушной своей царицы. Случалось, что она, вставая ранъе утомленнаго старика, тащила его, шутила съ нимъ; а онъ, приподымаясь легонько, потрепываль ее, говоря; сохъ, ты моя лебедка бълая!.

Не мое дъло описывать царипу среди великольпій пышнаго двора ея, побъды ея полководцевъ надъ великимъ Фридрихомъ, благоденствіе Россіи подъ ея правленіемъ, раждающіяся при ней художества, театръ и поэзію: для того были Ломоносовы и будуть еще другіе счастливцы, кои въ исторіи ея пзобразять золотой въкъ Россіи. Мить пришлось сказать нъсколько словъ о домашнемъ быть старинной боярыни на тронт и столько, сколько сіе касалось до благодътеля моей матери, предка моего не по крови, а по благодъяніямъ. Я увъренъ, что читатели не причтуть меня къ числу тъхъ злонамъренныхъ людей, коими изобилуеть наше время, кои, подобно свиньт Крылова, ищуть одного навоза, не хотять или не умъють отдълить частной жизни царей оть

16 MATS.

политической и, привязываясь къ одивмъ человъческимъ ихъ слабостямъ, стараются затмить весь блескъ ихъ царственныхъ дъяній.

Лъть четырнадцати мать моя линилась и нонечителя своего, который всиоилъ, вскормилъ ее, берегь и лелъялъ, оставилъ ей примъръ своихъ добродътелей и иъсколько отеческихъ наставленій, но едва выучилъ ее грамотъ, которую самъ плохо зналъ. Она отправилась въ свое помъстье, вступила въ управленіе, сдълалась полною госпожей и... не погибла. Ангелъ-хранитель ея остался тогда единственнымъ заступникомъ бъдной сироты; казалось, начертавъ на лицъ ея свой образъ, онъ въ сердце ея вдохнулъ свою непорочность.

Я не могь видъть ея молодости (она родила меня будучи слишкомъ тридцати лъть), но отъ стариковъ, искавшихъ руки ея, много слышалъ о ея разборчивости и красотъ. Когда я могъ судить объ ней, она уже была въ преклонныхъ лътахъ, но и тутъ еще нравиласъ; для ребенка добрая мать прекраснъе всего въ міръ, а мнъ казалось и въ совершеннольтіи, что такой миловидной старушки я не встръчалъ никогда.

Въ слъдующей главъ буду говорить о ней пространиве, но и здъсь не утерпълъ сказать нъсколько словъ.

#### IV.

Говоря о младшихъ сыновьяхъ моего дёда, сказалъ я, что младшій изъ нихъ былъ мой отецъ и вмёстё съ ними воспитывался въ Кадетскомъ Корпусъ.

Симъ первымъ полезнымъ учебнымъ заведеніемъ Россія обязана Ивмідамъ. Въ царствованіе Анны Іоанновны, когда они у насъ неистовствовали, безжалостно терзали Россію, грабили ее, унижали, былъ однакоже между ними одниъ знаменитый мужъ, который не довольствовался дарить наше отечество побъдами, но и думалъ о внутреннемъ его благъ. Благодарное потомство умъетъ отличать его отъ единоилеменныхъ ему палачей, и имя Миниха ярко блеститъ среди воспоминаній того мрачнаго времени.

Его мыслію создано, его стараніями, попеченіями устроено первое въ Россіи военное училище. При недостаткъ въ средствахъ къ домашнему воспитанію, при стремленіи сравниться въ познаніяхъ съ господствовавшими тогда Нъмцами, лучшіе дворяне, самые вельможи, почитали милостію опредъленіе дътей въ Сухопутный Шляхетный Кадетскій Корпусъ, какъ онъ тогда назывался. Знатные и иностранцы, разумъется, въ семъ случав предпочитались. Впослъдствіи, при Елисаветь Петровнъ, когда основатель Корпуса томился въ ссылкъ, разсад-

никъ просивщенныхъ вонновъ, имъ пасажденный, процевталъ все болье и болье, и даже наслъдникъ престола былъ назначенъ его шефомъ. Сіе назначеніе конечно умножило наружный блескъ заведенія, по пичего не прибавило къ пользъ внутренняго его устройства. Видно, что оно основано было на твердыхъ началахъ: ибо Петръ III, какъ извъстно, мало заботился о распространеніи наукъ и, подобно своимъ послъдователямъ, предпочиталъ имъ маршировку. Однакоже, подъ его управленіемъ образовались въ Корпусъ почти всъ государственные люди, прославившіе царствованіе Екатерины II, и, что всего уднвительнъе, ни одинъ почти изъ воспитанныхъ при немъ кадетовъ не былъ причастенъ къ тъмъ порокамъ, кои безславили и, наконецъ, сгубили несчастнаго государя.

Въ особенности отецъ мой, коего замътилъ и полюбилъ онъ еще съ дътства, отличался совершенно-дъвственною чистотою. Пылкій, смълый, отважный, онъ однакоже и въ старости готовъ былъ краснъть отъ всякаго нескромнаго, неблагопристойнаго изреченія, коими изобилуетъ солдатскій языкъ и коихъ употребленія самъ онъ вовсе не зналъ. Стройный, статный, благообразный, онъ, безъ крайней необходимости, даже передъ слугою, не обнажалъ груди или плеча \*).

Можетъ быть, мив не повърятъ; но прахомъ его клянусь, что совершениве человъка, какъ мой отецъ, я не встръчалъ. По мивнію моему, онъ былъ выродокъ не только въ семействъ своемъ, но и въ родъ человъческомъ. Еслибъ онъ мив былъ и чужой, то мив пріятно было бы изобразить его, какъ самое чудное явленіе въ міръ.

Излишество во всемъ бываеть вредно, и для самыхъ похвальныхъ качествъ есть границы, за коими они превращаются въ слабости и даже въ пороки. Такъ, напримъръ, излишняя щедрость дълается расточительностію, а бережливость скупостію; смълость обращается въ дерзость, покорность въ раболъпство, и благородное чувство собственнаго достоинства въ несносную спъсь. Мудрость человъческая состоитъ въ способности избъгать крайности, и въ этомъ отношеніи я не зналь человъка, котораго бы болье, какъ отца, можно было назвать l'homme du juste milieu.

Онъ былъ чрезвычайно вспыльчивъ, а дъйствіями его всегда управлялъ разсудокъ; страстно любилъ женщинъ, а всегда былъ цъломудренъ и въренъ долгу супружества. Другъ порядка, почитатель установленныхъ властей, онъ однакоже никогда не былъ очень любимъ

<sup>\*)</sup> Иные, можетъ быть, заключатъ изъ того, что отецъ мой былъ человъкъ жепообразный, жеманный и найдутъ похвалы мои смѣшными. На тъхъ, кои знавали его, можно сослаться и спросить: смъхъ или невольное уваженіе производила краска стыда и негодованія, на мужественномъ лицъ его иногда выступавная?

начальниками, всегда уважаемъ ими. Точность его ума болье всего дълала его способнымъ къ математическимъ наукамъ, и онъ примърно въ нихъ успъвалъ, но въ тоже время чрезвычайно любилъ художества и музыку. Въ особенности же имълъ онъ страсть къ архитектуръ: для сосъдей, для пріятелей, даже иногда просто для знакомыхъ, онъ чертилъ планы домовъ, церквей, заводовъ и потомъ, при производствъ работъ, номогалъ имъ совътами, какъ дешевлъ и прочнъе возводить строенія; и все это разумъется даромъ. Въ провинціяхъ и досель чувствуютъ недостатокъ въ архитекторахъ; проекты маловажныхъ зданій выписываются изъ столицъ. Что же было льтъ шестьдесятъ тому назадъ? Присутствіе моего отца въ тъхъ мъстахъ, гдъ онъ находился, въ семъ отношеніи было точно для нихъ благодъяніемъ. Однимъ словомъ, человъкъ сей, съ правдолюбіемъ, съ простотою нравовъ древнъйшихъ временъ, соединялъ всю образованность осмнадцатаго стольтія.

Слогь есть человъкъ, сказалъ кто-то, и справедливость этого изреченія доказываль мой отець. Не бывъ природнымъ Русскимъ, не имъвъ нивакихъ предъ собою образцовъ (ибо по-русски онъ началъ писать льть за десять до рожденія Карамзина). Русскія письма его могуть сами служить образцами. Цълую сотню ихъ сохранилъ я какъ святыню, и они могутъ служить тому доказательствомъ. Откуда было взять ему столь чистый слогь, если не изъ самаго чистаго источника прекрасной души своей? Возможно ли ему было съ такою стройностію, съ такою правильностію выражать мысли, если бы въ самихъ сихъ мысляхъ не было столько ясности и красоты? И это былъ иностранецъ, воспитанникъ Кадетскаго Корпуса 1750-хъ годовъ! И онъ никогда не думаль быть литераторомъ и, что всего удивительное, въ письмахъ его никогда нельзя найти ни словъ изъ приказнаго слога, спръчь, понеже и дондеже, ни сентиментовъ, реверансовъ, онора, конфузін, словъ иностраннныхъ, коими необразованный еще тогда языкъ нашъ столь изобиловалъ. На Немецкомъ языке писалъ онъ, какъ на природномъ, а на Французскомъ писалъ онъ и говорилъ, хотя безошибочно и правильно, но какъ человъкъ, который, чувствуя необходимость его въ обществъ, не безъ усплій ему выучился, и выговоръ на немъ имълъ Нъмецкій.

У людей совъстливыхъ долгъ и наклонность въ безпрестанномъ состязании. Отецъ мой ненавидълъ низкія, подлыя или беззаконныя дъла, но въ равной степени не терпълъ также и злословія. Какъ быть? Какъ ненавидъть зло и не осуждать его? Смъшной стороны онъ ни въ комъ не видълъ, слабости ему подвластныхъ старался увъщаніемъ исправлять, слабости чужихъ всегда находилъ средство извинять, на порокъ смотрълъ въ грозномъ молчаніи. Любопытно было видъть,

какъ, убъждопный въ гпусности какого-нибудь печестивца, послѣ замѣтной внутренней борьбы, онъ ипогда съ тяжкимъ вздохомъ произпосилъ наконецъ: «какой негодный человъкт!» Какъ всякій праведникъ, терпѣлъ онъ много отъ несправедливости людей, отъ пачальниковъ и даже отъ подчиненныхъ. Иногда позволялъ онъ себѣ жаловаться на сіи несправедливости, по не примѣшивая ни единаго оскорбительнаго слова для тѣхъ, кои ихъ учинили. Въ обществѣ оставлялъ онъ пересуды безъ вниманія; у себя же дома всегда учтиво просилъ осуждающихъ перемѣнить разговоръ. Изъ сего можно заключить, какъ мало дозволялъ онъ семейству своему порицать ближнихъ. Можетъ-быть сія самая строгость произвела во мнѣ дѣйствіе совсѣмъ противное, сіе чувство нетерпѣнія, съ коимъ такъ трудно переносить мнѣ несправедливости не только ко мнѣ, но и къ другимъ, и сію способность обильными словами облегчать страданія, причиняемыя мнѣ глупостію или злостію людей.

Люди добродушные, какъ мой отецъ, бываютъ обыкновенно нѣсколько лѣнивы, весьма невзыскательны насчетъ опрятности и сами мало ее соблюдаютъ; въ старости сей порокъ дѣлается ощутительнѣе и еще тѣмъ болѣе безобразитъ ее. Съ отцомъ моимъ было совсѣмъ противное: онъ былъ чрезвычайно дѣятеленъ, онъ не знавалъ минуты бездѣйствія и скуки. Съ ранняго утра причесанный, умытый, одѣтый, онъ раздѣвался только, когда ложился спать; халатъ былъ для него эмблемой болѣзни; пятно на мундирѣ или фракѣ почиталъ онъ несчастіемъ не много поменѣе пятна на чести. Таковъ былъ онъ до старости, до послѣдней минуты жизни. Сіе тѣмъ примѣчательнѣе, что въ его молодые годы мы въ Россіи мало знали опрятность, и въ самыхъ знатныхъ домахъ сами барыни были весьма нечистоплотны. Опрятность есть одно изъ малаго числа благодѣяній, коими, по мнѣнію моему, Западу мы обязаны.

Одно изъ воспоминаній объ отцѣ тревожить меня и смущаеть: онъ не быль набожень и всегда избѣгаль не только споровъ, но и разговоровь объ религіи. Объяснить это себѣ стараюсь я слѣдующимь образомъ. Онъ родился и воспитань въ Лютеранской вѣрѣ; будучи уже мужемъ и отцомъ семейства, впаль онъ въ тяжкую болѣзнь, врачи отъ него отказались и осудили его на смерть. Матери моей, отчаянной супругѣ, представилась ужасная мысль, что ей, православной, даже и въ будущей жизни невозможно будетъ встрѣтиться съ обожаемымъ ею еретикомъ; пользуясь его безпамятствомъ, она призвала священника и умоляла его совершить надъ нимъ святое муропомазаніе. Такимъ образомъ поступиль онъ въ нѣдра Греко-россійской церкви. Едва любовь и вѣра свершили обрядъ, какъ уже лучъ надежды блеснулъ

для моей матери: съ той минуты онъ началъ оживать, воскресъ, узналъ о томъ, что произопло, и не смълъ огорчить упрекомъ ту, которая въ выздоровлении его видъла чудо пебесное. Всъ дъянія его были истинио-христіанскія; по присоединеніи къ восточной церкви онъ съ точностію слъдовалъ ея обрядамъ; но, можетъ быть, чувствуя тайно ложный стыдъ, онъ не любилъ говорить о томъ, что напоминало ему о невольно случившейся съ нимъ перемънъ.

Послѣ всего вышесказаннаго, нужно ли говорить, что онъ былъ нѣжный супругъ и отецъ, постоянный другь, добрый господинъ, справедливый и пріятный въ обхожденіи начальникъ? Все это, хотя не совсѣмъ обыкновенно, но къ счастію и не весьма рѣдко встрѣчается между людьми. Мнѣ хотѣлось изобразить въ немъ только то, что отличало его отъ другихъ, представить въ немъ противоположности, согласіе или соединеніе коихъ производило совершенство. Блестящій взглядъ его, разговоръ живой и умный и на устахъ почти всегда улыбка непорочнаго веселія, знакомаго только ему подобнымъ, дѣлали его привлекательнымъ еще и въ старости.

Младшій изо всего многочисленнаго своего семейства, онъ родился 12 Іюня 1740 года; не знаю, когда поступиль онъ въ Кадетскій Корпусь, но знаю только, что въ послѣдній годъ царствованія Елисаветы Петровны быль уже онъ въ немъ прапорщикомъ и преподаваль пауки кадетамъ, изъ коихъ многіе были ему ровесниками.

Нъмецкое происхождение и совершенное знание фронтовой службы ввели его въ особенную милость къ наслъднику престола. Сдълавшись императоромъ, Петръ III сравнилъ кадетскихъ офицеровъ съ гвардейскими и, щедрый на награды, какъ сынъ п внукъ, въ продолжении шестимъсячнаго царствования своего, произвелъ отца моего въ подпоручики, въ поручики и въ капитанъ-поручики. Приближался Петровъ день, царския имянины, и баронъ Унгернъ-Штернбергъ, генералъ-адъютантъ и двоюродный дядя моего отца, объявилъ именемъ государя, что въ сей день онъ будетъ пожалованъ флигель-адъютантомъ. Можно посудить о радости двадцати-двухъ-лътняго юноши; онъ изъ Ораніенбаума поскакалъ въ Петербургъ, чтобы закупить все нужное къ обмундировкъ. Но прежде 29 Іюня было 28-е. Въ этотъ день, проходя утромъ чрезъ Исакіевскую площадь и ничего не въдая, онъ былъ схваченъ и посаженъ подъ караулъ. Екатерина вступила на престолъ.

Тогда попали въ честь Орловы,

а подобно дёду Пушкина, отецъ мой «въ крёпость, въ карантинъ». Но онъ не долго въ немъ оставался, не болёе двухъ недёль; его выпустили и, не бывши въ числё крупныхъ любимцевъ, онъ скоро исчезъ въ толив и возвратился къ своимъ корпуснымъ занятіямъ.

Съ неличайнимъ любопытствомъ прислушивался я въ ребячествъ къ разсказамъ покойнаго отца о благодътелъ его, Петръ ПІ-мъ. Онъ не хвалиль его паружности, объ умъ елова не было; но за то съ восторгомъ говаривалъ онъ о душевной его добротъ и безпримърной списходительности къ окружающимъ. Я росъ въ Кіевъ, никогда не видалъ царей и представлялъ ихъ себъ хотя и людьми, памъ подобными, но имъющими еще болъв важности и величія, чъмъ самъ митрополить. Оттого бывалъ я въ крайнемъ изумленіи, когда слышалъ объ огромпъйшей чашъ съ пуншемъ, о цълой горъ курительнаго табаку и о десяткахъ трубокъ, находившихся по вечерамъ въ пріемной у императора, который расхаживалъ, балагурилъ, и если не приневоливалъ, то усердно приглашалъ всъхъ этимъ потъшаться. Мнъ это казалось слишкомъ милостиво.

Около тридцати пяти лѣть служиль мой отецъ Екатеринѣ Второй вѣрой и правдой, всегда съ благоговѣніемъ произносиль ея имя, никогда не позволяль себѣ осуждать ея слабостей (о томъ у насъ въ домѣ и помину не было), но за то никогда и не удавалось мнѣ слышать отъ него тѣхъ заслуженныхъ похвалъ, коими всѣ ее превозносили. Съ растроганнымъ видомъ говаривалъ онъ о ея наслѣдникѣ: по увъренію его (а ему върить было можно) и многихъ другихъ, Павелъ Петровичъ былъ въ дѣтствѣ прекраснѣйшій ребенокъ и между тѣмъ чрезвычайно похожъ на отца своего, который, однакоже, былъ ни хорошъ, ни дуренъ.

Въ 1764 году отецъ мой, нослѣ долгой разлуки, посѣтилъ слѣпаго и умирающаго своего отца, принялъ его благословеніе и послѣдній вздохъ (но наслѣдства никакого) и, возвратясь въ Петербургъ, былъ выпущенъ въ армію съ чиномъ премьеръ-майора и опредъленъ въ генеральный штабъ.

Въ это время съ новымъ жаромъ начали хлопотать о водвореніи у насъ Европейскаго образованія: надобно было открыть ему всѣ отверстія, дабы оно могло въ самую утробу Россін проникнуть. Въ Германіи вызвались охотники заселять степи, копми Россія столь изобилуетъ. Какъ было тому не обрадоваться? Цѣлыя массы свѣта должны были влиться къ намъ съ тысячами Нѣмецкихъ мужиковъ, изъ коихъ, какъ извѣстно, особенно Баварцы и Вестфальцы отличаются образованностію! Человѣческій родъ примѣтно умножается, особенно между Славянскими племенами; для сбыта излишества населенія у насъ неистощимые запасы пустошей, и эти запасы не за морями, какъ у другихъ, а такъ сказать подъ руками; ихъ безчисленность насъ долго пугала, тогда какъ другія государства, не имѣя таковыхъ, намъ завидовали. Итакъ, сихъ пришельцевъ приняли съ распростертыми объятіями, и

учреждена канцелярія опекунства иностранныхъ, подъ предсъдательствомъ самого князя Орлова, тогдашняго фаворита. Императрица Екатерина была еще довольно молода и, несмотря на врожденное въ ней искусство царствовать, по неопытности, не знала еще тогда истинныхъ пользъ своего народа.

Роскошные берега Волги, въ нынъшней Саратовской губерніи, тогдашней провинціи, были выбраны для принятія дорогихъ гостей. Копечно, поселеніе иностранныхъ колонистовъ менте вредно и безразсудно на краю государства, чти военныя поселенія внутри его; однакоже и пользы отъ того мало: казна тратится, а прибыли не имтеть;
ибо по прошествіи семидесяти літь сій колоній, кажется, и понынть 
пользуются льготою. Хлітопашество въ той сторонть ничего отъ того 
не выиграло; только жители Сарепты размножили стяніе табаку и горчицы, что и безъ нихъ можно было сдёлать.

Генералъ-фельдцейгмейстеръ и надъ фортификаціями генералъдиректоръ, князь Орловъ, искалъ между подчиненными своими, военноучеными (а ихъ было такъ мало) людей, коимъ бы можно было поручить смотрѣніе за межеваніемъ земель и размѣщеніемъ на нихъ колонистовъ, и выбралъ двухъ друзей: инженеръ-майора Либгарда и отца моего. Симъ выборомъ была навсегда рѣшена участь послѣдняго.

Саратовъ и Пенза, два провинціальные города, почти въ одно время возникшіе, построены въ двухъ стахъ верстахъ одинъ отъ другато, и какъ въ старину, такъ и понынъ находятся въ тъсномъ союзъ и безпрестанномъ соперничествъ или, лучше сказать, соревнованіи; но участь сихъ городовъ совершенно различна.

Первый изъ нихъ стоитъ на берегу величественной Волги, царицы ръкъ, движущагося моря, и владычествуетъ надъ одною изъ пространивийнихъ областей въ государствъ. Въ сей области находатся и многолюдные уъзды, хлъбонанцами, помъщичьими крестьянами населенные, и плодородныя, широкими ръками орошаемыя степи, никъмъ или еще мало обитаемыя, и степи безводныя, и солончаки; въ ней Елтонское озеро, снабжающее солью треть Россіи; въ ней иностранныя колоніи, въ ней Ахтуба и развалины Сарая; въ ней растутъ береза и виноградъ, произведенія Съвера и плоды Юга; въ ней и хлъбонашество, и торговля, и судоходство, и рыбныя ловли, и соляной промыселъ.

Пенза на горъ возвышается гордо надъ смиренною Сурой. Сія ръчка, только при устьъ своемъ достойная названія ръки, въ одно только время года, и то самое короткое, бываетъ судоходна; она робко и медленно приближается къ спъсивой Пензъ и, не смъя коснуться подошвы ея, въ двухъ или трехъ верстахъ отъ нея протекаетъ \*). Гу-

<sup>\*)</sup> Въ сію Суру впадаеть, однакоже, родимый мой Ардымъ.

бернія Нензенская сжата на маломъ пространстив и твено заселена помінцичьний деревнями. Въ противоположность Саратовскаго разпообразія, въ ней все единообразно, вездів равно прекрасные виды, равно прекрасная почва земли, вездів изобиліє плодовъ земныхъ и вездів недостатокъ въ средствахъ къ ихъ сбыту. Между дворянами вездів почти одинаковая невіжественно-одигархическая спісь, въ простомъ народів встрівчаень почти одинаковую холонью дерзость или низость.

Однимъ словомъ, сін двъ губерніи можно сравнить съ богатымъ купцомъ и довольно-зажиточнымъ дворянипомъ. Но какъ Русское дворянство (нынъ столь многочисленное) прежде и болье другихъ сословій воспріяло Европейское образованіе и съ преимуществомъ происхожденія или заслугъ соединяетъ преимущества воспитанія, то купечество весьма естественно оказываетъ ему невольное уваженіе. Въ замъвъ того, неимущему невозможно презирать деньгами, и сіе возстановляетъ равновъсіе какъ между обоими сословіями, такъ и между объими губерніями.

Поселившись въ Саратовъ, отецъ мой охотно посъщалъ Пензу: тамъ находилъ онъ начала, пъкоторые признаки общежитія. Въ особенности же свелъ онъ тамъ дружбу съ воеводою, Андреомъ Алексъевичемъ Всеволожскимъ, отличавшимся пъкоторою образованностію, кроткимъ правомъ и пріятнымъ обхожденіемъ.

Нъкогда слобода, а со временъ царствованія Алексъя Михаиловича провинціальный городъ, Пенза состояла тогда изъ десятка не весьма большихъ деревянныхъ господскихъ хоромъ и нъсколькихъ сотенъ обывательскихъ домиковъ, изъ коихъ многіе были крыты соломою и имбли плетневые заборы. Соборная каменная церковь, которая величиною едва ли превосходила многіе сельскіе храмы, съ тіхъ поръ построенные, и нъсколько каменныхъ и деревянныхъ небольшихъ приходскихъ церквей, служили единственнымъ ей украшениемъ. Чтобы судить о неприхотливости тогдашняго образа жизни Пензенскихъ дворянъ, надобно знать, что ни у одного изъ нихъ не было фаянсовой посуды, у всъхъ подавали глинаную, муравленую (за то человъкъ хотя нъсколько достаточный не садился за столь безъ двадцати-четырехъ блюдъ, похлебокъ, студеней, взваровъ, пирожныхъ). У одного только Михаила Ильича Мартынова, владельца тысячи душъ, более другихъ гостепримнаго и роскошнаго, было съ полдюжины серебряныхъ ложекъ; ихъ клали предъ почетными гостями, а другія должны были довольствоваться оловянными. Многочисленная двария, псария и конюшия поглощали тогда вст доходы съ господскихъ имтній.

Двадцать літь спустя, когда, при учрежденіи губерній, Пенза возвышена была на степень губернскаго города, въ ней все перемів-

нилось. Правильныя улицы, и изъ нихъ иныя мощеныя, украсились каменными двухъ и трехъ-этажными домами и каменными давками, а въ нихъ показались товары, кои прежде, хотя съ трудомъ, можно было только выписывать изъ Москвы; явилась нъкоторая опрятность, нъкоторая бережливость, нъкоторый вкусъ—необходимые спутники просвъщенія. Перемъна во всей Россіи шла гораздо быстръе, чъмъ при Петръ Великомъ, и безъ пытокъ, безъ насилій. Геній и улыбка Екатерины творили сіп чудеса. Желъзная трость Петра Великаго, переходя изъ рукъ въ руки, обратилась въ магическій жезлъ, какъ скоро коснулась ея сія могущественная очаровательница. Сія новая Цирцея хотъла и умъла скотовъ обращать въ людей.

Что касается до Пензы, то пусть позволять мий часть успёховъ приписать присутствію въ ней моего отца, уваженію, которое онъ въ ней пріобъль, дъятельности его и его совътамъ, которыхъ къ счастію слушались.

Верстахъ въ тринадцати отъ Пензы, по Саратовской дорогѣ, находится небольшое помѣстье Симбухино, носящее фамильное имя своихъ прежнихъ владѣльцевъ. Послѣдній изъ нихъ, отставной кирасирскій майоръ, Андрей Петровичъ Симбухинъ не имѣлъ никого близкихъ родныхъ и былъ женатъ на Нѣмкѣ; умирая, отказалъ онъ ей съ малолѣтною дочерью помянутое имѣніе.

Неудивительно, что вдовъ г. Симбухина, живущей, такъ сказать на чужой сторонъ, полюбился молодой, красивый и всъми уважаемый землякъ. Едва ея дочь достигла шестнадцатилътняго возраста, какъ сама она предложила ее моему отцу. Нетрудно было ему согласиться вступить въ бракъ съ такою молоденькой дъвочкой, съ нъкоторымъ состояніемъ, которой могъ онъ надъяться быть не только супругомъ, но и образователемъ. Сей бракъ былъ счастливъ, но въ семъ міръ счастіе бываетъ ръдко продолжительно: едва прошелъ годъ послъ замужества Пелаген Андреевны (такъ звали первую жену отца моего), какъ она родила сына Андрея и черезъ недълю спустя вмъстъ съ нимъ пошла въ гробъ. Но, какъ бы предчувствуя раннюю кончину свою, она еще во время беременности, по совъту матери своей, укръпила помъстье свое за отцомъ моимъ. Сіе помъстье еще и понынъ находится во владъніи нашего семейства.

Неутъшный вдовецъ остался единственнымъ утъшеніемъ и подпорой горестной, бездътной тещъ: не помня собственной матери своей, коей лишился въ младенчествъ, онъ въ ней обрълъ нъжнъйшую мать, а ей замънялъ онъ дътей, друзей и родныхъ, коихъ у нея не было. Но сія добродътельная, благоразумная женщина не хотъла дарованнаго ей Провидъніемъ сына осудить на въчное вдовство; по прошествіи траурнаго года, она первая начала ему совътовать помышлять о повой женитьов; она сдълала болъе: между дъвицами, жившими въ Пензъ, она начала искать достойную его руки.

Между тъмъ время шло и врачевало горести молодаго вдовца. Еще при жизни первой жены своей, опъ отдавалъ сираведливость прелестямъ и дъвственно-гордому цъломудрію юной сироты Лебедевой. Не получивъ никакого образованія, въ ней однакоже въ высшей степени господствовало природное чувство, которое Французы называютъ тактомъ. Безъ жеманства другихъ провинціальныхъ дъвицъ, ел обхожденіе было со встми непринужденное, но вселяло какую-то робость въ тъхъ, кои руки ел нскали. Иные пытались однакоже являться съ предложеніями, и хотя получали отказы, но въ нихъ было столь много въжливаго и утъщительнаго для самолюбія неудачныхъ искателей, что не оставалось мъста досадъ и злословію.

У сей недоступной дѣвы было однакоже сердце, и опо, противъ воли ея, тайно принадлежало человѣку, о коемъ она не смѣла помышлять, ибо онъ былъ женатъ. Никто не вѣдалъ о томъ, а еще менѣе другихъ тотъ, который былъ любимъ. Онъ былъ уже вновь давно свободенъ и все еще не подозрѣвалъ ничего. Одинъ только женскій опытный взглядъ можетъ проникнуть въ сокровенныя тайны женскаго сердца; въ заботливости объ участи отца моего, теща его подмѣтила неравнодушіе къ нему независимой и непорочной дѣвицы, ея ближайшей сосѣдки, и захотѣла вторично сдѣлать его счастливымъ. «Вы любите другъ друга, сказала ова наконецъ обоимъ: женитесь». Тутъ не было отказа, ниже минутной притворной колеблемости. Такимъ образомъ состоялся бракъ, коему я обязанъ жизнію.

#### ٧.

Вторая женитьба отца моего была въ 1772 или въ 1773 году, хорошенько не припомню, ибо не имълъ несчастія быть свидътелемъ брака родителей, какъ съ иными сіе случается. Знаю только навърно, что первый ребенокъ отъ сего брака, старшая сестра моя Елисавета, родилась въ Іюнъ 1774 года.

Вскоръ послъ сей второй женитьбы, послъдовали въ участи отца моего важныя перемъны. Всего важнъе было для него оставить Пензу и Саратовъ. Онъ давно уже находился въ одномъ чинъ, не получалъ никакихъ наградъ, а между тъмъ весьма добродушный и довольно просвъщенный начальникъ его, князь Орловъ, былъ къ нему отмънно благосклоненъ. Но ему не хотълось съ нимъ разстаться, а съ повы-

шеніемъ его онъ долженъ былъ его лишиться. Наконецъ, по чувству справедливости, онъ ръшился доставить ему чинъ полковника съ назначеніемъ командиромъ батальона, опять не помню, котораго-то егерскаго корпуса \*).

Такъ какъ, въроятно, мнъ не придется болъе говорить о Саратовъ, въ коемъ я никогда не бывалъ, то я нозволяю себъ сдълать небольшое отступленіе и бросить недовольный взглядъ на службу тамъ отца моего. Мъсто, которое онъ тамъ занималъ, было что называется самое наживное: въ томъ краю, который называется денежною стороной, какъ Пенза хлѣбною, тамъ гдъ все гласитъ и понынъ о прибыли, онъ ничего не пріобрълъ, кромъ двухъ друзей или можетъ бытъ только пріятелей, совсъмъ не одинаковаго съ нимъ образа мыслей, но съ коими сохранилъ связи до послъдняго конца жизни, безъ чего, по мнѣнію моему, онъ весьма могъ обойтись. Это были секретари Саратовской колоніальной конторы, а наконецъ преважные люди и сенаторы: Иванъ Сергъевичъ Аваньевскій п Петръ Ивановичъ Новосильцовъ.

Можеть быть, въ толпъ грубыхъ, жадныхъ чиновниковъ ему пріятно было найдти людей болье совътливыхъ, болье умъренныхъ и благопристойныхъ. Тогда это было ръдкостію и могло почитаться почти за честность; ныпъ это сдълалось весьма обыкновенно. Впрочемъ и нельзя было не полюбить г. Новосильцова за его ръдкій умъ и необыкновенныя дарованія: они кривому подъячему открыли путь до степени государственнаго человъка и дали семейству его притязанія и даже нъкоторое право на знатность. Я помню, съ какимъ удовольствіемъ отецъ мой говаривалъ объ умъ друга своего, Петра Ивановича; о другихъ качествахъ его онъ слова не говорилъ, и пусть миъ позволятъ въ семъ случать послъдовать его примъру.

Въ Пензъ было также два человъка, съ коими отецъ мой имълъ тъсныя, постоянныя связи. Первый изъ нихъ, Ефимъ Петровичъ Чемесовъ, былъ послъднимъ Пензенскимъ воеводою и въ дунгъ былъ старинный дворянинъ. Онъ отличался честностью, прямодушіемъ, веселоправіемъ, незлобіемъ и пеобычайнымъ здравымъ смысломъ; но по формамъ своимъ, по выраженіямъ, по пріемамъ, по самому произношенію словъ, казался даже и тогда запоздалымъ, казался выходцемъ изъ временъ допетровскихъ. Другой, Богданъ Ильичъ Огаревъ, былъ человъкъ съ умомъ пріятнымъ и основательнымъ, твердыми и благородными правилами и, въ тогдашнее время, съ большими свёдъніями по части

<sup>\*)</sup> Тогда егерских в полковъ не было, а семь или восемь батальоновъ составляли корпусъ, которато шефомъ былъ обыкновенно одинъ изъ отличнъйшихъ генераловъ. Батальоны назывались нумерами.

агрономической: сими одними средствами умада она умножить и безатого уже доводьно хорошее состояние \*).

Предъ отъвздомъ изъ Пензы, родители мои имъли прискорбіе лишиться той, которая для обоихъ была нѣжнѣйшею матерью. Время
было тогда для Россіи самое песчастное; на Востокъ свиръпствовалъ
Пугачевскій бунтъ и близился къ Певзѣ, на Югѣ чума и война съ
Турками. Бѣдная мать моя должна была оторваться отъ теплаго гиѣзда
своего, отъ всѣхъ привычекъ, отъ наслажденій первоначальной спокойной супружеской жизни. Она уже имѣла болѣе двадцати лѣтъ отъ
роду, но совсѣмъ не знала свѣта, ибо Пензу можно было тогда назвать тьмою; но у нея былъ вѣрный и нѣжный путеводитель.

Батальовъ, въ который отецъ мой былъ назначевъ, находился тогда на Кубани. Счастіе ему не всегда благопріятствовало: вмѣсто того, чтобъ подъ знаменами Румянцова идти противъ Турокъ и въ блистательной войнѣ сдѣлать себѣ имя, или по крайней мѣрѣ съ Суворовымъ и Михельсономъ спасать отечество отъ внутренцихъ враговъ, онъ долженъ былъ въ безвѣстной, но ке менѣе того въ опасной борьбѣ сражаться съ горцами и еще болѣе съ климатомъ и всякаго рода нуждами, среди пустыннаго края, тогда еще не населеннаго Черноморскими казаками. Закавказскія области намъ еще не принадлежали и, подстрекаемые Турками Черкесы всѣхъ наименованій, съ большею безопасностію, съ большею дерзостію на наши войска нападали. Въ это время мать моя жила поперемѣнно то въ Черкасскѣ на Дону, то въ Таганрогѣ, то въ крѣпости Св. Димитрія, нынѣшнемъ Ростовѣ, убѣгая ужасовъ чумы и вездѣ ею настигаемая.

Наконецъ, насталъ миръ и тишина; мои родители посѣтили мирный уголокъ свой, который въ ихъ отсутствіе переставалъ быть мирнымъ, и многихъ знакомыхъ не нашли уже въ немъ; они погибли отъ Пугачева, и между прочимъ добрый пріятель отца моего, воевода Всеноложскій, который вмѣстѣ съ товарищемъ своимъ Гуляевымъ былъ сожженъ въ томъ домѣ, въ коемъ заперся отъ злодѣевъ. Изъ Пензы поспѣшили они въ Москву, чтобы видѣть извѣстное торжество на Ходынкъ.

Матери моей, которая Петербургъ оставила почти въ ребячествъ, въ первый разъ міръ представился въ такомъ блескъ. Въ ея лъта, съ ея воображеніемъ, Московскіе праздники оставили неизгладимыя впечатльнія, и она съ живостію умъла ихъ передавать. Мнъ всего памятнъе одинъ разсказъ ея о мученіи, которое она съ великимъ терпъніемъ перевесла. За полторы сутки до какого-то славнаго бала,

<sup>\*)</sup> Я обоихъ знаваль и помню. Первый изънихъ быль мой крестный отецъ.

была она причесана рукою искуснъйшаго тогда парикмахера, разумъстся Француза, который двое сутокъ сряду долженъ былъ работать надъ головами всъхъ желавшихъ быть по модъ. За то что за прическа! Все тутъ было: и бастіоны, и башии, и ленты, и цвъты, и блонды, и пудра и помада, и все это воздымалось на аршинъ вышины падъ головою. Правда, и цъпа за то была неимовърная; кажется, пять рублей.

Между тъмъ егерскій корпусъ, въ которомъ служилъ мой отецъ, былъ переведенъ въ страну не менѣе враждебную чъмъ Кавказъ, но гораздо болѣе пріятную, въ Польшу. Туда отправились мои родители. Съ перваго раздъла, Русскія войска почти не покидали Польши, хозяйничали въ ней и привыкали видѣть въ ней собственность своихъ царей. Сначала батальонъ отца моего стоялъ въ Люблинъ, а наконецъ въ самой Варшавъ.

Природа гораздо сильнее искусства; иныхъ женщинъ она одаряетъ такими граціями, которыхъ одно последнее дать никакь не въ состояніи. И потому-то посреди образованныхъ, ловкихъ Полекъ, превосходней пихъ кокетокъ въ міръ, мать моя не чувствовала ихъ превосходства и въ глазахъ супруга ничего не теряла отъ сравненія съ ними. Напротивъ того, видя молодую Москальку, умную, пріятную, безъ притворства, безъ претензій, Польскія дамы сами полюбили ес до того, что, наконецъ, и самой ей сдълались милы, и сію склонность сохранила она цёлую жизнь.

Что касается до Поляковъ, то въ послъдствіи она имъла случай удостовъриться въ недоброхотствъ ихъ къ Россіи, а во время пребыванія въ Варшавъ ничего непріязненнаго не замътила: изъ уваженія ли къ дамъ, скрывали отъ нея вражду къ ен націи, или изъ страха передъ одною знамънитъйшею Русскою дамой, Екатериною Второй? Отцу моему они также показывали любовь и уваженіе, можетъ быть потому, что онъ самъ отличался въжливостію формъ отъ другихъ Русскихъ начальниковъ, которые, по правдъ сказать, мало тамъ церемонились, въ особенности же начальникъ отца моего, генералъ-поручикъ Романіусъ (о которомъ впрочемъ онъ всегда съ большими похвалами отзывался) и пріятель его, гусарскій полковникъ Древицъ, который для Поляковъ былъ истинно несносенъ. Они не могли имъть противъ нихъ нашей національной вражды, а это была просто жестокость, грубость, которою въ завоеванныхъ земляхъ отличались Нъмецкіе воины, со временъ Тридцатилътней войны.

По случаю рожденія перваго внука Екатерины, столь славнаго Александра Павловича, было во всей арміи большое производство по старшинству. Въ сіе производство попалъ и отецъ мой: онъ пожалопанть полковникомъ въ Нарвскій карабинерный нолкъ, сверхъ комплекта <sup>1</sup>). Тогда полковникъ было и чинъ, и мъсто; названіе полковыхъ командировъ не было употребляемо, а полковники, не имънещіе полковъ, были приписываемы къ нимъ сверхъ комплекта, какъ бы за уридъ, и могли за то къ нимъ почти и не являться и житъ гдѣ угодно, въ ожиданіи назначенія. И потому-то отецъ мой возвратился опять въ свое помъстье.

Недолго однакоже могь онъ подышать свободой и запяться хозяйствомъ: ему скоро дали Алексопольскій пъхотный полкъ, который быль расположенъ на берегахъ Днъпра, во вповь запятыхъ тогда степяхъ Новороссійского края.

Умы были тогда наполнены Греціей и Востокомъ, которые были любимою мечтой Екатерины. Только не задолго до кончины своей, разсталась она съ нею, когда она уступила мѣсто печальнымъ истинамъ съ Запада, и тогда, вмѣсто того, чтобы разить враговъ просвѣщенія, Екатерина должна была помышлять о борьбѣ съ ужасными его распространителями. Но сіе время еще не пришло, и въ южномъ краѣ, на дорогѣ ведущей въ Константинополь, учреждались этапы и украшались звучными именами не существующихъ Греческихъ городовъ.

Въ память древняго Херсона, гдъ Св. Владимиръ воспріяль крещеніе, одинъ изъ подданныхъ Екатерины, но могуществомъ равный сильнъйшимъ царямъ, захотълъ, при устъъ Днъпра, поставить новый городъ, такъ сказать, южный Петербургъ. Въ князъ Потемкинъ простительно желаніе быть Петромъ Великимъ, когда Россія и понынъ полна создателей и преобразователей.

Итакъ начали строить Херсонъ. Читателямъ моимъ уже извъстна страсть моего огца къ архитектурѣ; онъ тутъ находился съ полкомъ. Какое поле или, лучше сказать, какая степь представилась тогда для его дъятельности! Неутомимо, безвозмездно началъ онъ трудиться надъ планами, и первый красивый домъ построилъ для себя (въ послъдствіи съ убыткомъ онъ долженъ былъ продать его въ казну). Сін занятія сблизили его, сдружили съ однимъ «Негромъ, какихъ мало бываетъ бълыхъ» 2), съ извъстнымъ инженеръ-генералъ-поручикомъ Иваномъ Абрамовичемъ Ганнибаломъ, главнымъ производителемъ, какъ кръпостныхъ, такъ и строительныхъ работъ.

Явился самъ Потемкинъ. Быстрота исполненія его воли никакъ его не удивила: едва ли Наполеону были люди болъе послушны. По-

<sup>1)</sup> Карабинерные полки были тогда кавалерійскіе на подобіе драгунских т.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Названіе одного романа, впрочемъ не весьма замічательнаго, пыні совсімь забытаго.

добно ему, окруженный лестію и подлостями, Потемкинъ съ трудомъ могъ отличить отъ нихъ долгъ строгой подчиненности и искреннее уваженіе къ его высокимъ дарованіямъ. И потому-то отецъ мой остался въ толив безчисленныхъ, мало извъстныхъ ему поклонниковъ и былъ мало замъченъ такимъ человъкомъ, который умълъ отдавать справедливость достоинствамъ, когда могъ до нихъ добраться. Въ младенчествъ моемъ я такъ много слышалъ о семъ гигантъ, столь внезапно свалившемся тогда во гробъ, что мнъ невозможно, хотя вкратцъ, не изобразить его.

Невиданную еще дотолъ въ вельможъ силу свою онъ никогда не употребляль во зло. Онъ быль вовсе не мстителень, не злопамятень; а его всв боялись. Онъ быль отважень, властолюбивь, иногда ленивь до неподвижности, а иногда дъятеленъ до невозможности. Однимъ словомъ, въ немъ видно было все, чъмъ славится Русскій народъ, и все то, чёмъ по справедливости его упрекають; а со всёмъ тёмъ онъ Русскими не быль любимь. Сіе покажется загадкой, а ее можно объяснить весьма естественно. Не одна привязанность къ нему Императрицы давала ему сіе могущество, но полученная имъ отъ природы нравственная сила характера и ума ему все покоряла: въ немъ страшились не того, что онъ дълаетъ, а того, что можетъ дълать. Бранныхъ, ругательныхъ словъ, кои многіе изъ начальниковъ себв позволяли съ подчиненными, отъ него никто не слыхивалъ; въ немъ совсемъ не было того, что привыкли мы называть спъсью. Но въ простомъ его обхожденіп было начто особенно-обидное; взоръ его, всь тылодвиженія, казалось, говорили присутствующимъ: «вы не стоите моего гивва». Его певзыскательность, снисходительность весьма очевидно проистекали отъ неистощимаго его презрънія къ людямъ; а чъмъ можно болье оскорбить ихъ самолюбіе?

Его разсъянно-прихотливый взглядъ въ обществахъ иногда остапавливался или, лучше сказать, скользилъ на пріятномъ лицъ моей 
матери. Сего достаточно было, чтобы встревожить совсъмъ не ревниваго, но благородно-самолюбиваго отца моего. Въ одинъ вечеръ, звъздоносные шуты тъшили свътлъйшаго разговорами о женской красотъ; 
одинъ изъ нихъ объявилъ, что онъ никогда не видалъ столь прелестной маленькой ножки, какъ у моей матери. «Неужели?» сказалъ Потемкинъ. «Я не примътилъ. Когда-нибудь приглашу ее къ себъ и попрошу показать мнъ безъ чулка». И не прошло двухъ дней, какъ мой 
отецъ узналъ о семъ разговоръ. Можно себъ вообразить страхъ и 
гнъвъ, коимъ онъ вскипълъ; онъ представлялъ себъ отчаяніе супруги, 
еслибъ ей осмълились сдълать столь обидное предложеніе. Для предупрежденія всякихъ непріятностей, онъ упросилъ ее отправиться немед-

денно въ деревню; инчего не подозръвая, она изумилась, по должил была повиноваться.

Нъсколько времени спустя послъ сей доманией тревоги, о коей пиновникъ ея вовсе пичего не зналъ, прибылъ въ Херсонъ Виртембергской принцъ Фридрихъ, для командованія дивизіей, въ которой находился мой отецъ. Это было самое умное и самое капризное созданіе въ міръ, столь извъстный послъ толстый король Виртембергскій. Уваженія къ высокой его особъ, точнаго исполненія своихъ обязанностей недостаточно было, чтобъ угодить ему; онъ требовалъ.... онъ требовалъ Богъ знаетъ чего; своенравію, странностямъ его не было предъловъ. Съ такимъ начальникомъ трудно было ужиться отцу моему; съ перваго взгляда онъ не полюбился Монбельярскому принцу, который всячески цачалъ его тъснить, а какъ онъ былъ тиранъ въ полномъ смыслъ сего слова и тиранъ искусный, то скоро положеніе отца моего сдълалось несноснымъ.

Князь Потемкинъ не очень баловалъ Нѣмецкихъ привцевъ, въ нашей службѣ находившихся. Глядя на нихъ не только съ той высоты, на которой стояла тогда Россія, но съ той, на которую мечталь онъ вознести ее, они казались ему менѣе чѣмъ ничто; но родному брату супруги наслѣдника Россійскаго престола онъ долженъ былъ невольно показывать болѣе уваженія. Со всѣмъ тѣмъ, однакоже, онъ будто наперекоръ ему сталъ болѣе покровительствовать моему отцу. Такъ продолжалось нѣсколько времени до тѣхъ поръ, какъ взаимныя жалобы ихъ наскучили князю Потемкину, и онъ рѣшился развести ихъ. Въ разлукѣ съ женою, съ дѣтьми, посреди такихъ непріятностей, моему отцу самому желательно было отойти съ честію.

Онь быль уже лёть семь полковникомъ; ему доставалось въ бригадиры, а въ семъ чинѣ немногимъ оставляли полки. Потемкинъ представилъ его къ чину и вмъстъ съ тъмъ полкъ его отдалъ другому. Сіе не совсъмъ было пріятно, но дълать было нечего: онъ былъ, по крайней мъръ, утъшенъ мыслію близкаго свиданія съ семействомъ и вскоръ потомъ отправился въ Пензу. Возвратившись туда, онъ недолго дожидался производства: онъ получилъ бригадирскій чинъ, но съ назначеніемъ къ опредъленію въ оберъ-комендантскую или комендантскую должность \*).

<sup>\*)</sup> Чтобы генеральскому чипу дать больс важности, изъ полковниковъ не прямо въ него жаловали: для того падобно было въ бригадирахъ года два подождать. Нъкоторыхъ считали неспособными къ продолженію военной службы; они оставались въ армейскихъ спискахъ и были кандидатами на губернаторскія или комендантскія мъста; они въ семъ положеніи иногда цѣлый въкъ оставались. Екатерина Вторая всегда призывала къ себѣ тѣхъ, кои были представлены въ губернаторы, нъсколько разъ разговаривала съ

Не прошло года по прибытіи отца моего въ Пензенскую деревню свою Симбухино, какъ я въ ней родился, среди сельской тишины. Здѣсь кончается біографія моихъ родителей и начинается моя собственная; скоро перестану я быть разскащикомъ слышаннаго, а сдѣлаюсь повъствователемъ видѣннаго мною.

Я всегда уважалъ старшинство, и потому прежде нежели буду говорить о себъ, считаю долгомъ поименовать братьевъ и сестеръ, прежде меня увидъвшихъ свътъ. Я уже сказалъ, что сестра моя Елисавета родилась въ 1774 году; послъ нея Наталья въ 1775-мъ, потомъ братъ Александръ въ 1776-мъ, за нимъ Павелъ въ 1777-мъ и наконецъ Николай въ 1778-мъ. Изъ нихъ одинъ только Александръ жилъ недолго; другіе же всъ достигли совершеннольтія, а нъкоторые и старости. Первыя пять лътъ мои родители всякій годъ имъли дътей; потомъ моя мать начала родить ръже, но все-таки до меня еще было три сестры, Катерина, Мавра и Анна, изъ коихъ первая умерла пяти лътъ, а другія двъ въ колыбели (читатель не избъжитъ со мною ни мальйшей подробности, до семейства моего каслющейся). Послъ меня, черезъ пять лътъ, родилась сестра Александра, которая и донынъ находится въ живыхъ.

Я быль еще на рукахъ кормилицы, когда въ жизни моихъ родителей произошла важиая перемъна. Вотъ какъ сіе случилось. Князь Потемкинъ, наконецъ, поссорился съ Виртембергскимъ принцемъ и, такъ сказать, почти его прогналъ. Одинъ изъ его любимцевъ, Василій Степановичъ Поповъ, съ которымъ отецъ мой былъ хорошо знакомъ, но не имѣлъ никакихъ связей, разговорился объ немъ съ княземъ и представилъ какъ жертву своенравія принца. Потемкинъ былъ великодушенъ, какъ всѣ люди сильные и умные: онъ началъ съ того, что бригадиру, почти въ отставкъ жившему, доставилъ генералъ-майорскій чинъ, а потомъ чрезъ г. Попова прислалъ ему письмо, адресованное на имя тогдашняго статсъ-секретаря (послъ канцлера) Безбородки. Въ семъ письмъ, выражаясь съ величайшимъ участіемъ о своемъ кліентъ, онъ требовалъ повелительно, чтобъ ему дано было первое вакантное мъсто, согласно съ его желаніемъ.

Съ симъ письмомъ оставалось только отцу моему поскакать въ Петербургъ: съ такимъ талисманомъ въ рукъ хлопотать ему тамъ было печего. Безбородко объявилъ ему, что открываются двъ вакансіи: Оло-

ними и, не прежде какъ убъдясь въ ихъ способностяхъ, ихъ къ мъсту опредъляла. Заслуженные же, но менъе способные, назначались въ оберъ-коменданты. Сіи послъдніе, исключая главной кръпости, имъли цълый рядъ кръпостей и гарнизоновъ въ своемъ въдъніи, и сверхъ настоящей своей должности были то, что нынъ называютъ окружныс начальники внутренней стражи.

нецкаго губернатора и Кієвскаго оберъ-коменданта. Онъ предпочелъ посліднее изъ сихъ двухъ мість, въ хорошемъ климать, почетное, спокойное и законно-прибыльное, ибо доходы съ тысячи душъ давались на содержаніе занимавшихъ опое. Сіє місто было обіщано другому, но нельзя было идти противъ воли Потемкина.

Отцу моему было тогда отъ роду 47 лѣтъ. Въ эти лѣта еще позволено бы было помышлять о почестяхъ, о дальнѣйшемъ возвышенін; но тогда, не такъ какъ въ наше время, довольствовались малымъ н върнымъ, умѣли на пути честей останавливаться. Я не смѣю роптать на отца моего за его выборъ; не могу однакоже не пожалѣть о томъ, что онъ не предпочелъ губернаторское мѣсто, хотя въ ваменистой, безлюдной Олонецкой губерніи. Это былъ для него единственный случай сдѣлаться лично извѣстнымъ Императрицѣ; а онъ долженъ былъ знать, что съ нею даромъ никто уменъ не бывалъ.

Кіевъ для меня вторая родина, и потому-то намірень я посвятить ему слідующую главу.

## VI.

Весною 1788 года, мать моя съ довольно-многочисленнымъ семействомъ изъ Пензы отправилась къ отцу моему, на постоянное жительство въ Кіевъ, гдъ онъ уже нъсколько мъсяцевъ находился. Я былъ тогда еще такъ малъ, что этого даже и какъ во снъ не помню.

Кіевъ! При имени его бъется еще и понынъ охладъвшее мое сердце, изъ потухающихъ глазъ моихъ воспоминаніе о немъ еще и понынъ способно извлекать слезы. Въ теченіи всей жизни моей, ничего прекраснье мнѣ не казалось, какъ первые предметы, которые въ пемъ поражали младенческіе мои взоры. Подобно Іерусалиму, сей праотецъ градовъ южной и западной Россіи долго стеналъ подъ игомъ невърныхъ; какъ мусульмане у дверей гроба Господня продаютъ христіанамъ позволеніе поклониться ему, такъ Евреи у Поляковъ держали въ немъ на откупѣ православные храмы и безъ платы молящихся въ нихъ не пускали. Уже болье полутораста лътъ возвращенъ онъ былъ Россіи, а язвы, нанесенныя ему Татарами, Литвою, но болье всего Польскимъ правительствомъ, еще не исцълились.

Городъ сей тъмъ болъе былъ примъчателенъ, что вездъ являлъ контрасты: нищету и великолъпіе. Безчисленные храмы его съ позлащенными, какъ жаръ горящими куполами, были окружены низкими, едва мадъ землею замътными хатами; огромныя, живописныя горы служили ему подножіемъ, а позади его разстилались пеобозримыя, безко-

нечныя равнины; съ одной стороны была спокойная, величественная Россія, съ другой бунтующая, истерзавная Польша \*).

Въ Кіевопечерской крѣпости, гдѣ Лавра и пещеры, въ священномъ Сіонѣ древней Россін, посреди святыни, примѣровъ благочестія и великихъ отечественныхъ воспоминаній, возрасло счастливое мое младенчество. Тамъ набожная мать и сестры учили меня молиться; тамъ почтенный отецъ не столько словами, сколько примѣромъ, научалъ меня почитать добродѣтель; тамъ все ласкало, нѣжило, лелѣяло меня.

Посреди воспомянаній того быстро протекшаго времени, подобныхъ сладчайшему сну, является мнв одна старушка, няня мов или мама, какъ ее называли. Слово мама происходитъ отъ названія матери, и потому-то оно было приличнъе моей незабвенной Аксиньъ Ивановит. Своею грудью она вскормила мать мою и потомъ встахъ дътей ея имъла на своихъ рукахъ и воспитывала до семилътняго возраста. Она была старинная, Русская кръпостная женіцина, не Англичанка, не Швейцарка; но ея усердіе, ея нъжныя объ насъ попеченія едва не болъе были для насъ полезны, чъмъ бы наемная привязанность этихъ. иноземовъ. Теперь дъло другое; но моя мамушка принадлежала къ такому времени, когда господа немного поменве чадъ своихъ любили своихъ домочадцевъ, и когда въ глазахъ сихъ послъднихъ господская власть смягчалась и украшалась отеческою. Просвъщение все это измънило; чъмъ болъе окцидентальный духъ началъ между нами распространяться, тъмъ болъе рабъ и скотъ, плантація и деревня, начали имъть въ глазахъ нашихъ одинаковое значеніе. Трудно было бы Простакову съ Еремеевной найти до Петра Великаго и нъсколько мени послъ него, и хотя утверждаютъ, что комедія Недоросль есть картина нашего варварства-неправда: она изображаетъ только полупросвъщение Русскихъ.

Но возвратимся къ Аксинъв Ивановив. Она выросла въ домв предковъ моихъ по матери, коихъ просвъщение тогдашняго времени, видно, не коснулось, и она всегда съ любовію и слезами объ нихъ вспоминала. Все, что преданность имветъ благороднаго, являла въ себъ сія старуха; почтительно и смъло говорила она съ моими родителями, нъжно и строго обходилась со мною. Слово: барское дитя, много для нея значило: но оно все-таки было дитя, и она съ необыкновеннымъ искусствомъ умъла журить и унимать меня. Сохраненію моего здоровья жертвовала она безпрестанно собственнымъ; сего мало, ей обязанъ я и первымъ нравственнымъ воспитаніемъ. Дътскимъ языкомъ, приноровленнымъ къ моимъ понятіямъ, говорила она мнъ о Богъ, объ

<sup>\*)</sup> Польская граница находилась тогда въ Васильковь, въ 35 верстахъ отъ Кіева.

обязанностяхъ къ Пему человъка, о любви къ родителямъ, о любви къ ближнему. Даръ Божій была для меня женщина сія.

Выла еще другая, о которой съ равнымъ почти удовольствіемъ вспоминаю: жена гарнизоннаго прапорщика, Василиса Тихоновна (фамильнаго имени ся не запомию, потому что у насъ въ домѣ мало объ немъ заботились). Она была природная, чрезвычайно бѣдная Новгородская дворянка, сбытая съ рукъ, вытолкнутая замужъ за проходнвшаго съ полкомъ столь же бѣднаго офицера. Умная и пріятная женщина, воснитаніе ся было незавидное до того, что она не умѣла грамотѣ; со всѣмъ тѣмъ, ей, дворянкѣ, не могло быть весело водиться съ другими гарнизонными офицершами, совсѣмъ необразованными солдатскими дочерьми; а въ тогдашнее время (я думаю еще и въ нынѣшнее) трудно было прапорщицѣ попасть въ общество къ генеральшѣ. Она однакоже нашла туда дорогу, не искавши ся.

Она повадилась ходить къ Аксинь Ивановив, также умной женщинъ, хотя и не дворянкъ: гости ея, разумъется, не могли быть посътителями моей матери, но я пристрастился къ Василисъ Тихоновиъ. Она была дородная, свъжая женщина, лътъ сорока; каждая черта ея румяно-смуглаго лица выражала веселость, умъ и доброту, свойства, которыя уже въ малольтств в имъли для меня притягательную силу. Но всего привлекательные была для меня ея память и просвыщенная страсть въ повъстимъ: мужа и кого умъла найти пограмотнъе заставляла она по цълымъ вечерамъ читать себъ романы. Гову Королевича, Петра Золотых Ключей она терпъть не могла, вообще сказокъ не любила, но плънялась Тысячью и одною ночью, прислушиваясь со вниманіемъ; всв ихъ знала наизусть и мнв потомъ разсказывала; однимъ словомъ, была моя Шехеразада. Бывало только и ръчей у меня, что объ ней, когда приведуть меня къ матери. Ей стало любопытно узнать плънившую меня красоту; она сама полюбила ее, и сія женщина сдълалась наконецъ у насъ домашнею.

Кругъ знакомства моей мамушки быль довольно отборный. У нея еще было два пріятеля, которые посъщали ее и слъдственно и меня. Первый, отецъ Степанъ, духовникъ нашего семейства и священникъ комендантской Воскресенской церкви и Кіевскихъ гарнизонныхъ батальоновъ; другой, Евстафій Яковлевичъ Яновскій, штабъ лъкарь тъхъ же батальоновъ и нашъ домашній тълесный врачъ, какъ тоть былъ духовный. Не могу судить о искусствъ послъдняго (ибо, сколько приномню, у насъ въ домъ вста и всегда были здоровы); но помню, что онъ былъ весьма пріятный человъкъ, небольшаго роста, съ живымъ веселымъ взглядомъ, постоянною улыбкой на устахъ и маленькою лысиной на головъ, которая не только не безобразила его, но въ цъ-

ломъ еще умножала оригинальную его пріятность. Онъ былъ Кіевскій бурсакъ, то-есть учился въ духовной академіи; Малороссійскимъ нарѣчіемъ онъ съ жаромъ разсказывалъ происшествія своей Украйны. Отецъ Степанъ разсказывалъ мив про Адама, про Еву, про грѣхопаденіе, Ноевъ ковчегъ и прочее; мамушка про Русскую старину; Василиса Тихоновна сказывала сказки. Я весь былъ слухъ, весь вниманіе, и издали приготовлялся былъ самъ разскащикомъ.

Во дии оны, Кіевъ былъ провзжій, пограничный городъ и почти столица Малороссіи: кругомъ его были расположены войска; въ немъ стекались и воинскія чиновныя лица, и Украинскіе помѣщики по дѣламъ и тяжбамъ, и Великороссійскіе набожные дворяне съ семействами для поклоненія святымъ мощамъ, и, наконецъ, просто путешественники, которые для развлеченія посѣщали тогда южную Россію, какъ нынъ фздять въ чужіе края. Сосѣдство съ Польшей, оборонительныя мѣры давали много заботъ отцу моему, и должность Кіевскаго коменданта была тогда совсѣмъ не синскурой, какъ она послѣ сдѣлалась. Къ тому же съ Европейскимъ вкусомъ и Нѣмецкою бережливостію онъ соединялъ Русское хлѣбосольство и былъ, какъ тогда называлось, мастеръ жить. Мѣсто, имъ занимаемое, давало ему средства быть гостепріимнымъ, и онъ всѣхъ порядочныхъ людей радушно угощалъ. Съ утра до вечера нашъ домъ былъ наполненъ гостями.

Ему оставалось тогда мало времени думать о моемъ болѣе растительномъ воспитаніи. У матери моей было также много занятій: повинуясь волѣ отца моего, она большую часть дня должна была посвящать принятію гостей, а утро занималась хозяйственными дѣлами и воспитаніемъ дочерей, которыя подрастали и близились къ возрасту невѣстъ. Опытъ показалъ ей, что можно положиться на Аксинью Ивановну, и она ограничивалась со мною ласками, поцѣлуями, предоставляя маленькія строгости кормилицѣ своей.

Меня довольно часто водили въ гостиную. Тамъ видълъ я и ленты. 
п звъзды, и много чопорныхъ разряженныхъ барынь. Въ угожденіе ли 
матери моей или дъйствительно я былъ такъ миловиденъ, всъ въ запуски меня хвалили; все мнъ позволялось: кататься кубаремъ, лазить 
по кресламъ, любой въшаться на шею: кажется, житье бы мнъ тамъ, 
а меня все тянуло домой. Какой-то инстинктъ давалъ мнъ понимать, 
что въ одномъ мъстъ мною забавляются, а въ другомъ меня забавляютъ, и съ первымъ развитіемъ мыслей уже раждалось во мнъ самолюбіе. Такимъ образомъ всегда предпочиталъ я свое мъщанское общество чиновной Кіевской арастократіи и свою дътскую гостиной моей 
матери. Чего у меня не было въ дътской? И Аксинья Ивановна, и

Василиса Тихоповна! Прибавить ли еще моську Азорку, первую и постаднюю собаку, которую я любилъ.

Увы, куда я забрель съ своими воспоминаніями! Я чувствую, что въ разсказъ моемь пътъ пичего занимательнаго; но какой жестокій читатель не простить мив продолжительнаго взгляда, который, можетъ быть, въ послъдній разъ я бросаю на столь же отдаленную, какъ и памятную эпоху моей жизни? Сквозь тьму временъ все еще блестить оно мнъ, сіе время непорочности моей и совершеннаго благополучія.

Золотой въкъ мой, сіе олаженное время недолго продолжалось: тогда воспитаніе рано пачиналось и оканчивалось. Едва исполнилось мить семь лътъ, какъ мить наняли учителя. При братьяхъ моихъ находился одинъ, какъ говорятъ, весьма учевый г. Гагеръ; я долженъ былъ наслъдовать имъ въ его попеченіяхъ. Но онъ пожелалъ возвратиться въ Германію, свое отечество; ихъ отправили въ Петербургъ, въ пансіонъ, сколько припомню, г. Девеля, а ко мить взяли другаго Нъмца, Христіана Ивановича Мута.

Уже нъсколько лътъ свиръпствовала тогда революція, Первые ея взрывы уже сбросили мишурную поверхность блестящихъ аристократическихъ обществъ, а вскоръ потомъ изъ нъдръ Франціи цълые потоки певъжественнаго дворянства полились на сосъднія страны, Англію, Германію, Италію. Бъжать сдълалось славою высшихъ Французскихъ сословій, и какъ господа сін умьютъ все облекать нышными фразами и щеголеватыми формами, то побъть назвался эмиграціей. Остались во Франціи ньсколько знаменитыхъ, великодушныхъ жертвъ и святый мученикъ, бывшій король. Его върные подданные издали, вит опасностей, старались защищать его воплями и интригами. Со свойственнымъ имъ легкомысліемъ, на упесенныя съ собою деньги и драгоцънаюти жили они весело и роскошно, ожидая нетерпълико минуты возвращенія и мести. Она не пришла, они все прожили, все издержали; надобно было подумать, какъ и чемъ промышлять. Отъ познаній эмигрантовъ Нъмецкая и Англійская ученость не могла ожидать великой пользы: Французская литература въ сихъ земляхъ мало уважалась. Въ Италіи науки были дело постороннее, но по художественной части тамъ на Французовъ смогръзи съ презръніемъ, и Гужоны, Жирардоны, Пуссены и Ле-Сюёры едва ли тамъ почитались ваятелями и живописцами. Какъ быть? Французы думаютъ недолго, а иногда и ничего не думаютъ; прежнія свои склонности, служившія ниъ забавою, они поспъшили обратить въ пользу. Франція есть царство и отчизна моды; посредствомъ скипетра ея съ гремушками она владычествуетъ надъ свъщенною Европой; въ новаренномъ искусствъ Французская школа не въ шутку имъетъ превосходство предъ всьми другими; во Франціп всякій родится комедіантомъ, тамъ все поддѣльное, все театрэльное, все нарумяненное, налакированное; и слава Богу, ибо природа людей ужасаетъ тамъ наготой. Сынамъ сей благословенной страны можно было въ другихъ земляхъ не умирать съ голоду. Многіе изъ нихъ пошли въ актеры и составили труппы въ Гамбургѣ, Брауншвейгѣ и другихъ мѣстахъ; для инаго бывшаго артилериста кухонный огонь замѣнилъ боевый, и на столы гастрономовъ онъ началъ пускать bombes à la Sardanapale; познакомились тогда Нъмецкія уста съ бешамелемъ, майонезами, но—хвала имъ!—все не отставая отъ родимаго бирсупа и жаренаго митъ-пфлауменъ-ундъ-розиненъ; иной щеголь началъ шить дамскія платья или башмаки, а иной причесывать букли и сочинять шиньоны; однимъ словомъ, кто во что гораздъ!

Но потребность забавъ была не въ соразмърности съ числомъ забавниковъ, безпрестанно умножавшимся. Нъмцы мастера избавляться отъ докучливыхъ и вредныхъ гостей; какъ нъкогда Жидовъ, въ царствованіе Казимира Великаго, уступили они Польшъ, такъ Французамъ указали на Россію, страну съверную, гдъ дикая природа людей ожидаетъ искусныхъ рукъ воздълывателей. Почуя Русскій хлъбъ, голодные искусники какъ съ цъпп сорвались, большими стаями ринулись на бъдную Русь и начали ее просвъщать по своему. Отецъ мой былъ до нихъ небольшой охотникъ; а впрочемъ когда началось мое ученіе, то и взять ихъ было негдъ, ибо они въ небольшомъ еще числъ начали только появляться въ столицахъ. И такъ, по счастью моему, мнъ на участь достался Нъмецъ.

Я распространился о такомъ предметъ, который повидимому не имъетъ никакого отношенія къ моему воспитанію; но какъ въ послъдствіи Французская образованность имъла большое вліяніе на судьбу мою, то я счелъ приличнымъ здъсь означить начало зла, въ моихъ глазахъ по всей Россіи распространеннаго.

Трудно вообразить себъ мое отчаяніе, когда изъ нѣжныхъ рукъ моей мамушки упалъ я въ холодныя лапы Германскаго педагога. Я помню только одно, первую ночь, которую провелъ я въ одной съ нимъ комнатъ, а уже не въ дѣтской: я не могъ заснуть и всю ночь сію горько проплакалъ. Видъ его не суровый и не нѣжный, обхожденіе его не строгое, но и не ласковое, изумляли и мертвили меня, пріученнаго къ демонстраціямъ. Въ глазахъ моихъ въ немъ все напоминало отца моего; но между мною и имъ были всегда нѣжные посредники, мать и сестры, тогда какъ съ учителемъ долженъ былъ я находиться въ безпрерывныхъ, самыхъ близкихъ сношеніяхъ.

Сказать ли истину? Я только поздно узналь всю цвну почтеннаго моего родителя. У него были особенныя понятія насчеть важности

отвческих обязанностей; онъ казались ему какимъ то священнодъйствіемъ, и малъйная фамиліярность, особенно съ сыновьями, по мивнію его, унижала его въ глазахъ ихъ. Равномърно воздерживался онъ съ ними и отъ изъявленій гитва; правоученія дълаль ръдко, и они имъли всю краткость оракуловъ; онъ произносиль ихъ тихо и внятно, но потомъ не дозволяль ни возраженій, ни даже вопросовъ. Никогда рука его не ласкала моего ребячества, никогда не подымалась ва меня для наказанія, и потому-то въ чувствъ, которое поселиль онъ во мит, была не любовь, а нъчто богобоязненное. Можеть быть, все это весьма нужно съ другими дътьми; но у меня оно отняло много счастія, и мит кажется, что и самого Бога, Отца вселенной, надобно представлять дътямъ не столько грознымъ судіей, какъ пучиной благости.

Въ послъдствіи, когда я уже началь подростать, были нѣкоторые случаи, въ которые, можно сказать, вси страсть его ко мнѣ, долго удержанная, вдругъ, какъ будто противъ воли его, съ необычайною силой обнаруживалась. Я не смѣлъ вѣрить счастію своему, тѣмъ болѣв что вскорѣ потомъ спѣшилъ онъ принять со мною свой прежній, безстрастный и холодный видъ. Родитель строгій и нѣжный! Не смѣю упрекать священную тѣнь твою: ты всѣмъ жертвовалъ тому, что почиталъ своимъ долгомъ; но еслибы ранѣе открылъ мнѣ сокровища твоего сердца, то и въ моемъ ранѣе бы увидѣлъ способность любить тебя и добродѣтель.

Съ матерью моею было дело советмъ другое: съ нею зналъ я печали и радости, и гневъ, и нежнейте восторги, и слезы, и поцелуи; ея владычеству отдано было первоначальное мое воспитаніе; отъ нея получалъ я вет первыя впечатленія; и отъ того удивительно ли, что и съ сёдыми волосами сохранилъ я раздражительность почти женскую и всю пылкость юноши? Но возвратимся къ первому учителю, отъ котораго я безпрестанно отхожу.

Онъ быль человъкъ умный и холодный только по наружности. Онъ прибыль въ Россію въ царствованіе Екатерины, когда блистательнъйшая изъ Нъмокъ землякамъ своимъ подавала примъръ любви и уваженія къ Россіи. Онъ жиль сначала у Переяславскаго коменданта подполковника Фонъ-Фока, подчиненнаго и друга отца моего, и воспитываль старшаго сына его, столь извъстнаго потомъ Максима Яковлевича. Когда воспитаніе сего послъдняго кончилось, и его отправили на службу, то Фонъ-Фокъ предложилъ г. Мута для меня въ наставники. Его приняли съ радостію; ибо Адамовъ Адамычей Вральмановъ было тогда довольно въ Россіи, но люди съ нъкоторыми дарованіями и познаніями были очень ръдки. Ему самому было довольно лестно перейти изъ комендантскаго дома въ оберъ-комендантскій: онь

видълъ въ этомъ какое-то повышение. Вспомнимъ, что онъ былъ Нъмецъ, и что мъста и чины уважались тогда не по нынъшнему.

Сей человъкъ не только не позволяль себъ говорить съ презръніемъ о нашихъ обычаяхъ, сколь бы они странны ни казались, но даже они освящались въ глазахъ его древностію. Впрочемъ сіе происходило, можетъ быть, не столько отъ уваженія къ Русскимъ, сколько отъ природной доброты и душевнаго расположенія видъть во всемъ хорошую сторону. Онъ былъ Лютеранинъ, а всегда отзывался съ похвалами о папъ, о великольпіяхъ духовнаго Рима; остроуміе Французовъ плъняло его, равно какъ и основательность и разсчетливость Англичанъ. Въ добротъ и злости, въ умъ и въ глупости нравились ему разнообразные виды, въ коихъ является природа. Странный человъкъ: онъ готовъ былъ также хвалить силу медвъдя, неукротимость тигра, какъ и върность собаки. Изъ сего можно бы заключить, что онъ былъ весьма нестрогихъ правилъ; напротивъ, въ разнообразіи природы онъ искалъ для себя и для воспитанника своего все, что ему казалось лучшимъ.

Еще до г. Мута училь уже меня Русской грамоть по Псалтырю и Часослову нашь крыпостной, молодой человыкь Александръ Никитинь, родь дядьки при братьяхь моихь. Разумыется, я рыдко принимался за книгу, по метода моего Русскаго учителя была прекрасная: сколь бы ни ничтожны были усибхи мои въ чтеніи, онъ всегда дивился чудесной понятливости маленькаго барина и тымь возбуждаль меня къ новымь чудесамь. Советы противное дылаль г. Муть: часто пожималь онъ плечами, съ состраданіемь говоря о моей безтолковости; наказываль рыдко и то за явныя ослушанія, и какъ наказываль! Ставиль въ уголь, на кольни, а иногда биль по рукамь линейкой.

Съ дътскимъ простодушіемъ человъкъ сей соединялъ самую чистъйшую нравственность; вся жизнь его казалась изъявленіемъ благодарности къ Творцу за то, что Онъ въ глазахъ его такъ украсилъ міръ сей: ибо, какъ уже я выше сказалъ, на каждомъ шагу встръчалъ онъ предметы, его пріятно удивлявшіе. Я чувствовалъ, что онъ достоинъ любви, все сбирался полюбить его и подъ конецъ успълътаки въ томъ. Онъ же съ своей стороны, сколь ни казался холодееъ, но съ каждымъ днемъ болѣе прилъплялся къ своему воспитаннику, и хотя онъ того не говорилъ, но я замѣчалъ иногда, что странности моей природы его восхищаютъ.

Онъ имълъ удивительную память и познанія, посредствомъ ея пріобрътаемыя: зналъ хорошо исторію, географію, зналъ правильно Французскій языкь, но выговаривалъ на немъ Богь знаетъ какъ. Что самъ зналъ, тому по-маленьку училъ и меня. Когда я попривыкъ къ

нему и началь понимать по-ивмецки, то разговоры съ нимъ начали для меня становиться занимательные; мало-по-малу началь я даже занимствовать и некоторыя изъ его привычекъ. Напримеръ, онъ любиль собирать гербовыя печати со всехъ пакеговъ, получаемыхъ отцомъ моимъ и кемъ бы то ни было, онъ ихъ потомъ наклеивалъ на больше листы; мит это поправилось, я скоро началъ тоже делать и могь узнавать гербы всехъ известнейшихъ въ Россіи фамилій. Хотя онъ не былъ ботаникъ, но собиралъ разные цветы, травы и растепія, клаль ихъ по листамъ, однимъ словомъ составляль herbier, и у меня до сихъ поръ страсть къ коллекціямъ. Все что касается до хронодогіи достопамятнейшихъ происшествій въ мірѣ, до генеологіи знаменитейшихъ домовъ въ Европе, зналь онъ наизусть, и въ последствіи по этой части могъ бы и я съ нимъ составаться.

Нъкоторое время жили мы съ нимъ, такъ сказать, съ глазу на глазъ, но скоро одиночество мое прекратилось, и общество мое умножилось нъсколькими товарищами. Средства воспитанія были тогда такъ скудны, что родители у моихъ выпрашивали какъ милости дозволенія дътямъ своимъ со мной учиться. Ихъ было трое: сыновья артплдерійскаго генераль-маіора Нилуса, гарнизоннаго маіора Яхонтова и штабъ-лъкаря Яновскаго, о которомъ уже я какъ-то говорилъ\*). Между пими, какъ хозяйскій сынъ, бралъ я натурально первенство; но г. Мутъ не оказывалъ мив ни малвишаго предпочтенія, а иногда въ модчании улыбался прилежнъйшему. Поутру задавалъ онь намъ уроки, которые мы твердили и должны были сказывать ему передъ объдомъ; а онъ между тъмъ читалъ про себя что-нябудь изъ исторія и географіи, съ тъмъ чтобы посль объда въ видъ повъсти намъ это пересказывать. Такимъ образомъ узналъ я исторію Іудеевъ, Ассиріянъ, Мидянъ, Персовъ и Грековъ, но до Гима едва только съ нимъ дошли. Говоря словами Пушкина, мы учились чему-нибудь и какъ-нибудь.

Сверхъ того я бралъ еще другіе уроки: Софійскій кафедральный протоіфрей Сигаревичъ преподавалъ мить Законъ Божій, артилерійскій штыкъ-юнкеръ Скрипкинъ училъ меня арифметикт и геометріи, на-

<sup>\*)</sup> Всв они были добрые ребита, простые, провинціальные, гарназонные мальчики, какъ и я. Всв трое шли потомъ по военной служов, ни одинъ изъ нахъ не гремълъ именемъ въ міръ; но всь они отличались благородствомъ чувствъ, правилъ и поступковъ. и были утъщеніемъ и подпорой овдовъвшихъ матерей. Послъдній изъ нихъ, кажется, еще живъ; лътъ двънадцать тому назадъ видълъ и его армейскимъ подполковникомъ. Яхонтовъ убитъ въ Фридландъ, а почтенный другъ мой Нилусъ въ генеральскомъ чинъ, покрытый ранами и крестами Русскими и иностравными, окончилъ достославный походъ 1812—13 и 14 годовъ, бывши вездъ примъромъ храбрости. Прослуживъ еще пъсколько лътъ и женившись, опъ нашелъ успокоеніе въ окрестностяхъ Одессы, и императоръ Александръ, сохранивъ ему все содержаніе, дяль безсрочный отпускъ.

укамъ, въ коихъ, мимоходомъ сказать, я весьма мало усиввалъ. Одинъ Малороссійскій виртуозъ, котораго очень хвалили (кажется, звали его Чернецкій), училъ меня играть на фортепіано, а какой-то маляръ училъ рисовать. Не моя вина, если въ обоихъ сихъ искусствахъ я не мастеръ: нашли, что они безполезны и скоро заставили бросить, тогда какъ къ музыкъ я всегда чувствовалъ особенную склонность. Старшіе братья, выпущенные гораздо послъ въ кавалерійскіе полки, учили меня ъздить верхомъ, а про танцы еще ръчь впереди.

Я объщать въ начать говорить о себь очень мало, а теперь ввожу читателя во всъ подробности ничъмъ не замъчательнаго доматняго моего воспитанія. Что дълать! Воспоминанія изъ головы моей такъ и льзутъ на бумагу. Впрочемъ, Богъ знаетъ, будетъ ли меня кто пибудь еще читать, а память можетъ ослабъть. Если Запискамъ симъ не повърю прошедшаго, для меня столь занимательнаго, то мало-по-малу оно будетъ изглаживаться изъ памяти, и я напрасно буду искать его въ головъ моей, тогда какъ имъ однимъ уже начинаю я жить.

Иногда, хотя и весьма ръдко, собирались у моего учителя по вечерамъ пріятели его, единоземцы: губерискій архитекторъ Гельмерсенъ, пасторъ Граль, аптекарь Бунге, плацъ-мајоръ Брокгаузенъ и капельмейстеръ Диль. Но гораздо чаще посъщаль онъ ихъ самъ по очереди и водилъ меня съ собою въ сіи общества, степенныя, спокойновеселыя. Они были мит совствит не по вкусу; вечера обыкновенно начинались разговорами о политикъ, въ которой я тогда ничего не понималь, замъчанія выслушивались со вниманіемь, отвъты были всегда обдуманы, ибо каждому предшествовало нъсколько минутъ молчанія; потомъ подавали всемъ по трубке, потомъ садились играть въ ламушъ или въ лото, а все оканчивалось стаканомъ пива, нъсколькими ломтями бутерброда и прощальнымъ дружескимъ рукожатіемъ. Конечно въ сихъ обществахъ много хвалили Германію, но никогда я не слыхаль ругательствъ на Россію, какъ сіе случалось мив после иногда слышать между Нъмцами. Мало-по-малу я было самъ сдълался Нъмцемъ, говориль не иначе какъ по-нъмецки, выражался какъ Нъмецъ, смотрълъ маленькимъ Нъмцемъ, и покойный отецъ мой имълъ слабость этому радоваться. Слава Богу, характеръ у меня остался совершенно Русскій.

Не болъе четырехъ лътъ пользовался я наставленіями г. Мута: все тянуло его въ Переяславль, и, не смотря на возраставшую его привязанность къ нашему дому, Нъмецко лютеранское семейство г. Фонъ-Фока было ближе къ его сердцу; къ тому же онъ далъ ему слово заняться воспитаніемъ меньшихъ его сыновей, какъ скоро начнуть подростать. Итакъ онъ оставилъ меня въ началъ 1797 года,

когда примъры его и правоученія могли мит быть болье полезны. Я помню прощаніе его со мною: черты его сохранили обычную неподвижность, но изъ глазъ его ручьями текли слезы. Мит случалось потомъ въ самой первой молодости встръчаться съ нимъ: лицо его не измънялось, а самъ онъ трепеталъ отъ радости.

Недавно узналъ я, что живъ еще сей почтенный старецъ. Когда вступилъ онъ въ домъ нашъ, ему было около сорока лѣтъ; прошло тому болъе сорока, и слъдственно ему теперь за восемьдесятъ. Онъ долго оставался въ семействъ г. Фонъ-Фока, которое послъ переъхало въ Бълоруссію; наконецъ онъ опять поселился въ окрестностяхъ Переяславля, въ деревнъ Еввы Яковлевны Дараганъ, старшей дочери Фонъ-Фока, воспитывалъ дътей ея, но внукамъ посвятить трудовъ своихъ уже былъ не въ состояніи. Онъ живетъ еще тамъ и понынъ, среди трехъ поколъній, предъ нимъ благоговъющихъ. Съ растроганнымъ сердцемъ читалъ я прошлаго года письмо его къ Петру Яковлевичу, младшему изъ сыновей Фонъ-Фока: оно показало мнъ, что вечеръ его столь же тихъ и ясенъ, какъ и вся жизнь его была безмятежна.

Хотя въ 1797 году дътскій возрасть мой еще не прошель, но какъ это быль годь великихъ перемънь вь судьбъ цълой Россіи, равно какъ и въ моей ребячьей жизни, то имъ слъдуетъ заключить здъсь главу сію. Въ семъ первомъ періодъ моего существованія являлись мнъ однакоже нъкоторыя примъчательныя лица, о коихъ я ни слова не упомянуль, вопреки объщанію данному самому себъ и читателю. И потому прежде всего прошу позволенія обратиться къ нимъ и въ слъдующей главъ исправить сдъланое мною упущеніе.

## VII.

Всего памятные мить одна вельможная дама, которая почти каждый годь посыщала Кіевъ и коей прітадь приводиль въ движеніе, можно сказать въ волненіе, весь домъ нашъ. Это была графиня Браницкая, любимая племянница князя Потемкина и жена Польскаго короннаго гетмана. Не знаю, гдт и какъ познакомилась она съ моею матерью; но она ее полюбила и когда тажала въ собственный городокъ, извъстный подъ именемъ Бълой Церкви, находившейся тогда за границей, хотя только въ 80 верстахъ отъ Кіева, то протадомъ чрезъ сей городъ всегда у насъ останавливалась и живала по недтят и по двт. Потемкина уже не было на свътт; но любимица его, принявшая его послъдній вздохъ, все еще какъ будто бы озарялась его славою. Умити и обгаче. Императрица особенно благоволила къ ней и, сверхъ

того, ласкала ее какъ жену довольно сильнаго Польскаго магната, преданнаго Россіи. По всъмъ симъ причинамъ, знаки уваженія ей оказываемые
были преувеличены, и чтобы посудить объ обычаяхъ тогдашняго времени, чему нынъ съ трудомъ повърятъ, всѣ почетнъйшія дамы и даже
генеральнии подходили къ ней къ рукѣ; а она, умная, добрая и совсѣмъ
не гордая женщина, безъ всякаго затрудненія и преспокойно ее подавала имъ. Мать моя смотръла на то безъ удивленія, нимало не осуждала сего, по, въроятно чувствуя все неприличіе такого рабольшства,
сама отъ него воздерживалась. Вообще обхожденіе ея съ графиней
Браницкой было самое свободное, пріязненное, и разницу во взаимныхъ ихъ отношеніяхъ можно было только замътить изъ ты и бы,
которыя они другъ другу говорили.

Могущество Потемкина вызвало изъ Смоленской деревни прекрасныхъ его племяницъ, гдъ получили они обыкновенное тогдашнее провиницальное воспитаніе. Старшая изъ нихъ, Браницкая, уже неспособна была къ принятію блестящей образованности Екатеринина двора. Но, имъя умъ, характеръ, бывши въ самыхъ тъсныхъ, иные говорятъ въ ненозволительныхъ, связяхъ со всемогущимъ своимъ дядею, она облеклась въ какую-то величественность и ею прикрывала недостатки своего воспитанія. Вышедши замужъ за человъка расточительнаго, который былъ вдвое ся старъе, въ такой въкъ, который нравственностію не отличался, она всю жизнь осталась примъромъ върности супругу, въсколько разъ спасала его отъ раззоренія и бережливостію своею, можетъ-быть и скупостію, удвоила огромное его состояніе.

Когда я началъ знать ее, она была пи стара, ни молода: станъ ся былъ стройный, хотя не гибкій, лицо отмънно-пріятное, свъжее и серьозно улыбающееся. Любимый нарядь ея былъ подражаніе костюму Императрицы: длиппое нижнее платье съ длинными и узкими рукавами, почти совству закрывающее грудь; оно стягивалось узкимъ, ночти непримътнымъ поясомъ съ одною огромною, широкою и длинною пряжкой \*); а сверхъ его было другое платье, коротенькое безъ рукавовъ и спереди совству, открытое, которое называлось гречанксю. Все это напоминало Востокъ и романическо государственные виды на него Екатерины Второй.

Портретъ сей чудотворной царицы, списанный искусною рукой Демейса съ оригинальнаго портрета извъстнаго Ламии, висълъ въ гостиной нашего казеннаго дома. Когда, бывало, кто взглянетъ на него,

<sup>\*)</sup> Эти пряжки были тогда въ моде у встхъ димъ; ихъ назывили пафталями; онт были самой искусной Азіятской работы съ цвинии, серебряныя, позолоченныя или золотыя, смотри по состоянію, съ бирюзой или съ дорогими каменьями, также смотря по состоянію.

только что не перекрестится; я же разнительно почиталь его иконой. Вдругь онь ожиль передо мною: а увидёль посреди комнаты женщину, которая показалась мев столь же величавою, точно въ такомъ же наридв, также съ лентою черезъ илечо, и вокругъ ен стоящихъ съ подобострастіемъ. Мудрено ли, что въ голова пяти или шестилатнию мальчика понятія о величествъ перепутались, и опъ подданную приняль за государыню? Я обмерь, но скоро подозвала она меня къ себъ и осыпала ласками; благосклонность ли ея къ матери моей, или дъйствительно я такъ ей понравился, я съ той минуты сдвлался ея малень. кимъ любимцемъ Къ сожалвнію, тщеславіе не чуждо ипогда бываетъ и дътямъ; я присграстилси къ пей и, бывало, плакалъ, когда меня къ ней не пускали. Лътъ пятнадцать тому \*), видълъ я ее въ послъдній разъ и уже смотрълъ на нее не тъми глазами. Она не роза, но жила близъ нея, и отпечатокъ величія Екатерины долго еще блисталь на ней. Она еще жива, но въ глубокой старости осталась теперь какъ полуразрушенный ея памятникъ.

Мыв разсказывали про меня самого одинъ анекдотъ, который, по мненію моему, заслуживаеть найти место въ сихъ Запискахъ: онъ покажетъ духъ того времени, которымъ были проникнуты даже мозги малыхъ ребять. Прежде еще описаннаго мною появленія графини Браницкой, прівзжала она уже въ Кіевъ въ такое время, котораго я не запомню, ибо имълъ не болъе трехъ или четырехъ лътъ отъ роду. Съ нею былъ старшій сынъ ея, Владиславъ, нынъшній сенаторъ; мнъ давали играть съ нимъ, хотя онъ былъ года два или три меня постар'ве. Мы смотръли разъ въ окошко на планъ Кіевской кръпости и на гауптвахту, гдф стояли въ караулф какіе-то новонабранные Малороссійскіе п'вшіе казаки-стр'влки, которые были разд'влены не на полки, а на когорты, и поэтому называли ихъ когортами. Ихъ не усивли еще обмундировать, и они были въ сърыхъ кафтанахъ, какъ ратники 1812 года. Ясновельможный панокъ расхохотался и, оборотясь ко мив, сказаль: «воть какіе жолнеры (воины) у вась Москалей». Я ли или чтото во мив вступилось за честь Русскихъ, и на замъчаніе его, какъ смъю такъ говорить съ Польскимъ графомъ (будто есть настояще Польскіе графы), отвіналь, что всякій Русскій важиве всякаго Поляка. За это, говорять, получиль я пощечину, на которую отвъчаль таковою же, и пошла у насъ сильная драка; насъ розняли, и молодаго графа легонько побранили, а меня чуть ли не наказали. Я бы не осмълился похвастаться рановременнымъ патріотизмомъ своимъ и, мо-

<sup>\*)</sup> Графиня А. В. Браницкая скончалась въ 1838 году. Поэтому можно опредълить приблизительно время, когда Ф. Ф. Вигель началъ писать свои Записки. П. Б.

жеть быть, самъ ему бы не повърилъ, еслибы ивсколько разъ не слыталъ, какъ про него разсказывали, будто бы со смъхомъ, однакоже съ видомъ самодовольствія.

Первые годы пребыванія нашего въ Кіевъ, кажется, ни Французонъ, ни Поляковъ, тамъ совстить почти не было, а Жидовъ очень
мало. Послъднихъ я нъсколько времени принималъ за первыхъ, и вотъ
почему. Едва началъ я ходить и говорить, какъ зналъ уже, что Спаситель рода человъческаго былъ Жидами поруганъ, мучимъ и умерщвленъ; еще понятія мои не имъли настоящей ясности, какъ изо всъхъ
устъ услышалъ я проклятія противъ одного народа, безжалостно пролившаго невинную кровь царя своего, кроткаго, мягкосердаго и который за злобу сего народа платилъ ему отеческою любовію. Все это
перепуталось въ головъ моей, и я долго представлялъ себъ Французовъ весьма нечистыми (въ чемъ и немного ошибся), въ длинныхъ,
черныхъ платьяхъ съ бородами, ермолками и фесиками.

Вдругь одна Французская чета поселилась въ Кіевъ, въ самой крыпости, въ нашемъ сосъдствы. У насъ въ Россіи въ старину истинная наука мало уважалась; все гонялось за блескомъ, всв молодые дворяне льзли въ гвардію, изъ нея выпускались въ армейскіе полки не менъе какъ капитанами, а на артилерію, на генеральный штабъ, особенно на инженерный корпусъ смотръли съ пренебрежениемъ: сіи части необходимыя для войска, за исключеніемъ мадаго числа благомыслящихъ дворянъ, наполнялись обыкновенно или людьми низкаго происхожденія, съ похвальными, природными склонностями къ познаніямъ, или чужестранцами, изъ коихъ, какъ извъстно, было въ то время на половину бродягъ \*). Не знаю, какъ и когда нъкто г. Шардонъ или де-Шардонъ, какъ онъ требовалъ чтобы къ нему надписывали, вступиль въ нашу службу инженеромъ. Онъ давно уже въ ней находился и все еще ни слова почти не зналъ по-русски, когда въ генеральскомъ чинъ назначили его инженернымъ командиромъ въ Кіевъ. Никто не хотъль взять труда доискиваться, откуда онъ родомъ и происхожденіемъ: Французъ да и только: этого было довольно. Дородная его супруга поспъшила сдълать визиты дамамъ и, разумъется, первую почтила своимъ посъщеніемъ сосъдку свою, мать мою. Меня, не знаю почему, всегда водили на показъ прівзжимъ гостямъ. Мнв сказали, что я увижу Француженку и повели въ гостиную; съ потупленными взорами, съ ужасомъ и ненавистью подступилъ я къ ней; наконецъ, поднялъ глаза, взглянулъ на нее, и весь страхъ мой исчезъ. Я расхохо-

<sup>\*)</sup> Нышь мы стали умнье и просвъщеннье, и едва ли есть десятая доля.

талея, и какъ ни старались упять меня, это было дело невозможное, нока меня не увели.

Представьте себъ, любезный читатель, старую, полную, румянами кръпко натертую, смъющуюся рожу, и посреди ел длинный истребиный носъ съ двуми широкими отверстілми, источниками двухъ табачныхъ ручьевъ; усы, по коимъ они протекаютъ, нотомъ зобъ, тройной подбородокъ и подъ нимъ старую, наморщенную, бронзоваго цвъта шею и такую же полуоткрытую грудь, украшенную алмазами Тульской работы и осыпанную табакомъ. Все это на огромномъ туловищъ, въ странномъ, пестромъ нарядъ, въ платьт яркаго цвъта, разъ тридцать перекроеннаго и перешитаго но послъдней модъ. Прибавьте къ этому вокругъ нея атмосферу, которою обыкновенно дышатъ только по близости сельдяныхъ буяновъ. Вы человъкъ благоразумный, умъсте владъть собою, и при видъ ел, въроятно, даже не улыбнулись бы; но не требуйте того отъ ребенка, которому красоты сіи случилось столь внезапно созерцать.

Эта Француженка была баба умная, веселая, страстная охотница до свътскихъ забавъ, весьма искательная и совсъмъ невзыскательная, большая мастерица играть въ бостонъ и неутомимая въ семъ упражненіи; не знаю, какъ-то, наконецъ, мы всѣ къ ней принюхались. Къ намъ вздить повадилась она очень часто; всякій вечеръ находила у насъ гостей, находила партію и увъряла, что никого въ свътъ такъ не любитъ, какъ моихъ родителей. Она опрокидывала всѣ понятія, которыя тогда имъли о важности генеральскаго чина: не было возможности съ ней церемониться; у насъ въ домъ до того дошло, что только лишь ея хватятся, то, смотря по погодъ, бывало повелительнымъ тономъ скажутъ: послать карету или человъка за Шердоншей! Такъ называли ее позаочности, но въ глаза поступали съ ней почтительнъе. У нея спросили: какъ звали батюшку? потомъ изъ семи или восьми именъ, данныхъ ей при крещеніи, выбрали легчайшее для произношенія, и изъ всего этого составили Марью Леонтьевну.

Она меня также удостоивала своего вниманія, отцу моему давала совъты касательно моего воспитанія, и мив самому дълала наставленія. Въ чемъ же они состояли? Держать себя какъ можно пряміве, стараться дучше выговаривать по-французски (а на этомъ языкі говорилъ я тогда хуже чіть она по-русски), наконецъ, стараться быть какъ можно любезніве съ маленькими дівочками и тіть приготовлять себя къ будущимъ успітхамъ съ большими. Любопытнымъ, внимательнымъ окомъ смотріть я часто на сіе странное существо. Мніть все хотітьось вникнуть въ причины мефитизма, ею распространяемаго; ихъ объяснилъ мніть съ самымъ важнымъ, съ самымъ ученымъ видомъ учитель мой,

г. Муть, отъ которато желаній своихъ я скрыть не умѣлъ. «Тучность твла, сказалъ онъ мнѣ, располагаеть ее къ частой транспираціи; а по дурной привычкъ или по лѣности, она рѣдко мѣняетъ бѣлье; она полагаеть, что свѣжесть лицу даютъ румяны, а не вода, и употребленіе сего элемента, кажется, ей вовсе незнакомо; наконецъ, любимая пища ея, сколько я могъ замѣтить, Голландскій сыръ, треска, чеснокъ и фезандированная, то-есть, полусогнившая дичина». Симъ объясненіемъ совершенно удовлотворилось мое любопытство.

Нѣкоторые изъ замѣчаній моихъ насчетъ г-жи де-Шардонъ въ послѣдствіи времени оказались весьма основательными. Въ одной изъ комнать занимаемаго нами дома висѣло нѣсколько довольно дурно гравированныхъ эстамповъ съ картинъ Теньера и Остада; въ каждой изъ нихъ видѣлъ я по Шердоншѣ; я сказалъ объ этомъ, и тѣ, которые имѣли нѣкоторыя понятія о живописи, начали подозрѣвать, что она принадлежитъ къ Фламандской школѣ. Когда эмиграція до того размножилась, что нѣкоторые эмигранты начали даже появляться въ Кіевѣ, то между ними были какіе-то проѣзжіе старики, которые ни мужа, ни жену за соотечественниковъ признать не хотѣли, утверждая, что они Бельгійскіе уроженцы, и тайкомъ увѣряли, будто когда-то видѣли ихъ въ Антверпецѣ или въ Монсѣ увеселяющими публику пляскою на канатѣ: по ультра-дородному сложенію г-жи де-Шардонъ трудно было этому повѣрить.

Скорће можно было найти что-то плясовое въ походкъ и тълодвиженіяхъ супруга ея. Онъ былъ длинный и сухой старикъ, на длинныхъ и сухихъ ногахъ, которыми ежедневно мърилъ онъ верстъ до пятнадцати, обходя каждый день верхнюю, среднюю и нижнюю части Кіева. Какимъ образомъ онъ сдълался инженеромъ, это бы знать весьма любопытно; въ Россію відь не прямо же онъ сорвался съ каната. Если догадки мои справедливы, то прежде того быль онь работникомъ у ьакого-нибудь оптического мастера, ибо черствыя его руки и пальцы носили на себъ слъды ремесленныхъ трудовъ, и онъ въчно занимался дъланіемъ барометровъ и термометровъ и, разумъется, за деньги снабжалъ ими весь Кіевъ. Сверхъ то, онъ былъ великій штукарь и эскамотёръ; сіе искусство было тогда еще въ дътствъ, мы видъли въ немъ почти колдуна; а миъ приходитъ иногда на мысль, что эти господа Французы, прежде отправленія въ Россію, въроятно, совътуются между собою, а можеть быть и мечутъ жребій, кому за кого себя выдавать. Инженерная часть выпала на долю мусью Шардону, а для сей роли онъ уже былъ приготовленъ и прежними своими занятіями.

Существованіе его въ Россіи было, впрочемъ, не блестящее: они съ женой были очень бъдны, и нынъшніе инженеры по всъмъ наиме-

нованіямъ должны тому дивиться. Приписать ли сіе безкорыстію его или недостатку въ доходныхъ занятіяхъ? Его все переводили изъ старой кръпости въ старую кръпость; строеніемъ же повыхъ въ царствованіе Екатерины занимались Сухтелены, де-Витты, де-Воланы, столь же благородные, сколь и ученые и искусные люди, коими насъ одарила Голландія, единственная занадная страна, постоянно Россію однимъ полезнымъ надёляющая.

Генераль де-Шардопь быль въ Кіевѣ покровителемъ одной весьма нестарой, свѣжей и плотной Жидовки, которая не только умѣла плясать на канатѣ, но даже ходить по проволокѣ. Прежде, бывало, онъ самъ привозилъ къ намъ и даромъ показывалъ Китайскія тѣни, по, выучивъ ее тому, уступилъ ей и право свое. Сего мало, онъ составляль для нея маленькія пьесы, пантомимы, пеизвѣстныя еще Кіевлянамъ; въ нихъ увидѣли мы ее Коломбиной, а двухъ гдѣ-то избранныхъ шутовъ Арлекиномъ и Пьерро. Все это чрезвычайно умножало доходы ея и права г. Шардона на ея благодарность. Сія женщина дерзостно и безнаказанно назвала себя мадамъ Россети; слава сего имени не гремѣла еще въ мірѣ, и можетъ быть сама Жидовка почитала его вымышленнымъ, а можетъ быть и имѣла на него какое-нибудь право.

Еще нъсколько словъ о Шардонъ и Шардонть: я ничего не сказаль о томъ, были ли они по крайней мъръ добрые люди. Онъ въ обществъ бывалъ очень мало, а когда бывалъ, то мало говорилъ; ибо пемногіе тогда знали по-французски, а онъ, какъ уже я выше сказалъ, не умълъ или не хотълъ выучиться по-русски; однакоже, злодъй, столько зналь на нашемъ языкъ, чтобы говорить, разсердясь за бездълицу на деньщика и приказывая его раскладывать: «клади его на сюртурокъ и давай ему сто палкъ!> Что касается до нея, то она была жевщина не злая, и гибкость ея характера, а не стана, служить тому двойнымъ доказательствомъ. Главный порокъ ея быль непостоянство; душою пухъ, хотя и свинецъ тъломъ, она быстро мъвяла пріятелей. Дружбою ея обязаны мы были комнатамъ немного лучше чемъ у другихъ убраннымъ, весьма худо, но лучше чёмъ у другихъ освещеннымъ, нанятому довольно искусному повару, для всёхъ открытому столу, и большему, чъмъ у другихъ, числу гостей; но, Боже сохрани, если, бывало, болъзнь или какая нибудь скорбь посттить домъ нашъ: тогда съ ней прощайся; тогда она нашей печали, а мы ея веселости уже видъть не можемъ; тогда тело ея, вместе съ духомъ, отъ насъ отлетитъ. Случалось иногда, что завистники подарками стараются ее переманить, и въ томъ успъвають. Что за бъда! Если, бывало, старая шляпка отниметь ее у насъ, то блондовая косынка, ея легкомыслію подобная, опять намъ ее возвратитъ.

Отъ изображенія въ родъ Гогарта, долженъ я теперь перейти къ картинъ въ родъ Рафарля, и не знаю, другая сія попытка не будетъ ли еще менъе удачна чъмъ первая. Не помню, въ 1793-мъ или въ 1794-мъ году, Кіевскій вице-губернаторъ Башиловъ (отецъ сенатора-забавника) пожалованъ былъ оберъ-прокуроромъ въ Сенатъ; какъ я его совствить почти не помню, то и нечего мить о немъ говорить. На его мъсто прибылъ изъ Москвы князь Василій Алексвевичъ Хованскій, въ літахъ еще довольно молодыхъ, служившій въ гвардін до канитановъ и при отставкѣ получившій бригадирскій чинъ \*). Въ первой молодости онъ путешествовалъ по всей Европъ, зналъ иностранные языки, быль славный музыканть, мастерь танцовать, брался о всемъ судить и, покрытый симъ мишурнымъ блескомъ, совсемъ было ослёниль насъ, провинціаловъ. Но въ Русскихъ есть врожденная догадинвость, которая въ молодости заглушается страстями, но тъмъ сильное обпаруживается во ихо зредыхо летахо; изумленные, увлеченные сначала щеголеватостію формъ, изысканностію фразъ, они начинають потомь требовать более совершенства, истинныхъ достоинствъ. Когда первое удивленіе прошло, наши Кісвляне увидёли въ речахъ князя Хованскаго пустословіе, въ дълахъ по службъ совершенное его невъжество, въ поступкахъ непростительную вътренность и тщеславіе. Онъ не являлся даже тогдашнимъ Европейцемъ; въ тонъ, въ манерахъ его, можно сказать, видна была смёсь Французскаго не съ Нижегородскимъ, а съ Московскимъ. Совсъмъ противное случилось съ прибывшею съ нимъ супругою его.

Скромная, тихая, малоръчивая, просто одътая, она съ перваго взгляда много теряла въ сравнени съ мужемъ, котораго, сверхъ того, года два была и постаръе. Но скоро обнаружились любезность ея ума, и кротость нрава, и святость ея дъяній. Она была урожденная Нарышкина и родная племянница фельдмаршала князя Репнина; но въ ней не было замътно ни тъпи пынъшней аристократической гордости, ни слъдовъ тогдашней барской спъси. Не будучи красавицей, она имъла правильныя черты и самую пріятную наружность. На лицъ ея, необыкновенной бълизны и прозрачности, часто проступаль яркій румянецъ, предвъстникъ смерти, а улыбка печальнаго ангела придавала

<sup>\*)</sup> Сихъ бригадировъ называли дюжинными, потому что ежегодно ихъ выпускалось по трое изъ каждаго гвардейскаго полка, коихъ было четыре; это были обыкновенно люди добрые, честные, достаточные, но ни къ чему неспособные. Князь Вяземскій ошибается, полагая, что Фовъ-Визинъ комедіей своей заклеймилъ бригадирскій чинъ; его Бригадаръ старинный служака, а въ долгольтвее царствованіе Екатерины отставными изъ гвардіи бригадирами наполнилась Москва, и именю безчисленность, невъжество и ничтожество Московскихъ бригадировъ составляютъ смъщную сторону бригадирства. Скоръе Дмитріевъ убилъ сей чинъ, да еще и положилъ надъ немъ эпетафію.

лицу сему трогательную прелесть. Она страдала телесными и душевными недугами, по никому о томъ ни слова не поминала, всякій день принимала у себя или бывала въ обществе съ видомъ но веселымъ, но ласковымъ, ко всёмъ приветливымъ, никогда себе злословія не позволяла, втайне молилась и творила добро, отказывая себе иногда въ самонужнейшемъ. Dulde, lächle und stirb (терпи, улыбайся и умирай): такъ въ трехъ словахъ одинъ Немецкій писатель изобразиль судьбу добродетельной женщины, какъ будто имея въ виду ки. Хованскую.

Домъ вице-губернаторскій находился также въ кръпости и рядомъ съ нашимъ. Не одно сосъдство, но взаимная любовь и уважение сблызили моихъ родителей съ сею княгиней, и дружба съ нею была совсъмъ иного рода чъмъ съ г-жею де-Шардонъ. Отецъ мой, столь же мало расточительный на похвалы, какъ и скупой на порицанія, сознавался однакоже, что въ жизни ничего совершениве не встрячалъ. Мать моя, будучи ивсколько льть ся постарье, была ей послушна, какъ ребенокъ. Пользуясь симъ и чувствуя всю цену добрейшаго изъ сердецъ, княгиня Хованская съ нъжностію сестры позволяла себъ указывать ей на изкоторые, впрочемъ, весьма простительные ея недостатки, молила ее воздерживаться отъ нъкоторой вспыльчивости, любить мужа безъ ревности, дътей безъ баловства и, если возможно, еще болье облегчать участь, и безъ того уже не тягостную, домашней кръпостной прислуги; однимъ словомъ, она сдълалась ея второю совъстію. Жаль только, что сама никогда не хотъла открыть ей тайныхъ мукъ своего сердца, ръшившись, видно, повърять ихъ единому Богу.

Давно уже свътъ если не одобряетъ, то, по крайней мъръ, извиняетъ невърность мужей. Но когда невърность сія выказывается съ величайшимъ безстыдствомъ, съ забвеніемъ всякой благопристойности, какъ бы съ нѣкоторымъ хвастовствомъ, когда предметъ ея достоинъ презрѣнія, то она дѣлается отвратительною даже въ глазахъ безнравственныхъ людей. Князъ Хованскій любилъ крѣпостную свою дѣвку, стройную, ловкую, но лицомъ столь же непріятную какъ, говорили, и нравомъ. Рядомъ съ спальною своей жены далъ онъ ей комнату, убранную со всевозможною, по состоянію его, роскошью. Сія несчастная, всегда разряженная какъ кукла, всѣмъ повелѣвала въ домѣ, всѣ трепетали передъ ней; но въ свою очередь, какъ бы повинуясь невольному чувству, нечистое созданіе нѣмѣло, смущалось, когда встрѣчало тихіе взоры своей жертвы. Всѣ эти гадости были баснею цѣлаго города; онѣ принадлежали бы къ разряду обыкновенныхъ, даже самыхъ низкихъ сплетней, еслибы не отравили жизнь посвященную добродѣтели.

Для върной супруги, что можеть быть горестиве, унизительные сего положения? Исполняя долгь христіанки, она покорялась воль мужа

и несла безъ ропота тажелый крестъ сей. Но для бѣдной княгини были еще другіе источники скорби: получивъ въ приданое весьма хорошее состояніе, она принесла его въ жертву прихотямъ своего мужа; имѣніе сіе было совсѣмъ разстроено, все въ долгахъ. Въ тоже время умножалась болѣзнь таящаяся въ груди ея, силы изнемогали, и, нѣжно любя трехъ малютокъ, дочерей своихъ, она уже видѣла грозящія имъ нищету и спротство.

У трехъ девочекъ сихъ были совсемъ различные характеры и наружность. Старшая изъ нихъ, Наталья 1), была умна и только этимъ не походила на отца своего; маленькая спъсь, насмъшливость, едва замётное кокетство, съ лицомъ весьма пріятнымъ, уже въ ребячествъ дълали ее оригинально-привлекательною; уже тогда было заметно, что она, подобно отцу своему, будеть любить все житейское, и она исполнила свое предназначение. (Она давно живетъ въ Москвъ, тамъ очень извъстна и замужемъ за столь же извъстнымъ тамъ почтдиректоромъ Булгаковымъ). Средняя <sup>2</sup>), Прасковья, была дѣвочка смирная, добрая, простая, вся какъ-то сжатая въ комокъ, не хороша собою, и самое неблагообразіе ея не имъло въ себъ ничего примъчательнаго: его можно было назвать общимъ мъстомъ. Но меньшая, Софія 3), была, какъ говорили въ старину, вылитая мать. Никакому ребенку не могло быть приличнъе название ангела; тоневькое, эоприое создание, съ прекраснымъ личикомъ и молящими взорами. Ей также, какъ и матери, не суждено было оставаться долго на землю, но участь ея была счастливве; она вышла за красиваго, благороднаго юношу, который страстно любилъ ее и пошелъ за нею въ могилу. Если еще нужны сравненія, то старшую изъ сихъ сестеръ можно было уподобить молоденькой вакханочкъ, еще удерживаемой стыдомъ, но готовой скоро его сбросить; меньшая была совершенная сильфида, средняя — гномъ.

Князь Хованскій любилъ хлѣбосольство нашего дома, жена его любила хозяевъ; живши въ двухъ шагахъ другъ отъ друга, наши семейства видѣлись почти каждый день. Я росъ виѣстѣ съ миленькими дѣвочками и, признаюсь, общество ихъ предпочиталъ дружбѣ моихъ добрыхъ товарищей. У нихъ не было тогда гувернантки, а няня и учитель, старый Французъ, мусью Фремонъ, который самъ былъ охотникъ буфонить и надъ которымъ всѣ трунили; вскорѣ явился еще Французъ-танцмейстеръ, мусью Пото, маленькій, старенькій, худенькій, чопорный и съ пребольшими претензіями на бельомство. Я все болѣе и болѣе дивился, стараясь понять, какъ могутъ цареубійцы быть

<sup>1)</sup> Н. В. Булгакова ум. въ 1841 г. Слъд. Вигель началъ писать свои Записки до 1841 г.—2) Впослъдствіи супруга Вас. Александр. Обръзкова.—3) За Прокоп. Оед. Соковнинымъ, бабка графа А. В. Бобринскаго. П. Б.

такъ смѣшны. Два раза въ недълю ходили мы съ маленькимъ Нилусомъ къ кн. Хонанскому брать тащовальные уроки у г. Пото; на каждаго изъ насъ были по двѣ дамы, три маленькія княжны, да еще Настенька Бережецкая, нынѣшняя сепаторна Безроднова, дочь обогатняшагося бывшаго таможеннаго чиновника, служившаго въ Казенной Палатъ подъ покровительствомъ вице-губернатора. Я былъ довольно толстъ, тяжелъ, неповоротливъ и нѣсколько лѣнивъ, и миѣ отъ Француза иногда доставалось хлыстикомъ но ногамъ, чтобы выше прыгать. И безъ того уже я его териѣть не могъ; одинъ случай заставилъ меня его возненавидѣть.

Я любилъ подслушивать, когда говорили о любви, и наконецъ, мнъ самому вошло въ голову, будто я горю чистъйшимъ пламенемъ къ меньшой изъ княженъ Хованскихъ; разумъется, я ни слова не смъть о томъ сказать ей, равно какъ и старшей ея сестръ, которую также любилъ, но какъ-то иначе. Не надобно забыть, что мив еще тогда не было десяти лътъ отъ роду. Вдругъ почувствовалъ я третью страсть, въ ней смъло открылся и не худо быль принять. У этой маленькой Бережецкой, которая меня годомъ была моложе, были такіе чудесные глазки, и такой поощрительный взоръ, и такія прелестныя губки, что разъ, во время танцовальнаго класса, въ углу, гдъ я полагалъ, что насъ никто не видитъ, я ръшился ее поцъловать, а проклятый Пото очутился тутъ какъ тутъ. Онъ раскричался насчеть безнравственности Русскихъ, у которыхъ даже дъти заражены порокомъ, и никто не умълъ зажать ему ротъ. Я жестоко былъ наказанъ, не тъмъ, что дома, хорошенько побранивъ меня, поставили на колена, но темъ, что бедную девочку за меня высекли.

Я и въ ребячествъ былъ столь же долготерпъливъ, какъ непокоренъ и упрямъ, когда мъра терпънія моего преисполнялась. Ни угрозы, ни удары хлыстомъ не могли меня сдвинуть съ мъста; злодъю-Французу отвъчалъ я на нихъ презрительно-насмъшливымъ взоромъ. Я разсказалъ моей матери о рубцахъ, которые покрываютъ мои ноги, и г-ну Пото отказали не совсъмъ учтивымъ образомъ. Самъ кн. Хованскій, который о танцовальномъ искусствъ имълъ вообще столь высокое мнъніе, съ видомъ состраданія совътовалъ отцу моему не тратить за меня понапрасну денегъ; онъ какъ будто хотълъ сказать: «жаль, право, мальчика; изъ него никакого прока не будетъ». Мадамъ Шардонъ, которая всегда присутствовала при нашихъ танцовальныхъ упражненіяхъ, глядя на меня, также пожимала плечами, дивясь, какъ можно даже на полу не выучиться плисать.

Чрезъ нъсколько времени послъ того, князь Хованскій, не знаю за чъмъ-то, сколько помнится за Владимирскимъ крестомъ на шею, по-

ъхалъ въ Петербургъ, оставя жену со всеми признаками злой чахотки и съ началомъ водяной болъзни. Оттуда вскоръ прислалъ онъ для образованія дочерей молодую эмигрантку, мамзель де-Рювиль, съ эмигрантомъ-отцомъ. Онъ скоро куда-то убхалъ; а она, полуденный цвътокъ, въ варварскую страну заброшенный, какъ будто всъмъ брезгала и была весьма не сообщительна; по, надобно признаться, имъла отмънный тонъ, въжливый и пристойный. Въ обоихъ мив всего памятнъе костюмъ ихъ, который былъ новостью для всёхъ жителей Кіева. Онъ быль въ темно-синемъ, довольно поношенномъ фракъ, съ непокрытою головой, даже на улицъ, всегда съ шпагою при бедръ и шляпою-блиномъ подъ мышкой; такъ, говорилъ онъ, всегда следуетъ быть легковавалерійскому Французскому капитану. Прическа его также была замъчательна; виъсто тупея, волосы его въ самой серединъ головы дълились на двое дорожкою, называемой chemin de Coblence, въ объ стороны шли очень гладко и оканчивались надъ ушами огромными туффами à l'aile de pigeon; сзади, вмъсто обыкновенной косы, какія тогда носили, быль у него толстый, довольно короткій, вдвое согнутый катоганъ; за неимъніемъ пудры и помады, то-есть денегъ на покупку оныхъ, все это было туго набито саломъ и мукой. Мамзель Рювиль первая явилась къ намъ съ короткою таліей, опоясанная преширокою лентой, которая спереди на левой стороне завязывалась огромнымъ бантомъ съ длинными концами; у нея увидели мы также въ первый разъ короткій шиньонъ, книзу расширяющійся и открывающій весь затылокъ, что, кажется, называлось à la guillotine.

Конецъ страданіямъ несчастной княгини Хованской приблизился: она сдегла въ постель и съ нея уже болъе не вставала. Мать моя была при ней неотлучно; кромъ ея и одной монахини Александры, она никого въ послъдніе дни своей жизни видъть не соглашалась. Она вельла позвать дочерей, благословила ихъ, поручила ихъ моей матери, просила ее взять ихъ къ себъ до возвращенія отца, потомъ отпустила ихъ и черезъ нъсколько мпнутъ отдала Богу праведную душу свою. Погребение ея, которое, по позднему осеннему времени, мит позволено было только видеть въ окно, было самое необыкновенное: не было ни одного экипажа, но цёлыя толпы, тысячи со стономъ и слезами шли за гробомъ, который важивишіе чиновники несли поперемънно съ простолюдинами. Все многочисленное Кіевское духовенство также пъшкомъ провожало процессію; нъсколько дней вездъ встръчались печальныя лица, и святый градъ оплакалъ истиино-святую жену. Можно ли повърить! Лътъ четырнадцать тому назадъ былъ я въ Кіевъ и не нашелъ почти никого, кто бы ее помнилъ; тенерь една ли сыщется кто-нибудь такой, который слыхаль объ ней. Я постиль ея могилу и пашель, что, отъ небреженія, время стерло надпись на ен надгробномъ кампъ; въ самомъ семействъ ен объ ней пикогда не поминалось. Грустно подумать, что примъръ столь высокихъ добродътелей соисъмъ потерянъ для людей; но я уже счастливъ тъмъ, что галлерею мою, гдъ столько безобразія, могъ украсить ен священнымъ ликомъ и утъщаюсь надеждою, что когда случайно появятся Записки сіи, когда кости мон будутъ истлъвать въ утробъ земли, на соверхности оной ся нетлънные останки будутъ чтимы православными.

Возвратись изъ столицы, князь Хованскій, на печальныя ему привътствія, сказаль ифсколько словь въ похвалу покойной, и тотчась же потомъ пустился танцовать на Кіевскихъ балахъ. Ему довольно понравилась дъвица де-Рювиль, но роялистка древней фамиліи требовала серіозной законной любви. Шардонша ладила сдълать ее княгиней; дъло не состоплось, она убхала, и для меня, по крайней мърф, слухъ объ ней пропаль на въки.

Послъ смерти княгини Хованской, наши семейства ръже виделись; одинъ несчастный случай опять ихъ на время сблизилъ. Вновь перестроенный комендантскій домъ загорёлся очень рано утромъ; я жилъ тогда на антресолъ и еще спалъ. Въ ужасной суматохъ, не знаю какъ все это случилось, что всъ меня забыли, и родители, и учитель, и слуга, который за мной ходиль, и хватились только тогда, какъ весь домъ быль въ пламени. Лакей князя Хованскаго, высокій, спльный и смълый, по прозванию Соколовъ, соколомъ бросился вверхъ и нашелъ, что я преспокойно сплю; не давъ мнв опомниться, успель схватить меня, обернуть въ простыню и сквозь дымъ и пламя бъгомъ снести по загоръвшейся уже лъстницъ. Я очнулся только на площади, гдъ нашель моихъ родителей. Не стану описывать ни радости ихъ, ни благодарности къ мужественному Соколову. Какъ я былъ босъ и полунагь, а время было холодное, то меня отнесли въ сосъдній домъ, къ князю Хованскому; тамъ оставался я недьли двъ, пока занали другой домъ, и все опять пришло въ порядокъ.

Семейство князя Хованскаго, коего пребываніе въ Кіевт мит пришлось столь подробно описывать, послі того недолго въ немъ оставалось. Подобно предмістнику его, Башилову, князя Хованскаго сділали оберъ-прокуроромъ въ Сенаті, и онъ отправился въ Петербургъ. Нісколько разъ въ жизни случалось мит встрічаться съ нимъ и съ его дочерьми. Онъ всякій разъ припоминаль мит о пожарт и о Соколові, какъ будто почитая самого себя моимъ спасителемъ.

Въ Екатеринино время было еще въ Кіевт нтсколько примъчательныхъ лицъ, съ коими непремтино надобно мит познакомить читателя, дабы дать ему понятіе о тогдашнемъ Кіевскомъ обществт. На сіе намтренъ я посвятить слъдующую главу.

## VIII.

Жилъ былъ тогда въ Кіевъ одинъ баринъ, да еще же и князь, который, кажется, почиталъ себя выше обыкновенной знати. Фамилія Дашковыхъ происходила отъ рода князей Смоленскихъ, потомство коихъ, за исключеніемъ Вяземскихъ, при Польскомъ правительствъ утратило княжеское свое достонство. Князья Дашковы не размножились, какъ другіе княжескіе роды, и ихъ имя въ Русской исторіи нигодъ не встръчается. Первый и послъдній блескъ дала ему честолюбивая женщина, которая почитала себя рожденною съ тъмъ, чтобы располагать судьбою царей. Сынъ ея, послъдній въ своемъ родъ, былъ ею воспитанъ на славу; она возила его съ собою по всъмъ иностраннымъ государствамъ, всему его учила и въ Эдинбургъ доставила ему дипломъ на званіе доктора правъ, богословія и даже медицины. Но ученіе и самый опытъ не даютъ того, что природа отняла.

Участію матери своей въ возведеніи на престоль Екатерины Второй быль обязань князь Дашковъ быстрому повышенію въ чинахъ: въ двадцать пять льтъ онъ командоваль уже Сибирскимъ гренадерскимъ полкомъ и стояль съ нимъ въ Кіевъ. Тутъ ему приглянулась одна дъвочка, дочь облагороженнаго чинами купца Семена Никифоровича Алферова. По высокимъ, философическимъ понятіямъ, которыя почерпнулъ онъ въ своихъ путешествіяхъ, по примъру Англійскихъ лордовъ, коимъ онъ старался подражать и кои часто ничтожныхъ тварей, изъ одной оригинальности, возводятъ въ званіе супругъ своихъ, онъ долго не задумался, взялъ да и женился, не бывъ даже серьсзно влюбленъ. Сей бракъ поссорилъ его съ матерью, разорвалъ связи его съ обществомъ столицъ и заставилъ его поселиться въ Кіевъ. Онъ сдалъ полкъ; но, по старой памяти къ услугамъ матери, производство для него не остановилось, и онъ получилъ чины бригадира и генералъ майора.

Горе ученымъ глупцамъ! Для головы ихъ обширныя познанія тоже, что жирная пища для слабаго желудка: ихъ безпрестанно несетъ вздоромъ.

Самолюбивъйшій изъ смертныхъ, Дашковъ полагалъ, что способенъ управлять государствомъ и осужденъ былъ скрывать свое величіе въ низенькомъ домѣ самаго грязнаго Кіевскаго переулка. Тамъ собиралъ онъ около себя веселыхъ людей, какихъ могъ найти въ Кіевѣ, шутовъ, всякую иностранную сволочь, и шумомъ сего общества старался заглушить страданія своей гордости. Несчастный утѣшался презрѣніемъ, которое могъ онъ изливать на всѣхъ окружающихъ его, на жену, на тестя, на всю родню ихъ. Не смотря на несправедливое пренебреженіе, которое онъ также оказываль какъ жителямъ того города, который выбраль онъ постояннымъ мъстопребываніемъ, такъ и обычаямъ ихъ, они спачала приглашали его на всъ праздники спои, на всъ вечеринки. Онъ былъ красивый, видный мужчина и также, какъ Хованскій, страстный охотникъ до танцевъ, которые тогда были едва ли не болъе въ модъ, чъмъ нынъ; но онъ не хотълъ на вечерахъ сихъ ни одну даму, ни одну дъвицу пригласить, а съ начала до конца безпреставно танцоваль съ одной своей женой. Какъ бы не замъчая, что есть хозяева, есть гости, онъ безъ церемоніи сажаль ее къ себъ на колъни и цъловаль въ засосъ; потомъ, за что-нибудь поссорившись съ ней, при всъхъ начиналь ее бить по щекамъ.

Мои родители застали его уже женатаго и сначала, какъ и всъ другіе, водили съ нимъ знакомство. Досадуя на цълый міръ, онъ всъхъ поносилъ, всъхъ клеветалъ и тъмъ уже охолодилъ отца моего. Одинъ вечеръ, будучи у насъ, онъ за что-то прогнъвался на жену и далъ ей толчка; тогда отецъ мой ему напомнилъ, что онъ пе дома и просилъ для супружескихъ исправленій избрать другое мъсто. Онъ гордо поглядълъ на него, не сказавъ ни слова, потомъ взялъ подъ руку битую жену и вышелъ съ нею съ тъмъ, чтобы никогда не возвращаться; съ тъхъ поръ онъ сдълался непримпримымъ врагомъ отца моего. Сей примъръ подъйствовалъ на Кіевлянъ; наскучивъ его отвратительными странностями, одинъ за другимъ перестали къ нему ъздить и звать его къ себъ. Нъсколько лътъ прожилъ онъ потомъ въ шумномъ своемъ уединеніи, среди грубыхъ, отчаянныхъ наслажденій, ни на что неупотребляемый, забытый дворомъ и ненавидимый обществомъ.

Въ Россіи есть губернскіе и увздные города; въ числь тьхъ и другихъ есть таків, кои должно назвать казенными, потому что въ нихъ встръчаются по большей части одни только должностныя лица; помъщики же бывають въ нихъ только иногда, по дъламъ. Въ нихъ безпрестанно мъняется картина общества, которое черезъ десять лътъ, можно сказать, возобновляется во всемъ своемъ составъ. Кіевъ болье чъмъ всякій другой принадлежалъ къ числу сихъ казенныхъ городовъ.

Малороссія, которая нынѣ раздѣлена на двъ губерніи, Черниговскую и Полтавскую, тогда составлена была изъ трехъ: Кіевской, Черниговской и Новгородско-Сѣверской; большая часть нынѣшей Полтавской губерніи составляла тогдашнюю Кіевскую. Жители Черниговскихъ уѣздовъ, а еще болѣе Новгородско-Сѣверскихъ, сохранили или приняли много Русскихъ навыковъ, бывши неоднократно подъ владычествомъ Московскихъ государей; жители же южной Малороссіи остались почти такими же казаками, какими были при Хмѣльницкомъ.

Вогатъйніе изъ тогданнихъ Кіевскихъ помъщиковъ ръдко покидали свои хутора, съ крестьянами своими, кои лѣтъ десятка два-три передъ тъмъ были имъ равными, имѣли одинаковые вкусы, одинаковые обычаи, одинаковую пищу, также всему предпочитали борщъ и галушки, столь же нѣжно любили свиней, въ одеждѣ сохраняли туже Запорожскую неопрятность. Ихъ губерискій городъ былъ за Днѣпромъ, почти въ пенавистной имъ Польшѣ, и со временъ Петра Великаго въ немъ безпрерывно начальствовали Москали и Нѣмцы. Они чуждались его, хотя въ немъ ни языкъ, ни происхожденіе простаго народа имъ вовсе не были чужды; однакоже въ послѣдніе годы царствованія Екатерины, то обязанные служить по выборамъ, то привлекаемые пріятностями общежитія, они начали чаще и въ большемъ количествъ появляться.

Въ изображени лицъ, составлявшихъ тогдашнее Кіевское общество, долженъ буду я слъдовать, такъ-сказать, іерархическому порядку мъстъ, ими занимаемыхъ, и потому долженъ начать съ губернатора или правителя намъстничества, какъ Екатерина Вторая, сія Нъмка, страстная ко всему Русскому и вводившая вездъ Русскія названія, повельла имъ именоваться.

Тогда управляль Кіевскимъ намъстничествомъ осьмидесяти-льтній, полумертвый старецъ, Семенъ Ермолаевичъ Ширковъ, старшій генераль-поручикъ по армін, въ Польской ленть Бълаго Орла. Онъ разрушался, но все упрямился оставаться на губернаторствъ; наконецъ его уволили съ честио и пенсией. Объ немъ самомъ осталось у меня самое тусклое воспоминаніе, но мей очень памятны почести, ему воздаваемыя. Изъ уваженія ли къ его глубокой старости, или слёдуя чинопочитанію, которое въ то время строго соблюдалось, мой отецъ всегда на крыльце его встречаль и до крыльца его провожаль. Его довольно любили, по семейство его было самое странное; вообще весь этотъ родъ Ширковыхъ, Курскихъ помъщиковъ, какъ прежде такъ и послъ, имълъ весьма худую славу; членовъ его обвиняли въ насиліяхъ, убійствахъ, кровосмъщеніи, разнаго рода преступленіяхъ, изъ коихъ нъкоторыя были доказаны по деламъ. Такъ какъ семейство сіе недолго при насъ оставалось и я чуть его помню, то и почитаю себя въ правъ не входить въ описание всъхъ ужасовъ, кои слышалъ я послъ о сихъ Русскихъ Атридахъ.

Послѣ Ширкова былъ губернаторомъ Василій Ивановичъ Красномилашевичъ, Смольянинъ, человѣкъ умный и пріятный, израненый, извѣстный храбростью генералъ, который и на гражданскомъ поприщъ умѣлъ показать усердіе и способности. Онъ былъ холостъ и не слишкомъ богатъ, слѣдственно и не могъ имѣть открытый домъ, однакоже

ивсколько разъ въ годъ давалъ балы. О вице-губернаторахъ или поручикахъ правителя и уже говорилъ.

Изъ губерискихъ предводителей мив памятенъ Демьянъ Демьяновичь Оболонской, человъкъ уже пожилой, но еще видный и здоровый. Онъ имълъ семь или восемь тысячъ душъ и жену красавицу и кокетку \*). Тъмъ и другой онъ чрезвычайно гордился; а послъднею гордились или, лучше сказать, хвалились еще и другіе. Онъ летомъ обыкповенно живалъ въ деревиъ, а только по зимамъ прівзжалъ, какъ опъ говариваль, покормить бъдпяковъ. Дъйствительно, говорять, у него столъ не накрывался, а не раскрывался: цълый день пили и фли: завтракъ оканчивался водкой, за которой непосредственно следоваль продолжительный объдъ; послъ объда закуски или забдки, какъ ихъ называли, не сходили со стола; послв чаю было кратковременное отдохновеніе, и все это заключалось столь же изобильнымъ ужиномъ, Пу ужъ желудки были въ старину! Два раза въ недълю пировалъ у него весь городъ; по тогдашнему обычаю, всё събзжались передъ обёдомъ и разъёзжались послъ ужина. Меня какъ-то разъ взяли съ собой на одинъ изъ сихъ вечеровъ. Вотъ что я нашелъ: двъ пріемныя комнаты, длинную и низенькую залу и гостиную немного ея поменьше, объ обклеенныя самыми обыкновенными бумажными обоями и освъщенныя довольно плохо, однакоже восковыми свъчами, что тогда почиталось роскошью; всъ мебели простаго дерева, обитыя разпоцвътными ситцами; и посреди такой простоты, на карточныхъ столахъ шандалы, а по угламъ канделябры, литые, тяжеловъсные, серебряные, а иные позолоченые; цълый полкъ служителей, не совстви худо одтыхъ, на огромныхъ серебряныхъ подносахъ разносящихъ питья и яствы. Жена г. Оболонскаго носила бриліанты, жемчуги и богатыя платья, изъ которыхъ каждое, однакоже, въ зиму разъ по десяти или по пятнадцати, безъ всякой на немъ перемъны, появлялось на балахъ. Изъ всъхъ Малороссійскихъ помъщиковъ, исключая Разумовскихъ, одинъ Оболонской позволять себъ такъ жить. Но вся эта роскошь, какъ можно видъть, была весьма не раззорительна тъмъ болъе, что цъны на съъстные припасы были самыя низкія. Имфніе свое оставиль онь по смерти въ цълости, безъ долговъ, единственному сыну своему, неразсчетливому, необузданному, сластолюбивому, который началъ жить въ прихотливый въкъ и предаваться всъмъ прихотямъ своимъ, который, гнушаясь вандальскимъ гостепріимствомъ отца, составилъ себъ въ Петербургъ избранный кругь повъсъ и съ ними, невидимымъ образомъ, умълъ промотать не только отцовское наследіе, но и другія ему доставшіяся,

<sup>\*)</sup> Она была родиан тетка извъстнаго Якубовича,

во Французскихъ трактирахъ на Страсбургскихъ пирогахъ и Шампанскомъ винъ. Вотъ у насъ въ Россіи постепенный ходъ просвъщенія.

Я часто говориль о Кіевскихъ балахъ, не описавъ ни одного изъ пихъ, тогда какъ имъю къ тому возможность, каждую педълю видъвши ихъ у себя дома; ибо дътей не только не отсылали къ себъ въ комнату, но даже возили иногда на пихъ съ собою въ чужіе дома. Они начинались ръдко позже семи часовъ вечера. Хозяинъ дома открываль ихъ обыкновенно Польскимъ \*) съ почетнъйшею изъ дамъ; мущины выступали важно, выдёлывали па, мёняли руки, и этотъ церемоніальный маршъ продолжался не менъе получаса. Потомъ начинались англезы или контрдансы, какъ ихъ называли; рядъ мущинъ становился противъ ряда женщинъ. Старались сколь можно болъе разнообразить фигуры и самыя названія сихъ контрдансовъ: одному дано было имя Данилы Купера, въроятно въ честь композитора его, какого-нибудь Англичанина, Соорег; другому имя Березани, въ честь какой-то пообды надъ Турками, еще другія назывались Соважъ, Préjugé vaincu, Англійскій променадъ. О мазуркъ и краковякъ и слуху еще не было, хотя мы жили въ двухъ шагахъ отъ Польши; также о матрадуръ и тампеть, которые гораздо новъйшаго изобрътенія. Виъсто Французской кадрили танцовали какой-то монюмаскъ, а потомъ чего уже не было! Наскучивъ веселыми звуками, принимались иногда за менуэты, а тамъ за аллемандъ, и въ немъ особенно отличался одинъ Нъмецъ, полусуматедшій нарумяненый докторъ Шёнфогель. Кто бы могъ подумать, вальсовъ еще не знали. На сихъ балахъ можно было видъть и Малороссійскую метелицу, и голубца, и казачка; плясали и по-русски, и по-цыгански, кто во что гораздъ. Какъ сіи балы всегда должны были начинаться Польскимъ, такъ непременно должны были оканчиваться алагрекомъ, который не что иное былъ какъ пынъшній, чуть ли не покойный, гросфатеръ.

Когда пожилые люди не волнуются страстями, когда ихъ не мучатъ ни чрезмърная алчность къ золоту, ни зависть, ни пожирающее, безпредъльное честолюбіе, когда они блаженствуютъ подъ сѣнію мудраго и твердаго правительства, которое равно охраняетъ ихъ безопасность и не допускаетъ возможности преступныхъ, дерзкихъ замысловт: тогда, спокойные духомъ, они дѣлаются почти молоды и готовы иногда рѣзвиться какъ дѣти. Молодые же люди всегда расположены къ веселости, лишь бы имѣли благоразуміе не отказываться прежде-

<sup>\*)</sup> Любимый Польскій быль тогда сочиненія, кажется, Козловскаго; онь быль извъстень подъ названіемь: "славься симь Екатерина", по первымь словамь, на кои онь быль положень. Съ какою-то восторженною гордостію ходили тогда Русскіе подъ гремящіє его ввуки.

временно отъ юности, блага невозвратнаго. Таковыми были почти всф тогда въ Кіевъ. У одного князя Дашкова начинался новый въкъ: у него были уже трубки, и пуншъ, и смълое обхождение безъ разбора лътъ и пола; но за то отъ дома его бъжали, какъ отъ заразы. Беззаботная же, непринужденная, хотя и пристойная веселость, коей предавались въ описываемыхъ мною собраніяхъ люди разныхъ возрастовъ и состояній, дълала всю прелессть старинныхъ нашихъ баловъ. Коноводомъ на нихъ былъ шестидесяти-семильтній старикъ-Ифмецъ, артилерійскій генераль Нилусь, отець моего товарища; онъ распоряжалъ танцами, приказывалъ музыкантамъ и съ неимовърною живостію плясаль весь вечерь до упада. Надобно знать также, что онъ былъ подагрикъ; когда сія мучительная бользнь его удерживала дома, то отсутствіе его было очень замітно, и веселость уменьшалась на вечеринкахъ; но лишь только немного отпустить ему, онъ опять явится въ бархатныхъ сапогахъ, п уже сидя, взоромъ, крикомъ, движеніями, хлопаньемъ возбуждаетъ танцующихъ. Всъ, кои не были записные бостонисты, несмотря на лета, участвовали въ танцахъ, и отъ старика Нилуса до меня, осьми или девятильтняго мальчика, неудачнаго ученика г. Пото, все бывало въ движении. Одного отца моего, не знаю почему, исключая Польскихъ, я никогда не видаль танцующимъ.

Какъ бы мы теперь казались смъшны! Сорокъ лътъ времени и тысяча дейсти версть разстоянія дёлають большую разницу въ понятіяхъ и мивніяхъ людей. Танцы были некогда пріятнымъ и для здоровья полезнымъ телеснымъ упражнениемъ, какъ верховая езда, фехтованіе, игра въ воланъ или въ помъ: тогда могъ всякій безъ претензій въ нихъ участвовать. Они сдълались псилючительною принадлежностію молодости, съ тъхъ поръ какъ имъ дана цъль и они обращены въ средство. Теперь въ состарившихся и въ старъющихъ, которые танцовать не перестають, позволено подозръвать жалкое намъреніе еще прельщать и нравиться; теперь для немолодыхъ дъвицъ есть въ обществъ ръзкая черта, преступая за кою, онъ становятся смъшны, если добровольно не хотять покинуть забаву первой молодости; прежде невинному веселію границь не ставили. Говорять, что ныньшніе танцы способствуютъ сближенію молодыхъ людей обоего пола, что они дають имъ средства короче узнать другь друга и сокращають имъ путь къ браку. Это бы весьма хорошо, но полно такъ ли? Развъ нынъ болве женятся? Развв нынв мы видимъ болве супружествъ по склонности? А для молодыхъ замужнихъ женщинъ, къ чему нынвшніе танцы сокращають имъ путь? Не знаю; но мив все кажется, что, въ про-долженін двухъ или трехъ часовъ, однообразный шумъ мазурки или котильона, столь утомительный для слуха, должень непремённо усыпить осторожность дъвицъ, для нихъ столь необходимую. Безчеловъчіе къ музыкантамъ, невнимательность, неучтивость ко всёмъ не танцующимъ, которые во многихъ домахъ, нёсколько часовъ сряду, состоятъ въ блокадъ, запираются непроходимою комнатою и отръзываются отъ своихъ шубъ и шинелей: вотъ, по мнъню моему, большія неудобства нынъшнихъ танцевъ.

Я все забываюсь и невольно переношусь въ настоящее время: спѣшу переброситься лѣть за сорокъ тому назадъ, въ мой любезный Кіевъ, чтобы продолжать списокъ чиновныхъ особъ обоего пола, составлявшихъ его общество.

Въ Уголовной Палатъ предсъдательствовалъ Иванъ Гавриловичъ Вишневской, человъколюбивъйшій изъ судей, что, кажется, довольно великая похвала для уголовнаго предсъдателя. Онъ быль домосъдъ и, какъ говорили тогда, человъкъ начитанный и просвъщенный. Вмъсто себя посыдаль онъ въ общество дородную жену свою Ульяну Степановну, сестру нашего посланника въ Константинополъ Тамары, добрую и почтенную даму. Съ нею было у него два сына, которые воспитывались въ Вънъ, и коихъ возвращение отняло у Киевскихъ родителей желанів посылать дітей за границу; да еще куча дочерей, очень хорошихъ дъвокъ, между коими были и хорошенькія. Замъчательно то, что при нихъ находилась Русская мамзель, Прасковья Ивановна: другаго прозванія ей не было. Богъ въсть гдъ и какъ выучилась она иностраннымъ языкамъ, была строгой нравственности и имъда сверхъ того другія познанія, которыя нельзя найдти у выписныхъ мамзелей. Симъ доказываеття, какъ давно можно было бы завести у насъ сей полезный классъ женшинъ.

До Вишневскаго быль уголовнымъ предсъдателемъ г. Москотиньевъ совсъмъ противныхъ ему свойствъ, грубый невъжа и страшный взяточникъ. Его я совсъмъ не помню. Вдова его осталась жить въ Кіевъ, часто насъ посъщала, и вообще вездъ ее можно было встрътить. Она была до чрезвычайности ко всъмъ ласкова, ни съ къмъ не спорила, никого не пересуживала, все хвалила и всъмъ старалась угождать, а все ея не любили и довольно сухо принимали; это пропеходило оттого, что она слыла отмънно жестокосердою дома: увъряли, будто двухъ или трехъ несчастныхъ кръпостныхъ дъвокъ своихъ, единственное свое недвижимое имущество, она таскала всякій день за волосы по полу и била плетью. Явное къ ней недоброжелательство не доказываетъ ли сострадальность, добрыя чувства моихъ тогдашнихъ Кіевлянъ?

Предсъдателемъ Гражданской Палаты былъ человълъ одной изъ извъстнъйшихъ фамилій въ Малороссіи, 'Иванъ Григорьевичъ Туман-

ской, который ділаль величайшую честь сословію старых холостяковь. Онь судиль по справедливости и законамь, слідственно къ неудовольствію половины тяжущихся; а не было ни одного человіжа, который бы не любиль его и не уважаль. Его спокойная совість изображалась на спокойномь лиці его вмісті съ тихимь веселіємь, ся неразлучнымь спутникомь; скромность его была въ совершенной противоположности съ неспосною спісью, коею всі родные его, однофамильцы, даже до четвертаго ноколівнія, еще и поныці одержимы.

Совъстный судья, Иванъ Михайдовичъ Корбе, ужасалъ безобразіемъ, но какъ увъряли, плънялъ умомъ и удивлялъ ученостію, что утверждать я не смъю, ибо тогда не былъ въ состояніи о томъ судить. Жена его, коей имя не запомню, напротивъ, была хороша собой, хотя и не молода. Сего нельзя было сказать о ияти или шести его дочеряхъ: онъ всъ были въ него, одна другой дурнъе, одна другой добръе. Богъ благословилъ сіе семейство; мнъ сказывали, что всъ онъ вышли замужъ очень счастливо.

Говорить ли еще о чиновникахъ, занимавшихъ мѣста нынѣ почитаемыя мелкими, которыя тогда считались крупными и доставляли уваженіе занимавшимъ ихъ, о совѣтникахъ губернскаго правленія и палатъ? Здѣсь еще не мѣсто говорить о постепенномъ упадкѣ сихъ должностей въ общемъ мнѣніи, упадкѣ столь вредномъ для пользы государственной службы; тогда еще искали ихъ и старинные дворяне, и заслуженные чиновники, и люди съ достаткомъ, и получивши ихъ, вмѣстѣ съ семействами своими, играли почетную роль въ губернскихъ городахъ. Платя дань нынѣшнему образу мыслей, я умолчу о многихъ, а о другихъ скажу только нѣсколько словъ.

Въ Губернскомъ Правленіи было тогда только два совътника, Николай Ивановичъ Ергольской и Прокофій Оедоровичъ Пражевской; строгимъ безкорыстіемъ, умомъ, знаніемъ дѣлъ и какою-то природною важностію, безъ примѣси чванства, могли оба украсить Сенатъ, еслибы въ немъ засъдали. У перваго изъ нихъ было домашиее горе, добрая и любимая жена, Наталья Егоровна, но которая, къ несчастію, имъла два порока: была престрашная лгунья и вечеркомъ наединѣ любила выпить. Послъдній былъ счастливъе. Странно было видъть его, малорослаго, рыжеватаго, невзрачнаго, съ женою высокою, дородною, черноволосою, смуглою, всегда и во всемъ ему покорною какъ дптя. Татьяна Екимовна, такъ звали ее, урожденная, если не ошибаюсь, Сахновская, была тъмъ особенно замѣчательна, что быстрые, огненные ея взоры изображали необыкновенное сердечное добродушіе, и что каждое слово, на выразительномъ Малороссійскомъ нарѣчіи ею произнесенное, подтверждало то, что глаза ея говорили; за то отъ

стара до мала всъ равно любили ее. Одну только замътили въ ней слабость: будучи двоюродною сестрою *Безбородьки* (какъ она выговаривала) она часто любила о томъ напоминать \*).

Ничего, кромъ похваль, не могу я сказать и о другихъ чиновникахъ воинскихъ и гражданскихъ, тогда въ Кіевъ находившихся и мнъ нынъ на память приходящихъ. Но какъ самое лучшее безпрестанно повторяемое можетъ наскучить, то для перемъны скажу нъсколько словъ о губернскомъ прокуроръ, Григоріи Ивановичъ Краснокутскомъ. Его никто не могъ упрекнуть въ мадоимствъ, но чрезмърное самолюбіе и безпокойный нравъ дълали его привязчивымъ и сварливымъ. Онъ былъ бъденъ и гордъ, чистъ и золъ, и я не берусь его осуждать, хотя онъ причинилъ много досадъ отцу моему. Сынъ его былъ одинъ изъ заговорщиковъ 14-го Декабря.

Можетъ быть, отдаленіе украшаетъ въ глазахъ моихъ всѣ предметы; можетъ-быть, имѣя въ сердцѣ обильный источникъ любви къ ближнимъ, ничто не препятствовало ему разливаться на все меня окружавшее, и я другихъ ссужалъ собственными чувствами; какъ бы то ни было, мнѣ кажется, что нигдѣ еще не собиралось въ одно время столь много добрыхъ, умныхъ и честныхъ людей, какъ тогда въ Кіевъ, и, по моему мнѣнію, сей городъ былъ тогда вмѣстѣ святый и благочестивый. Одна минута все перемѣнила, и тѣмъ доказывается, что время сіе, не для однихъ ребятъ, было золотымъ вѣкомъ Россіи.

Посреди сего всеобщаго благочестія, жилъ одинъ старецъ, ознаменованный небесною благодатію, и молитвы его, конечно, низводили ее на ввъренную ему паству: святитель Самуилъ управлялъ тогда древнъйшею енархіей въ Россіи. Онъ былъ выраженіе всего, что есть прекраснаго въ ученіи Христовомъ, олицетворенная христіанская любовь и, если смъю сказать, воплощенное слово Божіе; смотря на него, можно было постигать высоту, на кою христіанскія добродътели возводятъ человъка посвятившаго себя единственно Небу. Сей великій іерархъ удостопвалъ мать мою отеческою любовію; обремененный не столько еще лътами, какъ слъдствіями труженической жизни, онъ ръдко покидалъ свое уединеніе, однакоже два или три раза въ годъ посъ-

<sup>9)</sup> У нихъ было довольно многочисленное семейство. Одна изъ дочерей ихъ было замужемъ за генераломъ Левицкимъ, который до 1830 года пгралъ столь важную роль въ Варшавъ; одинъ же изъ сыновей былъ назначенъ въ 1829 году губернаторомъ въ Бессарабію. Когда онъ прівхалъ въ Кишиневъ и увидълъ его кривыя, неопрятныя, вонючія улицы, когда предъ нимъ отверзлась бездна столь же кривыхъ и запутавныхъ дълъ, на каждомъ шагу встръчая нечистоту или нравственную, или физическую, онъ до того испугался, что, пробывъ только двъ недъли, пожертвовалъ всъмъ, бросилъ все и губернаторское мъсто, и службу, и надежду на повышеніе, и будущіе успъхи.

щаль домъ нашъ. Всякій разъ призываль опъ меня къ себъ, сажалъ на кольна и цъловалъ. Какъ описать мив опущенія мон при его ласкахъ? Невольный трепеть, неизъяснимую радость, священный страхъ? Одинъ непорочный отрокъ можеть сіе чувствовать; нышь же, грышный, изнуренный пагубными страстями, едва могу себъ все это приноминть и съ трудомъ выразить. Можеть быть, въ другомъ мірѣ и языкомъ неземнымъ буду въ состояніи объяснить сіе.

Не задолго до смерти Екатерины угасъ сей свътильникъ въры. Похороны происходили въ Софійскомъ соборъ безъ всякой пышности, не было ни катафалка, ни балдахина; меня, какъ малолетниго, имъ любимаго, поставили близъ самаго гроба, который довольно низко стояль посреди церкви. Я не спускаль глазь съ неподвижнаго лица усопшаго праведника; по что было со мною, когда знаменитый краспортьчіемъ протоіврей Леванда, его возлюбленное чадо, приблизился къ гробу и началь произносить извъстную ръчь свою, которая начинается словами: «Пастырь успе, дълатель випограда Христова отъ дълъ своихъ почиль!» Съ прекрасною наружностію Леванда соединяль звонкій и отмънно пріятный голось, и проповъди свои, которыя и понзит могутъ служить образцами, говорилъ онъ еще лучше, нежели писалъ; въ эту минуту онъ былъ очарователенъ: слезы текли ручьями изъ глазъ его, и отъ рыданій онъ должень быль по временамъ останавливаться. Я никогда не забуду этого трогательнаго часа и если въ послъдствін я не предпочель всему монашескую жизнь, если я остался только твердъ въ правилахъ моей въры и не сдълался даже набожнымъ: то, видно, нътъ во мнъ той благодати, которая необходима для труднаго и славнаго поприща истиннаго христіанина.

#### IX.

Я говориль обо всёхь и обо всемь, что только могь припомнить въ первомъ моемъ младенчествъ, но не сказаль ни слова о семействъ моемъ, то-есть о братьяхъ и сестрахъ. О близкихъ сердцу говорить весьма трудно: все похвальное въ нихъ хочется украсить, всъ несовершенства хотълось бы скрыть, а я объщался въщать одну только истипу. Итакъ пусть ее одну только узнають мои читатели.

Лъта старшихъ сестеръ моихъ и братьевъ имъ уже извъстны. Воспитаніе ихъ было не худо; ограниченность состоянія, недостатокъ тогдашняго времени въ хорошихъ учителяхъ, а еще болъе въ гувернанткахъ, и жизнь въ провинціи не дозволили родителямъ моимъ сдълать его блестящимъ; для нравственнаго же образованія имъ достаточно было родительскихъ примъровъ и наставленій. При сестрахъ

моихъ, какъ мнѣ сказывали, являлись по временамъ какія-то мамзели, Нѣмки или Француженки, а можетъ-быть крещеныя Жидовки, которыя за таковыхъ себя выдавали; но доказанныя невѣжество или безнравственность скоро заставляли отсылать ихъ. Пограничный Кіевъ пред ставиль возможность дать сестрамъ нѣкоторые таланты: ихъ учили танцовать и играть на фортепіано; послѣднее, начатое по минованіи уже ребяческихъ лѣтъ, не имѣло большаго усиѣха.

Природа не была скупа къ старшимъ сестрамъ моимъ: лучшій ея подарокъ –доброе сердце, и она объихъ имъ надълила. Старшая Елисавета умомъ и красотой уступала младшей Натальъ, но едва ли не превосходила ее въ добросердечіи: въ этомъ сравниться съ нею трудно; ни голубицы, ни агнцы не могутъ быть незлобивъе. Она никогда не подозръвала существованія зла, ниже хотъла ему повърить; она знала, что есть люди раздражительные и опасно сердить ихъ, но ихъ мщенія, хитрой, постоянной злобы она никогда не могла понять. Когда случатся маленькія, семейныя, минутныя междоусобія, или горничвыя, употребляя во зло ея снисходительность, не внимательны къ ен требованіямъ, она, бывало, надуется, въ ней замътно что-то похожее на досаду; но до гнъва, до брани, до ссоры она отъ роду не умъла доходить.

Иные скажуть, что это доказываеть необыкновенную слабость характера; но въ соединеніи съ строжайшими правилами нравственности, такая слабость не могла имъть никакихъ неудобствъ для женщины или даже дъвицы, которой опредълено было долго ничъмъ не управлять и ни надъ къмъ не властвовать. Съ такими милыми свойствами сохранены были и нъкоторые недостатки: легковъріе, легкомысліе, чрезмірное иногда любопытство; врожденная въ ней набожность съ лътами обратилась въ суевъріе, въ наблюденіе странныхъ, нъсколько смъшныхъ формулъ. Все это вмъстъ сохранило въ ней, среди преклонныхъ уже лътъ, необыкновенную молодость души: она всьмъ тышится какъ дитя, міръ не теряеть для нея своей свъжести, своихъ прелестей. Какъ будто нарочно для нея Создатель ниспослалъ въ него надежду: она никогда съ ней не разставалась. Когда тяжкая бользнь постигнеть одного изъ родителей или котораго-нибудь изъ родныхъ, она тиха, печальна, заботлива, но одна только не предается отчаянію; врачи объявляють, что опасность съ каждою минутой умножается, она бъжить въ свою комнату, помолится тамъ, поплачеть передъ образами, и выходить оттуда съ лицомъ спокойнымъ, почти веселымъ, какъ будто вынося съ собою жизнь и исцеленіе. Когда же смерть погасить передъ нею последній лучь надежды, она делается модчалива, грустна, но надежды свои быстро переносить въ другой

міръ, совершенно убъжденная, что милые ея сердцу тамъ блаженствують, и счастлива мыслію о свиданіи съ ними.

Она пикогда не была хороша собою, но имъла весьма правильныя черты, и постоянное выражение благосклонности придавало имъ большую пріятность. Были люди, которые искали ся руки, по или ей, или родителямъ не нравились, и Богъ не судилъ ей быть супругой и матерью; она бы могла быть ихъ образцомъ, судя по безпредбльной любви ся къ роднымъ. Съ самой первой молодости разливала она между ими утътение и миръ; если кто-нибудь изъ насъ прогивваетъ родителей, она не покойна, пока не вымолить прощеніе; братьевъ и сестеръ она не только мирила, но старалась предупреждать мальйшее несогласіе, всему находила извиненіе, всегда готова была вину взять на себя. Обманутыя надежды, безбрачная жизнь, необходимость покорности въ такія льта, когда уже можно располагать собою и другими, весьма естественно портять нравъ старъющихъ дъвицъ; кротость же сестры моей съ лътами, кажется, все умножалась. О достохвальныхъ ея подвигахъ мив не разъ придется говорить, если продлятся Записки сін; покамъстъ ограничусь сказаннымъ. Счастливъ, если сего достаточно, чтобы заставить полюбить ее. Беззащитное, безобидное существо! У одра полумертвой матери поклялся я быть твоею подпорой, но что бы могъ я для тебя сдълать? Награждая твои добродътели, самъ Всемогущій, среди старости, бъдности, спротства твоего, послалъ незнакомаго тебъ благодътеля \*), который душевною добротой даже съ тобою поспорить можетъ.

Ко второй сестръ моей природа еще была щедръе. Всъ называли ее красавицей; это былъ портретъ красивой матери, списанный искуснымъ живописцемъ, который бы захотълъ польстить ей; нравомъ же совершенно походила на отца. Тогда какъ старшая сестра вездъ видъла друзей и тайны невинной души своей готова была повърить каждому, меньшая была осторожна, осмотрительна, даже нъсколько недовърчива, и веселостямъ своего возраста предавалась съ умъренностію, какъ бы повинуясь необходимости. Не было ли это предчувствіемъ всъхъ горестей, которыя она должна была испытать въ жизни? Ничего чувствительнъе и вмъстъ съ тъмъ менъе демонстративнаго я не знавалъ; высокія чувства, коимъ тогда не знали даже названія, таились въ глубинъ ея сердца и иногда изливались въ дъяніяхъ, но не въ ръчахъ; старые люди дивились чрезвычайному благоразумію молодой дъвочки, и въ обхожденіи съ нею самихъ родите-

<sup>\*)</sup> Министръ Блудовъ, выпросившій ей пенсію, на которую цо законамъ она не имъла никакого права.

лей замѣтно было какое-то особенное уваженіе. Скромность, чувство приличія и собственнаго достоинства инымъ казались гордостію; но они скоро узнавали ошибку свою, увидя, сколько она строга къ себѣ и снисходительна къ недостаткамъ другихъ. Умъ самый основательный, сужденія всегда логическія, вывели ее рано изъ ряда подругъ и ровесницъ, и тогда какъ они занимались исключительно нарядами и городскими забавами, предметомъ ея нѣжнѣйшихъ попеченій сдѣлался маленькій брать, который только десятью годами былъ ея моложе.

Мои читатели вспомиять, можеть-быть, о княгинъ Хованской; сіи двѣ женщины умѣли понять другь друга, не смотря на великую разницу въ лѣтахъ. Ея примѣру, ея нѣжной любви обязана сестра моя отчасти развитіемъ прекрасныхъ свойствъ, насажденныхъ въ ней природою. Первые годы моей юпости, внѣ родительскаго дома, провелъ я вмѣстѣ съ нею, слѣдственно буду часто имѣть случай говорить объ ней и потому считаю лишнимъ здѣсь далѣе распространяться.

Таже самая разница, которую можно было найти въ характеръ пвухъ сестеръ, встрфчалась также въ обоихъ старшихъ братьяхъ. Оба были исполнены доброты, правдолюбія и чести, но старшій тысячью преимуществами блисталь передъ младшимъ. Онъ быль уживчивъе, уступчивъе, остръе и веселонравнъе, не говоря уже о природныхъ способностяхъ его ко всякаго рода серіознымъ занятіямъ, которыя показаль онь въ продолжении службы. Меньшой же Николай быль нраву весьма крутаго, презвычайно вспыльчивъ и потомъ упрямъ, какъ всъ люди неодаренные хорошимъ разсудкомъ. Страшная охота спорить, совершенное отсутствіе логики и всегда кривые толки д'влали его тягостнымъ не только для постороннихъ, но даже для родныхъ. Намфренія же его всегда были чисты и похвальны. Изобразивъ его недостатки, мнъ пріятно отдать справедливость и добрымъ его качествамъ. Замътно было, что онъ менъе всъхъ любимъ родителями; онъ самъ это зналъ, а со всёмъ тёмъ никто изъ насъ не могъ равняться съ нимъ въ безпредъльной къ нимъ преданности, въ безусловной покорности: онъ видълъ въ нихъ нъчто божественное. Не смотря на безконечные его споры, онъ страстно любилъ сестеръ и особливо брата и съ непритворнымъ удовольствіемъ признаваль его превосходство надъ собою; сей же послъдній, въ безпрестанномъ съ нимъ сообществъ, въроятно научился терпъливости, которою отличается.

Старшій брать Павель быль весьма недурень собою. Одинь несчастный случай его нісколько обезобразиль: кусокь фаянса, отскочившій оть лопнувшей чашки, попаль ему въ глазь, когда еще онь быль ребенкомь, и всі старанія, чтобь его вылітчить потомь, остались тщетны. Наружность меньшаго не иміла ничего привлекательнаго: у него были сърые глаза и лице блъдное, пичего не выражающее, испорченное осной. Наружные педостатки старался онъ замънить франтонствомъ, быль чистоплотенъ и въ мелочахъ акуратенъ до крайности, имъль однакоже наклонность къ расточительности, по былъ всегда удержанъ страхомъ прогнъвить родителей. Вообще онъ, кажется, родился болъе въ братьевъ отца нашего, чъмъ въ него самого: Нъмецкая кровь громче въ немъ говорила, чъмъ въ комъ-либо изъ насъ, и съ малолътства курительный табакъ сдълался уже одною изъ потребностей его души.

Братья мои получили весьма хорошее воспитаніе. Въ Пензенскомъ уединеніи, въ промежутки времени между полковничествомъ и комендантствомъ, отецъ былъ самъ первымъ ихъ наставникомъ. По прітздтвъ Кіевъ вручилъ онъ ихъ г. Гагеру, и изъ всего, что я слышалъ объ немъ, можно заключить, что онъ имѣлъ основательныя познанія и былъ почтеннаго характера. Въ 1792 году мать моя со всёми старшими дѣтьми отправилась въ Петербургъ, съ тѣмъ чтобы въ первый разъ показать его дочерямъ, а сыновей окончательнымъ ученіемъ приготовить ко вступленію въ службу и въ свѣтъ. Къ счастію, ей указали весьма хорошій пансіонъ г. Девеля, куда всё почтенные, просвѣщенные и благоразумные родители отдавали тогда дѣтей; знатные же своихъ воспитывали дома пли за границей, пбо объ аббатѣ Няколъ тогда еще и помину не было. Прястроивши ихъ, она скоро воротилась въ Кіевъ.

Странные были тогда обычаи, въ сіе, впрочемъ, столь счастливое для Россіи время: въ пятнадцать лѣтъ обыкновенно уже оканчивалось воспитаніе мальчиковъ. Полагали, что они уже всему выучены и спѣшили ихъ отдавать въ службу, чтобъ они ранѣе могли выйти въ чины. Многіе изъ родителей съ сокрушеннымъ сердцемъ смотрѣли на пагубу, которая угрожала нѣжному возрасту и неопытности сыновей ихъ, но не властны были не слѣдовать общему примѣру, опасаясь обвиненія, что они препятствовали счастію и возвышенію своихъ дѣтей.

Была еще другая странность, которую можно даже назвать злоупотребленіемъ: въ каждомъ гвардейскомъ полку сотнями считались сержанты, вахмистры, унтеръ-офицеры, каптенармусы, капралы; всъ они были малолътные, живущіе дома и ожидающіе очереди къ производству. Каждому изъ сихъ гвардейскихъ нижнихъ чиновъ соотвътствовалъ въ арміи одинъ изъ оберъ-офицерскихъ, и потому при записываніи дъти получали сіи чины, смотря по связямъ родителей съ начальниками; по покровительству, а иногда и по заслугамъ ихъ.

Влагодаря весьма дальнему родству матери моей съ конногвардейскимъ премьеръ-майоромъ, отъ арміи генералъ-поручикомъ Петромъ Ивановичемъ Боборыкинымъ, насъ всёхъ троихъ, братьевъ за азбукой, а меня въ колыбели, записали вахмистрами лейбъ-гвардіи въ конный полкъ. Старшинство между тёмъ сохранялось, и для братьевъ приближалось уже время производства въ офицеры; стоило только подождать годъ-другой; но какимъ мальчикамъ не хочется ранѣе быть на свободѣ? Они убъдили родителей дозволить имъ, какъ говорилось тогда, подать въ армію и, едва показавшись на службу, они были выпущены 1 Января 1795 года ротмистрами въ Нъжинскій карабинерный полкъ. Подобная участь въ послъдствіи ожидала и меня, и я, признаюсь, ожидаль ея также съ нетеривніемъ.

Тотъ полкъ, въ который вышли братья мои, стоялъ тогда на квартирахъ во вновь присоединенной отъ Польши Изяславской губерніи, ныпъпней Волынской, бывшемъ Заславскомъ воеводствъ, не очень далеко отъ Кіева. По списходительности начальства и вообще по необращенію въ мирное время строгаго на то вниманія, они большую часть года проводили у родителей. Прівздъ ихъ меня совстить не обрадоваль: три года отсутствія въ тогдашнія мои лъта были цълая въчность, я ихъ совстить почти не помнилъ и, смотря на ласки, расточаемыя имъ матерью и сестрами, видълъ въ нихъ только пришлецевъ, похищающихъ мои права.

Непріязненное къ нимъ чувство еще умножилось, когда они начали мит приказывать, на мит взыскивать. Пусть бы сестры, думалъ я: онъ бранятъ такимъ нъжнымъ голосомъ; когда онъ принуждены даже взять за ухо, отъ прикосновенія ихъ менье боли, чъмъ удовольствія; а эти карабинеры, по какому праву? Сіе право я нынъ уважаю, право старъйшинства между родными; оно было тогда освящено обычаемъ и проистекало изъ самыхъ ясныхъ понятій о взаимныхъ обязанностяхъ единокровныхъ. Имъ кръпится союзъ въ семействахъ; никакой ребенокъ не могъ тогда остаться совершенно сиротой, напрасно смерть похищала у него отца и мать: дяди и тетки, старшіе братья и сестры, при жизни ихъ, уже участвовавшіе въ ихъ обязанностяхъ, тотчасъ заступали ихъ мъсто и становились естественными покровителями младенца, отрока или даже юноши. Общее митніе поручало имъ беззащитнаго и требовало отъ нихъ строгаго отчета; безжалостный братъ или хицный дядя были имъ преслъдуемы и были столь же ръдки, какъ жестокосердые родители; но за то и они находили въ питомцахъ своихъ покорность и нъжность. Узель, прикръпляющій дътей къ родителямъ, а за невмъніемъ ихъ къ старшимъ въ родъ, слугъ къ господамъ и взаимно, сей самый узель связываль граждань между собою и привязываль ихъ къ правительству, въръ и отечеству. Горькая истина! Вст сін узы до того нынт ослабъли, что сто́нть безделицы, дабы совствить развязать ихъ. О всегубительный вихорь Запада!

Напрасно будутъ говорить, что народы всегда любятъ правительства, коихъ благотворные законы ограждаютъ ихъ безопасность и собственность, что людямъ необходима какая-либо въра, и сія необходимость заставляетъ любить ее, что общія выгоды всегда соединяютъ людей на защиту ихъ, что слуги волею или неволею и теперь новинуются господамъ; что если дѣти и не оказываютъ нынѣ родителямъ принужденнаго уваженія какъ прежде, если позволяютъ себѣ безпрестанно съ ними обо всемъ спорить и смѣются надъ ихъ ветхими предразсудками, то не менѣе того ихъ любятъ но привычкѣ, по воспоминаніямъ о младенчествѣ. Хорошо, еслибъ и такъ; но это дѣйствіе необходимости, разсудка, разсчета, а прежде все это было чувство, и, кажется, что одно всегда бывало сильнѣе другаго.

Настоящее заставляетъ меня часто забывать прошедшее; спъшу опять въ немъ утъшиться. Итакъ братья мною командовали; изъ нихъ старшій, а изъ сестеръ средняя преимущественно мною занимались, мнъ покровительствовали, меня предпочитали, тогда какъ старшан сестра и средній братъ всегда оказывали совершенное пристрастіе къ самой меньшей сестръ нашей Александръ, которая, какъ уже сказалъ я, была шестью годами меня моложе.

Сія последняя отъ природы получила все, и умъ, и красоту, и доброе сердце; но, къ сожалънію, все это напрасно. Если осна не совсъмъ ее изуродовала, то по крайней мъръ весьма попортила ея лицо; кожъ необыкновенной бълизны и тонкости и чертамъ самымъ привлекательнымъ дала нъкоторую грубость и выражение не совсъмъ пріятное, оставивъ ей одни только прекрасные глаза. Дурное воспитаніе еще болье испортило ея вравь и не дало природному уму ея развиться и украситься. Сей Веніаминъ женскаго пола былъ идоломъ покойнаго родителя; не отягченный еще, но уже побъжденный лътами, онъ не могъ сохранить съ нею притворнаго равнодушія, которое показываль старшимь дётямь; вся нёжность отца, усиленная продолжительнымъ воздержаніемъ оть ея изъявленія, издилась на малютку, последній плодъ счастливаго его супружества. Ея появленіе всякій разъ рождало улыбку на устахъ его, при ней терялъ онъ обычную свою важность; чадолюбивъйшая изъ матерей не хотъла или не смъла показать ей малъйшей строгости; старшіе братья и сестры тышились ею какъ куклой, а одинъ изъ нихъ, отличающийся нъкоторою суровостію въ характеръ, позволяль ей все съ собою; наконецъ, и мнъ, который въ ребячествъ имълъ наклонность къ постыднымъ порокамъ зависти и ревности, ни минуту не приходило на сердце ей позавидовать, и мы но близости лъть чрезвычайно другь друга любили. Все позволялось ей, вст ея прихоти исполнялись; долго не ръшались занимать ее ученіемъ, а когда и принялись за то, никто не смълъ ее припеволивать; однимъ словомт, это было самое избалованное дитя, и если Веніаминъ не сдълался, наконецъ, Митрофанушкой въ юбкъ, то его спасли единственно хорошіе примъры въ семействъ, а можетъ быть и счастливые дары природы.

Коротко познакомивъ читателей со всъмъ моимъ семействомъ, мнъ предстоитъ теперь обязанность доставить имъ новыя знакомства съ посторонними лицами и приступить къ описанію совсъмъ новой эпохи въ моей жизии.

## X.

Кому изъ пожилыхъ ныиъ людей не памятенъ роковой 1796 годъ? Великія народныя бъдствія постигли Россію въ первое десятильтіе царствованія Екатерины; па Югь война пылала съ Турціей, Польша волновалась и угрожала опасностію ея западнымъ границамъ, всв ея юго-восточныя области кипфли ужаснымъ Пугачевскимъ бунтомъ, и моровая язва, опустошивъ южные предълы, проникла въ самое сердце ея, Москву. Твердостію, счастіемъ и мудрыми выборами Екатерины зло физическое и нравственное было вездъ побъждено, когда Румянцовъ предписывалъ Туркамъ условія мира, Бибиковы, Панины, Суворовы укрондали мятежъ, а Еропкины и Орловы спасали древнюю столицу. Бъдствія миповались, и наступила для Россіи славная тишина, какой нельзя дотоль найти во всъхъ ея льтописяхъ. Тишина не есть однакоже бездействіе: спокойствіе, конмъ болье двадцати леть наслаждалась Россія при Екатеринъ, можно уподобить лътнему зною, когда въ молчаніи поля и лісь, люди и стада ищуть прохлады, а силою великаго свътила зръютъ жатва и плоды.

Въ сіп двадцать слишкомъ лётъ быстро, котя сначала едва прим'я отраслямъ управленія, проникало въ цілый составъ народный. Подъ государственное зданіе, наскоро, нетерпіливою, насильственною рукою Петра Великаго воздвигнутое, подведенъ прочный фундаментъ, котораго оно не иміло; грубый чертежъ его во многомъ измінился, и въ сей переділкт, приспособленной къ нашему народному быту, соблюдены стройность и пріятность формъ. Народный духъ, боліве пятидесяти літь подавляемый спачала Петромъ, а послів него Меншиковымъ и Вирономъ, воспрянуль уже при Елисаветь; но въ немъ была замітна не столько привязанность къ достоинству Русскаго имени, сколько къ предразсудкамъ, къ варварскимъ обычаямъ старины. Пер-

выя искры національнаго самолюбія, просвъщеннаго патріотизма показались при Екатеринъ; при пей родились и вкусъ, и общее миъніе, и первыя понятія о чести, о личной свободъ, о власти законовъ.

Пустонии, необитаемыя степи покрылись при ней селеніями; мало извъстныя селенія обратились въ многолюдные, губерпскіе города, и зацвъли торговлей и общежитіемъ. Она никого не припуждала, но во ребхъ умъла возбуждать желаніе учиться, и Русскіе, какъ будто бы слъдуя собственному впушенію, стремились сравняться съ народами, многими въками въ образованіи ихъ опередившими. Все шло какъ бы само собою, и очарованная ею Россія, упоенная славой, пресыщенная завоеваніями, предавалась какому-то сладкому забвенію, отъ котораго только по временамъ столь же пріятно была пробуждаема громомъ заграничныхъ нашихъ побъдъ.

Говорять, что ся придворные, какъ и вездв, пресмыкались, завидовали и клеветали, пристально вглядывались въ царскія слабости, старались угождать имъ и въ тоже время нескромными рѣчами старались поносить ихъ. Но въ дали солнце Россіи являлось намъ во всемъ своемъ блескъ. Державинъ пѣлъ его, Суворовъ ему служилъ, мы согрѣвались его лучами, мы озарялись его свѣтомъ. Мы блаженствовали, мы ликовали, мы все болѣе и болѣе предавались врожденной намъ безпечности, забывая о прошедшемъ, не думая о будущемъ, какъ будто бы безсмертная дѣлами была также безсмертна и тѣломъ.

Въ Ноябръ мъсяцъ 1796 года ужасная въсть о ел внезапной кончинъ прервала плънительный сонъ, въ который погружена была вся Россія. День имянинъ моихъ съ покойнымъ отцомъ, 14-го Ноября, былъ днемъ торжественнымъ для нашего семейства и праздивкомъ для цълаго города. Въ этотъ день съ ранняго утра до объденнаго времени посътители и даже посътительницы являлись безпрестапно съ поздравленіями; между тъмъ во всъхъ комнатахъ накрывались столы, за которые тъсно садились потомъ духовные, воинскіе и гражданскіе чиновники и иъсколько почетнъйшихъ Кіевскихъ купцовъ; это былъ, какъ говорилось, пиръ про весь міръ. Лишь только исчезали столы, какъ начинали съъжаться на вечеръ и далеко за полночь веселились: самый пріятный и утомительный для насъ день.

Онъ взошелъ какъ обыкновенно: домъ нашъ наполнился всякаго званія людьми; со всёхъ сторонъ доброжелательныя лица и нельстивыя уста привътствовали добраго, всёми любимаго хозяина и его семейство. Сёли за обёдъ, и къ концу его, радость, кажется, болёе нежели когда-либо блистала на всёхъ лицахъ и изливалась въ шумныхъ не складныхъ рёчахъ. Вотъ уже встали изъ-за стола, уже наступилъ вечеръ, и молодежь съ нетерпёніемъ ожидала первыхъ ударовъ смычка,

какъ вдругъ вызвали губернатора Милашевича, а за нимъ и отца моего, и чрезъ нъсколько минутъ они воротились съ видомъ мрачнымъ и безпокойнымъ. Немногіе это замътили; но, спустя полчаса, отецъ мой объявилъ, что музыканты отосланы и пляски не будетъ. Старыя барыпи приступили къ нему съ убъжденіями и съ требованіемъ отмънить сей безчеловъчный приговоръ, молоденькія дъвицы взорами молили его о томъ же; онъ остался непреклоневъ; одна мать моя, которая знала, что онъ никогда не дъйствовалъ по капризамъ и подозръвала важную тайну, была сильно встревожена. Вечеръ прошелъ довольно скучно, и всъ рано разъвхались по домамъ.

На другой день поутру весь городъ узналъ ужасную тайну. Провхавшій наканунт изъ Петербурга курьеръ къ фельдмаршалу графу Румянцову, генераль-губернатору Малороссіи, съ подорожной, на которой было выставлено имя Павла Перваго, былъ остановленъ на почтт и проведенъ къ губернатору, который тогда находился у отца моего, и они оба узнали отъ него нткоторыя подробности о кончинт Екатерины Второй, которыхъ никому но спъшили сообщить. Ночью пріткалъ другой курьеръ съ манифестомъ о восшествіи на престолъ императора Павла.

Какъ описать видънное мною? Я помню всеобщее оцъпенъніе; я помню, какъ сквозь слезы поздравляли другъ друга съ новымъ государемъ; помню изъявленіе надежды, что онъ будетъ милосердъ къ своимъ подданнымъ, тогда какъ печальные взоры говорили вставомъ противное. Молва заносила къ намъ въсти о его раздражительномъ и слабомъ характеръ, по коему онъ невольно покорялся той, предъ коею вст смирялись; намъ разсказывали о его странностяхъ, о его мрачномъ житът въ Гатчинъ, среди лъса и болотъ, въ семъ Минтурнъ\*), гдъ онъ помышлялъ о мести. Многіе видъли въ немъ жертву, но жертву озлобленную, и при имени его чувство состраданія сливалось съ какимъ-то тайнымъ ужасомъ. Онъ явился на тронъ, и Россія въ безмолвіи, съ благоговъніемъ и трепетомъ преклонила колъна предъ сыномъ Екатерины и правнукомъ Петра.

Первыя извъстія, полученныя потомъ изъ Петербурга, многихъ обрадовали: щедроты лились ръкою. Но благоразумные люди разсчитывали, что если такъ продлится, то наружные знаки отличія потеряють всю цёну, а раздача денегь и деревень скоро истощить государство; впрочемъ, они приписывали сіе избытку радости при достиженіи давно желаемаго вънца.

<sup>\*)</sup> Минтурнъ-городъ въ древнемъ Лаціумъ, гдъ скрыволся изгнанный Марій. П. Б.

Вскоръ потомъ другія изпъстія, быстро одно за другимъ приходящія, всъхъ изумили. Явно преслъдун намять матери своей, ноный императоръ съ особенною торжественностью поклонялся праху отца. Извлекая его изъ могилы, вънчая во гробъ, онъ только воскресиль неуваженіе къ сему давно забытому государю. Какъ святой Реми завоевателю Клодовигу, казалось, онъ говорилъ Русскому народу: жги что ты боготворилъ и боготвори что ты жогъ. Минерва въ баснословій не имъда матери, а сыну Минервы можно было бы забыть, что онъ имъдъ отца.

Всв окружавшіе Петра III были призваны ко двору и осыпаны милостями. Ввроятно, въ спискв не столь важныхъ лицъ при немъ находившихся, нашлось и имя отца моего; такъ должно полагать: ибо, безъ всякаго представленія, безъ всякой извъстной причины, вдругъ получиль онъ милостивый рескриптъ отъ царя и на шею Авненскій крестъ, огромную бляху, составленную изъ красныхъ и бълыхъ стеколъ, изображающихъ яхонты и алмазы. Награда нынв маловажная, даже обидная для генерала, но въ первые мъсяцы царствованія Павла она почиталась лестною; отмънивъ раздачу орденовъ, учрежденныхъ Екатериною, Георгіевскаго и Владимирскаго, онъ хотълъ замънить ихъ своимъ наслъдственнымъ Голштинскимъ и для того раздълилъ его на три степени, почитая вторую наравнъ съ второю степенью Владимирскаго ордена. Получивъ крестъ отъ сына Петра III и въ память его, отецъ мой надълъ оный съ растроганнымъ сердцемъ.

Ровно черезъ мъсяцъ послъ Екатерины, 6 Декабря, скончался близъ Кіева одинъ изъ знаменитъйшихъ ея полководцевъ, Румяниовъ-Задунайскій. Онъ съ давняго времени жиль въ помість в своемъ Ташани, во ста верстахъ отъ Кіева, и оттуда управлялъ Малороссіей, то-есть имъль главное наблюдение надъ ходомъ въ ней дълъ, но все время нашего тамъ пребыванія ни разу не посътплъ Кіева. Заслуженные воины, поклонники отечественной воинской славы, съ разныхъ сторовъ стекались къ нему какъ на богомолье. Изъ подчиненныхъ отецъ мой, имъ особенно любимый, раза два или три въ годъ посъщаль его и гостиль у него по недълъ. Преданный ему душею, онъ не безъ сожалвнія видвль, что благорасположеніе его раздыляеть онъ съ княземъ Дашковымъ, и сіе, можетъ быть, умножило его отвращеніе къ сему человъку. Графъ Румянцовъ воспитывался въ Кадетскомъ Корпусъ при Аннъ Ивановнъ, слъдственно тогда еще былъ напитанъ Германскимъ духомъ; подъ начальствомъ графа Фермора сражался съ великимъ Фридерикомъ и, среди самыхъ побъдъ нашихъ надъ вънчаннымъ полководцемъ, дивился его искусству и генію; въ послъдствіи имъль случай узнать его лично и безь восторга не могь

говорить объ немъ. Отечественное онъ мало уважалъ и жилъ всегда окруженный Нъмцами. За то и Россія, платя ему дань удивленія, ограничивалась симъ холоднымъ чувствомъ, тогда какъ имя Суворова еще и понынъ заставляетъ биться сердца патріотовъ \*).

Тъло покойнаго фельдмаршала привезено было въ Кіево-печерскую кръпость и, по приказанію Павла, предано землъ въ Лавръ съ величайшими военными почестями. Три холостые сына, изъ коихъ младшему, Сергъю Петровичу, было уже за сорокъ лътъ, прибыли къ печальной церемоніи. Они принимали посъщенія, но сами ихъ никому не дълали, и одинъ только изъ нихъ, Николай Петровичъ, умълъ со всъми быть любезенъ и привътливъ. Въ память уваженія отца своего къ моему, подарилъ онъ ему богатую конскую сбрую и любимую лошадь покойника, вороную, откормленную, на которой онъ изръдка

<sup>\*</sup> Въ новъйшее время у Русскаго войска было также два любимца: Воронцовъ и Ермоловъ. Первый изъ нихъ и доселъ еще управляеть обширнымъ, мало населен пымъ, пограничнымъ краемъ; онъ живитъ его, устраиваетъ, заселяетъ и посвящаетъ ему весь умъ свой, познанія, дъятельность, могущество и богатство. Послъдній во многомъ обвиняемъ, а болъе всего въ ошибкахъ, устраненный отъ дълъ, незмущій, зарылся въ деревиъ, величаво уединился. Пусть объ нихъ спросятъ у любаго. Въ обоихъ видятъ погибшія надежды; но перваго никто терпъть не можеть, послъднимъ всъ еще клянутся. Отчего же такая несправедливость? До двадцатильтняго возраста воспитанный въ Лондонь, графъ Воронцовъ имбетъ всв Англійскіе навыки; въ частной жизни, какъ и въ общественной, являетъ себя болъе лордомъ чъмъ бояриномъ; всякой Англичавинъ, хотя бы быль небогатый купець, пдеть до самаго кабинета его въ шляпь, войдя же въ него безъ наклоненія головы трясеть ему просто руку; тогда какъ отъ Русскихъ подчиненны ут своихъ онт требуетъ знаковъ нажайшей покорности. Онъ женатъ на полу-русской н бредитъ европеизмомъ. Ермоловъ, напротивъ того, видитъ въ Русскихъ (среди ихъ варварства пли просвъщения, все равно) первый народъ въ міръ; какъ они, онъ властолюбивъ иногда до жестокосердін, мраченъ и остроуменъ въ насмъшкахъ, и какъ они, имћетъ великодушје, отважность и самую наружность цари лесовъ. Его обвиняютъ, а на каждомъ шагу вы можете найдти между военными, гражданами и кунцами сильныхъ и усердныхъ его адвокатовъ; старая, върная Москва хотъла утъщить его избраніемъ въ свои предводители; самыя милости къ нему правительства, пе весьма хорошо къ нему расположеннаго, имъютъ значеніе, главнымъ образомъ, какъ знаки уваженія къ общественному мивнію и принимаются имъ съ восторгами благодарности. Послъ этого пусть скажутъ, что у пасъ вовсе нътъ національности. Мы въ этомъ случат насколько похожи па древнихъ Грековъ: въ нашихъ богахъ и полубогахъ мы любимъ находить наши слабости и даже наши пороки; мы желаемъ, чтобъ они были мы же, но гораздо въ большемъ размъръ. Когда мы были погружены въ пучину золъ, то сострадательное Небо послало намъ архангела Скопина-Шуйскаго; теперь же торжествующіе, надменные, мы такого чуда ожидать не можемъ и готовы удовольствоваться какимъ-нибудь Лянуновымъ или Ахиллесомъ, dont la rage est d'un tigre et les vertus d'un dieu.

вывзжаль и которая потомъ болье шести льть служила отцу моему для прогулокъ.

Хвалясь вниманіемъ Румянцова къ покойному родителю, я было забыль похвастаться ласками къ нему Суворова. Это еще было на Кубани, гдъ Суворовъ сражался съ горцами и жилъ съ молодою, добродушною женой, которую отмънно тогда любилъ. Она была красавица въ Русскомъ вкусъ, бъла, румяна и полна, ума не высокаго, съ воспитаніемъ стариннымъ. Въ Таганрогъ и Черкасскъ, среди тогдашнихъ казачекъ, пріятно было встрътиться Русскимъ барынямъ, и она очень сдружилась съ моею матерью. Самъ Суворовъ, навъщая жену, очень полюбилъ ее, былъ съ нею чрезвычайно любезенъ и часто при ней геніально дурачился. Но съ тъхъ поръ мои родители уже съ ними нигдъ не встръчались.

Великій Суворовъ, Оденъ Русскаго воинства, вдругъ быль отставленъ, какъ простой офицеръ и посланъ жить въ деревню. Не знаю, насильственная смерть герцога Ангіенскаго произвела ли во Франціи между роялистами тотъ ужасъ, коимъ сіе извъстіе поразило всю Россію. Она содрогнулась. Симъ ударомъ, нанесеннымъ національной чести, властелинъ хотълъ какъ будто показать, что ни заслуги, ни добродътели, ниже самая слава не могутъ спасти отъ его гивва, справедливаго или несправедливаго, коль скоро къ возбужденію его поданъ мальйшій поводъ. Симъ не довольствуясь, по какому-то неосновательному подозрънію, онъ велълъ схватить всъхъ адъютантовъ его, всю многочисленную его свиту, посадить въ Кіевской кръпости, и бъдный отецъ мой осужденъ былъ стеречь сподвижниковъ великаго человъка!

Екатерина и Румянцовъ во гробъ, Суворовъ за-живо похороненный, многіе вельможи, подпоры трона, опрокинутые слѣпымъ самовластіемъ, представляли картину разрушенія Россіи въ началѣ 1797 года. Скоро, скоро отъ прежняго, недавняго ея величія осталась одна только ея колоссальность, служащая подножіемъ маленькой фигурѣ, которая на ней кривлялась и топорщилась.

# XI.

Перемѣны шли при Павлѣ съ неимовѣрною быстротой, болѣе еще чѣмъ при Петрѣ; онѣ совершались не годами, не мѣсяцами, а часами. Тридцать пять лѣтъ пріучали насъ почитать себя въ Европѣ; вдругъ мы переброшены въ самую глубину Азіи и должны трепетать передъ восточнымъ владыкою, одѣтымъ однакоже въ мундиръ Прусскаго повроя, съ претензіями на новѣйшую Французскую любезность и рыцарскій духъ среднихъ вѣковъ. Версаль, Іерусалимъ и Берлинъ были

его девизомъ, и такимъ образомъ всю строгость военной дисциплины и феодальное самоуправіе умѣлъ онъ соединить въ себѣ съ необузданною властію ханскою и прихотливымъ деспотизмомъ Французскаго дореволюціоннаго правительства.

Званіе намъстниковъ и генералъ-губернаторовъ уничтожено и замьнено званіемъ военныхъ губернаторовъ, управляющихъ и гражданскою частію. Въ сію должность назначали того же самаго графа Румянцова; но онъ умеръ, и на его мъсто прибылъ вновь пожалованный фельдмаршалъ графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ. Военные генералы, управлявшіе губерніями, переименованы въ соотвътствующій ихъ классу гражданскій чинъ и названы гражданскими губернаторами. Оберъ-коменданты лишились сего названія, остались просто комендантами, и у нихъ отняли инспекцію надъ кръпостями и гарнизонами; но за то въ ихъ въдъніе поступила полиція губернскихъ городовъ, и въслучать отсутствія военнаго губернатора не гражданскіе губернаторы, а они заступали его мъсто.

Не самая важная, но для наружности самая примъчательная перемъна произошла въ воинскомъ нарядъ. Щеголеватость одежды Екатерининскихъ воиновъ найдена женоподобною. Въ самое короткое время, сначала гвардія, а потомъ вся армія обмундированы по новой формъ; и что за форма! Милліоны истрачены, чтобы Русскихъ сдълать уродами. Описаніе сего безобразнаго костюма довольно, кажется, любопытно: онъ состоялъ изъ длиннаго и широкаго мундира довольно толстаго сукна, не съ отложнымъ, а лежащимъ воротникомъ и съ фалдами, которыя спереди совстить почти сходились; изъ шпаги между сими фалдами, воткнутой сзади; изъ ботфортовъ съ штибель-манжетами или птиблетъ чернаго сукна; изъ низкой, сплюснутой треугольной шляпы; узкаго чернаго галстука, коимъ офицеры казались почти удавленными; перчатокъ съ огромными раструбами; простаго дерева форменной палки съ костянымъ набалдашникомъ и, наконецъ, изъ двухъ насаленныхъ надъ ушами буколь съ длинною, туго проволокою и лентою перевитою косой. Все это въ подражание подражателю Фридерика Втораго, отпу своему, тогда какъ въ самой Пруссіи сей странный нарядъ давно уже былъ брошенъ. Исключая кавалеріи, всв одъты были въ мундиры одинаковаго цвъта; но за то отвороты и общлага были и розовые, и абрикосовые, песочные, кирпичные, всёхъ въ мірё цвётовъ: удивительное едипообразіе и пестрота въ одно время, живое изображеніе единства воли и безпорядка мыслей ее движущихъ.

По неограниченной любви моей къ истинъ и справедливости долженъ я сознаться, что въ вачалъ сего царствованія, сдъланы были и такія перемъны, которыя были весьма полезны для службы, хотя иныя

и оскорбили тогда ребяческое мое самолюбіе. Безчисленныя толпы гвардейскихъ сержантовъ и вахмистровъ потребованы на службу; иные оставлены въ гвардіи, другіе выпущены въ армію не болье какъ прапорщиками, а малольтные за неявкою исключены вовсе изъ полковъ. Нътъ нужды говорить, что я попалъ въ число послъднихъ.

Но что значить исправление мелких злоупотреблений въ сравнении со всеобщими, губительными распоряжениями, противными политикъ и здравому разсудку? Начало сего несчастнаго 1797 года, между прочимъ, ознаменовано одною важною государственною ошибкой, коей зловредныя послъдствия ощущаемъ мы и понынъ. Сіе дъло было для меня предметомъ постоянныхъ горестныхъ размышлений, и я позволю себъ изложить его съ нъкоторою подробностию.

Остзейскія провинціи были нъкогда достояніемъ великаго Новгорода и Полоцкихъ князей. Опъ были обитаемы тъми же самыми малоумными, смирными, слабыми дикарями, которые нынъ стонутъ подъ тяжкимъ игомъ жестокосердыхъ своихъ завоевателей, а прежде платили легкую дань своимъ добрымъ и сильнымъ сосъдямъ. Не задолго до нашествія Татаръ и вторженій Литовскихъ, начали изъ-подтишка въ маломъ числъ показываться монахи и рыцари на Ливонскихъ берегахъ и съ дозволенія безпечныхъ Новгородцевъ и Полочанъ стропть замки и кирки. Когда двъ кровавыя тучи, одна послъ другой, съ Востока и Запада, покрыли почти всю раздробленную Россію, тогда и наши Нъмцы, усиленные прибытіемъ многочисленныхъ сподвижниковъ, пачали расширяться на Съверъ. Татары нагрянули, вломились; Нъмцы же воспользовались гостепріниствомъ и застли, мечомъ начали крестить несчастныхъ Эстовъ и скоро захватили два Русскіе города, Юрьевъ и Ругодивъ, нынъшніе Дерптъ и Нарву. Еслибы не могущество республикъ Новгородской и Исковской, они бы проникли во внутренность Россіи.

Итакъ хищные враги со всёхъ сторонъ рвали на части и до того уже междоусобіями раздираемое наше отечество. Какъ оно не погибло, а возродилось, вознеслось, это чудо Провидёнія, о которомъ здёсь не мѣсто говорить. Лишь только установилось у насъ единодержавіе, лишь только справились съ Татарами, какъ тотчасъ хватились отнятаго у насъ Нѣмцами. Мужество Баторія не допустило грознаго царя удержать за собою завоеванную уже Ливонію. Безчеловѣчные же ея владѣтели, истребители ея тишины и свободы, давно уже утратили неукротимое мужество предковъ и утонали въ нѣгѣ, въ роскоши, въ развратѣ; тѣснимые сильными государствами, они должны были поперемѣнно признавать надъ собою господство Польши, Даніи и Швеціи. Они принадлежали послѣдней, когда возгорѣлась война между Карломъ

XII и Петромъ Великимъ: порваго ненавидъли они за отнятіе будто бы какихъ-то правъ, а послъднему поддались бы неохотно. Правда, дъло шло объ нихъ и за нихъ, но не съ ними; имъ оставалось ожидать, кому они достанутся.

По праву побъды и завоеванія, по праву прежняго владънія и по Ништадскому трактату, не съ ними, а съ Шведскимъ правительствомъ заключениюму, земли, ими захваченныя, козвращены опять Россіи. При сдачь одного города, Риги, были сделаны ивкоторыя условія, и они увъряють, будто на сихъ условіяхь вся Ливонія добровольно покорилась Россійской державъ. Петръ Великій, извъстный по своему пристрастію ко всему Европейскому, обрадовался новымъ подданнымъ, просвъщеннымъ, напудреннымъ и выбритымъ, и утвердилъ всв ихъ привиллегін, вредныя, даже унизительныя для Россіи. Солиманъ, при взятін Родоса и Англичане въ Мальтъ не позаботились о правахъ существовавшаго еще ордена; а мы хотвли показать великодушіе и учтивость хищинкамъ нашей собственности. Всемъ известно, какъ возблагодарили они насъ за то, сін завоеванные наши тираны, во время Бирона, да и всякій разъ, когда случай къ тому представлялся. При Екатеринъ Второй дъла пошли иначе, сближение ихъ съ нами сдълалось возможнымъ; но смерть ея навсегда отделила ихъ отъ насъ. Одна Нъмка, коей поручила она воспитание своихъ внукъ, мадамъ Ливенъ, Шарлота Карловна, осыпанная ея милостями, не устыдилась сыну ея представить нъкоторыя нововведенія, какъ посягательство на священнъйшія права Лифляндскаго и Эстляндскаго дворянства. Не довольствуясь симъ, она успъла увърить его, что и введеніе Русскаго языка и законовъ въ губерніяхъ, вновь пріобрътенныхъ отъ Польши, есть вопіющее насиліе. Павлу Первому стоило указать на мнимыя несправедливости его матери, чтобы возбудить его къ противодъйствію.

Не станемъ говорить о справедливости или несправедливости присоединенія Литвы, Украйны и Бълоруссіи; тому, кто знаетъ хорошо Русскую исторію, разръшить вопросъ сей будетъ не трудно. Къ несчастію, Навелъ Первый зналъ ее илохо; онъ переписывался съ Лагарпомъ, который весьма исправно сообщаль ему литературно-драматическія извъстія, закулисные анекдоты, Парижскія сплетни; но едва ли зналъ наслъдникъ Всероссійскій, къмъ и когда перенесена столица изъ Кієва во Владимиръ, кто первый у насъ возсталъ противъ Татаръ, какимъ образомъ и къмъ Москва освобождена отъ Поляковъ; имена мамзелей, хотя и не дъвицъ, Лекуврёръ и Клеронъ ему были извъстнъе, чъмъ имена Пожарскаго и Минина.

Жители разорванной на трое, несчастной Польши покорились судьбъ, начинали привыкать къ новому порядку вещей, ссобенко же тъ,

кои по раздълу поступили въ подданство къ Россіи. Они были присоединены къ народу Славинскому, не чужому; простой народъ въ томъ краю не переставаль называть себя Русскимъ, двъ трети его исповъдывали Греко-Россійскую въру; а остальные, насильно вовлеленные въ датинство и унію, готовы были возвратиться въ недра Православія. Дворянамъ не постыдно было промінять имя храбрыхъ Поляковъ на имя доблестныхъ Россіянъ, которое носили ихъ предки. Опредъляя однихъ только коренныхъ Русскихъ на всъ мъста въ новыхъ губерніяхъ, употребляя Поляковъ въ арміи и внутри государства, такъ сказать, тасуя два народа, Екатерина изглаживала следы взаимной ихъ вражды. Ея преемникамъ оставалось только, следуя по пути ею проложенному, собпрать плоды ея мудрой системы. Примфръ Смоленска, а еще болъе Бълоруссіи, въ самое короткое время забывшей, что она принадлежала Польше, показаль на опыте, какъ легко и естественно сливаются Славянскія племена подъ однимъ управленіемъ. Какъ подживаетъ переломленный членъ, осторожно перевязанный искуснымъ врачемъ, такъ Украйна начинала было приростать къ Россіи. И вдругъ толчокъ, и пробужденіе усыпленной боли, и волненіе замысловъ, и несбыточныя надежды, и ветхій Литовскій статутъ! Я тогда не въ состояніи быль чувствовать всю безпредёльность зла, Россіи причиненнаго; но нын'в сердце обливается кровію всякій разъ, что всиомнишь, какъ безумно играли судьбами великаго народа.

Въ началъ сего самаго 1797 года сдълано генеральное перемежеваніе губерній, то-есть весьма многія изъ нихъ упразднены и причислены къ сосъднимъ, въ томъ числъ и наша Пензенская; но для чего? Эго одинъ Богъ знаетъ. Три Малороссійскія губерніи слились въ одну. Кіевъ отъ нихъ отдълился и сдълался главнымъ городомъ Брацлавской губерніи, наполненной Польскими помъщиками. Вскоръ потомъ изъ Дубно, мъстечка Волынской губерніи, переведены въ него контракты, родъ дворянской биржи, на которую дворяне, въ извъстное время года, съъзжались для разнаго рода сдълокъ, покупки и продажи имъній, отдачи капиталовъ въ займы и прочаго. Тутъ опять представляется вопросъ: для чего это? Не съ намъреніемъ ли сблизить Поляковъ съ Русскими? Но какъ въ это царствованіе все дълалось безъ цъли п по однимъ только прихотямъ, то и отвъчать опять будетъ трудно.

Итакъ, я въ малолътствъ своемъ сдълался свидътелемъ великой метаморфозы. Древняя столица великихъ князей Русскихъ, даже при Польскомъ правительствъ сохранившая себя невредимою отъ Польскаго вліянія, вдругъ ополячилась. Въ продолженія 1797 года число Русскихъ чиновниковъ и Малороссійскихъ дворянъ начало примътно въ ней уменьшаться, а число пановъ въ той же пропорцін увеличивалось.

Но таковы были следствія паправленія, даннаго умамъ въ предшествовавшее царствованіе, что они ве только не чуждались общества Русскихъ, но сами искали его, были ласковы до униженія, чтобы не сказать до подлости и даже, какъ умёли, старались говорить по-русски. О Екатеринъ говорили съ почтеніемъ и съ восторгомъ о ел сынъ, называя его своимъ благодътелемъ. Не знаю, ненависть ли къ памяти Екатерины, или безразсудство, въ которомъ ихъ обвиняютъ, рождали ихъ симпатію къ сему царю; но они его дъйствительно любили. Странное однакоже дъло: они при немъ не смъли питать тъхъ надеждъ, кои съ такою силою обпаруживали при его преемникъ. Можетъ быть, опи чувствовали, что съ нимъ невозможно ни на что положиться и что въ пвую мипуту ему могло бы вздуматься заставить ихъ перемънить въру: отъ него все бы сталось.

Немного времени спустя послъ коронаціи императора Павла, не смотря на траурный годъ, начались у насъ въ Кіевъ потъхи и празднества. Начальники губерній, сбросивъ трауръ, заботясь объ увеседеніяхъ, дълали сіе конечно въ угожденіе царю. Въ одной изъ крытыхъ аллей прекраснаго дворцоваго сада настлали гладкій полъ и надъ анмъ изъ двухъ или трехъ налатокъ сдвлали наметъ. Въ сей крытой галлерев новаго рода, ярко освъщенной, танцовали два раза въ недблю; право входа имбли въ нее всъ безъ исключенія, начиная оть высшихъ классовъ до порядочно одътыхъ людей. Сверхъ того всякую недёлю быль баль у военнаго губернатора графа Салтыкова; онъ жилъ тогда въ построенномъ давно, но дотолъ никъмъ не обитаемомъ, общирномъ деревянномъ домъ графа Разумовскаго, который, такъ-сказать, висълъ надъ стремниной и изъ коего были чудесные виды за Дивпръ. Домъ сей казался волшебнымъ, когда, въ лътнюю, темную ночь полуденнаго края, онъ блисталъ огнями; сверхъ того, въ царскіе дни были маленькіе фейерверки, иллюминаціи, и иногда спускались небольшіе воздушные шары; однимъ словомъ, всёхъ насильно хотъли заставить веселиться.

Туть въ первый разъ увидъли мы привлекательныхъ Полекъ; онъ отличались не столько еще красотой и любезностію ума, сколько ловкостію и смълостію. Ихъ самонадъянность, ихъ ласковое, веселое, и вмъстъ съ тъмъ нъсколько насмъшливое обхожденіе приводило въ смятеніе нашихъ добрыхъ барынь и барышень; отъ разговоровъ ихъ онъ часто должны были краснъть. Что касается до меня, то миъ казалось, что я въ первый разъ вижу женщивъ. Онъ къ намъ въ домъ очень часто начали ъздить; я не зналъ кого предпочесть, которую изъ двухъ Залъсскихъ, панью ли Гурковскую, или Росцишевскую, или Пупертову? Наше Кіевское общество составляло одно семейство;

и взрослыя, и молодын дівніцы, какъ будго видя во мив маленькаго брата, обходились со мной какъ съ мальчикомъ. А эти милыя Польки, онв шутили, різвились со мной, щипали меня, и даже съ ребенкомъ не забывали кокетствовать.

Между сими Польками были тогда двв старухи, довольно замвчательныя. Одна изъ нихъ была вдовствующая княгиня Яблоновская, урожденная княжна Корибутъ-Воронецкая, женщина лътъ шестидесяти, довольно добрая, не надменная, но тщеславная, не столько глупая, сколько помъшанияя. Двъ знатныя фамилін, къ которымъ она припадлежала, были въ родствъ съ Чарторыйскими и Радзивилами, кои, какъ извъстно, породнились съ домами Прусскимъ и Виртембергскимъ; она была въ свойствъ съ Понятовскимъ, который сидълъ на Польскомъ тронь, и съ Понинскими, изъ коихъ одна была за Курляндскимъ герцогомъ. Все это вскружило голову ея покойному супругу; онъ возмечталь, что самъ онъ царь, и промотался на милостяхъ къ своимъ подданнымъ. Повреждение ума его привилось и къ ней; въ небольшомъ помъсть в Стебловъ, какъ-то уцълъвшемъ, въ ветхомъ, не весьма обширномъ домъ, который величала она замкомъ и палацомъ, сидъла она, окруженная портретами родственниковъ своихъ, императоровъ и королей; дворню свою называла дворомъ, имъла нъсколько голодныхъ фрейлинъ, пановъ-служонцевъ, а изъ мелкой, дробной шляхты ей не трудно было набрать маршалковъ и шталмейстеровъ; когда же посъщала сосъдей, то два казака съ пиками должны были всегда передъ ней ъхать верхомъ \*). Визитныя ея карточки были огромныя панкарты, на которыхъ быль напечатань весь ея титулъ, кастелянша такая-то и такая-то, кавалерша Австрійскаго ордена звёзднаго креста (dame de la croix étoilée) и владътельница города Стеблова. Впрочемъ, она была очень тиха и благосклонна, особливо когда ей говорили о знаменитыхъ ея связяхъ и тъшили титуломъ свътлости. Такія затьи и такихъ чудаковъ случалось мнъ послъ видъть и внутри Россіп.

Оригинальность другой старухи, также княгини, была инаго рода. Богъ знаетъ какимъ образомъ, однофамильцы или родственники песчастного царя Василія Ивановича Шуйскаго остались въ Польшъ и вступили въ ея подданство; можетъ быть, кто-нибудь и присвоилъ себъ самовольно сіе униженное имя, никъмъ не оспариваемое, судьбою гонимое. Какъ бы то ни было, но послъдній, который носиль его, жилъ въ помъстьъ своемъ Ясногородкъ, въ бывшемъ Кіевскомъ воеводствъ.

<sup>\*)</sup> Сей обычай соблюдается и понынѣ между Польскими помѣщиками въ Украйнѣ. Его бы слѣдовало строго отмѣнить, ибо овъ напоминаетъ давно уже не существующее Польское тиранское владычество падъ храбрымъ народомъ Русскаго племени.

Влова его слыла нъкогда красавицей, жила долго и никогда этого не могла забыть. Не знаю какихъ лътъ была она, когда мы ее увидъли. но на взглядъ ей казалось болъе семисядесяти. Какъ бы описать ее? Это быль вънчанный розами изсохшій трупь, въ которомь, однакоже, замътны еще были признаки жизни; сухощавая, сгорбленная, вся дрожащая старушка, одвтая, какъ шестнадцатилвтняя дввочка, предметъ ужаса, состраданія и сміха. Румяны и білила съ нея сыпались; но она была мрачна, угрюма, и въ очахъ ея впадшихъ неподвижные взоры горъли какимъ-то страшнымъ жаромъ. Любовь оспаривала у смерти сію жертву, но торжество последней казалось весьма близкимъ. Любопытно было видеть этотъ мосолъ подле жирной Шардонши; обе съ удовольствіемъ говорили объ любви, но для последней была она только веселымъ воспоминаніемъ, а для первой серьезнымъ, вседневнымъ упражненіемъ; и не удивительно: у одной было тощее твло, у другой быль тощій кармань. Три или четыре Поляка, красивые атлеты, записные обожатели княгини Шуйской, безъ стыда и ревности всюду ее сопровождали; надобно признаться, что въ семъ случать наши Русскіе уступали въ храбрости Полякамъ: ни одинъ изъ нихъ не дерзнулъ вступить въ ея свиту.

У нея было двъ дочери, изъ коихъ старшая была прекрасна собою, а меньшая весьма не дурна. Въ сію послъднюю влюбился старшій братъ мой, и дъло шло на ладъ; но онъ былъ еще слишкомъ молодъ, да и мать моя, которая въ обществъ любила видъть Полекъ, всегда страшилась видъть ихъ своими невъстками. Однакоже дурной примъръ и дурное воспитаніе, видно, не подъйствовали на этихъ княженъ: объ, какъ говорятъ, въ послъдствіи подавали собою примъръ цъломудрія и кротости\*).

Изъ Русскихъ домовъ, ни въ одномъ столько Поляковъ не собиралось какъ у насъ; учтивость и образованность хозяина, врожденная любезность и умное добродушіе хозяйки, мѣсто, которое отецъ мой занималъ и что-то гостепріимное, которымъ все у насъ дышало, привлекали ихъ къ намъ. Я часто видѣлъ настоящихъ или такъ-называемыхъ графовъ Чацкаго, Ржевускаго, Грохольскаго, Дульскаго, Олизара и многихъ другихъ, людей отмѣнно вѣжливыхъ, хорошаго тона, остатки лучшаго Варшавскаго общества. Нужно ли повторять здѣсь, что въ нихъ не было замѣтно и тѣни недоброжелательства къ Россіи? Отечество за отечество, они предпочитали ее Австріи и Пруссіи, гдѣ ихъ обирали и гнули въ дугу.

<sup>\*)</sup> Старшая была зануженъ за Русскимъ полковниконъ Марченкой. Оставшійся посль нея единственный сынъ въ Петербургскихъ гостиныхъ блисталъ свъжестью лица и франтовствомъ и, кажется, болье ничъмъ.

Я не могу ноздержаться, чтобы не сказать здась пасколько словь о Полякахъ вообще, тамъ болве, что мив пе скоро придется опять говорить объ пихъ. При описаніи событій настоящаго времени, я должень буду представить ихъ, какъ народъ совсамъ другой; ибо разныя про-испествія, для нихъ благопріятныя или пагубныя, которыя въ продолженіи сорока латъ имали вліяніе на судьбу ихъ, во многомъ изманили ихъ характеръ. Итакъ я позволяю себа теперь объяснить мысли мой о прежнихъ Полякахъ.

Славянскія племена, основавшіяся на Стверо-востокт Европы, въ странахъ почти неизвъстныхъ, въ девятомъ и десятомъ стольтіяхъ слились въ одинъ могущественный народъ, который назывался Русскимъ. Другія племена Славянскія, подвигавшіяся на Западъ, раздробились на медкія княжества; пныя изъ нихъ втвенились въ самое сердце Германіи, но встрътившись съ силою оружія Карла Великаго, а потомъ императора Оттона, не только были побъждены, но и вошли въ составъ народовъ Германскихъ. Между сими западными и съверо-восточными Славянами образовалось не весьма обширное государство и отъ тъхъ и отъ другихъ начало отдъльно существовать. Поляки, не смотря на слабость силъ своихъ, какъ всъ единоплеменные имъ народы, властолюбивые, храбрые, даже дерзкіе, не хотъли признать передъ собою первенства безконечной, бездонной Россіи и не устрашились вступить въ опасное для нихъ соперничество. Ръдко побъдители, часто, весьма часто побъждаемые, они избъгнули завоеванія, благодаря кровавымъ междоусобіямъ князей, следствіямъ пагубной удельной системы; но еще болье они симъ были обязаны для самихъ Русскихъ непонятному, тайному влеченію на Югь, куда стремились они за славою, за золотомъ и гдъ обръли они лучшее сокровище: сохранившій ихъ въ бъдствіяхъ спасительный світъ христіанской въры.

Симъ свътомъ озарились Русскіе и Поляки почти въ одно и тоже время; но первые приняли Греко-восточную въру, послъдніе Латинскую. Несогласія двухъ церквей умножили несогласія двухъ народовъ; они приняли направленія совсьмъ противоположныя, и препятствія къ ихъ соединенію сдълались неодолимы. Когда внезапно гнъвъ Божій наложиль на Русскій народъ ярмо Татарское, тогда Польша начала добровольно налагать на себя иго западныхъ народовъ; сосъдство съ Нъмцами, зависимость отъ папы, а болье всего прельщенія Франціп развратили нравы ея жителей, испортили ихъ языкъ и породили безчисленные безпорядки, коихъ она не преставала быть жертвою.

Посреди двухвъковыхъ жестокихъ испытаній, Русскіе сохранили нравы и обычаи предковъ, утвердились въ любви къ отечеству, научились терпънію, не переставали презирать хищныхъ своихъ властителей, гнушаться ихъ върою и, какъ драгоцънный металлъ, вышли чисты изъ горнила, плъна Монгольскаго. А бъдная Польша! Все болъе и болъе предавалась она обычаямъ Запада, принимала къ себъ феодальныя, готическія учрежденія, совствить не сродныя Славянскимъ племенамъ, сначала лишилась Силезіи, а потомъ Нъмецкій орденъ отръзаль ее отъ моря. Скоро, подобно Богеміи, превратилась бы она въ Нъмецкое курфиршество, и существованіс ея, какъ независимаго государства, должно было прекратиться; по брачный союзъ католички Ядвиги съ язычникомъ Ягелло перемъниль судьбу ея, и варвары. Литовцы дали ей новую жизнь, повыя силы.

Симъ возрождениемъ воспользовался одинъ только духовный Римъ; въ последствии оно сделалось вредно для России, а для Польши было безполезно. Правда, распространивъ въ Литвъ Римско-католическую въру, она взяла въ ней перевъсъ, начала въ ней преобладать и, такъ сказать, всосала ее наконецъ въ себя со всъми ея обширными, блестящими завоеваніями. Но что значить распространеніе предвловъ государства, когда въ немъ теряется духъ народности? Бъдная Польша! Изгнанные отовсюду Жиды стеклись въ нее и обратили ее въ помойную яму Европы. Сін въчные враги рода христіанскаго стали между господами и ихъ вассалами, первымъ облегчили средства къ полученію и умноженію доходовъ и тімъ умножили склонность къ расточительности, последнихъ изнурили до невозможности поборами; развращали и раззоряли тъхъ и другихъ. Бравши все на откупъ, они вездъ истребили вкусь къ домашнему и сельскому хозяйству. Высшіе классы предались отъ того праздности, а бъдный простой народъ доведенъ ими» до безнадежности, до безчувственности, до истуканства, почти до состоянія скотовъ.

Потомъ начали на Польскомъ тронѣ являться Француженки \*). Ихъ вліяніе на судьбу Польши было самое пагубное. Онѣ взялись образовать въ ней прекрасный полъ и совершенно въ томъ успѣли. Жены и дѣвы Славянскія славились дотолѣ своею непорочностію, набожностію, трогательною покорностію ко власти родителей и супружеской; отъ сего тяжкаго ига избавили ихъ Француженки: онѣ сдѣлали болѣе, онѣ научили ихъ распалять страсти въ мущинахъ, возбуждать въ нихъ и месть, и злобу, однимъ словомъ, научили ихъ надъ ними властвовать. Сдѣлавшись честолюбивыми, алчными, ничѣмъ не удержи-

<sup>\*)</sup> Марія де-Гонзагъ де-Ненеръ была замужемъ за послѣднимъ Владисланомъ и потомъ нышла за роднаго брата его, къ тому же кардинала, Яна Казимира, который отрекся отъ духовнаго званія и сдѣлался королемъ. Дѣвица д'Аркіенъ была женою Іоанна Собъскаго. Въ числѣ Польскихъ королевъ не надобно забывать и женоподобнаго Генриха Валуа.

наемыя, ни страхомъ Божінмъ, ни законами человъческими, могли ли Польки не забыть обязанностей супругъ и матерей? Бракъ, ими безпрестанно разрываемый, потерялъ всю святость свою и обратился възаконное наложничество; онъ сами превратились въ очаровательныхъ Цирцей; какая-то волшебная сила заступила въ нихъ мъсто силы небесной, коею прежде они были одарены, и тогда-то въ Польшъ, говоря словами незабвеннаго, въчно-милаго поэта нашего, прекрасный полъ

.... утратиль навсегда Стройность робкую движеній, Прелесть изги и стыда.

Но что же дѣлали тогда мущины? Какими глазами смотрѣли они на сей ужасный переворотъ? Ихъ также Француженки увѣрили, что ревность постыдный порокъ, свойственный однимъ только варварамъ, что въ просвѣщенныхъ земляхъ женщины должны быть свободны какъ воздухъ, какъ солнечный свѣтъ, что ими составляются, поддерживаются и украшаются общества, что малѣйшая прихоть ихъ должна быть закономъ для мущинъ и что сіи послѣдніе одними угожденіями могутъ имъ быть любезны. Вотъ наши Поляки принялись посвоему рыцарствовать, пить Венгерское вино изъ женскихъ башмаковъ и отечество свое обратили въ царство женщинъ и пародію Франціи.

Къ умноженію золь и безпорядковъ, нагрянули іезупты и съ извъстною ихъ хитростію овладъли умами. На праздность, расточительность, тщеславіе, легкомысліе Поляковъ смотръли они списходительнымъ окомъ; ничего отъ нихъ не требовали, кромъ слѣпаго повиновенія Римской власти; главный догматъ ихъ, что нѣтъ преступленія, которос бы не могло быть отпущено католику, и нѣтъ добродѣтельной жизни, которая бы могла спасти еретика, сдѣлалъ богатыхъ Поляковъ совершенно необузданными. Я не хочу входить въ разсмотрѣніе чудовищнаго образованія Польши, королевства и республики въ одно время, и многихъ другихъ разрушительныхъ причинъ, но скажу только: могло ли ожидать славной будущности государство, коимъ управляли женщины, іезуиты и Жиды, то-есть, страсти, обманъ и корысть? Горьки были для Польши плоды Европейскаго образованія!

Когда всё язвы сіи не глубоко еще проникли въ цёлый составъ Польши, она встрётилась опять съ сестрой своею, сосёдкой-соперницей. Но она предстала ей не въ прежнемъ уже видё малолюднаго княжества, хранимаго только одною отвагою своихъ жителей; она явилась ей могущею, грозною, обогащенною ея же безчисленными потерями. Поюнъвшая же, изъ пепла, какъ фениксъ, возникшая Россія была также сильна своею новою молодостію и въ тоже время опытомъ,

плодомъ двухъ-въковыхъ протекшихъ бъдствій; была сильна одиновластіемъ царей, единомысліемъ народа. На ней еще видны были слъды тяженхъ оковъ, которыя недавно она сбросила и истоптала; но самый видъ заживающихъ ранъ, самое воспоминаніе о Татарахъ, еще болъе воспламеняли ее противъ Литвы (ибо имя Польши было ею уже давно забыто).

Началась семейная распря, народная онванда, упорная, лютая борьба, изрёдка прерываемая перемиріями. Въ семъ кровавомъ процессё одинъ Богъ былъ судьею; Европа въ наши дёла не мёшалась, и сей Высшій Судія постоянно, многократно рёшалъ въ пользу варварства противъ полупросвещенія. Нынѣ, послѣ троекратнаго, въ глазахъ нашихъ совершившагося покоренія, Поляки подаютъ на аппеляцію въ Парижъ. О какъ жалки они! Судей, коихъ участь мы недавно сами рёшили, не должно намъ страшиться.

По прежде чъмъ Польша перестала существовать, увы что сталось съ самой Россіей! Высшіе слои общества потеряли въ ней совершенно народную физіономію. Сначала противъ воли, потомъ все болъе и болъе увлекаемые, мы наконецъ съ остервенъніемъ устремидось на Западъ, будто бы за познаніями, а въ самомъдъль за всеми утонченностями роскоши и порока. Самодержавіе, которому благоразуміе повельвало осторожно знакомить насъ съ Европой и ея просвъщеніемъ, потащило насъ на сей опасный путь и въ ослъпленіи свочасто требуеть оть насъ невозможнаго, любви къ виъстъ съ пристрастіемъ къ иноземному, и такимъ образомъ ставить себя въ безпрестанное съ собою противоръчіе. Насъ ни мало не ужасаетъ примъръ Польши, Милосердое къ намъ Небо между Европой и Россіей поставило ее какъ строгій спасительный урокъ; но мы не внемлемъ ему, и горе намъ! Позволено ли будетъ, говоря о столь важномъ предметь, сдълать сравнение не совсъмъ важности его приличное? Мнъ все кажется, что судьба поступаеть съ нами и съ Поляками какъ иной господинъ, въ устрашение барскаго сынка своего, безъ милосердія наказываеть холопскаго мальчика: судьба съкла и съчеть еще Польшу, а барченовъ-Россія на то глядить, и все шалить, все проказничаетъ и если не уймется, то рано или поздно сломитъ себъ шею.

Коль скоро дёло коснется до Польши и до Русскаго европіанизма, то кровь бросается мий въ голову, мысли во множестві начинають въ ней тісниться, и я ділаюсь плодовить, коть и десятой доли ихъ не въ состояніи выразить. Такимъ образомъ, желая изобразить характеръ Поляковъ, я заговорился о политическомъ состояніи прежней Польши; но имъ же и можно объяснить пороки, въ коихъ обвиняють ея жителей. Ни одно государство въ мірів не имъло столь бурной жизни:

Славянская природа въ немъ спорила съ Европейскими навыками, западная церковь съ восточною; въ немъ можно было пайдти все что вольность имъетъ необузданнаго и все, что рабство имъетъ унизительнаго; все это пріучило Поляковъ къ сильнымъ ощущеніямъ, и все являлось въ нихъ въ преувеличенномъ видь, и гордость, и уничижение. Мужикь, который попадаль въ шляхтичн, почиталь высокомфрів обязаиностію своего новаго званія, и въ тоже время, по старой привычкъ, не переставалъ падать до ногъ и цъловать «ренки пански» у тъхъ, коихъ считалъ выше себя. За то мы называемъ ихъ спъсивыми подлецами. Кто гордь и подлъ, тотъ обывновенно бываетъ трусъ; а можно ли этимъ упрекнуть Поляковъ? Изъ множества словъ Латинскихъ, вкравшихся въ Польскій языкъ, ни одно такъ не ласкаетъ слуха ихъ, какъ гоноръ. Впрочемъ, «падамъ до ногъ» въ разговоръ тоже самое, что покорнъйшій слуга въ письмъ, —одна учтивость. Весьма безтолково называемъ ихъ также безмозглыми. Когда страсти не заглутали разсудокъ? Еслибъ отъ сильнаго ихъ волненія онъ и помрачился у Поляковъ, то у нихъ всегда сохранится необыкновенная живость ума и воображенія. Въ въкъ философіи и либерализма, всъми обманутые, встми обиженные, раздъленные и перераздъляемые своими и чужими, то возносимые до чрезмърности незаслуженными похвалами, то унижаемые столь же незаслуженнымъ презръніемъ, всъ понятія шхъ о ихъ правахъ и обязанностяхъ, о настоящей ихъ пользъ, о истинномъ патріотизм'є смітались и перепутались; въ нихъ осталось одно чувство и чувство прекрасное: ойчизна имъ милъе всего на свътъ.

Я не думаль быть защитникомъ Поляковъ, тёмъ болѣе что имѣю много причинъ негодовать на нихъ, но я люблю истину и вспомнилъ Поляковъ моей молодости. Вѣковая ихъ вражда тогда погасла въ изумленіи предъ побѣдившимъ ихъ дивнымъ геніемъ Екатерины; ея народъ раздѣлилъ съ нею невольное ихъ уваженіе; но когда потомъ увидѣли они своихъ завоевателей на колѣняхъ въ грязи передъ тѣми, коихъ почитали своими друзьями и наставниками, то удивленіе прошло, и прежде чѣмъ они стали насъ вновь ненавидѣть, уже научились они насъ презирать.

Итакъ въ царствованіе Павла Поляки еще не смъли ничего затъвать; напротивъ, они старались привыкать къ своему новому положенію и въ томъ совершенно успъвали. Общее горе, общія опасенія сблизили всъхъ, даже личныхъ непріятелей. Въ западныхъ губерніяхъ императоръ продолжалъ во множествъ раздавать деревни Русскимъ генераламъ и министрамъ, губернаторскія и другія мъста въ нихъ попрежнему наполнялись одними Русскими; если въ Кіевъ увеличилось число Поляковъ, за то и Русскіе безпрестанно размножались въ дру-

гихъ городахъ вновь пріобрътеннаго края. По крайней мъръ съ этой стороны твореніе Екатерины еще не начинало разрушаться, ея духомъ еще исполнена была Россія, и государственныя лица, совътники царскіе въ дълахъ политическихъ, все еще шли путемъ, ею начертаннымъ.

### XII.

На преобразованіе войска было обращено, главивищее вниманіе императора. Подобно отцу, онъ быль страстень къ фронту и всегда восхищался порядкомъ и устройствомъ, кои видъль въ Прусской армін. Въ послъднее время Екатерины дисциплина дъйствительно нъсколько ослабъла въ нашемъ войскъ, но ее можно было возстановить менъе крутыми средствами; я даже не знаю, необходима ли она столько для Русскихъ воиновъ, сколько для Нъмцовъ.

Названія армій, корпусовъ и бригадъ не существовали первые два года при Павлѣ Первомъ. Была одна только армія безъ главно-командующаго, раздѣленная на двѣнадцать дивизій, и каждая изъ нихъ имѣла по два инспектора, одного по пѣхотѣ и артилеріи, а другаго—по кавалеріи. Такимъ образомъ генералы остались бы безъ занятія, еслибы каждому изъ нихъ не дано было по полку съ названіемъ шефа. Все это я очень помню, ибо жилъ тогда въ крѣпости и мечталь только о военной службѣ.

Нзъ инвалидныхъ, болѣе чѣмъ гарнизонныхъ, Кіевскихъ батальоновъ, велѣно вдругъ составить гарнизонный полкъ, совсѣмъ на полевой ногѣ. Всѣ старые изувѣченные солдаты отосланы въ инвалидныя команды и замѣнены новонабранными рекрутами. Отецъ мой, который былъ шефомъ этого полка и который долженъ былъ отвыкнуть отъ фронтовой службы, но который нѣкогда былъ кадетскимъ офицеромъ Петра III, вспомнилъ молодость и сдѣлалъ чудеса. Несмотря даже на недостатокъ въ хорошихъ офицерахъ, черезъ три мѣсяця полкъ его ни въ чемъ не уступалъ лучшимъ старымъ линейнымъ полкамъ. Это было доведено до свѣдѣнія императора, и онъ не замедлилъ наградить его чиномъ генералъ-лейтенанта, который, впрочемъ, ему слѣдовалъ и по старшинству.

Чтобъ удостовъриться въ успъхахъ предпринятаго имъ военнаго преобразованія, сверхъ инспекторовъ, находившихся при каждой дивизіи, Павелъ Первый разсылалъ еще инспектовать полки приближенныхъ своихъ, такъ-называемыхъ Гатчинскихъ офицеровъ, пережалованныхъ имъ въ генералы и полковники. Это были по большей части люди грубые, совсъмъ необразованные, соръ нашей арміи: выгнанные изъ полковъ за дурное поведеніе, пьянство или трусость, эти люди

гатчинцы. 91

находили убъжнице въ Гатчинскихъ баталіонахъ и тамъ, добровольно обратясь въ машины, безъ всякаго неудовольствія перевосили всякій день оть наследника брань, а можеть быть, иногда и побои. Между сими подлыми людьми были и чрезвычайно злые. Изъ Гатчинскихъ болоть своихъ они смотрели съ завистые на счастливцевъ, кои смедо и гордо или по дорогв почестей. Когда, наконецъ, счастіе имъ также улыбнулось, они закипъли местію: разътзжая по полкамъ, вездт некали жертвъ, дълали пепріятности всемъ, кто отличался богатствомъ, пріятною наружностію или воспитаніемъ, а потомъ на нихъдоносили. Изъ сихъ злодъевъ болъе всъхъ былъ извъстепъ своею лютостію одинъ бъглый Прусскій гусаръ, именемъ Линденеръ, котораго Навель произвель въ генералы. Въ кавалерійскихъ полкахъ долго помиили его имя; онъ сотнями считалъ людей, коихъ удалось ему погубить; наковецъ дошло до того, что, несмотря на покровительство императора, преследуемый общею пенавистію, онъ долженъ быль оставить службу и куда-то скрылся. У насъ былъ свой терроризмъ.

Войска, въ Кіевской губерніи расположенныя, были счастливье другихъ. Узнали, что прівхаль изъ Петербурга генераль адьютантъ Баратынскій \*), о которомь дотоль не слыхивали. Вст вздрогнули, вст ожидали видьть людовда; тымъ пріятные вст были изумлены, когда узнали сего почтеннаго, тогда еще довольно молодаго человька, благонамъреннаго, ласковаго, съ столь же пріятными формами лица, какъ и обхожденія. Казалось, онъ прівхаль не столько осматривать полки, сколько учить ихъ по новому уставу, и онъ дълаль сіе съ чрезвычайнымъ усердіемъ, съ неимовърнымъ терптніемъ, какъ будто обязанный наравнъ съ ихъ пачальниками отвъчать за ихъ исправность. Онъ охотно разговариваль о своемъ государъ и благодътель, увъряя всталь въ извъстной ему доброть его сердца, старалсь всталь успоконть на счеть ужасовъ его гнтва и чуть-чуть было не заставиль полюбить его.

Мъсяца черезъ три прівхаль инспекторъ, другой Гатчинецъ, молодой Измайловскій полковникъ Малютинъ: новый страхъ, новое успокоеніе. Этотъ Малютинъ былъ добрый малый, гуляка, великій другъ роскоши и всякихъ увеселеній, который имълъ особенное искусство придавать щеголеватость даже безобразному тогдашнему военному костюму. Но это въ немъ было не главное: въ фронтовомъ дълъ былъ онъ величайшій мастеръ; за то все ему прощалось, даже страсть его

<sup>\*)</sup> Отецъ извъстнаго поэта Баратынскаго. Опъ не долго оставался въ милости; вскоръ узнали въ Кієвъ съ прискорбіемъ, что онъ отставленъ отъ службы и едва ла це сосланъ въ деревню.

къ щегольству, порокъ непростительный въ глазахъ Павла Перваго, такъ какъ цинизмъ казался ему почти добродътелью.

Въ числъ полковъ, коимъ въ Кіевъ Малютинъ дъдалъ смотръ, былъ также и Кіевскій гренадерскій. Его шефомъ былъ тогда знаменитый графъ Ферзенъ, побъдитель Косцюшки, Нъмецъ, какихъ давай Богъ болье Русскимъ. Опъ не скрывалъ, сколь тяжко ему поникнуть либровой главой почти передъ мальчикомъ; очень умно и въжливо сказалъ онъ это ему самому; но Малютинъ не былъ, видно, потомокъ Малюты Скуратова, а если и былъ, то не походилъ на своего предка, ибо съ благоговънемъ и стыдомъ принялъ рапортъ отъ Ферзена.

Послѣ такого герои, отцу моему уже не стыдно было представить новый полкъ свой на смотръ г. Малютину. Мнѣ въ первый разъ случилось туть увидѣть покойнаго отца передъ фронтомъ. Я не могъ имъ налюбоваться. Ему было тогда около шестидесяти лѣтъ, но всѣмъ кто тутъ былъ показался онъ двадцатью годами моложе. Самъ Малютинъ удостоилъ его величайшихъ похвалъ.

Мимоходомъ сказалъ я нъсколько словъ о графъ Ферзенъ. Я никакъ не могу симъ ограничиться; ибо сей человъкъ, коего именемъ украшаются наши военныя летописи, быль частымь посетителемь нашего дома, и мив не ръдко удавалось слышать любопытный его разговоръ. Онъ былъ тщедушенъ, роста небольшаго, имълъ носъ длинный, щеки впалыя, лицо бледное; голось его быль тихъ, и наружность всегда спокойна, даже тогда какъ говорилъ онъ съ жаромъ; только одни глази его разгорались огнемъ ума и чувства. Воинъ Екатерины, онъ, подобно ей, всеми силами пламенной души своей, прилъпился къ нашему великому отечеству и служилъ ему не какъ наемникъ, а какъ преданнъйшій сынъ. Германія сдълалась ему вовсе чуждою; несправедливость ея сыновъ противъ народа, его благороднымъ сердцемъ избраннаго, противъ земли, подательницы побъдъ и славы, его жестоко оскорбляла. Когда соотечественники его сдълались образцами для нашего войска, онъ не скрывалъ намъренія оставить службу, прибавляя, что если возгорится у насъ война съ Пруссіей, либо съ Австріей, то онъ опять готовъ вступить въ нее, хотя бы простымъ рядовымъ.

Домашийя несогласія давно разлучили его съ женой, и единственнаго сына своего онъ видъль только въ колыбели. Этотъ сынъ, молоденькій мальчикъ, вызванный имъ изъ Лифляндіи, къ горю его, прівхаль въ Кіевъ. «Посудите», говорилъ Ферзенъ отцу моему, «каково мнъ глядъть на него? И глупъ, и ни слова не знаетъ по-русски». А между тъмъ ни одинъ портретъ, ни одна статуя ни могли быть такъ схожи съ подлинникомъ какъ отецъ съ сыномъ: послъдній былъ совершенно старикъ Ферзенъ, помолодъвшій и не одушевленный.

Примъчательно, что при Екатеринъ всъ Нъмцы, служившіе въ нашей арміи, двлались наконецъ Русскими. Взаимная ихъ непависть съ пами, возбужденная при Анив Іоапновив, не совстмъ потухла еще при Елисаветъ Петровнъ и на минуту онять было пробудилась при Петръ III, но искусствомъ Екатерины совершенно погашена. При ней одинъ Нъмецкій генералъ обрекъ себя на върную ногибель, чтобы цвною ея купить для Россіи побъду, которую онъ не долженъ быль раздълять: Вейсманъ быль Русскимъ Леонидомъ, какъ образовавнійся при ней Варклай быль после Русскимь Эпаминопдомъ. Нельзя винить Нъмцевъ, если въ послъдующія царствованія опи начали отділяться оть насъ, составлять между собою какое-то братство и обратились наконецъ въ status in statu. Безпрестанно оказываемое предпочтение Ливоискому дворянству передъ кореными жителями Россіи должно было возгордить его и озлобить последнихъ. Веселая безпечность Русская метить покамъсть Нъмцамъ одними эпиграммами, точно такъ какъ праотцы наши злились тайкомъ и подтрунивали надъ Татарами. Если ничто не перемънится, то рано или поздно должно ожидать ужасныхъ послъдствій для нихъ или для насъ; лучше бы, кажется, примиреніемъ стараться предупредить ихъ.

Мнъ необходимо говорить теперь о вельможъ, въ 1797 году начальствовавшемъ въ Кіевъ. Его пребываніе въ семъ городъ имъло большое вліяніе на судьбу нъкоторыхъ члеповъ моего семейства и на мою собственную. Въ предыдущей главъ, кажется, упомянулъ уже я о графъ Иванъ Петровичъ Салтыковъ. Въ немъ можно было видъть типъ стариннаго барства, но уже привыкшаго къ Европейскому образу жизни; онъ любилъ жить не столько прихотливо какъ широко, имълъ многочисленную, но хорошо одътую прислугу, дорогіе экипажи, красивыхъ лошадей, блестящую сбрую; если не всякій, то по крайней мъръ весьма многіе имъли право ежедневно садиться за его обильный и вкусный столъ. Въ обхождении его, весьма простомъ, былъ всегда замътенъ навыкъ первенства и начальства; вообще онъ былъ ума не высокаго, однакоже не безъ способностей и сметливости; онъ не чуждъ быль даже хитрости, но она въ немъ такъ перемъщана была съ добродушіемъ, что его же за то хвалили. Какъ воинъ, онъ болье быль извъстенъ храбростію, чъмъ искусствомъ.

Семейство его находилось въ Петербургъ. Кто въ званіи генераль-губернатора не любить одиночества, тоть чувствовать его не будеть: къ графу Салтыкову каждый вечеръ собирались на бостонь, иногда даже и дамы. Но для перемъны любиль онъ разъ или два въ недълю проводить вечера у насъ, и обыкновенно въ сопровожденіи Алексъева, любимъйшаго изъ своихъ адъютантовъ.

Необыкновенная привязанность графа Ивана Петровича къ это м молодому человъку, носящему прозваніе, которое могъ всякій принять, и котораго, сверхъ того, звали еще Ильей Ивановичемъ, заставляла думать, что онъ его побочный сынъ. Но онъ былъ просто небогатый дворянинъ Московской губерніи, рано лишившійся отца, и по симъ двумъ причинамъ не получивъ никакого образованія, еще въ дътствъ былъ отданъ въ военную службу. Графъ Салтыковъ, который прежде командовалъ конною гвардіей, увидълъ у себя на ординарцахъ хорошенькаго, живаго, проворнаго мальчика, у котораго любовь и усердіе къ начальству и службъ были написаны на лицъ, велълъ чаще его наряжать, полюбилъ его и наконецъ оставилъ при себъ.

У этого Алекствева была самая счастливая физіономія, самый счастливый характеръ; я не зналъ почти людей, которые бы его не любили и ни одного, котораго бы онъ не любилъ. Апатія равнодушныхъ людей спасаетъ ихъ отъ враговъ, они обыкновенно ихъ не имъютъ, но за то не имъютъ и друзей; Алекствевъ же былъ исполненъ отня и былъ веселый другъ вселенной. Случалось, иногда онъ вскинитъ, но тотчасъ же и простынетъ; съ нимъ бывали часто минуты гнъва, но часовъ досады онъ не знавалъ. Его филантропія не была дъйствіемъ разсудка, слъдствіемъ правилъ (гдъ было ему взять ихъ?), но горячее, врожденное сердечное чувство, коего притягательная сила дъйствовала на все его окружавшее. Это былъ геній доброты. Что дълать, если другаго генія въ немъ было?

Умному отцу моему и умной сестръ Натальъ съ самаго начала полюбилось въ немъ что-то такое, что лучше богатства, ума и знатности: прекрасная душа въ стройномъ твлъ, которая отражалась на свъжемъ какъ утро, румяномъ, красивомъ лицъ. Онъ влюбился въ сестру мою и, видно, очень страстно, потому что обыкновенно-смълый, онъ сдълался робокъ и долго не ръшался открыться. Дочери знають только что любить; а матери, забывая, что сами тоже дёлали, гордясь красотою и достоинствами дочерей, болье чымь цынили собственныя, всегда бываютъ разборчивы. Наша мать, которая въ целой Россін не видъла столь завиднаго жениха, котораго бы, по ея митнію, любимая дочь ея не была достойна, разумъется, обидълась предложеніемъ двадцати-пяти-льтняго адъютанта, майора, у котораго всего только было 40 душъ. Но всв его любили, всв были въ заговоръ противъ нея; самъ старый фельдмаршалъ принялся сватать; какъ человъкъ придворный, не поскупился на убъжденія, на объщанія, и она почти противъ воли принуждена была, наконецъ, дать свое согласіе.

Въ нашемъ семействъ было одно маленькое существо, которому бракъ сей не правился еще болъе чъмъ матери моей: это былъ я.

Свободное обхождение съ сестрой моей мущины, который накапунъ еще былъ намъ постороннимъ, мнъ казалось верхомъ неблагопристойности, которан должна была стыдомъ покрыть сестру и всъхъ ся родныхъ. Я сказалъ уже, что любилъ се, и въ тайной досадъ моей было много ревности. Миъ трудно было привыкнуть къ мысли, что она перестанетъ носить одно со мною фамильное имя.

Не проило мъсяца послъ сговора, который былъ 14-го Октября 1797 года, какъ графъ Салтыковъ получилъ извъстіе, что опъ переведенъ военнымъ губернаторомъ въ Москву. Сіс извъстіе, возвъщающее отцу моему разлуку съ дочерью, его опечалило, но матери моей подало надежду, что скорый отъвздъ Алексъева, а потомъ продолжительное отсутствіе, отдалятъ не совсъмъ пріятный для нея бракъ, а можетъ-быть и не дадутъ ему состояться. Напрасно: графъ Салтыковъ, который тогда пользовался особою довъренностію царя и вслъдствіе ея большими правами, увзжая объявилъ, что опъ адъютанта своего оставляетъ въ Кіевъ на неопредъленное время.

Итакъ двойное горе: надобно было приготовляться въ одно время и къ свадьбъ, и къ разлукъ. Среди сихъ приготовленій, отцу моему пришло на мысль отправить меня съ зятемъ и сестрой, коей попеченіямъ, несмотря на ея молодость, можно было поручить меня съ полною довъренностію. Около года у меня не было учителя: послъ отъвада г. Мута, старались безуспъшно прінскать кого-инбудь на его мъсто, и я жилъ въ праздности, пагубной для столь нъжнаго возраста. У меня была особливая комната, и при мнъ находились изъ кръпостныхъ людей пьяный дядька Быковъ для присмотра за мною, и шаловливый мальчикъ для прислуги. Первый обыкновенно напивался тайкомъ, только не отъ меня; а я старался скрывать его порокъ, сколько изъ состраданія къ нему, столько изъ опасенія, что заступившій его мъсто будетъ мнъ менъе потворствовать; паконецъ, однакоже, его наказали и прогнали.

Къ счастію, я страстно любилъ читать, и мит открыта была маленькая библіотека отца моего, вся состоявшая изъ Нтмецкихъ кингъ; я зналъ хорошо по-нтмецки и нтобилъ и путешествія, исторію и географію, описанія земель и происшествій; Шрёкка и Бюшинга зналъ я почти наизусть, также и басни Геллерта, хотя не любилъ тогда поззію; но за то какой же Геллертъ поэтъ? — Въ такомъ положеніи мит оставаться было невозможно; что бы изъ меня вышло? Дтло ртшено, чтобы воспользоваться удобнымъ случаемъ и везти меня доучиваться въ Москву.

Послъ отъвзда графа Салтыкова, отецъ мой около мъсяца исправляль должность военнаго губернатора, до прибытія вновь назначеннаго въ сію должоость генерала Розенберга. Когда новый начальникъ прівдеть въ провинцію, то первое дело ея жителей сравнивать его съ предмъстникомъ: по склонности людей къ перемънъ, сравненія сіи бывають редко вы пользу оставляющаго место. Сіе, однакоже, случилось въ Кіевъ, когда увидъли Розенберга. Какой контрастъ! Старый Нъмецъ, который столицу видълъ только въ первой молодости, который болье двадцати льтъ жилъ въ забыты и чемъ-то командоваль, то на Кавказь, то въ Крыму, человъкъ весьма небогатый, а еще болье разчетливый, чтобы не сказать скупой, невзначай, какъ часто бывало въ то время, попалъ по старшинству на мъсто знатнаго Русскаго барина, жившаго пышно, всемъ милостиво улыбавшагося. Розенбергъ никогда не улыбался, а былъ однакоже, вечельчакъ, то что Намцы называють «брудерь люстихь», и безпрестанно любиль пошучивать; но извъстно, что веселость Нъмца всегда тяжела и несообщительна и веселить его только самого. То ли дело Французы!

Этотъ г. Розенбергъ былъ великій чудакъ; онъ никогда не хотълъ жениться, а до того любилъ женскій полъ, что дъвки у него подавали чай и даже, говорятъ, служили за столомъ, что, впрочемъ, въ Кіевъ бывало не часто; ибо признавъ отца моего за земляка, онъ въ домъ у насъ почти поселился и всякій день объдалъ. Онъ у себя дома не выпускалъ трубки изо рта, а какъ при дамахъ тогда въжливость дълать сего не позволяла, то отъ насъ, кажется, вздилъ онъ домой только покурить. Въ царскіе дни, всъ объденные столы, долженъ былъ, какъ говорилось тогда, справлять отецъ мой, любезный ландманъ (землякъ): это было гораздо экономите для г. Розенберга. Когда насъ съ сестрой уже не было въ Кіевъ, прітхали туда принцъ Конде съ герцогомъ Ангіенскимъ и со встиъ своимъ главнымъ штабомъ и прожили тамъ три дня; показывая отвращеніе отъ Французовъ и извиняясь незнаніемъ Французскаго языка, Розенбергъ предоставилъ отцу моему заниматься ими и ихъ угощать \*).

Приближались для меня дни радости и дни печали: первое путешествіе и первая разлука съ семействомъ. Что касается до свадьбы сестры моей, то я съ чувствомъ дѣтскаго удовольствія приготовлялся держать падъ нею вѣнецъ, такъ какъ старшій братъ мой назначенъ былъ въ шаферы къ жениху. Но и въ семъ утѣшеніи мнѣ было отка-

<sup>\*)</sup> Странная была участь геверала Розенберга. До шестидесяти пяти лътъ, никогда не оставляя военной службы, онъ не видалъ войны. Въ первый разъ увидълъ онъ непрінтельскій огонь въ Италіянскую компавію 1799 года; хладнокровнымъ мужествомъ и знаніемъ военнаго дъла заставилъ онъ Суворова жальть, что не ранъе былъ употребленъ

зано: на бъду мою, въ самый день свадьбы прівхаль средній брать изъ Петербурга, куда опъ отъ полку быль посылань для паученія каналерійской службъ. Итакъ я должень быль удовольствоваться послъднею ролью, то-есть пести только образъ.

Кстати о братьяхь: и было и позабыль сказать, что въ последніе мѣсяцы царствованія Екатерины, за какіе то подвиги при усмиреніи какихъ-то мятежниковъ въ западныхъ губерніяхъ, произвели ихъ въ майоры, тогда какъ у старшаго еще не было и пуху на подбородкъ. Такъ какъ при Павлъ нельзя было часто отлучаться оть полку, а родители наши желали имъть при себъ котораго нибудь изъ сыновей, то и выпросили они, чтобы старшаго, любимъйшаго, будто бы по неспособности къ кавалеріи, перевели въ пѣхоту, изъ Нѣжинскаго карабинернаго (тогда уже кирасирскаго) въ Кіевскій гренадерскій полкь, который тогда квартироваль въ самомъ Кіевъ.

Свадьбу сыграли мы 20-го Января 1798 года, а въ путь отправились 16-го Февраля. Въ слъдующей главъ вступаю я въ новый міръ и повлеку въ него за собою читателя, если овъ не остановится, наскучивъ мелочными моими разсказами.

#### XIII.

Есть чувствованія, которыя не только другимъ, но и самому себъ объяснить весьма трудно. Первый разъ въ жизни покидаль я все родимое, все миъ любезное, священный Кіевъ и благословенное семейство, въ которомъ я родился. Какъ будто нарочно, все сдълалось передъ отъвздомъ ко мнв ласковъе, самъ отецъ мой мнв началъ улыбаться; даже дворовые люди наши и женщины находили сказать мить что-нибудь необыкновенно-нъжное. Безпрестанно быль я въ горестномъ волненіи, и слезы нер'вдко навертывались на глазахъ моихъ, но въ тоже время сердце было наполнено неописаннымъ восторгомъ. Какъ часто изъ окошекъ своихъ, любопытнымъ, жаднымъ взоромъ глядълъ я на Задивпровье, на этотъ густой, темный боръ, для меня заповъдной, какъ будто заколдованный, который сколько разъ уже то зеленълъ, то чернълъ въ глазахъ моихъ. Никогда еще не ступалъ я въ него ногой; теперь проникну въ глубпну его; что я говорю? Онъ только занавъсь, скрывающая отъ меня незнакомый мнъ міръ: его увижу я, его узнаю. Голова моя была полна слышанными разсказами про Москву бълокаменную, про ея обширность, ея велельпіе, ея сорокъ-сороковъ церквей. Въ семъ расположении духа, съ печалию и радостию вивств, вывхаль я изъ Кіева.

Въ трехъ кибиткахъ быстро мчались мы по снѣжной дорогѣ. Единообразіе зимняго пути меня скоро утомило. Февральское солнце, которое въ Малороссіи грѣетъ сильнѣе и свѣтитъ ярче, чѣмъ на Сѣверѣ, и снѣгъ, который отъ него блисталъ и таялъ, днемъ еще коекакъ развеселяли мои мысли; но какъ пришла ночь, я почувствовалъ тоску необычайную. Даромъ что я былъ съ сестрой и зятемъ, и что старшій братъ провожалъ насъ до перваго маленькаго города Козельца, мнѣ вдругъ показалось, что я совсѣмъ осиротѣлъ: сидя одивъ въ кибиткѣ, въ потьмахъ, я не могъ заснуть и заливался слезами. Такъ прошелъ первый день; слѣдующіе были не забавнѣе.

Мит стало еще грустите, когда, вътхавъ въ Орловскую губернію, въ цервый разъ увидтя я себя въ черной закопченой избъ, куда спаслись мы отъ мятели и гдт долженъ былъ я ночевать между телятами и поросятами: изитженному мальчику, каковымъ былъ я тогда, это показалось верхомъ злополучія.

Въ то время между Малороссійскими деревнями и мъстечками и Малороссійскими городами не было замѣтно почти никакой разницы. Въ тѣхъ и въ другихъ встрѣчались, почти одинаковой величины, чистенькія мазанки, съ чистыми окнами, которыя ежемѣсячно бѣлились свнутри и снаружи. Всѣ онѣ между собою, равно какъ и отъ улицы, отдѣлялись садиками, коихъ высокія деревья осѣняли ихъ кровли, что нѣкоторымъ изъ деревень давало видъ пріятныхъ рощей, въ коихъ бѣлѣлись разсѣянные сельскіе домики. Все показывало, что тутъ живетъ народъ, который столь же мало знакомъ съ роскошью, какъ и съ нищетой; общество, коего члены были всѣ равны между собою и отличались однѣми заслугами, оказанными войску, и почестями, личною храбростію или личными достоинствами пріобрѣтенными. И потому-то образъ жизни помѣщиковъ столь же мало разнился тогда отъ быта крестьянскаго, какъ видъ городовъ отъ наружности селеній.

Но коль скоро перевдень за Глуховъ, картива совсвиъ перемвняется: бъдность и нечистота деревенскихъ хижинъ, особенно же въ господскихъ имъніяхъ, поражаетъ своею противоположностью съ прочностію строеній городскихъ. Когда увидълъ я первыя Великороссійскія деревни, то полагалъ, что города немного развъ лучше, и оттого не весьма красивый Съвскъ изумилъ меня своими каменными палатами. Вслъдъ за тъмъ Орелъ и, наконецъ, Тула показались мнъ столицами.

Москва произвела на меня то действіе, которое обыкновенно производять большія столицы на провинціаловь, никогда ихъ не видавшихъ, старыхъ ли или малыхъ: я былъ еще боле оглушенъ ея шумомъ, чёмъ удивленъ огромностію ея зданій. По набожности сестры моей, мы отъ заставы отправились прямо къ Воскресенскимъ воротамъ помолиться Инерской Богоматери; вокругъ часовни, гдв поставленъ ен образъ, въ двухъ узкихъ отверстихъ, ведущихъ къ Кремлю, безпрестанно кипитъ народъ, ломятся экппажи. Во время молебна миъ все казалось, что подлъ насъ идутъ на приступъ.

Квартира, которую дали зятю моему въ казенномъ домѣ, называемомъ Тверскимъ, или Чернышовскимъ, или домомъ главнокомандующаго, была просторна, довольно красива, а миѣ показалась даже великолѣнна. Мы занимали комнатъ двъпадцать въ одномъ изъ загнутыхъ флигелей внутри двора сказаннаго дома. Изъ окошекъ были видиы только высокія палаты, въ коихъ жилъ начальникъ Москвы и зятя моего и предъ коимъ нашъ флигель казался на колѣняхъ, да еще не весьма общирный дворъ, съ утра до вечера наполненный каретами, въ коихъ прівзжали не къ намъ съ посъщеніями, а съ поклоненіемъ къ фельдмаршалу и женъ его.

Сестръ моей нужно было ивсколько дней, чтобъ обмундироваться по модъ и приготовиться предстать предъ графиней Салтыковой, коей надменностію всіхъ пугали. Обрядъ сей совершился не совсімъ къ ся удовольствію. Потомъ пустилась она развозить рекомендательныя письма, данныя ей отъ родителей, и имъла причины быть болъе довольна сдъланными ей пріемами. Двъ статсъ-дамы, фельдмаршальша графина Каменская и княгиня Долгорукова, жена князя Юрія Владимировича, предмъстника графа Салтыкова, не замедлили сами сдълать ей визиты и осыпали ласками робкую провинціалку. Объ бывали въ Кіевъ и были очень знакомы съ нашею матерью; первая же одинъ разъ провела въ немъ цълое лъто. Другія дамы, менье знатныя, оказали прівзжей еще болъе въжливости; но графиня Салтыкова не обратила ни малъйшаго вниманія на б'єдную сестру мою, никогда къ себ'є не приглашала, дозволяя развъ только по временамъ къ себъ являться. Это было совсемъ неободрительно, это было даже безчеловъчно въ отношени къ молодой женщинъ, которая, по тогдашнимъ понятіямъ, находилась, такъ сказать, при дворъ ен сінтельства.

Сія графиня, Дарья Петровна Салтыкова, была между твив женщина чрезвычайно умная и отмвино добродушная. Наружности своей, отъ природы суровой, старалась она, по примвру Екатерины, придать нвкоторую величественность и твив пугала не коротко ее знавшихь. Она была, двйствительно, самой строгой добродвтели; примвромъ и наставленіями старалась внушить она ее дочерямъ, но была, можеть быть, слишкомъ снисходительна къ единственному сыну и вообще въ постороннихъ расположена была видвть одну только хорошую сторону. Вудучи дочерью графа Чернышова, болве двайщати лвть Русскаго посла въ Лондонъ и Парижъ, она всю первую

молодость проведа за границей и оттого не совсѣмъ свободно объяснялась по-русски, тогда какъ Французскій языкъ не быль еще въ столь общемъ употребленіи, какъ нынъ. Сіе затрудненіе дѣлало ее часто молчаливою съ другими женщинами; но за го она строго соблюдала всѣ формы вѣжливости, всѣмъ безъ изъятія платила визиты, и у себя была внимательною къ каждому, никого не оставляя безъ того, чтобы не сказать нѣсколько словъ.

Отчего же столь почтенная женщина показывала болве чемъ кододность существу, ничъмъ ее не оскорбившему, существу, которое имъло даже нужду въ ея покровительствъ? Это надобно объяснить. Графиня Салтыкова была превыше мужа своего столько же умомъ, сколько правственностью; частыя его невърности, несмотря на преклонныя лёта, не могли отъ нея совершенно укрыться; она никогда не унизилась до ревности, но съ отвращениемъ смотръла на невоздержность супруга. У нея въ домъ находилась тогда одна Француженка, madame Laurent, ловкая, хитрая, довольно пригожая и не старая, въ качествъ болъе собесъдницы чъмъ гувернантки при взрослыхъ ея дочеряхъ; сверхъ того имъла ова особую, секретную должность при самомъ графъ Салтыковъ: она умъла пользоваться въ одно время довфренностію жены и въжностію мужа. Преувеличенныя похвалы графа Салтыкова красотв невъсты любимаго имъ адъютанта возбудили мерзкія подозрънія въ душь Француженки; она поспъшила сообщить ихъ обманутой графинь еще прежде нашего прівзда.

Опасенія госпожи Лоранъ должны были исчезнуть, коль скоро она только увидела сестру мою; порокъ узнаёть тотчасъ добродетель по тайному стыду, который она въ немъ производитъ; но она не вдругъ еще успокоилась. Графъ Салтыковъ поступиль въ семъ случав благоразумно и деликатно: онъ только одинъ разъ, по прівздв ихъ, навъстилъ молодыхъ супруговъ. Можно легко себъ представить весь ужасъ положенія несчастной тогда сестры моей. Дотоль уважаемая, любимая и достойная того и другаго, она вдругъ встръчаетъ забвеніе всякаго приличія въ обхожденіи съ нею жены начальника своего мужа и осуждена жить съ нею въ одномъ домъ. Она не вдругъ могла постигнуть, отчего это происходить; но когда, по инстинкту, коимъ женщины одарены, она вникнула въ причины явнаго презрънія, ей оказываемаго, то содрогнулась отъ пегодованія. Она, которая почиталась въ Кіевъ цвътомъ непорочности, въ первые дни, въ первыя минуты счастливаго нъжнъйшаго союза, подозръвается въ измънъ, и въ какой же измънъ? Осмъливаются считать ее наложницей старика паъ подлыхъ видовъ корыстолюбія. Сей первый, тяжелый кресть, посланный ей въ жизни, понесла она съ терпфніемъ, призвавъ на помощь въру и чувство собственнаго достоинства. На чужой сторонушкъ, съ къмъ было залетной итаниечкъ раздълить жестокую скорбь свою? Кому ее повърить? Людямъ ли, едва знакомымъ, или мужу, который въ объихъ супругахъ видълъ свое провидъніе, но, не смотря на то, въ изступленіи обиженнаго самолюбія, готовъ бы былъ погубить себя дерзостію противъ нихъ? Или малолътнему брату, которому неприлично и опасно было довърять такого рода тайны? Но я часто заставалъ ее въ слезахъ передъ иконами; я одинъ былъ свидътелемъ ея печали, которую болъе всего старалась она скрывать отъ мужа, и я почти угадалъ ея тайну.

Впрочемъ, безразсудныя подозрвнія не выходили изъ твенаго круга, въ которомъ родились, и не долго существовали. Прошель мвсяцъ или два, и графиня Салтыкова приглашеніями, привътами старалась заставить забыть свою первую несправедливость; но оскорбленная сестра моя осталась пепреклониа и долго еще чуждалась ея высокаго общества. Для мужа все это было непонятно; онъ дивился своенравію жены, но пе смъль ее упрекать въ томъ.

Мы жили почти въ совершенномъ уединеніи: сестра рѣдко дѣлала и принимала визиты. Шумъ и блескъ были вокругъ стѣнъ нашяхъ, а внутри царствовали тишина и молчаніе. Я начиналъ сравнивать настоящее положеніе наше съ прошедшимъ... Тяжело вздохнулъ я; мнѣ казалось, что наша доля самая низкая въ мірѣ. Моральная болѣзнь, врожденная, хотя и не наслѣдственная, которую ни религія, ни разсудокъ, ни опытъ доселѣ совершенно излѣчить не могли, жестокое самолюбіе, источникъ немногихъ для меня наслажденій и безчисленныхъ страданій въ жизни, сія болѣзнь въ первый разъ открылась во мнѣ съ нѣкоторою силою; тогда-то заронились мнѣ въ сердце первыя сѣмяна отвращенія отъ аристократіи, впослѣдствіи столь постоянно развивавшіяся.

Въ Кіевъ мечталь я о Москвъ; въ Москвъ только и думаль что о Кіевъ. Но безъ насъ все уже тамъ перемъпилось. Въ Мартъ мъсяцъ генераль Розенбергь переведенъ военнымъ губернаторомъ въ Смоленскъ, а на его мъсто пазначенъ графъ Иванъ Васильевичъ Гудовичъ. Сей послъдній не успълъ еще съ Кавказа прівхать въ Кіевъ, какъ его перевели въ Каменецъ-Подольскъ, а на его мъсто назначили... кто бы могъ ожидать? того самаго князя Дашкова, который жилъ въ Кіевъ брошенный всъми. Онъ находился шефомъ какого-то полка, былъ за чъмъ-то вызванъ въ Петербургъ и тамъ до того полюбился императору, что вдругъ получилъ ленту, чинъ генералъ-лейтенанта и мъсто Кіевскаго военнаго губернатора. Трудно объяснить, что побудило кн. Дашкова говорить царю объ отцъ моемъ? Чувство ли великодушное

или желаніе мести? Мнѣ пріятно думать, что онъ надѣялся доставить ему новое, высшее назначеніе. Онъ съ видомъ откровенности сказаль, что ему совѣстно сдѣлаться начальникомъ заслуженнаго человѣка, который старѣе его въ чинѣ и гораздо старѣе лѣтами. Павелъ Первый не задумался, онъ церемониться не любилъ: вдругъ приказалъ безъ всякой другой причины отца моего отставить отъ службы. Лишить почетнаго, выгоднаго мѣста человѣка, который десять лѣтъ занималъ его съ честію, который въ глазахъ его ничѣмъ не провинился и даже былъ ему угоденъ, ему казалось дѣломъ самымъ обыкновеннымъ, никакая несправедлявость его не устрашала: помазанникъ Божій, онъ твердо вѣровалъ въ свою непогрѣшимость; во всѣхъ жестокихъ проказахъ своихъ видѣлъ онъ волю небесъ.

Будучи въ отставкъ, не имъя болъе средствъ жить въ прежнемъ изобиліи, отецъ мой желаль оставить Кіевъ, куда личный его непріятель прибыль начальникомъ, и отправиться въ Пензу, которую онъ любилъ п куда призывали его хозяйственныя дъла. Къ несчастію, въ послъдній годъ своей службы, онъ увлекся страстію къ строеніямъ и затъялъ огромный домъ, который надъялся или выгодно отдавать внаймы или съ прибылью продать: ему необходимо было его окончить. Князь же Дашковъ, втайнъ торжествуя, желалъ явить умъренность, первый посътилъ отца моего, и потомъ при всякой встръчъ показывалъ видъ, будто ему вездъ уступаетъ мъсто.

Въ Москвъ жилъ я, между тъмъ, въ совершенной праздности и скукъ, не имълъ знакомыхъ, не имълъ книгъ и нетерпъливо ожидалъ минуты, когда отдадутъ меня въ какое-нибудь учебное заведеніе. Но зять мой, по своему пекшійся о моемъ благъ, полагалъ, что для меня будетъ величайшая честь воспитываться вмъстъ съ молодымъ графомъ, сыномъ его начальника: у него шли о томъ негоціаціи, и отъ того медлили ръшить мою участь. Я зналъ о его намъреніи и трепеталъ отъ ужаса сдълаться наперсникомъ Московскаго дофина. Въ Кіевъ естественнымъ образомъ бралъ я верхъ надъ своими маленькими товарищами, въ Москвъ я ожидать сего не смълъ; но все-таки не хотълось же находиться въ свитъ сына, какъ зять мой былъ при особъ отца\*). Въ одномъ равенствъ видълъ я свое спасеніе.

Моего мивнія не спрашивали, и двло было почти полажено. Въ одинъ вечеръ пригласили меня, то-есть призвали, къ знатному моему ровеснику. Я чувствовалъ, что иду на смотръ: Московское житье сдвлало меня робкимъ, заствичивымъ; но отчаяние дало мив силы, и я

<sup>\*)</sup> Кажется, съ этихъ поръ началъ я вездѣ, и особенно въ службѣ, ненавидѣть слово npи и у и всегда предпочитать ныъ частицу  $\theta$ ъ.

вооружился невъдомою мий дотоль наглостію. Я нашель графчика одного; я ожидаль найти въ немъ спъсь, но онъ мив показался въ смущеніи, въ замъшательствъ. Притвориая смълость моя его ободрила, мы начали говорить вздоръ и, какъ водится между мальчиками, черезъ нъсколько минутъ коротко познакомились. Я уже умягчался душой, какъ вдругъ показались мон судьи, сперва мусью Морино, наставникъ графа, за нимъ г. Лоранъ, воспитатель его, и, наконецъ, сама г-жа Лоранъ, супруга послъдняго. Она была вся разряжена и, благосклонно улыбаясь, сказала мив: «bon jour, mon petit»; не имъя понятія о ея интригахъ, не знаю самъ отъ чего, я весь вспыхнулъ и готовъ былъ въ нее вцъпиться. Съ трехъ сторонъ посыпались на меня вопросы. Я прескверно говорилъ по-французски; тутъ нарочно я коверкалъ языкъ, вралъ и дурачился. Плеча пожимались, уста насмъшливо улыбались, и все мив показывало, что я успъль въ своемъ намерении. Можетъ быть, я и напрасно приписываю себъ успъхъ въ семъ дълъ; я не имълъ довольно ума и искусства, чтобы привидываться глупымъ; можетъ быть я показался бы имъ неуклюжимъ и безъ всякихъ усилій; но какъ бы то ни было, я торжествоваль, чувствуя, что мит не выбрили затылокъ.

Послѣ того я съ сыномъ графа. Салтыкова встрѣчался только изрѣдка въ манежѣ отца его, куда ходилъ я учиться верховой ѣздѣ. Онъ всегда ласково протягивалъ мнѣ руку, говоря съ сожалѣніемъ о невозможности намъ часто видѣться. Онъ былъ преблагородный, предобрый малый, не имѣлъ понятія о спѣси, но къ сожалѣнію и ни о чемъ не имѣлъ понятія. Единственный наслѣдникъ большаго состоянія и знатнаго имени, природою не обиженный, онъ достоинъ былъ лучшаго воспитанія. Лораны были просто интриганы и пройдохи, которые мало заботились о своемъ воспитанникѣ, но имѣли по крайней мѣрѣ свѣтское образованіе; поклонникъ же ихъ Морино, какъ узпалъ я послѣ, былъ пошлый дуракъ, совершенный невѣжда и въ обращеніи настоящій мужикъ. Въ то время стоило лишь быть Французомъ, чтобы заслужить довѣренность знатныхъ родителей.

Я сказаль выше, что у меня въ Москвт не было знакомыхъ, забывъ, что одному нечаянному случаю былъ я обязанъ весьма пріятнымъ знакомствомъ. Мы жили въ приходт Косьмы и Даміана, куда по воскресеньямъ и по праздникамъ ходилъ я слушать объдню; однажды я замътилъ группу женщинъ, откуда смотрти на меня съ Московскимъ любопытствомъ, которое тогда было гораздо сильнте и выразительнте, чтыть нынть. По окончанія богослуженія, одна изъ сихъ женщинъ, постарте другихъ, отдълилась отъ группы, подошла ко мнт и спросила: «чей ты, голубчикъ?» Я покраснтя оть сего вопроса, который мнт показался обиднымъ, однакоже назвался. За отвтомъ моимъ

последовало громкое восклицаніе: «ахъ, Боже мой, какъ я рада; да какъ миль, какъ хорошь!» Потомъ пожилая дама потребовала, чтобъ я следоваль за нею, прибавляя, что она живеть въ двухъ шагахъ; я отговаривался темъ, что не смею ни къ кому ходить безъ позволенія сестры. «Пустое, пустое, батюшка», сказала она, «мы ведемъ тебя не въ худое какое место; пошлемъ слугу твоего сказать сестрице, что ты у насъ, и она успокоится». Взглянулъ я на нихъ: старыя показались мев такъ добры, молодыя такъ милы, что я пересталь отговариваться. По узкому переулку пришли мы къ калитке, чрезъ нее вошли въ садъ; потомъ пройдя дворъ, я очутился въ барскихъ, разукрашенныхъ хоромахъ \*).

Налобно, однакоже, объяснить причины столь внезапнаго знакомства. Почти за годъ до того, въ Іюльскій палящій зной, у насъ кто-то смотръль въ окошко и указаль матери моей старую, дряхлую женщину, которую два дюжихъ лакея болбе тащатъ, чемъ ведутъ подъ руки, а за нею толпу женщинъ въ дорожномъ платъв. Изнеможеніе, страданія были на лицъ старушки; мать моя послала предложить ей карету и просить ее покамъстъ къ себъ отдохнуть, что приняла она съ благодарностію. Это вышла одна почетная дама, Авдотья Ивановна Талызина, прітхавшая на богомолье; у нея что-то изломалось, да и лошади ръшительно отказались взвезти тяжелый экипажъ ея на крутую, сыпучую, Печерскую гору. Ее успокоили, угостили и не прежде отпустили, пока не пріискали хорошей квартиры. Она была чрезвычайно тронута гостепримствомъ незнакомыхъ ей людей и потомъ, хотя имъла намърение посъщать одни только монастыри и церкви, прівзжала и къ намъ, увбряя, что въ назидательно-веселой беседв матери моей находить столько же услажденій, какь и въ молитвъ.

Съ нею была одна родственница, Александра Николаевна Полтева, зрълая дъва, которая, оплакивая потерю жениха, ръшилась посвятить себя иноческой жизни въ Кіево-Флоровскомъ монастыръ: благое намъреніе, которое сохранила она всю жизнь свою, не приводя его въ исполненіе. Возвращаясь въ Москву, г-жа Талызина поручила ее утъщеніямъ и попеченіямъ моей матери. Ея-то старшая сестра Анна Николаевна Полтева замътила меня въ храмъ и, узнавъ фамильное имя мое, увлекла съ собою. Она жила у третьей сестры своей, которая была замужемъ за княземъ Петромъ Ивановичемъ Одоевскимъ, братомъ г-жи Талызиной.

<sup>\*)</sup> Это домъ въ Камергерскомъ переулкъ, нынъ Ліанозова (гдъ театръ Горевой). Садъ его и заднія строенія еще въ 50-хъ годахъ простирались до переулка Козмодемьянскаго и выходили противъ зданія Тверской Части. И. Б.

Домъ князя Одоенскаго, коего сдълался я частымъ посфтителемъ, не быль шумень, пышень, какь другіе дома богатыхь въ Москві людей, но онъ былъ, однакоже, върное изображение тогданинихъ правовъ древией столицы; въ описаніи его вижу я обязанность принятаго мною званія разскащика. Въ одбиніи, поступи, въ самомъ выраженіи лицъ господскихъ людей виденъ характеръ господина: тамъ, гдф безпорядокъ, они ленивы, неопрятны, оборваны; тамъ, где ихъ содержатъ въ строгости, они одъты довольно чисто, вытянуты въ струнку, но торопливы и печальны. Видъ спокойствія, довольство, даже тучность домашней прислуги киязя Одоевскаго, почтительно-свободное ея обхожденіе съ хозяевами и гостями, вмёстё съ тёмъ замётный порядокъ и чистота показывали, что онъ отечески управляетъ домомъ. Дъйствительно, онъ быль баричь, который, по достижени совершеннольтія, долго путешествоваль за границей и, возвратясь оттуда, сохраниль въ домъ своемъ обычаи старины, прибавивъ къ нимъ устройство и опрятность, которыя заимствоваль онь у Европейскихъ народовъ \*).

Онъ быль сухенькій старичокъ, но весьма живой и, какъ говорятъ Французы, еще зеленый. Мнѣ сказали, что онъ отставной полковникъ; а я, признаюсь, сначала приняль его за отставнаго камертера. Онъ нисколько не походиль на тѣхъ отважныхъ Екатерининскихъ полковниковъ, которыхъ прежде я видѣлъ въ Кіевъ; не смотря на имя его, я даже не вдругъ повърилъ, что онъ Русскій: не знаю, природа ли или искусство дали ему совершенно Французскую наружность, хрустальныя ножки и какое-то затрудненіе въ выговоръ. Но въ домъ его все напоминало Русское барство, и въ немъ только онъ одинъ былъ аристократъ. Различіе между сими двумя названіями — аристократіей и барствомъ, надъюсь я объяснить въ другомъ мъстъ.

Онъ не гнался за почестями: въ это время бригадирскимъ шитьемъ или камергерскимъ ключомъ заключалось обыкновенно поприще честолюбивъйшихъ или тщеславнъйшихъ изъ Москвичей. Онъ жилъ въ кругу родныхъ и коротко-знакомыхъ, довольствовался ихъ любовью и уваженіемъ, наслаждался спокойствіемъ, богатствомъ и воспоминаніемъ молодости, проведенной въ Парижъ. Тамъ былъ онъ въ концъ царствованія Лудовика XV и, въ качествъ Русскаго принца, былъ представленъ ко двору его. Такъ очарователенъ примъръ старой гръховодницы Франціи, что добрый и честный князь завелъ свою мадамъ де-Помпадуръ.

<sup>•)</sup> Изъ цълой Москвы едва ли не у него только была передняя, въ которой можно было дышать не зараженнымъ воздухомъ.

Больная, набожная княгиня рёдко выходила изъ внутреннихъ своихъ поковвъ. Это было ненужно: какъ въ гостиной, такъ и въ сердцё ея супруга, мёсто ея занимала молодая дворянка, Анна Васильевна Сабурова, неимущая сирота, не столько ею, сколько мужемъ ея призрённая. Но это еще не все; была въ одно и тоже время и мадамъ Дюбарри. Видно, въ это время Французскія гувернантки занимали вездё болёе одной должности. Мамзель Дюбуа, которая воспитывала двёнадцатилётнюю дочь князя Одоевскаго, была совершенная красавица и до того мила, что во мнё... стыдно сказать, родилось сожалёніе, что я не дёвочка и что не она моя наставница. Я не могу понять, какъ согласилась она играть второстепенную ролю, тогда какъ подлё дёвицы Сабуровой казалась она какъ пышный цвётъ подлё миніатюрнаго скелета; предпочтеніе же Аннъ Васильевнъ было очевидно.

Несмотря на эти вняжескія прихоти, которыя у насъ въ Россіи могли бы войдти въ пословицу, какъ за границей баронскія фантазіи, совершенное согласіе царствовало въ семъ домъ. Посътителей въ немъ видълъ я весьма мало, молодыхъ ни одного; но за то посътительницами онъ изобиловалъ. Большая часть изъ нихъ были такъ называемыя Московскія старыя дівки. Въ Москві было въ старину одно почтенное, трогательное обыкновение: въ каждомъ домъ, смотря по состоянію, принималось на жительство ніжоторое число убогихъ дівнив, преимущественно дворянокъ; однъ старълись въ нихъ и даже умирали, другихъ съ хорошимъ приданымъ выдавали замужъ; связи первыхъ съ своими благодътельницами отъ времени становились иногда крвиче, чемъ самыя родственныя узы. Въ домахъ женатыхъ людей положение сихъ дъвицъ было не совстмъ безопасно, но у вдовъ и у незамужныхъ старушекъ, ихъ общества составляли родъ свътскихъ монастырей или, лучше сказать, капитуловъ, коихъ они были канониссами. Ихъ жизнь была деятельно - праздная; въ домъ онъ кой за-чемь присматривали, исполняли нъкоторыя коммиссіи своей хозяйки-аббатиссы, распладывали съ ней гранъ-пасьянсъ, посъщали иногда подругъ своихъ. Ихъ набожность ограничивалась одними наружными обрядами религін, но онъ соблюдали ихъ съ точностію мелочною; онъ знали всъ храмовые праздники и тамъ, гдъ бывало архіерейское служеніе, ими наполнялась половина церкви. Такъ проходила ихъ безпорочная, ихъ безполезная жизнь.

Цълыми стаями слетались эти барышни къ своимъ знакомымъ у внязя Одоевскаго; бывало спросишь: кто онъ такія? скажутъ такая-то живетъ у княгини Марьи Ивановны, такая-то у княжны Лисаветы Өедоровны. Нельзя себъ представить ихъ дътскаго добродушія; разговоръ ихъ былъ невинный лепетъ перваго возраста. Онъ меня чрез-

вычайно любили, осыпали ласками и, будучи сами престрашныя лакомки, и меня прикармливали вареньями и пастилой: сладко мий о нихъ воспоминаніе! Изрідка попадаются нынів такаго рода женщины, и я всегда встрівчаю ихъ съ сердечнымъ удовольствіемъ. Дому Одоевскихъ останусь я всегда благодаренъ за пріятныя минуты, въ немъ проведенныя, хотл, впрочемъ меня, свіжаго мальчика, довольно оригинальнаго, любили тамъ и тішились мною среди единообразной жизни, какъ забавляются обезьяной, карлицей или понугаемъ. Князя Одоевскаго благодарить мнів нечего: онъ, кажется, не любилъ мой поль, я же быль не совсёмъ ребенокъ, и онъ всегда на меня косился. Когда послів воротился я въ Москву уже взрослымъ мальчикомъ, то не могъ быть принятъ въ его домів, гдів, видно, наблюдались всів строгія правила гаремовъ.

Мив было весьма трудно уговорить сестру сдвлать первое посъщение княгинъ Одоевской; съ каждымъ днемъ она болъе дичала, но рвшилась, наконецъ, сіе сдвлать, чтобы поблагодарить за оказанныя мит ласки. Въ разговорт о затрудненіяхъ, куда бы меня лучше пристроить, была призвана на совъть мамзель Дюбуа; она разсыпалась въ похвалахъ пансіону г-жи Форсевиль, своей единоземки. Миж чрезвычайно хотълось учиться въ Университетскомъ пансіонъ; но Французскій языкъ, коимъ преимущественно и почти исключительно говорили тогда высшів сословія, быль вывъскою совершенства воспитанія; я на немъ объяснялся плохо, а воспитанники университетскіе не славились его знаніемъ. Это замітила мамзель Дюбуа, прибавляя, что изъ рукъ г-жи Форсевиль молодые люди выходять настоящими Французами. Разсуждая, что мнъ предназначено быть свътскимъ и военнымъ человъкомъ, а не ученымъ и юристомъ, сестра моя нашла, что дъйствительно лучие отдать меня къ Французамъ. Видно, на роду у меня было написано не получить основательнаго образованія.

Мсполненіе намфренія предать меня въ руки мадамы замедлилось нѣсколько дней по случаю тревоги, въ которой находилась вся Москва, и особенно свита графа Салтыкова. Ожидали скораго прибытія императора, полки собирались на маневры, и всё исполнены были страха, надеждъ и любопытства. Я стояль съ трепетомъ 10-го Мая\*) на Тверской, подлѣ дома главнокомандующаго, когда Павелъ Первый въ нѣсколькихъ шагахъ проѣхалъ мимо меня. Онъ сидѣлъ въ открытой коляскѣ съ своимъ наслѣдникомъ и съ улыбкой кланялся (безобразіемъ его я былъ столько же пораженъ, какъ и красотою Александра). Въ продолженіе шестидневнаго пребыванія своего въ Москвъ

<sup>\*) 1798</sup> года. П. Б.

онъ всёхъ изумилъ своею снисходительностію: щедротами онъ удивить уже не могъ. Войскамъ объявилъ совершенное свое удовольствіе. Щефа одного полка, который былъ дёйствительно очень дуренъ, онъ наказалъ только тёмъ, что ничего ему не далъ, но не позволилъ себѣ
сдёлать ему даже выговора; всёхъ же другихъ завёшалъ орденами,
засыпалъ подарками. Никто не могъ постигнуть причины такого необыкновеннаго благодушія; узнали ее послѣ. Любовь, усмиряющая царя
звѣрей, побѣдила и нашего грознаго царя: пылающіе взоры извѣстной
Анны Петровны Лопухиной растопили тогда его сердце, которое въ
эту минуту умѣло только миловать. Графу Салтыкову пожаловалъ онъ
четыре тысячи душъ въ Подольской губерніи, а всѣхъ адъютантовъ
его, въ томъ числѣ и зятя моего, произвелъ въ слѣдующіе чины.

Въ пансіонъ, въ который, наконецъ, отвезли меня, воспитывались дъти обоего пола, подъ непосредственнымъ наблюдениемъ содержательницы его. Я ожидаль найти въ ней другую мамзель Дюбуа; можеть быть, лътъ двадцать до нашего знакомства была она и лучше. Тогда она была женщина лътъ сорска пяти, высокая, полная, бълая, которая задыхалась отъ здоровья, у которой щеки альли всегда отъ удовольствія, когда не багровъли отъ гнъва. Она деспотически управляла ввъренными ей ребятишками, и мив казалось обиднымъ, что меня ставять на одну съ ними ногу, тогда какъ почти всв они были меня моложе. Я, напротивъ, имълъ притязанія на совершенную свободу, воею пользовался соученикъ мой Лутовиновъ, пятнадцати или шестнадцатильтній дюжій мальчикъ, который ничему не учился, ничего не дълалъ или, лучше сказать, дълалъ все что ему было угодно. Еслибъ я былъ нёсколько постарёе, то можеть быть умёль бы присвоить себё равныя съ нимъ права; а можетъ быть и пътъ, ибо румянецъ осенняго листа, ветчинная свъжесть г-жи Форсевиль мнъ были вовсе не по вкусу.

Быль также и мусью Форсевиль; онъ принадлежаль въ тому роду незамѣтныхъ мужей, коихъ существованіе поглощается и исчезаетъ въ великой знаменитости супругъ, какъ мужъ г-жи Жоффенъ или г-жи Каталани. Заведеніе находилось подъ его фирмой, но въ немъ почти ни во что онъ не мѣшался. Онъ мало выходилъ изъ своей каморки, прозванный кабинетомъ, развѣ только потому, что въ ней находился маленькій шкафъ, съ двумя дюжинами какихъ-то книгъ, прозванный библіотекой. Тутъ не было ни письменнаго столика, ни даже чернильницы, а одни станки, да пилы, буравы, всѣ принадлежности токарной и столярной работы: все было засорено стружками и опилками, и все обличало присутствіе болѣе мастероваго, чѣмъ грамотнаго человѣка. На природномъ языкѣ говорилъ онъ какъ простолюдинъ, за

то увърять, что весьма хорошо знаеть Англійскій, и взядел два раза въ недълю учить меня оному. Недостатокъ ли въ его знаніи или въ моихъ способностяхъ былъ причиною, что я никакихъ успѣховъ не сдѣлалъ. Онъ былъ совершенный сморчокъ, старичишка добрый, по крайней мѣрѣ для меня; довъренность его ко мив до того простиралась, что изъ учениковъ я только одинъ имѣлъ входъ въ такъ называемый кабинетъ его, гдѣ таинственно предавался онъ своимъ занятіямъ. Онъ долго жплъ въ Англіи и всегда предпочиталъ ее своему отечеству; теперь я увѣренъ, что онъ тамъ былъ ремесленникомъ. Богъ вѣсть, какъ занесло его къ намъ и какъ встрѣтился и совокупился онъ съ Француженкой, въ Россіи родившеюся, хотя безграмотною, но досужею и проворною бабой. Обо всемъ онъ говорилъ равнодушно, кромѣ Англіи; самая покорность его супругѣ, кажется, была не что иное, какъ слъдствіе уваженія его къ той землѣ, гдѣ королевы женятся.

Пребываніе мое въ пансіонъ мнь сначала полюбилось. Льто было прекрасное: отъ барства, шуму, духоты городской, мив казалось, что я перенесенъ въ тихое, сельское уединеніе. Домъ, въ которомъ помъщался Форсевилевъ пансіонъ, находился у подошвы невысокой горы, на которой построенъ упраздненный Новинскій монастырь; сей пригорокъ заслонялъ намъ видъ городскихъ строеній, а съ другой стороны открывался прекрасный видъ къ Москвъ-ръкъ, на рощи, сады и невысокіе деревянные дома, между ними разсвянные. Товарящи мои рвчами и манерами также напоминали деревню: каждый изъ нихъ былъ оттуда прямо привезенъ въ училище, въ Москвъ никого почти не зналъ и могь только, въ незанимательныхъ разговорахъ своихъ, познакомить меня съ образомъ жизни нашихъ медкопомъстныхъ дворянъ. Ихъ было человъкъ тридцать; каждаго изъ нихъ могъ бы я и теперь назвать по имени и отчеству, хотя, съ самой минуты нашей первой разлуки, я ни съ однимъ не встръчался, ни объ одномъ ни слыхивалъ ни слова. Въ пространномъ міръ, называемомъ Россія, въ сей цълой части свъта болье чымь въ государствь, люди, съ которыми долго живешь и бесъдуещь, не переставая существовать, часто исчезають какъ атомы, теряются въ безъизвъстности. Куда дъвались мои товарищи? Не зная ничего о судьбъ ихъ, но судя по ихъ способностямъ и образу воспитанія, могу съ достовърностію разсказать ихъ петорію. Въ пятнадцать или въ шестнадцать лътъ ихъ опредълили въ армейские полки унтеръофицерами, потомъ черезъ годъ или два произвели въ прапорщики; одни воспользовались симъ первымъ чиномъ, чтобы выйти въ отставку: другіе, болье алчные къ почестямъ, дослужились до поручиковъ или до штабсъ-капитановъ, но наскучивъ службою, также ее оставили. Всв

они зарылись въ деревив, начали гоняться за зайцами, бить мужиковъ, обольщать дъвокъ, потомъ завелись женой и дътьми; одни спились, промотались и потомство свое привели въ состояніе однодворцевъ; другіе, болье степенные, пошли служить по выборамъ и попали уже върно не болье какъ въ засъдатели или исправники; безъ угрызенія совъсти, слъдуя общему примъру, стали неправо наживаться, чтобы каждаго сына, сколь бы ихъ много ни было, поставить на ту точку, съ которой сами пошли.

Дъвицы, которыя съ нами воспитывались, объдали, а иногда и учились за однимъ съ нами столомъ, жили, однакоже, въ особливой половинъ. Онъ были также маленькіл провинціалки, но граціознъе и остроумиве мальчиковъ. Изъ двадцати или изъ двадцати пяти, одну только Ложечникову можно было назвать хорошенькою; не знаю, гдъ умъли набрать такихъ уродцевъ. Обхождение съ ними Форсевильши было болье строгое: отъ взгляда ея, отъ одного движенія губъ, бъдняжки приходили въ ужасъ. Болве всъхъ тирански преслъдовала она бъдную, четырнадцати или пятнадцати-лътнюю Француженку, дочь какого-то пріятеля, которая училась у нея даромъ, а за то употреблялась для разныхъ домашнихъ упражненій безъ платы; расцветающія прелести были ея виною въ глазахъ отцвътшей мадамы. Ее звали Лабордъ; она родомъ казалась болъе изъ Индіи, чъмъ изъ Франціи: весь иламень Востока и Юга блисталь въ черныхъ глазахъ ея, самый яркій румянецъ выступаль на смугло-свъжихъ ея щекахъ; ея волосы, уста и губы позволиль бы я себъ сравнить съ эбеномъ, коралломъ и перлами, еслибъ отъ частаго употребленія сіп сравненія миж самому не надобли; выражение же лица юной одалиски словами невыразимо. Живши съ ней подъ одною кровлей, видя ее часто, я бы влюбился въ нее, еслибы быль постарье; однакоже, не смотря на отрочество мое, я не быль къ ней совершенно равнодушень, написаль какой-то вздоръ и всунулъ ей потихоньку въ руку во время танцовальнаго класса; который для девочекъ почти столь же опасенъ, какъ балы для девицъ, а для меня всегда быль часомь искушеній. Я ожидаль отвъта, но тиранка-Форсевиль имъла свою тайную полицію: кто-то изъ уродцевъ подсмотрълъ и донесъ. На другой день тревога, позоръ и срамъ: призвали виновныхъ, осыпали ихъ ругательствами, самыми грубыми, непристойными укоризнами; я стояль какъ вкопанный, не внималъ имъ, а только смотрелъ на слезы и на тяжко вздохами волнуемую грудь, и былъ весь раскаяніе. Опредёлено обоихъ выгнать изъ пансіона, и приговоръ исполненъ въ тотъ же день; меня отослали къ роднымъ, но какъ шуринъ адъютанта главнокомандующаго, я на другой же день воротился съ письменнымъ увъреніемъ, что дома строго быль наказанъ. Наказаніе мое состояло въ грустныхъ, пъжныхъ упрекахъ сестры; зять же мой расхохотался, называя меня молодцомъ. Чрезъ три дин явилась и бъдная Лабордъ, по съ тъхъ поръ я не смъль уже подходить къ ней, а она на меня даже и глазъ не подымала \*). Примъръ сей не нуженъ, чтобы доказать, сколь опасно воспитывать вмъстъ дътей разнаго пола; теперь это вывелось, а въ старину полагали, что до иятнадцати лътъ всъ дъти должны быть столь же безстрастны, какъ грудные младенцы.

Главный вопросъ, который долженъ былъ сдёлать всякій и который могу я самъ себё сдёлать: да чему же мы тамь учились? Богъ знаеть; помнится всему, только элементарно. Эти иностранные пансіоны, коихъ тогда въ Москвъ считалось до двадцати, были хуже чёмъ народныя школы, отъ которыхъ отличались только тёмъ, что въ нихъ препедавались иностранные языки. Учители ходили изъ сихъ школъ давать намъ уроки, которые всегда спёшили они кончить; одинъ только Нёмецкій учитель, нёкто Гильфердингъ, былъ похожъ на что-нибудь. Онъ одинъ только бралъ на себя трудъ разсуждать съ пами и толковать намъ правила грамматики; другіе же разсёлино выслушивали заданное и вытверженное учениками, которые все забывали тотчасъ послё классовъ. Мы были настоящее училище попугаевъ. Догадливые родители не долго оставляли тутъ дётей, а отдавали ихъ потомъ въ пансіонъ Университетскій. Сіе неминуемо должно было со мной случиться, но странность судьбы моей къ тому не допустила.

Четыре тысячи душъ въ Подольской губерніи, пожалованныя императоромъ графу Салтыкову, предоставлены были его выбору. Пользуясь необыкновенною милостью царя, онъ выпросиль у него позволеніе отправить адъютанта своего, подполковника Алексвева, чтобы сдълать сей выборъ. Оказывая неограниченную довъренность зятю моему, онъ вивств съ твиъ доставляль ему безсрочный отпускъ. Въ концъ Августа собралась сестра моя съ мужемъ въ Кіевъ къ родителямъ, а въ началъ Сентября оставила меня одного въ Москвъ.

Мое одиночество показалось мий ужаснымъ, хотя въ положеніи оставленнаго въ пансіоні мальчика не было ничего необыкновеннаго. Сестра, отъйзжая, поручила меня попеченіямъ близкой родственницы мужа своего, не очень старой, но и не весьма молодой дівицы, Дарьи Ивановиы Корольковой, которая иміла собственный домъ за Сухаревою башней. Сей доброй и умной, кроткой и твердой женщини недо-

<sup>\*)</sup> Я тщетно старвлен послё развёдать о ен участи. Чрезъ и всколько лётъ только узналь и, что она замужемъ за старымъ, ревнивымъ Нёмцемъ, клавикорднымъ мастеромъ, и что нётъ возможности ее видёть. Милан Лабордъ, и почти увъренъ, что она потибла во цвёть лётъ жертвою пылкихъ страстей!

ставало только воспитанія; своимъ примѣромъ она доказывала, что оно не всегда бываетъ необходимо для собственнаго счастія и для блага окружающихъ. У нея также жили двѣ барышни, подъ именемъ компаньонокъ, и онѣ всѣ вмѣстѣ старались утѣшать меня. Всякую Субботу или наканунѣ праздника, у подъѣзда пансіона всегда являлся за мною экипажъ и отвозилъ меня къ моей попечительницѣ. Главныя заботы ея обо мнѣ состояли въ томъ, чгобы меня исправно водили у нея въ баню, вычесывали голову, чаще мѣняли бѣлье, и чтобы поутру къ чаю всегда подавали мнѣ свѣжіе крендели. Поведеніемъ моимъ она не могла нахвалиться, и какъ не быть довольну такимъ человѣкомъ, который сидитъ сложивъ руки, все молчитъ и тайкомъ зѣваетъ? Она меня очень полюбила и потому неохотно отпускала меня иногда въ домъ Одоевскихъ, гдѣ, признаюсь, мпѣ всегда было гораздо веселѣе съ губительницей моею Дюбуа.

Письмами своими старался я разжалобить родителей и въ томъ успъль; но не вполнъ достигь я своей цъли, ибо, вмъсто того чтобъ отдать меня въ Университетскій пансіонъ, вельно обратно меня отправить въ Кіевъ. Причина тому была нижеследующая. Въ числъ имъній князя Потемкина, коимъ наслъдовали племянницы его, находилось въ Кіевской губернін село Казацкое, доставшееся на часть княгинъ Голицыной, женъ извъстнаго князя Сергія Өеодоровича. Мужъ ея нъкогда воспитывался въ Кадетскомъ Корпусъ, въ одно время съ отцомъ моимъ, и хотя нёсколько лётъ былъ его моложе, всегда помнилъ его, любилъ и сохранялъ съ нимъ сношенія; она же была родная сестра графини Браницкой. По симъ уваженіямъ (какъ часто говорится въ канцелярскихъ бумагахъ), пробажая въ сказанное имъніе чрезъ Кіевъ, она прямо остановилась у моей матери, хотя до того не была съ ней знакома. Ея супругъ начальствовалъ тогда надъ корпусомъ, посылаемымъ на помощь Австріи противъ Французовъ, а она намъревалась нъсколько лътъ прожить въ деревив, для поправленія разстроенных в хозяйственных в дель. Покойная мать моя, которая съ ней скоро подружилась, не въ состояни была не говорить о томъ, что ей казалось моею миловидностію и затвиливостію, и о тяжкой для нея разлукъ со мною; слушая ее, княгиня Голицына предложила ей взять меня къ себъ, чтобы не подалеку отъ Кіева воспитываться вивств съ ея сыновьями, п прибавила, что многочисленность ея семейства и разные учители делають изъ ея дома настоящій пансіонь. Предложеніе было принято, и я, ничего о томъ не въдая, несказанно возрадовался, въ упованін вновь узріть богоспасаемый градъ Кіевъ.

Одну Московскую барыню, на житье переселившуюся въ Кіевъ и находившуюся тогда въ Москвъ, по какимъ-то дъламъ, просида мать

моя привезти меня съ собою. Итакъ госножа. Королькова изяла меня отъ госножи Форсевиль и передала госножь Турчаниновой; тогда судьба моя была переходить изъ рукъ въ руки къ женщинамъ.

Но прежде чёмъ отправлюсь изъ Москвы, хочу описать, сколь можно вкратцъ, какъ особу, съ которою долженъ былъ совершить путеществіе, такъ и семейство ся.

Во время походовъ Миниха и Дасси, маленькой Турченовъ былъ взятъ Русскими въ плънъ и привезенъ въ Петербургъ къ Анив Тоанновнъ, которая его крестила. Елисавета Петровна отдала его въ услуженіе наслъднику своему; опъ сдълался Кутайсовъ Петра ПІ-го. Госнодинъ и государь его не имълъ времени пожаловать его графомъ или свътлъйшимъ кияземъ, и въ день кончины его опъ назывался только Александромъ Александровичемъ Турчаниновымъ, камердинеромъ полковничьяго ранга. При Екатеринъ онъ скрывался, потомъ на сбереженныя деньги купилъ имъньице въ Орловской губерніи, потомъ женился на сосъдкъ, дъвицъ Сибилевой, также съ иъкоторымъ достаткомъ. Семейство ихъ въ тихомолку плодилось и множилось, равно какъ и состояніе; наконецъ, они имъли даже домъ въ Москвъ у Пречистенскихъ воротъ.

Воцареніе Павла пробудило давно заснувшія надежды малаго числа приверженцевъ Петра III; въ числѣ ихъ предсталъ и г. Турчаниновъ предъ повымъ императоромъ, который приказалъ производить ему все содержаніе, кое получалъ онъ при отцѣ его, а сверхъ того выдать ему оное за все время царствованія Екатерины съ наросшими процентами и рекамбіями. Составился значительный капиталъ, на который искалъ онъ купить хорошее имѣніе. Тогда въ Кіевской губерній продавались за ничто помѣстья князя Станислава Понятовскаго, брата послѣдияго короля; для сбыта ихъ былъ данъ ему самый краткій срокъ, ибо онъ переѣхалъ въ Австрію и не хотълъ сдѣлаться Русскимъ подданнымъ. Бывши въ Кіевѣ на богомольѣ, г-жа Турчанинова о томъ провѣдала, купила селеніе Степанцы, состоявшее изъ 1000 душъ, кажется, не болѣе какъ за 60000 рублей и потомъ подвастнаго ей мужа выписала изъ Орла.

Онть былъ сухенькій, сладенькій старичокъ, который всегда улыбался и до того ко всёмъ былъ ласковъ, что рождаль недовърчивость. Супруга его, женщина еще видная, соединяла твердость съ добротою душевною; слабость ея, впрочемъ весьма простительная, была желаніе казаться моложе, и потому-то погибшія на лицѣ ея розы и лиліи она весьма неискусно замѣняла искусственными. Изъ многочисленнаго семейства ихъ одна только младшая дочь была примѣчательна и сдѣлалась даже въ послѣдствіи извѣстною.

Не имъя еще двадцати лъть отъ роду, она избъгала общества, одъвалась веряхою, занималась преимущественно математическими науками, знала Латинскій и Греческій языки, сбиралась учиться поеврейски и даже пописывала стихи, хотя весьма неудачно; у насъ ее знали подъ именемъ философки. Вся Кіевская ученость скрывалась тогда подъ иноческими мантіями въ стънахъ Братскаго монастыря; она открыла ее и, чуждая мірскихъ слабостей, не побоялась свести явную, тъсную дружбу съ пъкоторыми монахами, преподававшими науки въ духовной академіи. Съ такой высоты вдругъ опустила она вниманіе на маленькаго невъжду, котораго пугали и странность ея наряда, и мрачное выраженіе ея лица.

Когда она выпросила меня къ себъ въ гости, и меня въ первый разъ къ ней послали, то я отправился весьма неохотно. Только сей первый шагъ былъ для меня труденъ, а потомъ я надоъдалъ просьбами о дозволеніи посътить ее. Чистота ли ея души, сквозь неопрятную оболочку, сообщалась младенческой душъ моей, или магнетическая сила ея глазъ, коихъ дъйствіе испытывали въ послъдствіи изувъченныя дъти, дъйствовала тогда и на меня: я находился подъ очарованіемъ. Я не нашелъ въ ней и тъни педантства: всегда веселая, часто шутливая, она объяснялась съ дътскою простотой. Правда, иногда бралась она допрашивать меня о томъ, чему я учился, и ужасалась глубинъ моего невъдънія; но вдругъ потомъ, какъ Пинія на треножникъ, какъ бы содрогаясь отъ вдохновенія, сверкала очами и начинала предрекать мнъ знаменитость. Увы, пророчества ея столь же мало сбылись, какъ и удалось ея лъченіе!

Разговоры ея были для меня чрезвычайно привлекательны: она охотно разсказывала мнв про связи свои съ почтенными учеными мужами, профессорами Московскаго университела, хвалилась любовію и покровительствомъ стараго Хераскова, дружбою Ермила Кострова и писательницы княжны Урусовой. Поэзія доступна понятіямъ младенчествующихъ какъ народовъ, такъ и людей, и хотя она была для меня Халдейскимъ языкомъ, дъвица Турчанинова заставляла меня иногда читать нъкоторыя мъста изъ Россіяды и негодовала, когда неодолимая зъвота мъшала мнв продолжать сіе чтеніе. Тогда принималась она за мелкія стихотворенія, потчивала меня ими, упрашивала выучить на-изусть, и одно только изъ пихъ, «Ода на смерть сына моего», Капниста, мнъ полюбилось и осталось доселъ у меня въ памяти. Первое знакомство съ Русскими музами сдълалъ я въ запыленномъ, засаленномъ кабинетцъ моей любезной Турчаниновой.

Лътъ тридцать спустя, увидълъ я ее опять въ Петербургъ, вскоръ послъ того какъ имя ея надъляло въ немъ великій шумъ, но столь же

кратковременный какъ и надежды, кои возбудила опа въ сердцахъ скорбныхъ родителей объщаниемъ исцълить ихъ дътей. Я не нашелъ иъ ней почти никакой перемъпы: черные, прекрасные, мутные и блуждающіе глаза ен все еще горъли прежнимъ жаромъ; черныя, длинныя нечесанныя космы, какъ и прежде, выбивались изъ подъ черной скуфьи, и вся она, какъ черная труфель въ маслъ, совершенно сохранилась въ своемъ сальномъ одъяніи. Я не упомянулъ объ ней, говоря о Кіевъ: тамъ видълъ я еще много другихъ примъчательныхъ особъ и умолчалъ объ нихъ съ намъреніемъ послъ описать ихъ, по мъръ какъ въ совершеннольтіи случай опять сводилъ меня съ ними.

Съ ен родительницей и долженъ былъ отправиться, и отъвздъ нашъ былъ назначенъ на третій день после Рождества. Я былъ вив себя отъ радости: по, въ самую почти минуту сего отъвзда, къ ней примъшалось маленькое горе. Младшій сынъ г-жи Турчаниновой, по совъту сестры, учился въ Университетскомъ пансіонъ; къ нему приили товарищи и начали при мив читать Московскія Видомости, лежавшія на столь. Въ нихъ было помъщено извъстіе объ экзаменъ, за ивсколько дней передъ тъмъ въ семъ пансіопъ происходившемъ, и имена учениковъ, получившихъ награды. Двумъ только даны были волотыя медали; одинъ изъ нихъ г. Кириченко-Астромовъ, находилси тутъ на лицо; привътствія ему и поздравленія хозяйки были миъ какъ острый ножь. Отець его занималь какую-то маленькую должность въ Кіовъ, и онъ ласково подошелъ ко мнъ, называя себя моимъ землякомъ; но я спъсиво и холодно отвъчалъ ему, что никогда имени его не слыхиваль (этой глупости я въ въкъ себъ не прощу). Имя другаго ученика, цілой Россіи послі знакомое, имя Жуковскаго, было тогда столь же мало извъстно. Увъряли, будто онъ Полякъ; другіе утверждали, что онъ Малороссіянинъ; онъ самъ долго не могъ рашиться, чъмъ ему быть и оставался покамъсть Русскимъ, славя наше отечество и имъ славимый. Послъ состорговъ, произведенныхъ во миъ его стихами, мив нечего раскаеваться въ зависти, которую возбудило во мив имя его, въ первый разъ какъ я его услышалъ.

## XIV.

Несмотря на весьма хорошій гладкій, зимній путь, мы вхали медленно на Лихвинъ, Калугу, Бълевъ и Болховъ. Близъ новой сей для меня дороги жили родные г-жи Турчаниновой, Панины, Кривцовы и другіе, и она безпрестанно къ нимъ сворачивала. Я сидълъ съ ней рядомъ въ четверомъстномъ возкъ, а противъ насъ довольно толстая и безобразная горничная, которую прозвала она бомбой. Я находилъ

довольно разсъянности въ разговоражь самой г-жи: она любила разсказывать, я любиль слушать и узналь отъ нея множество старинныхъ апекдотовъ и генеалогію знативйнихъ въ Москвъ домовъ. Страсть ея казаться моложе не покидала ее и дорогой: всякій день покрывала она румянами синеву, которую сильный холодъ производитъ на старыхъ лицахъ; въ городахъ же и въ гостяхъ у родныхъ, вездъ гдъ только останавливалась она на сутки, не упускала бълиться и проводить себъ синія жилки, и лицо ея, какъ трехцвътное знамя, гордо подыйалось противъ законнаго могущества времени.

Украйна была для меня настоящая родина; сильно забилось во миж сердце, когда, послю годоваго отсутствія, я опять ее увидюль. Когда въ Есмани, первой Малороссійской станціи, вошель я въ хату и услышаль: «що, пане», то едва не заплакаль оть радости. Старая сопутница моя, которая часто бывала недовольна монмъ упрямымъ молчаніемъ, удивилась моей внезапной болтливости: я вступаль въ разговоры со всеми мужиками и крестьянками, которыхъ находиль на станціяхъ. Нарвчіе Хохловъ, по мижнію пашему столь грубое, миж казалось райскимъ пёніемъ; какъ Батюшкову, знакомыми звуками хотвлось миж насытить свой жадный слухъ. Но что сдълалось со мною, когда, оставя Бровары, сквозь чащу люса въ глазахъ монхъ

Какъ звъздочка зажглася Глава Печерская съ крестомъ?

Турчаниновой показалось, что я сошель съ ума: я крестился, я илакаль, я дрожаль. Давно уже зналь я что такое любовь къ ближнить и, къ несчастію, до сихъ поръ не совсёмъ еще тому разучился; тогда въ первый разъ ощутиль я, какъ сильно и неодушевленные любимые предметы могуть говорить нашимъ чувствамъ. Оть восторга къ восторгу, очутился я наконецъ въ объятіяхъ родителей, сестеръ и братьевъ.

Это было въ половинъ Генваря 1799 года. Все наше семейство довольно тъсно помъщалось тогда въ одномъ флигелъ, вновь построеннаго, но еще неотдъланнаго дома на Печерскомъ форштатъ, близъ Никольскаго монастыря. Отецъ мой жилъ благородно, довольно открыто, но уже не было слъдовъ маленькой роскоши, въ которой домъ нашъ я оставилъ. Сестра моя медленно оправлялась послъ первыхъ, мучительныхъ родовъ мертвою дочерью. Братья были оба въ отставкъ: старшій получилъ ее по просьбъ, а о меньшомъ прочитали разъ въ приказахъ, что онь отставляется отъ службы, безъ всякой оговорки. Никто не зналъ причины, и никто тому не удивлялся: это случалось ежедневно, и всякій въ свою очередь могъ того же ожидать. Вообще въ образъ жизны моихъ родителей нашелъ я большую перемъну: ме-

ите шуму, менте сусты, но за то еще болте семейственнаго согласія, семейственнаго счастія и тихаго веселія.

Князя Дашкова уже въ Кіевт не было. Новымъ поведеніемъ своимъ онъ заставлялъ забывать прежніе свои поступки, съ усердіемъ исправлялъ лежащія на немъ обязанности, и вст имъ были довольны. По какому-то недоразумтнію, или наговору, Богъ въсть за что, царь на него прогитвался и, безъ всякой церемоніи, просто отставиль его отъ службы; онъ поклонился и утхалъ въ деревню.

Объ немь бы стали можетъ быть даже жалъть, но преемникъ его того не допустиль. Это быль извъстный природнымь умомъ, правдивостію и опытностію въ дълахъ, Александръ Андреевичъ Беклешовъ, одинъ изъ государственныхъ людей, образованныхъ Екатериной. Воспитанный въ Кадетскомъ Корпусъ вмъсть съ отцомъ моимъ, въ такое время когда юношество училось Нъмецкому языку болъе чъмъ Французскому, онъ зналь его лучше другихъ и для того быль императрицей опредълень губернаторомъ въ Ригу, гдъ и пробыль онъ лътъ пятнадцать. Онъ имълъ отъ нея тайное порученіе, которое онъ одинъ только въ состояніи быль выполнить: стараться познакомить Нъмцевъ съ Русскимъ языкомъ и пріучить ихъ къ нашимъ обычаямъ, законамъ и нравамъ. Наружное безобразіс, видъ брюзгливый, всегда недовольный, голосъ грубый, сначала рождали въ подвластныхъ ему отвращенів и страхъ; твердость воли и что-то откровенное въ обхожденіи вселяли потомъ къ нему довъренность; наконецъ, благодарность за добро, которое опъ никогда не отказывалъ дълать кому только могъ, обращала все это въ искреннее къ нему уважение. Въ немъ была и Русская хитрость; но онъ не тратилъ ея на мелочи, а употреблялъ для видовъ государственной пользы, не для собственных в успъховъ при дворъ.

Потомъ былъ онъ генералъ-губернаторомъ Орловскимъ и Курскимъ; въ послъднемъ изъ сихъ городовъ имълъ онъ постоянное пребывание и былъ настоящимь его основателемъ, обстронвъ его, украсивъ и введя въ немъ пріятности общежитія. Курская губернія, коей уъзды примыкающіе къ Малороссіи были искони наполнены бъглецами, бродягами, преступниками, при немъ только переставала быть разбойничьимъ вертепомъ. При Павлъ дали ему въ управленіе Подолію и Волынь; потомъ перевели его въ Малороссію и придали ему наконецъ Кіевъ и Минскую губернію.

Старинную дружбу, сведенную съ отцомъ моимъ въ молодыхъ лътахъ, возобновилъ опъ въ старости и часто наединъ требовалъ его совътовъ. Какъ въ Ригъ плънилъ онъ Нъмцевъ, заставляя ихъ однакоже, какъ говорится, плясать по своей дудкъ, такъ въ Кіевъ умълъ обворожить Поляковъ, которые для него рады были все сдълать, миъ кажется, даже перемънить въру. Нъсколько такихъ людей какъ Беклешовъ были драгоцъннъйшее наслъдство оставленное Екатериной, и нъкоторое время ими только и жила Россія, въ безразсудное царствованіе ея преемника.

Только въ одной наружности Кіева не нашелъ я ни малъйшей. перемьны; въ обществъ же его почти на половину встръчались мнъ совершенно новыя лица. Я не успълъ еще ознакомиться съ ними, не успълъ еще хорошенько узнать ихъ именъ, какъ родители мои объявили мнъ о намъреніи своемъ отдать меня въ домъ Голицыныхъ для усовершенствованія моего образованія и самимъ везти меня туда. Мнъ это было очень не по сердцу, но дълать было нечего. Итакъ Кіевъ мелькнулъ только передо мною, ибо въ первыхъ числахъ Февраля отправились мы въ новое для меня мъстопребываніе.

Въ первый день остановились мы въ Бълой Церкви и весь слъдующій провели у графини Браницкой; я говорю у графини, ибо супругъ ея въ домъ ничего не значилъ, такъ точно какъ мужья госпожъ Форсевиль и Турчаниновой. Онъ быдъ человъкъ старый, но образованный и довольно еще любезный, ума весьма посредственнаго; славился же онъ безпримърнымъ аппетитомъ вмъстъ съ утонченнымъ вкусомъ въ гастрономіи. Несмотря на свою скупость, графиня Браницкая нанимала изящнъйшаго повара-Француза и ничего не щадила для стола, дабы симъ пріятнымъ занятіемъ отвлечь супруга отъ хозяйственныхъ дълъ, въ которыхъ онъ ничего не понималъ и въ кои отъ скуки онъ захотълъ бы, можеть-быть, мъшаться. Они жили въ обширномъ деревянномъ домъ, внутри оштукатуренномъ, коего стъны были выкрашены просто, а потолки выбълены. Но главныя комнаты сего дома были наполнены драгоценными вещами, бронзовыми, мраморными, фарфоровыми, хрустальными, изъ коихъ, какъ увъряли, ни одна не была куплена графиней Браницкой: всъ онъ были даны дружбою и щедротою Екатерины, а иныя подарены или завъщаны княземъ Потемкинымъ. Изо всъхъ миъ болье показалась примъчательна одна высокая бронзовая гора, на вершинъ коей сидълъ двуглавый Русскій орель; изъ боковъ ея струились живоносные хрустальные ручьи, а внутри ея устроенный механизмъ производилъ музыку, которая подражала журчанію водъ. На полугоръ сидъль Сатурнъ съ косою за плечами, одною рукой оппраясь объ часы, а другою держа миніатюрный портретъ Екатерины на мъди писанный, въ оправъ изъ стразовъ, какъ бы забывая время свое и любуясь ея изображениемъ.

При двухъ сыновьяхъ и трехъ дочеряхъ, также какъ у графа Салгыкова, находились учитель и гувернеръ съ гувернанткой, мужъ

съ женой, г-нъ и г-жа Дориньи и мусью Бробекъ. Сверхъ того, жили нъ семъ домѣ Польскія и Русскія дамы и барынни, пностранный медикъ и нѣсколько отставныхъ военныхъ, неимущихъ, довольно образованныхъ чиновныхъ людей, занимавшихъ должности домоправителей, прикащиковъ надъ деревнями, конюшихъ и тому подобное \*). Двѣ враждебныя націи жили тутъ въ совершенномъ согласіи. Домашняя услуга вся состояла изъ шляхтичей, и въ семъ домѣ, безъ лишнихъ прихотей, все напоминало однакоже феодальное могущество.

Княгиня Голицына, къ которой везли меня, была родная сестра графини Браницкой; но въ это время произошла между ними если не явная ссора, то, по крайней мѣрѣ, сильная простуда родственной любви. Обѣ хотѣли купить Корсунь, помѣстье князя Понятовскаго, которое вмѣстѣ съ окружавшими его деревнями имѣло до восьми тысячъ душъ. У Браницкой были огромные капиталы, а у Голицыной не было даже большаго кредита; слѣдственно первая сторговала имѣніе. Павель Первый помирилъ ихъ, куппвъ оное для Петра Васильевича Лопухина, отца своей любимицы, котораго, вмѣстѣ съ тѣмъ, пожаловаль свѣтлѣйшимъ княземъ. Мать моя взялась довершить примиреніе начатое императоромъ и, кажется, въ томъ усиѣла.

Село или мѣстечко Казацкое, въ которое мы прівхали, было изъ числа твхъ имѣній, кои Польскіе короли раздавали магнатамъ въ Украйнѣ, послѣ раздѣленія ея на Русскую и Польскую и по совершенномъ порабощеніи послѣдней. Магнаты никогда въ нихъ не прівзжали, жили въ Варшавѣ или Вильнѣ и получали съ нихъ только доходы; казацкая вольница не страдала оть панскаго присутствія. Князь Потемкинъ, еще при Польскомъ правительствѣ, властію и деньгами пріобрѣлъ всѣ тѣ имѣнія, которыя находились въ сосѣдствѣ съ Новороссійскимъ краемъ; по смерти его, они достались его наслѣдникамъ. Проѣзжая чрезъ сіи имѣнія, чрезъ Богуславъ, Корсунь, я не могъ надивиться тому, что вездѣ вижу православныя церкви, вездѣ слышу Малороссійское нарѣчіе и только изрѣдка встрѣчаю Поляковъ. Невѣжество мое, которое, впрочемъ, раздѣлялъ в со всѣми жителями внутренней Россіи, заставляло меня думать, что все находящееся за старою нашею границей есть и было всегда настоящая Польша.

<sup>\*)</sup> Нельзя себъ представить, сколько добрыхъ и честныхъ людей, безъ всякой вины отстанленныхъ или выключенныхъ изъ службы, въ сіе мрачное время скиталось безъ пропитанія. Они принимали всякія низкія должности въ знатныхъ и помъщичьихъ домахъ. У киязи Куракина жилъ въ деревить одинъ видный собою маїоръ, котораго обязанность состояла только въ томъ, чтобы съ палкою въ рукт ходить передъ кияземъ, когда онъ изволилъ шествовать въ свою домовую церковь,

Еще не было году, что семейство Голицыныхъ поселидось въ Казацкомъ. Мы прівхали туда въ сумерки. Везконечный дворъ, обнесенный тыномъ, въ глубинѣ коего открывались деревянные барскіе хоромы, наскоро выстроенные, а по бокамъ находились шесть довольно просторныхъ мазанокъ, вмѣсто флигелей, и садъ разведенный только осенью и представляющій одни только ряды прутьевъ, все это занесенное спѣгомъ, имѣло въ глазахъ моихъ видъ мрачный и угрюмый. Тѣ, кои вспомнятъ, какъ тяжела миѣ была мысль сдѣлаться пріемышемъ въ знатномъ домѣ, даже среди шума блестящей столицы, могутъ посудить о томъ, что во мнѣ происходило въ сію истинно-горестную для меня ми́путу.

Намъ отвели особливыя комнаты. Въ тотъ же самый вечеръ меня представили княгинъ, и я познакомился какъ съ гувернеромъ, коему меня поручили, такъ и съ маленькими моими товарищами. Я не скажу теперь ни слова о впечатлъніи, которое произвело на меня мое новое знакомство: ибо всъхъ членовъ многочисленнаго семейства, среди коего пришлось мнъ жигь, также и всъ лица, кои, находясь въ семъ домъ, составляли его общество, намъренъ я въ послъдствіи перебрать поодиночкъ. Права гостепріимства я почитаю священными; но я нимало не парушу моихъ обязанностей, если о постороннихъ людяхъ скажу истину съ такою же откровенностью, съ какою говорилъ о самыхъ близкихъ родныхъ. Чрезъ два дни родители мои воротились въ Кісвъ, оставивъ меня между людьми мнъ дотолъ вовсе незнакомыми.

Съ нетерпъніемъ ожидала княгиня Варвара Васильевна (такъ звали г-жу Голицыну) извъстій отъ мужа изъ арміи, которая на походъ находилась тогда въ Литвъ; съ изступленіемъ бъщенства скоро получила она письмо его, коимъ онъ ее увъдомлялъ, что государь за что-то на него прогижвался, отставиль его отъ службы, отдаль корпусъ его генералу де-Ласси, велълъ ему жить въ деревиъ, и что фельдъегерь не замедлить привезти его къ намъ. Конечно, было за что подосадовать, но гивь княгини Голицыной превосходить всякое описаніе. Столь ужаснъйшаго гивва я никогда еще не видываль; онъ превратиль ее въ фурію, исказиль всв черты еще прекраснаго ея лица. Забывая, что свидътелями она имъсть дътей и слугь, она проклинала паря, вежхъ, народъ и войско, которые ему повинуются, и успокоилась только отъ изнеможенія силь. Этоть первый взрывь яркими чертами осватиль въ глазахъ моихъ весь характеръ той особы, у которой я находился въ зависимости и заставилъ меня въ поступкахъ своихъ быть весьма осторожнымъ.

Дни три спуста послъ того прибылъ, или былъ привезенъ, самъ князь Голицынъ, въ сопровождении втораго сына своего, **Федора**, от-

ставнаго гвардін корнета, который отправился къ нему въ армію, въ надеждё подъ начальствомъ его опить вступить въ службу, но, встрътясь съ нимъ на дорогѣ, вмѣстѣ воротился. Не прошло недѣли, какъ изъ Петербурга прислали старшаго сына его князя Григорія, генералъ-адъютанта и любимца Павла Перваго, внезапно отставленнаго и высланиаго изъ столицы. Это было въ Февралѣ, а въ половинѣ лѣта еще прислали къ намъ третьяго и четвертаго сыновей князя Голицына, Сергія и Михаила, Семеновскихъ офицеровъ, также безъ просьбы отставленныхъ, но не совсѣмъ однакоже безъ вины и причины. Итакъ Казацкое сдѣлалось мѣстомъ заточенія цѣлаго семейства, мнѣ совершенно чуждаго, но которое однакоже я долженъ былъ съ нимъ раз-дѣлять.

Я не быль свидътелемъ свиданія супруговъ; мы въ это время сидъли за книгами; когда же кончился классъ, и меня представили хозяину дома, то видъ его, спокойный, довольно - веселый, и ласковопокровительственный миъ пріемъ меня чрезвычайно ободрили.

Теперь приступлю къ объщанному выше, къ изображению людей, съ коими прожилъ я около года въ совершенномъ удалении отъ міра и коихъ характеръ слъдственно могъ хорошо изучить. Чтобы успокоить читателя, спъщу предупредить его, что между ними были лица отмънно-замъчательныя и начинаю съ главы семейства.

Воспитанный въ Кадетскомъ Корпусв, въ концв царствованія императрицы Елисаветы, князь Сергій Өедоровичъ учился съ успъхомъ математическимъ наукамъ и, исключая Русскаго, зналъ еще хорошо Нъмецкій языкъ. Вышедъ изъ него, онъ въ обществъ получилъ навыкъ къ Французскому; знаніе языковъ было тогда не бездълица: оно вело къ повышению. Онъ не принадлежалъ къ знаменитой вътви Голицыныхъ, Дмитрія и двухъ Михаиловъ Михаиловичей, коихъ счастіе при Петръ Великомъ равнялось великимъ ихъ заслугамъ и коихъ семейства пріобръли новую славу въ глазахъ Русскаго народа, падая умилительными жертвами Нъмецкаго тиранства при Аннъ Іоанновнъ. Его отецъ, князь Өедоръ Сергъевичъ, былъ человъкъ и не чиновный, и не богатый, и не разсчетливый: прельстившись всёмъ заграничнымъ, куда какъ-то его запесло, опъ получилъ необоримое отвращение ко всему отечественному. Разсказывали, что, по возвращении изъ путешествій, онъ тотчасъ завель флёровую фабрику и потомъ, гнушаясь названіями ржи и проса, онъ вет поля свои застяль Французскимъ табакомъ, и скоро до того раззорился, что наконецъ не на чемъ ему было посвять и ръпы. Когда просвъщение блесиетъ передъ полуварварами, то прежде всего хватаются они за роскопи, какъ дъти, которыя ловять огонь.

Къ счастію молодаго сына, онъ вовсе не походиль на отца; въ немъ билось истинно Русское сердце, онъ былъ наружности пріятной, былъ добръ, уменъ и храбръ: безъ того, не смотря на сіятельное свое происхожденіе, ему бы невозможно было выбиться изъ княжеской толпы \*). Много ему способствовало къ тому родство съ извъстнымъ фельдмаршаломъ, графомъ Захаромъ Григорьевичемъ Чернышовымъ, президентомъ Военной Коллегіи, коего по матери былъ онъ родной племянникъ; а еще болъе женитьба на племянницъ князя Потемкина, который, вирочемъ, не очень его любилъ, но не могъ отказать ему въ уваженіи. Тоже самое было и съ другими тогда царскими любимцами.

Это зналь Павель Первый и, вступивь на престоль, осыпаль его ласками и наградами. Долго это продлиться не могло: только въ Екатеринино время можно было безнаказанно соединять върную службу и преданность престолу съ нѣкоторою независимостію жарактера. Скоро должень быль князь Голицынь оставить службу и поселиться въ Москвъ. Но когда война съ Французами заставила вызвать Суворова изъ заточенія, тогда вспомнили и о другихъ брошенныхъ мечахъ Екатерины: на Гатчинскихъ фрунтовикахъ трудно бы было выѣхать. Призванный въ Петербургъ, обласканный Голицынъ отправился ко ввъренному ему корпусу, а вскоръ потомъ въ ссылку, за какое то откровенное письмо къ императору.

Онъ быль тогда полный генераль и обвъщень всъми первостепенными орденами, за военные подвиги полученными. Онъ быль въ

<sup>\*)</sup> Наша Россія въ этомъ отношенів не сходствуєть ни съ сопредъльною съ нею Азіей, въ которой радко гда можно найти аристократическія насладственныя права, ни съ соседственною феодального Европой, гдф до конца последняго столетія привилегиронанныя касты такъ много еще толковали о геральдикъ, о своихъ родословныхъ, о своихъ пергаменахъ и гордились длиннымъ рядомъ предковъ всегда болье, чъмъ богатствомъ, чвит талантами и доблестями. У насъ нути къ славъ, чинамъ и богатству открыты дли встяль состояній; сего мало: новое имя, получившее великую знаменитость, всеобщую извъстность, самая противоположность низкаго происхождения и высокой степени, до которой изъ него достигають люди счастливые или способные, инветь для Русскихъ особую привлекательность. Люди, которые, безъ личныхъ достопиствъ, хвастаются предками, у насъ становятся смъшны; за то вельможи, которые не красивють отъ родства съ простолюдинами, пріобрътають новыя права на уваженіе. Со всьмъ тьмъ, однакоже, дворянекимъ достоинствомъ никто не пренебрегаетъ; ибо дворянство имъетъ у насъ право, какимъ пигдь оно въ другихъ земляхъ не пользуется: право собственности надъ единокровными людьми. Въ понятіяхъ о благородствъ, какъ и во многомъ, у насъ еще можно найти смъщение Европейскаго съ Азіатскимъ. Въ нашемъ холодномъ климатъ мы привыкли къ евъжести, мы любииъ ее; какъ огромные, каменные домы наши почти ежегодно почививаются и перекрашиваются, чтобы ташить наши взоры, такъ и древніе роды должвы безпрестапно уснъхами по службъ или при дворъ паводить на себи повый лоскъ, чтобъ оставаться на изкоторой высоть въ глазахъ соотечествевниковъ.

крѣпости силь и лѣть, ибо ему сще не было напидесяти, и но его опытности, дѣятельности и безстранию казалось, что судьба предназначала его быть однимъ изъ лучинхъ нашихъ полководцевъ; сін ожиданія никогда не сбылись. Но можно утвердительно сказать, что еслибъ ему порученъ былъ корпусъ Корсакова или Германа, то слава Русскаго оружія въ Голландіи или Швейцаріи прогремъла бы тогда не менѣе чѣмъ въ Италіи; самыя важныя происшествія взяли бы тогда, можетъ быть, иной оборотъ.

Росту быль онъ небольшаго, но сложенія очень плотнаго и чрезвычайно полнокровенъ. Одинъ глазъ его былъ косой, и онъ имълъ обыкновеніе его прищуривать; сіе придавало ему видъ насколько насмъщливый, улыбка же его всегда выражала добродушіе, и это вмъсть двлало лицо его весьма примъчательнымъ. Кажется, кромъ военной исторіи и стратегических вингъ, онъ другаго чтенія не любилъ; о литературъ и помину не было. Въ хозяйственныя дъла онъ не мъшался; по тогдашнему обычаю, воспитаніе дітей предоставляль гувернёрамъ и учителямъ. Въ чемъ состояли кабинетныя его занятія, мнъ неизвъстно; ибо мы видъли его только въ объденное время, и по вечерамъ онъ долженъ былъ часто скучать. Въ хорошую погоду вздилъ онъ прогуливаться въ коляскъ или верхомъ, а въ вечеру сражался иногда съ къмъ-нибудь на шахматной доскъ и почти всегда побъждаль противниковъ. Осень и начало зимы было для него самое лучшее время года: тогда по цълымъ днямъ могъ онъ гоняться за зайцами.

Всв склонности его были молодецкія. Говорять, что смолоду онъ быль отчаянный игрокъ, часто до последней копейки все проигрываль, пока фортуна не сдълалась къ нему благосклониве, и онъ нъсколько сотъ тысячь не пріобръль игрой; тогда онъ побъдиль сію страсть и карты пересталь брать въ руки. Къ вину онъ никогда не быль склонень, а страсть къ женщинамъ превратилась у него въ постоянную любовь къ одной. Благородство души его было неимовърное, оно не дозволяло зависти ея коснуться. Надобно было видъть его сердечную радость, его восторги при чтеніи тогда новостей изъ Италіи! Сраженіе при Нови готовъ онъ быль торжествовать какъ собственную побъду; за то надобно было видъть и его глубокую печаль при полученін извъстія о Цюрихскомъ дълъ. Изгнанникъ восхищался тъмъ, что умножало славу правленія его гонителя и рукоплескаль соперниникамъ! Жестокая несправедливость царя не могла перемънить его чувствъ къ Россіи. Какой запасъ славныхъ, отличныхъ людей оставила Екатерина! И какъ расточительность ен двухъ наследниковъ умьла сдълать его безполезнымъ!

Какъ домашнимъ, такъ и деревенскимъ хозяйствомъ исключительно занималась княгиня, сего супруга златовласа, Плънира сердцемъ и дицомъ» \*). Когда и началъ зпать ее, такое названіе уже ей не было прилично, хотя черты ея были безподобныя, и въ сорокъ лътъ она сохраняла свъжесть двадцатильтней дъвы. Но сильныя страсти, коихъ велъдствіе дурнаго воспитанія она никогда не умъла обуздывать, дали ея лицу весьма непріятное выраженіе. Въ ея власти находились чада и домочадцы, слуги и крестьяне; однакоже мужъ не переставалъ быть господиномъ, и хотя всъмъ она управляла, всъмъ повелъвала, но онъ сохранялъ права генеральной инспекціи и контроля: самый благоразумный образъ правленія въ домъ.

Я худо объяснился, если мои читатели увидять въ кнагинъ Голицыной злую женщину: между элою и сердитою разница превеликая. Еслибы гибвъ ея иногда не былъ продолжителенъ, то ее просто можпо было бы назвать вспыльчивою. Она чрезвычайно любила власть и деньги, любила безъ памяти мужа и одного изъ сыновей своихъ и терпъть не могла противоръчій; а какъ разсудокъ ея быль не весьма обширенъ, то никакіе доводы не могли ее убъждать. Сообразуясь съ симъ, можно было избъжать непріятныхъ съ нею столкновеній, и въ ея управленіи не было замітно и тіни тиранства; но горе тому, кто, возбудивъ ея гиввъ, не спъшилъ покорностію смягчить его: тогда она забывала все, и свой санъ, и свой полъ, и начинала даже рукамъ давать волю. Разсказывали ужасы, будто бы одинъ разъ она пріятельинцу свою, помъщицу Шевелеву, у себя въ гостиной, при всъхъ таскала за волосы; будто бы дорогой, измучившись отъ неисправности, въ которой она находилась, она среди поля при себъ велъла разложить сопровождавшаго ее засъдателя и высъчь илетьми: тогда еще быль живь князь Потемкинь, и не было даже возможности жаловаться на нее. Надобно сказать, однакоже, къ ся чести, что на совершеннобеззащитныхъ, напримъръ на горничныхъ дъвокъ, никогда рука ея не подымалась.

Съ такимъ нравомъ ей не легко было жить въ обществъ. Въ столицахъ она обыкновенно вела жизнь уединенную, стараясь окружать себя одними только угодниками и угодницами, а въ деревнъ тогда не трудно было знатной барынъ сосъднихъ мелкопомъстныхъ дворянокъ обращать въ свои прислужницы. Потому-то ея Зубриловка, въ Саратовской губерніи, была любимымъ ея мъстопребываніемъ: тамъ степень ея довъренности указывала мъста всъмъ уъзднымъ барынямъ.

<sup>\*)</sup> Такъ называеть ее Державинъ въ маньствомъ стихотворения: Осень во время основ Очакова.

Получить соло Казацкое по паследству от в дади, опа долго не решалась въ него прібхать. Одні только сильных привычки удерживали тогда на Севоре новыхъ помещиковъ завоеваннаго края; по опи восхищались мыслію, что могуть, когда захотять, поселиться въ тенломъ, прекрасномъ климать; пынь, ослибъ государь имъть власть раздавать именія близъ Ниццы и Флоренціи, то получивніе ихъ наши Руссо-Европейцы едва ли бы тому такъ радовались. Княгиню Голицыну къ переселенію побудили другія причины: всф эти именія, находящіяся въ рукахъ арендаторовъ, заброшенныя, забытыя Польскими помещиками, приносили чрезвычайно мало доходу въ сравненіи съ Великороссійскими деревнями; она хотела личнымъ присутствіемъ стараться его умножить.

Часто, часто вздыхала она о своей Зубриловкъ. Въблагословенной странь, среди роскошной природы, она жила какъ въ пустынь; вокругъ были одни крупныя помъстья, и самые ближніе сосъди во ста верстахъ. Всъ ея навыки, всъ ея вкусы были старинные Русскіе. Кому было угождать имъ, кому было раздълять ихъ съ нею? Конечно, она бы могла собрать разсвянныхъ въ округв шляхтянокъ, но какъ ихъ подпустить къ себъ? Въ глазахъ ея онв стояли виже ея служанокъ. Одна своя семья и живущіе въ ней составляли ея безсмінное, единообразное общество. Поутру она занималась деломъ, за обедомъ корошо кушала (и по большой части одни Русскія блюда); посл'в объда она сидъла за столиком въ софъ, какъ пзобразилъ ее Державинъ. Скука ее одолъвала. «Что бы намъ дълать?» иногда говорила она, чего бы намъ повсть? И моченыя яблоки, и рябинная пастила, и брусничная вода, и клюковный морсь, и морошка въ сахаръ, иногда просто липовый медь, всь Съверныя дакомства предпочтительно южнымъ плодамъ, смъняли другъ друга, чтобы прогонять нашу скуку. Добрая, сердитая княгиня! Истая боярыня! Несмотря на твой постоянно-угрюмый видъ, на твои страшные иногда взоры, я чту, я люблю твою память; прости мнъ мою откровенность: ты теперь въ обители въчной истины и дозволишь мив говорить ее о тебв.

Десять сыновей родила княгиня Голицына мужу своему, и одинъ только изъ нихъ умеръ въ малолътствъ. Старшій, князь Григорій, при рожденіи былъ пожалованъ гвардіи капитаномъ, какъ первенецъ изъ внуковъ Потемкина, то-есть сыновей его племяницы. Императоръ Павелъ, при вступленіи на престолъ, сдълалъ его, тогда семнадцатилътняго мальчика, полковникомъ и своимъ флигель-адъютантомъ, а года черезъ полтора генералъ-адъютантомъ. Тутъ ивтъ ничего мудренаго, и цари могутъ, когда имъ угодно, жаловать новорожденныхъ фельдмаршалами; но вотъ что удивительно: онъ ивсколько времени

управлять военною канцеляріей и докладываль по дёламь ея государю, слёдственно быль родь начальника штаба; кто его зналь прежде и послё, тому это покажется вовсе непонятнымь. Онь лицомь походиль на отца, хотя быль красивёе его и ростомь выше; не имёль пылкаго характера матери, но у нея заимствоваль страсть первенства надъмелкими людьми. Его воспитываль какой-то баронь Эйбень, который, даромь что Нёмець, ни самь ничего не зналь, ни его ничему не училь. Много придется миё говорить объ этомь человёкё въ послёдствіи времени; теперь сказаннаго здёсь почитаю достаточнымь.

Второй сынъ, восьмнадцатилътній князь Өедоръ, не только въ нашемъ маленькомъ обществъ, но и въ самомъ блистательномъ, многочислениомъ, былъ бы замъчателенъ. Получивъ столь же плохое воспитаніе, какъ и братьи, онъ пріобраль, однакоже, въ большомъ святв этотъ хорошій тонъ, который человіку, одаренному умомъ, даетъ такъ много средствъ его выказывать, а неимущему скрывать его недостатки. Болье всего помоглеть онь обходить затруднительные вопросы, которые могли бы изобличить въ невъжествъ: имъя самыя поверхностныя познанія, можно съ нимъ прослыть едва ли не ученымъ. Во Франціи, гдъ родился онъ, прикрывались имъ пороки и даже злодъйства, пока революція не истребила его, какъ безполезный покровъ. Давно уже вывезли его къ намъ молодые, знатные наши путешественники, Шуваловы. Бълосельскіе, Чернышовы, по болье всего эмигранты распространили его въ лучшемъ обществъ. Въ немъ образовался князь Өедоръ Голицынъ; а какъ Французскій языкъ быль исключительный органъ хорошаго тона, безъ котораго и понынъ онъ у насъ не существуеть, то опъ выражался на немъ такъ свободно и пріятно, какъ я дотолѣ не слыхивалъ.

Казалось, что онъ взяль себъ девизомъ: все для большаго свъта, его усиъховъ и наслажденій. И потому-то я мало зналъ людей, которые бы имъли столько свътской любезности и ума. Лицо Русской кормилицы, бълое, полиое, широкое, румяное, но съ огненнымъ взглядомъ и привлекательною улыбкой, дълали наружность его весьма пріятною; самой необычайной толщинъ своей умълъ онъ въ молодости, посредствомъ туалета, давать щеголеватую форму. Онъ прекрасно пълъ романсы и прилежно читалъ романы; въ этомъ, кажется, заключались всъ его знанія.

Сверхъ того, былъ онъ одаренъ необыкновеннымъ вкусомъ, не тъмъ изящнымъ вкусомъ, который умъетъ давать цъну произведеніямъ ваятеля, зодчаго или живописца и котораго одобреніе почитаютъ они лучшею наградой,—иътъ, онъ самъ сознавался, что ничего не смыслитъ въ наружной архитектуръ, что красоты ея для него не суще-

стнують, и никогда не хотьть взглянуть на картину. Но что касается до внутренняго расположенія комнать, до убранства ихъ всёми драгоцівными безділками, то на вымыслы въ этомъ роді быль опъ настоящій геній. Еслибь опъ остался живъ и захотіль бы себя на то для другихъ употребить, то я увірень, что въ ныпізнинее время опъ бы затмиль, уничтожиль Монферрана\*).

Еще одиу великую способность имълъ князь Федоръ: никто въ Россіи не умълъ такъ славно приготовлять великольпные праздники и быть ихъ распорядителемъ. Съ большимъ состояніемъ, которое наконецъ онъ получилъ и съ маленькою бережливостію, которой никогда онъ не имълъ, такіе люди, какъ онъ, служатъ если не подпорою государства, то по крайней мъръ украшеніемъ двора.

Моложе его годомъ, князь Сергій, третій братъ, былъ похожъ на него лицомъ, но лучше его, выше ростомъ и не такъ толстъ. Онъ его взялъ за образецъ, и сіе искусное подражаніе была одна только его блестящая сторона.

Но четвертымъ, Миханломъ, не безъ причины гордился отецъ; его любила мать, любили братья, товарищи по службъ, весь домъ, всъ знакомые. Нельзя было сыскать дурнаго лица столь пріятнаго, въ невысокомъ ростъ нельзя было найдти болье мужественнаго вида; изъ-подъ наморщеннаго чела, изъ подъ нахмуренныхъ всегда бровей, никакіе глаза не выражали столько сердечной доброты, столько веселой смълости. Онъ безъ памяти любилъ женщинъ и былъ столько въ нихъ счастливъ, сколько скроменъ на счетъ успъховъ своихъ. Съ перваго взгляда физіогномистъ могъ узнать въ немъ Русскаго человъка. Изо всего семейства своего опъ одинъ былъ одаренъ основательнымъ умомъ и любознаніемъ и одинъ былъ бы въ состояніи поддержать весь падшій нынъ родь князя Сергъя Феодоровича. Но смерть всегда выбираеть лучинія жертвы, и онъ погибъ въ сраженіп при Прейсишъ-Эйлау, имъя не болье двадцати трехъ льтъ отъ роду.

За нимъ слъдовалъ пятый братъ, Николай, песчастный, больной, искаженный въ ребячествъ отъ пспуга, лишенный разсудка, и который потомъ, двадцати лътъ, умеръ на рукахъ у няньки.

Шестой и седьмой, Павель и Александръ, были мои товарищи, но двумя или тремя годами моложе меня. Ни тотъ, ни другой далеко не пошли. Первый, весьма плохоголовый, еще въ ребячествъ имълъ

<sup>\*)</sup> Французикъ, славный рисовальщикъ и декоратёръ, котораго у насъ указомъ сдълали архитекторомъ и которому указомъ велвно строить мраморный соборъ, на который потребны десятки лътъ и десятки милліоновъ. И онъ строитъ его! Пусть скажутъ, что у насъ на Руси нътъ болье чудесъ.

лакейскія манеры и самыя подлыя паклонности; онъ долго страдаль слъдствіями порочной жизни и въ пизкихъ должностихъ старался держать себя вдали не только отъ столичныхъ, но и отъ губернскихъ городовъ. Другой, Александръ, былъ уменъ и храбръ; но ложныя понятія о чести и слишкомъ упрямый правъ рано остановили его на военномь поприщѣ, которое бы онъ могъ съ успѣхомъ проходить.

Самые меньшіе, Василій и Владимиръ, едва выходили тогда изъ младенчества. Первый весьма не глупъ и всегда оставался добрымъ и честнымъ человъкомъ; онъ могъ бы быть человъкомъ болѣе полезнымъ, но баловство страстной къ нему матери много повредило ему. Вообще всъ члены этого семейства гибнули, одни въ блестящемъ, другіе въ жалкомъ ничтожествъ. Болѣе всѣхъ изъ братьевъ надълалъ шуму меньшой, Владимиръ, употребляя во зло дары природы. Его называли Аполлономъ, онъ имълъ силу Геркулеса и былъ ума веселаго, затъйливаго, и отъ того вся жизнь его была сцъпленіе проказъ, иногда жестокихъ, иногда преступныхъ, ръдко безвинныхъ.

Источникомъ всъхъ непріятностей въ жизни, неудачъ по службъ, раззоренія, для этихъ Голицыныхъ было дурное ихъ воспитаніе.

Отецъ болъе всего заботился о физическомъ образовании дътей: ему желалось ихъ всёхъ видёть молодцами. Конечно, это весьма похвально, особливо въ то время, когда родители не только высшаго, но и средняго состоянія думали отличиться отъ простонародья, воспитывая детей своихъ въ совершенной неге, державши ихъ вечно въ теплъ и ке давая пикакой свободы ни пхъ мыслямъ, ни ихъ движеніямъ. Человъкъ, однакоже, не растеніе, и нужно приготовить его къ перепесенію непогодъ и нравственной атмосферы. Объ этомъ, кажется, никто не думалъ въ томъ домъ, гдъ я паходился. Молодые князья были искусны во всъхъ гимнастическихъ упражненіяхъ: они шибко бъгали, высоко лазили, славно катались на конькахъ, мастерски перепрыгивали черезъ рвы; смотря по возрасту, у каждаго изъ нихъ были разныхъ величинъ свайки, и они тъшились ими между собою или дворовыми людьми; зимою и лътомъ каждое утро обливали ихъ холодною водой. Развитіе же пхъ умственныхъ способностей оставлено было на произволь судьбы; никакихъ наставленій они не получали, никакихъ правиль объ обязанностяхъ человъка имъ преподаваемо не было. Гувернеръ ими очень мало занимался и только изръдка, какъ Онъгина, слегка браниль. Дядьки говаривали: «Полноте, наше сіятельство; въдь за васъ на мив взыщутъ».

Что касается до наукъ, то, исключая гувернера, который училъ ихъ по-французски и зналъ хорошо правописаніе, несмотря на то что онъ былъ эмигрантъ, находился еще при нихъ учитель математики,

Имъя намъреніе ихъ ветхъ посиятить военной службъ, отецъ чувствоваль всю необходимость для нихъ сей науки.

Будучи воспитанъ какъ благородное дитя, то-есть лѣнивый тѣломъ и мало пріученный къ холоду, новая метода, которой и я долженъ быль слѣдовать, была мнѣ вовсе не но вкусу. Дѣлать было нечего, и я привыкъ къ ней. Здоровое и крѣнкое сложеніе, которое получилъ я отъ природы, могло бы со временемъ быть обезсилено тѣлеснымъ бездѣйствіемъ, и я весьма благодаренъ дому Голицывыхъ за сохраненіе многихъ физическихъ способностей. Но какъ добро бываетъ рѣдко безъ худа, то въ семъ же домѣ (съ горестію долженъ въ томъ признаться) въ первый разъ познакомился я съ идеями порока и разврата. Опасность явилась съ той стороны, гдѣ ея менѣе ожидать было можно. Старшій изъ моихъ маленькихъ товарищей, моложе меня, какъ сказалъ я выше, заговорилъ со мной такимъ языкомъ, который сначала показался мнѣ непонятенъ; я покраснѣлъ отъ стыда и ужаса, когда его понялъ, но вскорѣ потомъ началъ слушать его съ удовольствіемъ.

Кто бы могь повърить? Другой соблазнитель мой быль самъ нашъ гувернёръ, шевальс де-Роленъ-де-Бельвиль, Французскій подполковникъ, человъкъ лътъ сорока. Не слишкомъ молодой, умный и весьма осторожный, сей повъса старался со всъми быть любезенъ и умълъ всёмъ нравиться, старымъ и молодымъ, господамъ и даже слугамъ. Обхожденіе его со мною съ самой первой минуты меня пленило. Я еще помниль строгую мораль, которую читаль въглазахъг. Мута; недавно разстался съ брюзгливымъ Форсевилемъ, и вдругъ нахожу наставника, который хочетъ увърить меня, что я уже не ребенокъ; а въ отроческія літа кому не хотілось быть постаріве! Онъ началь давать мий дружескіе совъты и одну только неловкость мою исправлять тонкими насмъшками; я чувствовалъ себя совсъмъ на свободъ. Во время нашихъ прогудокъ, которыя начались съ открывшеюся весной, онъ часто забавляль меня остроумною болтовней; объ отечествъ своемъ говориль какъ всв Французы, безъ чувства, но съ хвастовствомъ, и съ состраданіемъ, болье чимъ съ презрыніемъ, о нашемъ варварствы. Мало-по-малу пріучиль онь меня видіть во Франціи прекраснійтую изъ земель, въчно озаренную блескомъ солнца и ума, а въ ея жителяхъ избранный народъ, надъ всеми другими поставленный. Революціонеры, новые Титаны по словамъ его, только временно овладъли симъ Олимпомъ, но, подобно имъ, будутъ низвергнуты въ бездну. При словъ религія онъ съ улыбкой потупляль глаза, не позволяя себъ однакоже ничего противъ нея говорить; какъ средствомъ, видно, по мижнію его, пренебрегать ею было нельзя. Онъ познакомиль меня съ

именами (не съ сочиненіями) Расина, Мольера и Буало, о которыхъ я, къ стыду моему, дотолъ не слыхивалъ, и возбудилъ во мнъ желаніе ихъ прочесть.

Посреди сихъ разговоровъ, вдругъ началъ онъ заводить со мною нескромныя рѣчи и разсказывать самые непристойные, даже отвратительные анекдоты. Я не зналъ что мнѣ дѣлать: я такъ уже привыкъ въ него въровать, что стыдился своего стыда; а онъ, злодѣй, наслаждался моимъ смятеніемъ. Еще пріятнѣе было ему видѣть, какъ постепенно исчезала моя робость и умножалось безстыдство. Какая была цѣль его? Просто, въ этихъ людяхъ есть нѣчто демонское. Когда между Французами таковы были поборники вѣры и законнаго правительства, то что же такое были ихъ противники?

Изобразивъ поступки этого человъка, надобно сказать нъсколько словъ и о наружности его. Онъ былъ высокъ и сухощавъ, имълъ самые маленькіе, сърые, сверкающіе глаза и огромный носъ, который, описывая правильную дугу, составлялъ четверть круга. Онъ былъ чрезвычайно опрятенъ и никогда не покидалъ крестика Св. Лазаря, который доставляли не заслуги, а доказательства стариннаго дворянства.

И воть въ какихъ рукахъ находилась тогда, конечно, половина благороднаго Русскаго юношества! При Павлъ, въ числъ другихъ золъ и безпорядковъ, размножились у насъ эмигранты: не было полка въ армін, въ коемъ бы не находилось ихъ по два и по три человъка. Вообще твиъ, коимъ удалось попасть въ службу, болве другихъ посчастливилось. Графскій титуль, который по безчисленности носящихъ его мелкихъ, мало извъстныхъ дворянъ, во Франціи уже былъ ни почемъ, у насъ тогда еще былъ въ ръдкость, и наши знатныя или богатыя невъсты охотно выходили за сихъ мнимознатныхъ людей, осокогда они имъли Русскій чинъ. Такимъ образомъ Лавали, Модены, Кенсона \*) у насъ сдълались величайшими аристократами, не только сравнялись съ знаменитъйшими нашими фамилівми, но начали почитать себя выше ихъ. Не такова была участь техъ, кои принуждены были приняться за воспитаніе дітей: званіе учителя, въ нашихъ варварскихъ понятіяхъ, казалось намъ немного выше холопа-дядьки, въчнаго соперника мусьи. Французы это замътили; но какъ не было возможности ихъ всёхъ поместить, ибо прибывающія ихъ толпы безпрестанно увеличивались, то, следуя нашей пословице (я думаю у нихъ же заимствованной) «плоха честь, когда нечего фсть», они разсъялись по лицу земли Русской, чтобы какимъ-либо образомъ добывать себъ хлъбъ. Умножающееся употребление Французскаго языка

<sup>\*)</sup> За одного изъ Кенсона вышла дочь описаннаго выше князя П. И. Одоевского. П. Б.

способствовало имъ къ отысканію мѣстъ; скоро, въ самыхъ отдаленныхъ губерніяхъ, всякій пебогатый даже помъщикъ началъ имѣть своего маркиза\*). Не было у насъ для Французовъ середины: ils devenaient outchitels ou grands seigneurs

Когда между Французами, между эмигрантами, встратится человать благоразумный, просващенный, скромный, съ религіозными чувствами и строгою нравственностью, то надобно говорить объ немъ какъ о диковинкъ. Такая диковинка находилась у насъ въ селъ Казацкомъ. Къ сожаланію, не ему было поручено воспитаніе наше: опъ только давалъ намъ уроки. Г. Керлеро, о коемъ хочу говорить, не прівхалъ, а пришелъ въ Россію съ корпусомъ принца Конде. Какъ искуснаго инженернаго офицера, его бы охотно приняли во всякую иностранную службу; но онъ предпочелъ надъть ледунку, взять ружье и стать въ ряды простыхъ воиновъ, защитниковъ королевскихъ правъ, кои почитали они священными; когда корпусъ, къ коему принадлежалъ онъ, былъ принятъ въ Русскую службу, то скоро, наскучивъ гарнизонною жизнію, онъ опредълился учителемъ въ домъ Голицыныхъ.

Въ этомъ коротенькомъ и кръпкомъ человъчкъ нельзя было предположить ни костей, ни мяса, ни жиру, а одни только мускулы: онъ весь былъ какъ одна только сильная пружина. Родомъ былъ онъ изъ Бретани. Я не знаю, должно ли Бретонцевъ почитать Французами. Изъ завоеванныхъ Кельтическихъ племенъ они одни подъ Римскимъ владычествомъ сохранили нъкоторую твердость, независимость, честные и дикіе нравы и неблагозвучный свой языкъ, когда вся Галлія приняла обычаи своихъ завоевателей. Гордые ихъ единоплеменники, отдъленные отъ нихъ проливомъ, также легко переродились въ Англосаксовъ и Норманновъ, коль скоро были ими покорены. Оружіе Франковъ позже нсего проникло въ ихъ Арморику, и Вандея была послъдняя защитница прежняго порядка. Пусть назовутъ ихъ непреклонными или упрямыми; таковы остались они и понынъ. Таковъ былъ и мой любезный Керлеро.

Онъ съ добродушною настойчивостію побъдиль во мнъ отвращеніе къ математическимъ наукамъ, и въ одно льто прошли мы съ нимъ геометрію и алгебру; ему обязанъ я тъмъ, что не остался совствъ безсчетнымъ. Съ величайшимъ терпъніемъ училъ онъ маленькихъ князьковъ, но усердно и успъшно занимался съ шестнадцатилътнимъ от-

<sup>\*)</sup> Я зналъ въ Пенвенской губерніи одного г. Жедринского, у котораго было не болье трехъ сотъ душъ обремененныхъ долгами. Его сына воспитывалъ виконтъ де-Мельвиль.

ставнымъ офицеромъ, княземъ Михаиломъ, который одинъ изъ братьевъ пожелалъ вознаградить потерянное на службъ время.

И такъ въ семъ домъ было два Француза. Было еще и два Нъмца: отставной ротмистръ, который, завъдывалъ конюшней и смотрълъ за лошацьми, и лекарь, который мориль людей; последній быль женать. Потомъ быль Грекъ, отставной майоръ, главный управитель надъ деревнями, который всегда улыбался, пришучивалъ и обкрадываль своихъ върителей. Въ немъ одно только миж памятно: отъ него ужасно несло курительнымъ табакомъ; цвътъ лица онъ имълъ совсъмъ кофейный и ежедневно пиль по двънадцати чашекъ кофе. Всъхъ вышесказанныхъ, но не вышеименованныхъ особъ, лътъ двадцать тому назадъ, могъ бы я назвать читателю, который впрочемъ немного бы отъ того выигралъ, и горе только одному мнъ, кому память столь примътно измъняетъ \*). Наконецъ, былъ и Полякъ, Загурскій, панъэкономъ съ своей паньей. Грекъ и Нъмцы объдали съ нами только по праздникамъ и по воскресеньямъ, а шляхтича съ женой, тоже по воскресеньямъ, пускали только по утру съ поклономъ къ княгинъ, которая милостиво давала имъ цёловать ручку.

Все это были должностныя лица; но въ нашемъ обществъ находильсь еще два почетные члена, изъ коихъ одинъ давно уже членомъ Россійской Академіи, а другой доселъ тщетно ожидаетъ сей чести.

Родной племянникъ Александра Петровича Сумарокова, одного изъ извъстнъйшихъ нашихъ старинныхъ писателей, Павелъ Ивановичъ служилъ въ Преображенскомъ полку подъ начальствомъ князя Сергія Өедоровича и женился на двоюродной сестръ его, княгинъ Маріи Васильевнъ Голицыной. Онъ свелъ ее съ ума, гдъ-то оставилъ, а прижитыхъ съ нею двухъ дътей, сына и дочь, отдалъ онъ на воспитаніе въ домъ своего родственника и покровителя. Принужденъ будучи, подобно многимъ, оставить службу при Павлъ и не имъя большаго состоянія, онъ находился тогда вмъстъ съ ними и гостиль въ Казацкомъ.

Весьма бы любопытно было сдвлать психологическое изысканіе, отчего люди, имвющіе сколько нибудь разсудка, иногда до того бывають ослвилены высокимь о себв мнвніемь, что выказывають его на каждомь шагу, при каждомь словь, не замвчая, сколь неприлично сіе въ общежитіи, сколь противно для самолюбія другихь. Каждый изъ нась, если только захочеть взять трудь разсмотръть себя, то найдеть

<sup>\*)</sup> Чтобъ имъть по обращику каждой націи, учился съ нами маленькій, красиный Англичанинъ, Джонъ Личъ, сынъ какого-то ремесленника. Я недавно зналъ его архите-кторомъ Медико-хирургической Академіи, во что опредълилъ его извъстный его единоземецъ Вилліе, хоти онъ никогда архитектуръ и не думалъ учиться.

внутрениее, върное чувство, которое поможеть ему лучте другихъ сдълать самому себъ оцъпку. Многіе, ужасаясь умственной вищеты своей, холоднымъ молчаніемъ ограждаютъ ее отъ проницательности людей; высокомърнымъ обхожденіемъ, какъ плотною мантіей, прикрываютъ они природныя свои рубища. Все это предполагаетъ нъкоторый разсудокъ, нъкоторое искусство и слъдственно нъкоторый умъ. Но тъхъ, кои, будучи словоохотны, въчно повторяютъ глупое я, когда въ ихъ взглядахъ вы всегда видите безсмысленное самодовольство, тъхъ позволено ръшительно назвать дураками.

Непомърная спъсь г. Сумарокова превосходила всякое описаніе: никакіе успъхи не смягчали его гордости; безчисленныя пеудачи не могли никогда его образумить. Въ обращеніи со всъми, кого смолоду не привыкъ онъ почитать выше себя, было всегда что-то грубое, жесткое, нестерпимое. Въ глубокой старости онъ остался также тяжелъ и несносенъ, какъ въ первой молодости; болъе онъ сдълаться не могъ. Два раза былъ онъ губернаторомъ, объ губерніи долженъ былъ оставить, истощивъ терпъніе начальства, подчиненныхъ и жителей; теперь онъ состоитъ инвалиднымъ сенаторомъ.

Онъ одинъ видёлъ въ себё государственнаго человёка и литературнаго генія; никто даже въ шутку его въ томъ не увёрялъ. Вёроятно, у него былъ двойникъ, и ихъ взаимное удивленіе, обожаніе, утёшало его въ мнимой несправедливости людей. Нельзя думать, чтобы творенія его дошли до потомства; библіоманамъ было бы однакоже не худо ихъ сохранять: они могутъ служить образцами дурнаго слога, дурнаго вкуса, наглости, самохвальства и самой грубой неблагопристойности. Стараясь спасти ихъ отъ забвенія, въ которомъ, можетъбыть, и самъ потону, спёшу назвать извёстнёйшія: Досуги Крымскаго судии, Прогулка за границу и пов'єсть: Өеодора, которая такая же дура, какъ и самъ сочинитель.

Дочь его, Марія Павловна, нынѣ пожилая дѣва, была тогда двѣнадцатилѣтняя дѣвочка; воспитанная съ дѣтьми другаго пола, она имѣла и сохранила много ухватокъ мальчика. Сыну Сергѣю Павловичу, славному артилеристу и генералъ-адъютанту, было тогда лѣтъ восемь или девять. Они оба были вовсе не въ отца. Первая необыкновенною любезностію ума, послѣдній заслугами, храбростію и добросердечіемъ всегда искупали недостатки его и пріобрѣтенными въ обществѣ любовію и уваженіемъ украшаютъ незавидную его старость.

Въ Казацкомъ г. Сумарокову не было передъ къмъ гордиться: хозяева были къ нему расположены пріязненно, а прочіе уму его възвърили на слово. Со мной былъ онъ довольно ласковъ, спускался иногда до шутокъ и забавлялся моимъ невъдъніемъ, моею неонытно-

стію. Замътивъ однакоже возрастающую дружбу мою къ дочери, взаимную, дътскую, невинную, онъ прогнъвался, мнъ запретилъ къ ней подходить, ей говорить со мною и съ того времени сталъ сурово на меня смотръть.

Въ ненастное время пернатые пъвцы скрываются въ густотъ лъса: деревню и домъ князя Голицына избралъ тогда убъжищемъ одинъ весьма мохнатый пъвецъ, извъстный чудесными дарованіями. Я назваль его пъвцомъ мохнатымъ, потому что въ поступи его и манерахъ, въ ростъ и дородствъ, равно какъ и въ слогъ, есть нъчто медвъжье: таже сила, таже спокойная угрюмость, при неуклюжествъ, таже смышленность, затъйливость и ловкость. Его никто не назоветъ лучшимъ, первъйшимъ нашимъ поэтомъ; но конечно онъ долго останется извъстнъйшимъ, любимъйшимъ изъ нихъ. Многіе догадаются, что я хочу говорить о Крыловъ.

Онъ былъ тогда лътъ тридцати тести и болье двънадцати извъстенъ въ литературъ. Онъ находился у насъ въ качествъ пріятнаго собесъдника и весьма умнаго человъка, а о сочиненіяхъ его никто, даже онъ самъ, никогда не говорилъ. Мнъ это досель еще непонятно. Отътого ли сіе происходило, что онъ не былъ иностранный писатель? Отътого ли, что въ это время у насъ дорожили одною только воинскою славой? Какъ бы то ни было, но я не подозръвалъ, что каждый день вижу человъка, коего творенія печатаются, играются на сценъ и читаются всъми просвъщенными людьми въ Россіи; еслибы зналъ это, то конечно смотрълъ бы на него совсъмъ иными глазами.

Собственное его молчаніе не можеть почитаться слѣдствіемъ скромности, а болье сметливости: онъ выказываль только то, что въ состояніи были оцьнить; истинныя же сокровища ума своего ему не передъ къмъ было расточать.

Происхождение его мало извъстно; кажется, онъ долженъ быть сыномъ новаго, мелкаго, бъднаго дворянина. Природа сама указала ему путь, на которомъ онъ встрътился съ фортуной; потому-то онъ мало заботился о службъ. Но въ Россіп, особливо лътъ пятьдесятъ тому назадъ, никакъ нельзя было оставаться безъ чина, и его куда-то записали. Неимущій, безпечный юноша, онъ долго не имълъ собственнаго угла и всегда гостилъ у кого-нибудь. Такимъ образомъ попалъ онъ къ князю Голицыну и жилъ у него уже года два до нашей встръчи. Онъ сопутствовалъ ему въ армію въ званіи частнаго секретаря, надъялся за границей получить новыя впечатлънія, пріобръсть новыя познанія; но веблагопріятный оборотъ, который взяли дъла его патрона, заставиль его съ нимъ вмъстъ укрыться въ деревнъ.

Въ тучномъ тълъ его обращалась кровь не столь медленно какъ нынъ, въ немъ было болье живости, даже болье воображени; но уже тогда былъ онъ замъчателенъ неопритностью, льностью и обжорствомъ. Въ этомъ необыкновенномъ человъкъ были положены зародыши всъхъ талантовъ, всъхъ искусствъ. Природа сказала ему: выбирай любое, и онъ началъ пользоваться ея богатыми дарами, сдълалси поэтъ, хорошій музыкантъ, математикъ. Скоро тяжестью тъла какъ бы прикованный къ землъ и самымъ пошлымъ ея удовольствіямъ, его умъ сталъ ръже и ниже парить. Одного ему дано не было: душевнаго жара, священнаго огня, коимъ согрълась, растопилась бы сія масса, поглотившая у насъ столь миого наслажденій. Мы дивимся, мы восхищаемся тъмъ, что ускользнуло отъ могущества плоти: что бы мы увидъли, еслибъ она могла быть побъждена!

Крылова называють Русскимъ Лафонтеномъ; тотъ и другой первые баснописцы въ своей землъ; но какъ поэтъ, мнъ кажется, Французъ стоитъ выше. Какъ онъ бываеть иногда трогателенъ, увлекателенъ, напримъръ въ баснъ: «Два Голубя»! Читая его, никто не спросить: быль ли онь добрый человъкь? Всякій это почувствуеть. Еслибъ о Крыловъ миъ сдълали сей вопросъ, то я долженъ бы быль отвъчать отрицательно. Чрезмърное себялюбіе, даже безъ здости, нельзя назвать добротой; въ дъяніяхъ Крылова, въ его разговорахъ былъ всегда одинъ только разсчетъ; въ его стихахъ чистота, стройность и размъръ, вездъ умъ, нигдъ не проглянетъ чувство, а умъ безъ чувства тоже что свъть безъ теплоты. Человъкъ этотъ никогда не зналъ ни дружбы, ни любви, никого не удостоиваль своего гивва, никого не ненавидель, ни о комъ не жалълъ. Никогда не вспоминалъ онъ о прошедшемъ, никогда не радовался ни славъ нашего оружія, ни успъхамъ просвъщенія; если онъ и завидоваль другимь знаменитымь современнымь нашимъ писателямъ, то развъ въ тайнъ; былъ съ ними привътливъ, но никогда ихъ не читалъ, никогда не хотълъ говорить о ихъ сочиненіяхъ. Единственную страсть, или лучше сказать что-то похожее на нее, имълъ онъ къ карточной игръ, но и въ ней былъ всегда остороженъ и всегда презиралъ игроковъ, съ коими однакоже прожилъ въкъ. Двъ трети стольтія прошель онь одинь сквозь нъсколько покольній, одинаково равнодушный какъ къ отцебтшимъ, такъ и къ зръющимъ.

Съ хозяевами домовъ, кои, по привычкъ, онъ часто посъщалъ, гдъ ему было весело, гдъ его лелъяли, откармливали, былъ онъ очень ласковъ, любезенъ; но если печаль какая ихъ постигала, онъ неохотно ее раздълялъ. Еслибъ его спросили, какое слово въ Русскомъ языкъ ему кажется нъжнъйшимъ, то я увъренъ, чго онь бы отвъчаль: кор-

милецъ мой. Что дълать! Видно, сердце у него въ желудкъ; изъ сего источника почерпнулъ онъ большую часть своихъ мыслей, и надобно сказать правду, онъ имъ нехудо былъ вдохновенъ.

Тотъ, вто остается чуждъ житейскихъ бурь, кто на страсти людей, благородныя или пагубныя, смотрить съ улыбкою презрвнія, тоть не долженъ имъть ихъ слабостей, а еще менъе ихъ предразсудковъ. Но таковы несообразности въ каждомъ изъ насъ, такое несогласіе бываеть между разсудкомъ и наклонностями; что не сыщется нынъ человъка, который бы болъе Крылова благоговълъ передъ высокимъ чиномъ или титуломъ, въ глазахъ коего сіятельство или звъзда имъли бы болье блеска. Положимъ, это слъдствіе господствовавшаго прежде мнтнія, подъ вліяніемъ коего онъ выросъ, и я очень далекъ, чтобы видъть тутъ что нибудь худое; но зачъмъ же богатство имъетъ равное право на его почтптельную нъжность? Отчего же такое жестокое невниманіе ко всімь, кто обижень не природой, а фортуной? Гдів же твердый мужъ? Гдъ же философъ? Надобно было видъть въ Казацкомъ его умное, искусное, смълое раболъпство съ хозяевами; надобно было видеть, какъ онъ самъ возбуждалъ ихъ къ шуткамъ, какъ часто въ угожденіе имъ трунилъ надъ собою.

Грустно это вспомнить, а еще грустиве подумать, что на немъ выпечатанъ весь характеръ простаго Русскаго народа, какимъ сдълали его Татарское иго, тиранство Іоанна, крипостное надъ нимъ право и желъзная рука Петра. Часто этотъ народъ долженъ трепетать передъ тъмъ, что онъ презираеть, и если Крыловъ - върное изображение его недостатковъ, то онъ же и представитель его великихъ способностей. Въ простомъ языкъ его, который иногда употребляетъ онъ и въ разговоръ, изъ простыхъ его изреченій схватиль онъ все, что показываетъ его глубокомысліе, и безъ лишнихъ украшеній, безъ приправы, составиль изъ нихъ оригинальныя свои творенія, какъ славный поваръ изъ простыхъ, но самыхъ свёжихъ припасовъ готовитъ вкусный столь, который можеть удовлетворить прихотямь взыскательнъйшаго гастронома. Подобно восточнымъ стихотворцамъ, въ коихъ самовластіе не могло заглушить таланта, но кои не дерзають явно говорить истину, ръшился и онъ яснымъ мыслямъ своимъ, върнымъ наблюденіямъ дать форму аполога.

Несмотря на свою лёность, онъ отъ скуки предложилъ князю Голицыну преподавать Русскій языкъ младшимъ сыновьямъ его и слёдственно и соучащимся съ ними. И въ этомъ дёлё показалъ онъ себя мастеромъ. Уроки наши проходили почти всё въ разговорахъ; онъумёлъ возбуждать любопытство, любилъ вопросы и отвёчалъ на нихъ также толковито, также ясно, какъ писалъ свои басни. Онъ не довольствовался однимъ Русскимъ языкомъ, а къ наставленіямъ своимъ примъшивалъ много правственныхъ поученій и объясненій разныхъ предметовъ изъ другихъ наукъ. Изъ слушателей его никого не было внимательнъе меня, и я долженъ признаться, что если имъю скольконибудь ума, то много въ то время около него набрался.

Обхожденіемъ его со мной я быль очень доволенъ: правда, онъ напоминаль мнѣ иногда о почтеніи, коимъ обязанъ я ребятамъ, молодымъ князьямъ, моимъ товарищамъ, что мнѣ было весьма пе по сердцу; по за то маленькому Англичанину Личу при мнѣ говаривалъ онъ, что ему не слъдуетъ забываться передо мной, генеральскимъ сыномъ.

Чтобы никого не пропустить изъ нашего деревенскаго общества, долженъ я назвать еще два лица: отставнаго капитана Таманскаго, побочнаго сына князя Сергія Өедоровича, и живущую у княгини Русскую барышню, Прасковью Андреевну, которыя ничтожества свои, во время пребыванія моего въ Казацкомъ, совокупили законными брачными узами.

Насъ человъкъ двадцать каждый день садилось за столъ, но по праздникамъ бывало и болъе двадцати пяти. Казалось, будто мы океаномъ или непроходимыми горами отдълены отъ другихъ частей міра, и только одинъ разъ въ недълю, посредствомъ почты, имъемъ съ нимъ сообщеніе. Меня увъряли послъ, будто за нами присматривали; но кажется, кому бы было? Земской полиціи мы въ глаза не видали, а между нами не было ни одного человъка, который бы когда-либо запятналъ себя предательствомъ.

Почтовые дви были для насъ днями радости. Я зналь тогда хорошо по-нъмецки и съ жадностію бросался на Гамбургскія газеты, которыя по прочтеніи вручаль мнъ князь съ одобрительною улыбкой. Московскія Видомости не менте тогда были любопытны: не было нумера, въ коемъ бы не упоминалось о Суворовъ. Я шель за нимъ черезъ Адижъ, Требію и По, за нимъ леттлъ на высоты Альповъ и съ нетерптнемъ ожидаль его въ Парижт; голова моя гортла, сердце билось при чтеніи блистательныхъ его реляцій. Я дома былъ изнъженъ и слъдственно трусливъ; туть откуда взялась бодрость: съ восхищеніемъ мечталъ я объ опасностяхъ, стыдился малъйшей робости и побъждаль ее. Такъ сильно дъйствуютъ великіе люди, въ отдаленнъйшихъ отъ насъ мъстахъ, на самые низшіе классы и на самый нъжный возрастъ.

Слава Суворова отражалась на пославшемъ его, ослабляла чувство ненависти къ нему, утъшала угнетенныхъ имъ, ссыльныхъ, и разливала радостный свътъ среди скорбной тымы его царствованія. Дерзали даже ликовать, и извъстія изъ Кіева говорили о безпрестанныхъ тамъ увеселеніяхъ.

Тутъ въ первый разъ узналъ я сладостное чувство любви къ отечеству, меня потомъ никогда не покидавшее; въ этотъ достопамятный для меня годъ познакомился я съ пороками и добродътелями, миъ дотолъ неизвъстными; въ уединенномъ углу Россіи вкусилъ я отъ древа познанія добра и зла. Скудны были мы настоящими происшествіями; но за то, исключая дътей, всъ были богаты воспоминаніями, и потому-то большая часть разговоровъ проходила въ разсказахъ. Изъ разныхъ странъ собрались тутъ обращики разныхъ націй и состояній; съ обыкновеннымъ вниманіемъ я все выслушивалъ, позволяль себъ мъшаться въ разговоры, дълать вопросы и получалъ снисходительные и удовлетворительные отвъты. Такимъ образомъ, въ самомъ тъсномъ кругу, въ коемъ прожилъ я тогда близъ года, чрезвычайно расширился кругъ моихъ идей.

Напримъръ, я узналъ между прочимъ, что знатный родъ и блестящія связи не только заміняють заслуги и чины, кои они доставляють или должны доставлять, но стоять на высотв, для сихъ последнихъ недосягаемой. Сію въру исповъдывали всъ члены семейства, въ коемъ л жилъ; изъ нихъ, кажется, первый князь Өедоръ принялъ ее въ тогдашникъ Петербургскихъ гостиныхъ, куда вывезена была она прямо изъ Сенъ-Жерменскаго предмъстія статскою совътницей княгиней Натальей Петровной Голицыной, урожденной графиней Чернышовой, сестрой фельдмаршальши Салтыковой. Находясь въ Парижв во время революцін, сія знаменитая дама схватила священный огнь, угасающій во Франціи и возжила его у насъ на Съверъ. Сотни свътскаго и духовнаго званія эмигрантовъ способствовали ей распространить свъть его въ нашей столицъ. Составилась компанія на акціяхъ, куда вносимы были тутулы, богатства, кредить при дворъ, знаніе Французскаго языка, а еще болье незнание Русскаго. Присвоивъ себъ важныя привилегін, компанія сія назвалась высшимъ обществомъ и правила Французской аристократіи начала прилаживать къ Русскимъ нравамъ, столь же удачно, какъ въ нынъшнихъ Французскихъ водевиляхъ маркизы де-Сенваль и виконтессы де-Жюссакъ на нашей сценъ перерождаются Авдотьями Дмитріевнами и Марьями Семеновнами. Екатерина благопріятствовала сему обществу, видя въ немъ одинъ изъ оплотовъ престола противъ вольнодумства, а Павелъ Первый даже покровительствовалъ его, предоставляя себъ, однакоже, право немилосердно тузить его членовъ, чего Французскіе короли себъ позволять не могли.

Не одинъ разъ придется мнъ говорить о семъ высокомъ сословіи, не болье какь съ полсотви льтъ у насъ образовавшемся, о пре-

имуществахъ, койми опо пользуется, о соминтельныхъ правахъ изкоторыхъ изъ его членовъ. Чтобы съ изкоторою подробностію изобразить его, я хочу дождаться времени, когда мит дано было почтительно приблизиться къ его святилищамъ; сказанное теперь почитаю покамъстъ достаточнымъ. Въ малолътствъ не совсъмъ деликатно давали мит чувствовать его могущество, но оно еще являлось мит какъ огромный блестящій фантомъ, коего образъ сокрытъ былъ отъ меня тапиственнымъ покровомъ, коего пе видълъ я слабыхъ сторонъ и коего власти не зналъ я границъ.

Барская спёсь, съ примёсью Францускихъ предразсудковъ, дёлала самохвальство молодыхъ Голицыныхъ иногда несноснымъ. Ни у
одного не было дурнаго сердца, не было даже гордости, но губительное для нихъ въ послёдствіи тщеславіе и легкомысліе. Имъ все еще
грезилась тёнь дёдушки Потемкина; изъ словъ ихъ можно было узнать, что они болёе видятъ въ себё побёжденныхъ сильнымъ противникомъ, чёмъ караемыхъ грознымъ владыкой. Съ своими слугами они
обходились такъ же просто, какъ и съ живущими у нихъ въ домё; эта
ласка была такого рода, какая оказывается любимой лошади, собакѣ
или птицъ. Такой ласки я снести не могъ и смёю похвастаться, что
умёлъ отразить покровительственный тонъ, который хотёли взять со
мной молодые люди; съ родителями ихъ было дёло другое.

Прошло лѣто, наступила осень, и уже близилась зима; съ каждымъ днемъ все у насъ въ деревнѣ становилось мрачнѣе и печальнѣе. Заграничныя извѣстія сдѣлались менѣе радостны, уменьшалась быстрота полета Суворова; сколь ни славенъ былъ переходъ его чрезъ Альпы, но онъ отдалялъ насъ отъ цѣли; наши Французы - роялисты повѣсили голову, а я чуть не плакалъ отъ досады.

Мои родители изъ Кіева отправились въ Москву, чтобы быть при родахъ сестры моей Алексъевой, которая въ Октябръ благополучно и разръшилась сыномъ Александромъ. Это извъстіе меня обрадовало и возгордило: въ первый разъ я сдълался дядей.

Къ концу года приготовились для меня новыя перемъны въ жизни. Тайный іезуить, аббать Николь, завель въ Петербургъ аристократическій пансіонъ. Онъ объявилъ, что сыновья вельможь одни только въ немъ будутъ воспитываться; и сколько съ намъреніемъ затруднить вступленіе въ него дътямъ небогатыхъ состояній, столько изъ видовъ корысти положилъ неимовърную плату: ежегодно по 1.500 рублей, нынъпнихъ шесть тысячъ. Обстоятельства способствовали успъхамъ сего заведенія, которое находилось у Обухова моста, на Фонтанкъ, рядомъ съ великолъпнымъ домомъ князя Юсупова. Супруга его, княгиня Татьяна Васильевна, отдала сына своего къ аббату Наколю, ко-

его чрезвычайно поддерживала; будучи сестрою княгини Голицыной, она письменно и ее убъждала прислать туда же младшихъ сыновей своихъ, на что послъдняя долго не изъявляла согласія. Но какъ невозможно было наконецъ не подмътить безнравственности г. Ролена, такъ какъ совъстились ему прямо отказать и затруднялись въ пріисканіи ему преемника, то и ръшились отправить мальчиковъ въ Петербургъ. О семъ намъреніи увъдомили также и моихъ родителей, возвращавшихся тогда изъ Москвы.

Едва успъли они воротиться, какъ прислали за мной довъреннаго слугу. Исключая Михапла Голицына и учителя Керлеро, я разстался почти безъ всякаго сожальнія съ людьми, съ коими, казалось, одна свычка должна уже была меня связать; не меня винить надобно, а ихъ равнодушіе даже между собою, даже другъ въ другу. Въ самое Рождество, отужинавъ, простился я со всъми довольно холодно и пошелъ къ себъ спать, съ тъмъ чтобы до свъта вывхать. Странное дъло! Лишь только пришелъ въ свою комнату и сталъ раздъваться, какъ мнъ сдълалось грустно. Такъ послъ со мною бывало и вездъ, особенно тамъ, гдъ люди не оказывали мнъ и не возбуждали во мнъ большаго участія: вмъсто ихъ, роднился я съ мъстами и ихъ только покидалъ, какъ друзей. Менъе сутокъ пробылъ я въ дорогъ и далеко за полночь, когда уже у насъ всъ спали, пріъхалъ я въ Кіевъ.

## XV.

Когда по утру увидъли меня родители, то едва могли узнать: такъ много съ небольшимъ въ десять мъсяцевъ измънилась моя наружность. Они оставили меня отрокомъ, я предсталъ имъ юношей. Я похудълъ, я вытянулся какъ спаржа; въ теплицъ порока насильственно и быстро я созрълъ.

Они не знали что со мной двлать: мои лвта требовали еще продолженія учебныхъ занятій, мой ростъ и тогдашніе обычаи двлали меня годнымъ для службы. Къ тому же имъ жаль было со мной разістаться; изъ многочисленнаго семейства находился я при нихъ тогда почти одинъ, ибо старшая сестра и старшій брать остались гостить у замужней сестры въ Москвъ, а средній брать повхаль въ Петербургь попытаться войти опять въ службу.

Въ Кіевъ быль тогда одинъ прівзжій Нѣмецкій профессоръ, г. Граффъ, человъкъ ученый и кроткій, который не хотѣлъ заводить школы, а только для образованія въ наукахъ взялъ къ себъ жить пять или шесть молодыхъ людей. Мой отецъ хотѣлъ меня къ нему отдать; но мать моя, которая весьма была на то согласна, выпросила меня только недъли на три, чтобы мной потъшиться.

Въ это время военнымъ губернаторомъ былъ Беклешовъ, но не тотъ, котораго я оставилъ, а меньшой бритъ его, Сергъй Андреевичъ. Старшаго же императоръ еще льтомъ вызвалъ въ Петербургъ и сдълалъ генералъ-прокуроромъ. Выборы, кои обыкновенно опъ дълалъ на удачу, были иногда весьма удачны. Завъдывая всъми частями государственнаго управленія, Беклешовъ сохранилъ однакоже военное званіе и военный мундиръ. Императоръ Павелъ, подобно отцу и наслъдникамъ, имълъ отвращеніе отъ гражданскихъ чиновниковъ и отъ гражданской службы, почиталъ подлыми ея занятія, особенно въ нижнихъ должностяхъ, и воспретилъ дворянству первоначально въ нее вступать.

Въ звани военнаго и гражданскаго чиновника вивств, Беклешовъ, дабы въ глазахъ государя облагородить одно звание другимъ, предложилъ ему составить новый пвхотный полкъ, подъ именемъ Сенатскаго, и его назначить шефомъ того полка; не ограничивать числа вступающихъ въ него подпрапорициковъ изъ дворянъ, а симъ послъднимъ, въ одно время преподавать законовъдъние и учить ихъ фронтовой службъ. Сія мысль была довольно курьозна, чтобы полюбиться Павлу Первому, и она немедленно была приведена въ исполнение. Брату моему, находившемуся тогда въ Петербургъ, поручилъ Беклешовъ написать къ моимъ родителямъ, чтобъ они прислали меня къ нему для опредъленія въ этотъ полкъ, и не заботились потомъ о моей судьбъ. Выгоды казались очевидны; сей новый планъ разстроилъ прежній (отдать меня къ г. Граффу) и только ожидали случая, чтобъ отправить меня въ Петербургъ.

Кіевъ оживился тогда контрактами и ярмаркой, но мы съ матерью почти все сидъли дома, чтобы ръже разлучаться. Во время вторичнаго отсутствія моего, число незнакомыхъ мнъ лицъ еще болье въ немъ умножилось; должностные же успъли въ это время раза два перемъниться, а прежніе, Екатерининскіе, между прочимъ Шардонъ съ Шардоншей, были всъ въ отставкъ и тихо доживали въкъ.

Одно поразило меня тогда въ Кіевѣ: новые костюмы. Казня въ безумствѣ не камень, какъ говоритъ Жуковскій о Наполеонѣ, а платье, Павелъ вооружился противъ круглыхъ шляпъ, фраковъ, жилетовъ, панталонъ, ботинокъ и сапогокъ съ отворотами, строго запретилъ носить ихъ и велѣлъ замѣнить однобортными кафтанами съ стоячимъ воротникомъ, трехугольными шляпами, камзолами, короткимъ нижнимъ платьемъ и ботфортами. Въ столицахъ уже давно успѣли привыкнуть къ сей уродливости, въ провинціяхъ позже, а къ намъ въ деревню или приказаніе не дошло, или оно въ ней не исполнялось. И мнѣ все платье пришлось перекроить, ибо уже года два ходилъ я въ галстукѣ и снялъ куртку.

Въ первыхъ числахъ Февраля княгиня Варвара Васильевна прислала къ намъ въ домъ двухъ сыновей своихъ, Павла и Александра, чтобы всъмъ нужнымъ запастись для дальнъйшаго пути. Сихъ законныхъ сыновей князя Голицына привезъ въ Кіевъ незаконный сынъ его Таманскій, о коемъ въ предыдущей главъ я, кажется, что-то сказалъ; онъ долженъ былъ сопровождать ихъ до самаго Петербурга. Вотъ и удобный случай меня отправить; нмъ воспользовались, наскоро меня снарядили и поручили попеченіямъ и надзору г. Таманскаго.

Этоть разь пойхаль я уже безь всякаго восторга, съ однимь только чувствомъ горести. Въ чужбинт такъ мало испыталь я радодостей, что въ будущемъ ничего не смёль себт пріятнаго объщать. 
Въ виду у меня были двойныя занятія и военная служба, въ которой, 
какъ увъряли, дворяне не имъющіе офицерскаго чина не избавлялись 
тогда отъ телесныхъ наказаній. Зима была ужасная и продолжительная; мы сидёли закутанные въ крытыхъ кибиткахъ и свёта Божьяго 
не видёли. Но насъ было четыре мальчика сорвавшихся съ узды: двое 
Голицыныхъ, Англичанинъ Личъ и я, а надъ нами Таманскій, котораго никто не слушался, на котораго нъкто изъ насъ не хотёлъ глядёть. Въ такой веселой компаніи скоро можно было забыть горе; Таманскій разчитывался, расплачивался, суетился, а мы, безъ заботъ, 
даже безъ замёчаній, скакали день и ночь, мёняли лошадей, а на 
станціяхъ только что проказничали и рёзвились: послёдній разъ въ 
жизни быль я ребенкомъ!

Въ одномъ только Витебскъ чрезвычайная стужа застанила насъ остановиться на сутки, чтобъ отдохнуть и обогръться. Въ Порховъ уснали мы отъ одного проъзжаго, что Беклешовъ отставленъ и уже уъхалъ изъ Петербурга: «Что же Сенатскій полкъ?» спросилъ я у проъзжаго.—«Переименованъ въ Литовскій, отвъчалъ онъ, у Сената нътъ уже гвардіи: одинъ государь можетъ ее имъть».—«Что же со мной будеть?» подумалъ я и тяжко вздохнулъ.

Наконецъ, 18 Февраля 1800 года, поутру въ Гатчинъ едва выпивь чашку чаю въ торопяхъ, къ полдню въ первый разъ я увидълъ Петербургъ. Спустившись съ Пулковой горы, наши извощики остановились, чтобы поправить лошадей; я этимъ воспользовался, чтобы въ находившейся тутъ каменной лавочкъ купить пряничныхъ оръховъ на послъднія десять копъекъ мъдью, которыя у меня въ карианъ оставалась; деньги же на прогоны и другія потребности были моним родителями отданы въ распоряженіе г. Таманскаго, который ихъ всъ уже издержалъ.

У самой застаны объявиль мив опъ, въроятно наскучивъ мною дорогой, что мив открыты всъ четыре стороны, что опъ взялся меня только довезти, но отнюдь не намъренъ заботиться обо мив въ столицъ, и самъ съ молодыми людьми отправился прямо къ княгинъ Юсуповой. Что мив было дълать? Изъ писемъ зналъ я, что братъ мой живетъ у одного Кіевскаго пріятеля нашего семейства, артилерійскаго генерала Бъгичева; но гдъ? Я думалъ, что объ этомъ знаетъ на заставъ караульный офицеръ; онъ улыбнулся моему вопросу и совътовалъ мив узнать о томъ въ Ордовансъ-Гаузъ. Онъ находился въ Миліонной, на углу Мошкова переулка; туда я и отправился. Тамъ ничего мив не могли сказать, а полагали, что мив надобно искать его на Литейной, гдъ живутъ всъ артилеристы, и что квартиру его миъ, въроятно, укажетъ первый попавшійся миъ артилерійскій солдать.

Когда я объявиль о томъ своему ямщику, то онъ наморщился, однакоже повезъ меня далъе. Это былъ послъдній день масляницы; не знаю, хотълось ли ему погулять, или дъйствительно лошади были измучены, но онъ безпрестанно съ нетерпъніемъ оборачивался ко мнъ, спрашивая: скоро ли кончатся наши странствованія? Я молчалъ; вдругъ онъ вновь поворотился ко мнъ съ вопросомъ, много ли я ему дамъ на водку? Мы уже были на Литейной, противъ Арсенала. Я пмълъ нескромность отвъчать ему, что у меня нъгъ ни копъйки; тогда онъ остановился и самымъ грубымъ образомъ объявилъ мнъ, что онъ отпрягаетъ лошадей и бросаетъ меня на улицъ. Со мною, для прислуги, былъ только глупый деревенскій мальчикъ Лёвка, мой ровесникъ. Я обомлъть; онъ, кажется, испугался еще болье меня.

Пусть представять себъ положение провинціяльнаго недоросля, брошеннаго среди улиць, которыхь онь не знаеть, въ столицъ, гдъ ему никто не знакомъ, и безь гроша денегъ. Но этимъ бъда еще не кончается. Вдругъ налетаеть полицейскій офицеръ, и кричить намъ: «Шапки долой, становись за кибитку!» Только успълъ я безмолвно исполнить сіе приказаніе, какъ вижу, что отъ Литейнаго двора несутся сани, запряженныя парой красивыхъ, лихихъ лошадей, покрытыхъ огромными бълыми фартуками. Я въ нихъ узналъ самого госусударя, котораго одинъ разъ уже въ жизни видълъ. Онъ сидълъ съ императрицей и ъхалъ кататься на горы, которыя тогда устроены были близъ Смольнаго монастыря. Лишь только промчался царь, полицейскій грозно возопилъ ко мнъ: какъ смъю я быть въ запрещенномъ нарядъ? Но, въроятно, тронутый моими лътами, невъдъніемъ, совътовалъ скоръе куда-нибудь убраться, чтобы меня не взяли на

сътзжій дворъ. На мит была черная шапка съ длинными ушами, и опт педавно передъ ттмъ были запрещены въ столицъ.

Между тъмъ нашъ ямщикъ медлилъ откладывать лошадей, можетъ быть и не посмълъ бы сего сдълать; но я не зналъ своихъ правъ, и лишь только опомнился отъ испуга, то вмъстъ съ Лёвкой прибъгнулъ къ мольбамъ. Проходящій въ это время солдать сказалъ намъ, что генералъ Бъгичевъ живетъ на концъ Кирочной улицы, у самаго Таврическаго сада, въ деревянномъ угольномъ домъ. Берегъ былъ видънъ, хотя еще въ отдаленіи, и жестокій ямщикъ сълъ опять на мъсто и поъхалъ далъе, но во время переъзда поминутно осыпалъ насъ ужасными ругательствами, изъ коихъ названіе нищихъ было еще самое сносное.

Вотъ, наконецъ, мы въвхали на дворъ; но что же? Новое горе: ни Бъгичева, ни брата, ни ихъ людей не было дома; всъ гуляли на масляницъ или были въ гостяхъ; остались какіе-то два деньщика, которые не только не соглашались пустить меня въ комнату, но даже хотъли прогнать со двора, принимая Богъ въсть за кого. На бъду и на счастіе мое, ямщикъ нашъ былъ человъкъ отчаянный, дерзкій: онъ прикрикнулъ на нихъ, ихъ не послушался, проворно отпрягъ лошадей и опрометью ускакалъ.

Мнъ оставалось только сидъть въ кибиткъ и ожидать возвращенія брата. Я то и сделаль, но мить было скучно и холодно. Я решился оставить Лёвку, а самъ пошелъ ходить по улицъ, не отдаляясь однакоже отъ жилища своего, то-есть кибитки. Попавшіеся мив какіе-то люди, съ коими завязаль я разговоръ, сказали мив, что если пойду вдоль Таврическаго сада и потомъ поворочу влъво, то выйду къ самымъ горамъ и увижу увеселенія Русскаго народа. Любопытство, юношеская вътренность и надежда встрътить, можетъ быть, брата, заставили меня пойти. Нынъшній Преображенскій плацъ быль тогда безконечное поле, занесенное сиъгомъ, на краю котораго едва видивлись низкія лачужки; я держался той стороны, которою онъ примыкаетъ къ саду, шелъ медленно, ибо вязнулъ безпрестанно въ глубокомъ снъгу и быль отягчень дорожнымь платьемь. Дорогой я никого не встрътилъ, и мнъ казалось, что я иду степью. Когда, пройдя садъ, заворотилъ я нальво, то замътилъ, что начинаетъ смеркаться и вспомнилъ несчастную свою черную шапку; измученный, истомленный, голодный, ибо ничего этотъ день не влъ, кромв пряничныхъ орвховъ, еще медленнъе потянулся я назадъ. Когда я воротился, то почти уже смерклось, но я нашелъ счастливую перемъну въ моихъ дълахъ: слуга моего брата пришель домой и помогаль уже Лёвкъ перетаскивать мои пожитки.

Мий ужасно хотилось йсть. Къ песчастію, люди г. Багичева не возгращались; безъ пихъ все было заперто, а избавитель мой въ этотъ день прогуляль свои деньги. Въ комнать, которую брать мой запималь, кое какъ устроиля и мив кровать. Я бросился на нее; за недостаткомъ пищи, спышиль укрвпить себя сномъ и безъ просына полсутки проспаль. Въ эту ночь, не знаю, видълъ ли я что во сив; но если мив снилось, то върно ужъ събстное. Случайное сіе негостепріниство Петербурга оставило во мив непріязненное къ нему впечатлъніе, которое двъ трети жизни въ немь проведенныя не могли совершенно изгладить.

На другой день брать меня разбудиль и неодъгаго повель къ нашему хозянну. Онъ быль самый почтенный, самый добродътельный чудакъ, уменъ, благороденъ, но непреклоненъ и дикъ, не любиль большаго общества. При видъ малознакомыхъ, сердце его какъ будто замерзало, и онъ обдаваль ихъ холодомь, за то оно совершенно таяло съ ближнимч и пріятелям і; наконецъ, сграсть его къ трубкъ довершала сходство его съ однимь государственнымъ человъкомъ, котораго и послъ зналь. Онъ меня разцъловалъ и скоръе велъль накормить завтракомъ. Послъ того отправились мы съ братомъ по лавкамъ и къ портному, дабы заказать мнъ нарядъ, въ коемъ бы согласованы были законы моды съ государственными постановленіями. Тутъ только могъ я полюбоваться зданіями Петербурга; наканунъ мнъ не до того было.

Я быль привезень въ Петербургъ для опредъленія въ службу; но куда, теперь сдълалось неизвъстно. Надобно было брату подумать, что изъ меня сдълать: продолжать ли меня занимать ученіемъ, или просто отдать въ какой-нибудь полкъ. Онъ ни на что не смъль ръшиться, не спросясь напередъ родителей, и завелъ о томъ съ ними переписку. Пока онъ получилъ ихъ согласіе, а въ послъдствіи и полномочіе располагать моею судьбой, пока онъ хлопоталь объ опредъленіи меня въ Пажескій корпусъ, пока ему это объщалч и водила его, пока, убъдясь, что ожиданія его тщетны, онъ началь пріискивать для меня другой родъ службы,—прошло пять мъсяцевъ. По истеченіи ихъ, наши родители, не видя никакого успъха, полагая, что забавы Петербурга удерживають въ немъ брата столько же, какъ и хлопоты (въ чемъ и не совсъмъ ошибались), къ тому же не въ состояніи будучи продолжать издержекъ на наше содержаніе, приказали намъ немедленно отправиться въ Москву и тамъ ожидать новыхъ приказаній.

Въ продолженіи сихъ пяти мѣсяцевъ сдѣлаль я нѣсколько новыхъ знакомствъ, впрочемъ не весьма интересныхъ; о самыхъ занимательныхъ не могу оставить читателя въ невѣдѣніп.

Мой брать не быль знакомь въ аристократическомъ кругу, который въ Петербургъ тогда и не очень быль обширенъ: большая часть вельможъ жили въ Москвъ, или въ удаленіи, въ деревнъ; небольшое число изъ нихъ имъли дозволеніе путешествовать за границей. Первое знакомство, доставленное миж братомъ, было въ домж одного стараго Француза, шевалье де-Лабать де-Виванса\*), который, вслъдствіе какого-то поединка, долженъ быль оставить Францію гораздо прежде революціи и эмиграціи. Вступивъ у насъ въ военную службу, онъ Гасконскою оригинальностію скоро понравился начальникамъ и сдълался наконецъ любимцемъ самого князя Потемкина, который, причисливъ его къ своему штату, назначилъ смотрителемъ собственныхъ дворца и сада, нынъшнихъ Таврическихъ. По смерти Потемкина, они поступили въ казну, а его мъсто изъ партикулярнаго обратилось въ придворное. При Павлъ Таврическій дворецъ превращенъ въ казармы лейбъ-гусарскаго полка, а г. Лабатъ, который и его смъшилъ, сдъланъ кастеланомъ строившагося Михайловскаго замка, и императоръ еще болье полюбиль въ немъ титуль рыцарскихъ временъ, для него имъ выдуманный.

Оставивъ въ отечествъ дворянскіе предразсудки, Лабатъ въ Россіи женился на дочери извъстнаго въ свое время Французскаго парикмахера Марміона. Его супруга хотъла играть роль знатной дамы, никогда не теряла важности и строгимъ взоромъ часто останавливала неприличные, по мнънію ея, порывы веселости своего мужа. Она, къ счастію, ръдко показывалась; а гостей принимали двъ дочери ея, добрыя, милыя, весьма уже зрълыя, но еще не пожилыя дъвы, съ которыми мнъ было чрезвычайно пріятно и весело.

Онъ когда-то быль одинь изъ провзжихъ, безчисленныхъ посвтителей нашего дома въ Кіевъ и за гостепріимство желаль заплатить услугой. Онъ вызвался брату хлопотать объ опредъленіи меня въ Пажескій корпусь у двухъ вельможъ, оберъ-камергера графа Шереметева и оберъ-гофмаршала Нарышкина, съ которыми онъ былъ на короткой ногъ. Но иное, видно, вышучивать трудно: бояре забавникамт объщаютъ, водятъ ихъ, отшучиваются, и все дъло наконецъ обращается въ шутку. Впрочемъ, главнымъ препятствіемъ къ моему опре дъленію былъ мой ростъ: тогда обыкновенно принимали мальчиковт двънадцати лътъ, а я казался семнадцати.

Еще были мы вхожи въ домъ одного пріятеля нашихъ родителей если только Никита Ивановичъ Пещуровъ могъ быть кому-вибудь прі ятелемъ. Онъ въровалъ въ одно только могущество при дворъ; любим

<sup>\*)</sup> О немъ часто говоритъ Жихаревъ въ своемъ «Дневникъ». П. Б.

цы царей, любимцы вельможь и ихъ любимцы составляли его Олимпъ, небесную ісрархію, которой онъ униженно кланялся. Что всего страннъе, онъ не быль честолюбивь, не искаль власти, а любиль ее въ другихъ; ему нужно было молиться, и какъ праздныя женщины, которыя въ Москвъ всякое утро таскаются отъ часовень къ соборамъ и отъ приходскихъ церквей къ монастырямъ, такъ и онъ, прежде нежели отправится къ должности, любилъ возить набожность свою но пріемнымъ. За другихъ онъ никогда не хотъль просить, а за себл очень ръдко. Онъ вздилъ безъ всякой нужды; просто прівдеть, подождеть; выйдеть бояринь, скажеть «здравствуй, братець Никита Ивановичь, каковъ ты? а онъ съ благодарностію поклонится, слава-молъ Богу, и потомъ на цълый день доволенъ, а когда пригласятъ откушать, то и совершенно счастливъ. Говоря всегда съ восхищениемъ о сильныхъ, онъ никогда не позволяль себъ злословить падшихъ, въ ожиданія, что они когда-нибудь возстанутъ; онъ не шелъ противъ нихъ, а почтптельно и молчаливо ихъ убъгалъ: это была въ одно время и врожденная, и систематическая, и самая откровенная, и самая утонченная подлость. Генеральскій чинъ нашего отца, который въ то время предподагаль некоторыя важныя связи, даваль намь право на его улыбку, по крайней мъръ на ласковый, разсъянно-покровительственный его пріемъ.

Бывало, мы по праздникамъ дълаемъ ему утреннія посъщенія. Мнъ памятны: простыня разостланная посреди комнаты, на ней стоящій стуль и Никита Ивановичь, на немь сидящій въ пудрамантель. Мы и нъкоторыя другія, не весьма высокія, однакоже привилегированныя особы, сидёли вдоль стёны въ почтительномъ разстояніи, въ которомъ впрочемъ держали насъ и облака пудры, летвитія на тупей г. Пещурова; тъ, которые стояли сзади его, конечно играли въ міръ весьма скромныя роли. Обычай принимать людей ниже себя за туалетомъ быль, кажется, введень императрицей Екатериной; у нея переняли его вельможи, а отъ нихъ, видно, перешель онъ и къ подчиненнымъ ихъ. Никита Ивановичъ былъ тогда статскій совътникъ и совътникъ Ассигнаціоннаго Банка; теперь это менте чтмъ ничто, а тогда, о блаженное время! это было что-то, такъ сказать, полугенеральство, и маленькое его чванство казалось весьма естественнымъ, нимало несмъщнымъ. Въ теченіе долгольтней службы своей онъ не имъль случая оказать великихъ услугъ государству, двъ трети жизни своей онъ подписываль ассигнаців, онъ началь и кончиль свое поприще въ этомъ банкъ и умеръ въ чинъ тайнаго совътника, управляя онымъ. Онъ всегда слыль самымь добрымь человъкомь въ Петербургъ; но, вспоминая его, я никогда не завидовалъ его репутаціи.

О женѣ его говорить мнѣ не хочется; низкіе пороки между женщинами худо образованными въ это время встрѣчались нерѣдко; вино согрѣвало и веселило тогда женскія сердца чаще, чѣмъ любовь. Съ двумя сыновьями его, тогда офицерами Семеновскаго полка \*), я сблизился, несмотря на разность нашихъ лѣтъ. Какъ всѣ молодые люди того времени, они были образованы для свѣта и для военной службы, но и въ этомъ не имѣли ничего блестящаго. Они были со всѣми отмѣню вѣжливы, а ко мнѣ особенио внимательны. Я много имъ обязанъ тѣмъ, что не совсѣмъ праздно провелъ тогда время въ Петербургѣ: они ссудили меня новыми Новостями Флоріана, и я перевелъ ихъ на Русскій языкъ, но уже какъ? Это бы мнѣ любопытно было теперь знать. Я полагаю, что этотъ переводъ не существуетъ; ибо мой братъ, который былъ невеликій литераторъ, хотя любилъ чтеніс, нашелъ, что онъ достоинъ быть напечатанъ и съ этимъ намѣреніемъ взялъ его къ себѣ, а потомъ затерялъ.

Странный быль составъ маленькой библіотеки молодыхъ Пещуровыхъ, особливс для офицеровъ: полное собраніе сочиненій Флоріана, всъ творенія Дората, маленькій томъ Буффлера, Театръ Мариво, Письма къ Эмиліи о минологіи г. Демутье, Шольё и Лафаръ, Бернисъ и Жанти Бернаръ; все легкое, розовое, амурное, ни одной военной, ни одной Русской книги. Вмъстъ съ Версальскими предразсудками вошла у насъ въ моду и Французская литература; въ высшемъ обществъ знали наизустъ классическихъ ея авторовъ, и въкъ Лудовика XIV ставили выше въковъ Августа и Перикла: знатныя дамы съ восхищеніемъ читали Массильйона и Бурдалу, и нікоторыя изъ нихъ аббатами приготовлялись уже къ воспріятію католицизма; полупросвівщенные повъсы проповъдывали безбожіе и клялись Вольтеромъ и Дидеротомъ; чувствительные юноши, женщины принадлежащія ко второстепеннымъ обществамъ и молодые литераторы, также чуждые высшему кругу, пленялись нежностями, мадригалами, гримасными улыб. ками мелкихъ Французскихъ писателей. Духомъ сего времени созданы Измайловы и Шаликовы съ ихъ отвратительною чувствительностію.

Третій домъ нами посъщаемый быль полуаристократическій, не по знатности, не по тону, а по богатству, по связямь, а еще болже по претензіямь. Мой брать учился въ пансіонь вмъсть съ однимъ молодымъ Демидовымъ, свелъ и сохранилъ съ нимъ дружбу и сдълался домашнимъ у его родителей. Потомки знаменитаго кузнеца, во дни Петра Великаго открытіемъ рудъ и усовершенствованіемъ жельзныхъ

<sup>\*)</sup> Мевьшой убыть въ Фридландъ, а старшій быль въ послъдствіи губернаторомъ въ Псковъ.

работъ стяжавнаго столь велякое богатство, что каждая изъ раздробленныхъ между многочисленными его правнуками частицъ составляетъ еще милліоны, потомки сіи почти всв отличаются жельзнымъ упрямствомъ и удивительными причудами. Внукъ сего Акиноія Демидова, Петръ Григорьеничъ, отецъ товарища моего брата, тотъ самый, къ которому мы вздили, если всвхъ ихъ не превосходилъ странностями, то никому и не уступалъ. Я скажу только о тъхъ, кои въ глазахъ свъта казались смъшными, а по моему мавню, ему дълаютъ честь.

Около тридцати лъть быль онъ тогда уже женатъ. Заведенный имъ порядокъ съ тъхъ поръ ни на волосъ не измънялся, и сей порядокъ, кажется, существовалъ еще въ домъ его отца и дъда. Въ убранствъ комнатъ, въ обычаяхъ, въ распредълении времени, во всемъ было заметно нечто Голандско-немецкое. Сверхъ пижняго жилья, одноэтажный каменный домъ его въ Большой Мащанской сохраниль еще и понып'в старинный свой фасадъ. Несколько узкихъ длинныхъ комнатъ сего дома были назначены для пріема гостей; гораздо же большее число внутреннихъ, какъ сердце г. Демидова, открывалось только задушевнымъ его друзьямъ. Всв онв были съ прочными сводами, украшены лёнными изображеніями; стёны однихъ были завёшаны множествомъ хорошихъ и дурныхъ картинъ, въ другихъ онъ были составлены изъ изразцовъ, въ иныхъ видна была дубовая рёзная работа; столовые и стънные часы, люстры, всв мебели одни другимъ соотвътствовали: вездъ встръчались опрягность и роскошь Монплезира и маленькаго Екатерингофскаго дворца. Одна изъ комнатъ была убрана Китайскими шелковыми обоями; она называлась чайною, и въ шесть часовъ вечера, не позже, разливали въ ней сей горячій напитокъ, разводили огонь въ каминъ, и гостямъ мужескаго пола подавали каждому по маленькой бълой трубкъ съ табакомъ: обычай, который конечно ни въ одномъ порядочномъ Петербургскомъ домъ тогда встрътить было невозможно.

Изъ сего можно видъть, что Петръ Григорьевичъ чрезвычайно любилъ старину \*). Однъ съдины и морщины давали право на его привътливость; на молодыхъ людей, даже на молодыхъ женщинъ, онъ не обращалъ ни малъйшаго вниманія. Ими съ большею любезностію занималась супруга его, Екатерина Алексъевна, урожденная Жеребцова.

<sup>\*)</sup> Старину, а не древность Русскую; ибо Голандско-нъмецкая, мъщанская, чистоплотная роскошь, введенная у насъ при Петръ Великомъ и не во многихъ домахъ едва сохранившаяся до временъ Екатерины, не имъстъ ничего общаго съ древнимъ боярскимъ житьемъ, хлъбосольнымъ, довольно безнорядочнымъ, не весьма опрятнымъ, которое и досель пробивается сквозъ Европейскія утонченности и grand genre нынъшнихъ аристократовъ.

Родной брать ея быль женать на извъстной нъкогда въ Петербургъ Ольгъ Александровнъ, родной сестръ князя Зубова, любимца Екатерины; родная же племянница г. Демидова была замужемъ за однимъ графомъ Головкинымъ, а родной племянникъ, также Демидовъ, женатъ на княжнъ Лопухиной, родной сестръ княгини Гагариной, любимицы Павла Перваго. Столь знатное родство, посъщавшее сей домъ, давало ему нъкоторый блескъ; но странности въ немъ встръчаемыя всегда удаляли отъ него цвътъ тогдашняго лучшаго общества.

Странная мысль вошла тогда брату моему въ голову. Онъ никогда не бываль въ домъ у Григорія Александровича, племянника г. Демидова, а съ молодою, прекрасною, меланхолическою женой его, которую мужъ ревновалъ къ цълому свъту, ръдко имълъ случай разговаривать. Ему показалось, впрочемъ весьма неосновательно, будто она къ нему неравнодушна. Желая казаться болбе интереснымь и воспользоваться мнимымъ ея хорошимъ расположеніемъ, онъ сталъ описывать ей братскую ко мит любовь и итжныя попеченія о моей участи. Женское ди самодюбіе, которое дало угадать сильное впечатльніе сделанное на человека, хотя не красиваго, но молодаго, смелаго и пылкаго, просто ли доброта женскаго сердца возбудили въ ней состраданіе къ бъдному мальчику; но она сама вызвалась говорить обо мет графу Растопчину, министру иностранныхъ дълъ, и сдержала слово. Трудно было тогда отказать въ чемъ-нибудь сестръ княгини Гагариной, и министръ черезъ нее велълъ мнъ подать просьбу объ опредъленіи въ службу.

Запрещеніе принимать въ гражданскую службу молодыхъ дворянъ все еще существовало, но изъ сего правила сдълано было изъятіе для дипломатической части. Дозволено было при Иностранной Колдегіи имъть двадцать человъкъ юнкеровъ 14 класса и десять при Московскомъ ея архивъ, дабы такимъ образомъ ограничить число привидегированныхъ юношей. Легко себъ можно представить, какъ много было желающихъ занять такія мъста и какое нужно было покровительство, чтобы получить ихъ.

Вивств съ дворомъ находился тогда графъ Растопчинъ въ Петергофъ. Надобно было лично подать ему просьбу, и однимъ утромъ мы отправились туда съ братомъ въ наемныхъ дрожкахъ. Этой повздки я въкъ не забуду. Страхъ былъ во мив сильнъе радости. Я видълъ много вельможъ, ласкавшихъ мое отрочество, робъть мнъ, казалось, было нечего; но во всъхъ офиціальныхъ дъйствіяхъ и отношеніяхъ при Павлъ былъ еокрытъ какой-то тайный ужасъ, и приближенные его, подобно ему, прослыли грозными. День былъ прекрасный, воздухъ жаркій, но безпрестанно прохлаждаемый вътеркомъ, дующимъ со

выморья. Петерготская дорога, по которой тхаль я въ первый разъ, была тогда, въ окрестностихъ столицы, единственное мъсто, гдъ богачи всъхъ сословій проводили льто, люди же другихъ состояній такой прихоти себъ не дозволяли и жили всъ въ городъ. Двадцать шесть верстъ почти безпрерывно тяпулась предо мною двойная цъпь красивыхъ дачъ, нынъ въ развалинахъ или обращенныхъ въ фабрики, дворцы, барскія палаты, кіоски и нагоды, монументы, мъстами каскады и фонтаны, каналы и затъйливые черезъ пихъ мостики; цълыя рощи цвътовъ, украшающія крыльца и балконы, поперемъпно мелькали передо мною, и я съ жаднымъ вниманіемъ смотрълъ на все то, чъмъ искусства и произведенія чуждыхъ намъ климатовъ такъ удачно прикрываютъ уродливую Петербургскую природу. Я былъ очарованъ, переходиль отъ изумленія къ изумленію, и во всю дорогу забылъ и горе свое, и свои надежды.

На заставъ у Петергофа долженъ быль я о томъ вспомнить. Караульный офицеръ посмотрълъ на насъ съ видомъ подозрительнымъ, спросиль наши имена, зачъмъ мы прівхали и долго ли пробудемъ; и записавъ все это, потребовалъ, чтобы мы долъе назначеннаго нами времени не оставались. Растопчинъ жилъ въ деревянныхъ, такъ-называемыхъ кавалерскихъ домикахъ, близко отъ дворца, и чтобы сколь возможно миновать сіе мъсто ужаса, мы, оставя дрожки наши гдъ-то въ полъ, старались пробраться оконечностію нижняго сада. Когда мы пришли, то насъ ввели въ небольшую комнату и, оставя въ ней однихъ, тотчасъ пошли объ насъ докладывать. Мы дожидались недолго: отворилась дверь, и вышель графъ Растопчинъ, съ видомъ довольно угрюмымъ. Звърообразное, калмыковатое лицо его и свиръцый взглядъ, когда онъ бывалъ невесель, должны были въ каждомъ производить страхъ. Братъ мой назвалъ госпожу Демидову, а у меня чуть не подкосились ноги, когда я безмольно подаль просьбу. Принявъ ее, министръ сказалъ только: «хорошо, посмотримъ»; и мы, поклонясь, тъмъ же путемъ отправились обратно въ Петербургъ.

Не прошло двухъ дней послѣ того, какъ мы получили грозное письмо отъ родителей. Пятимъсячное пребываніе наше въ столицъ становилось для нихъ тягостно; они дълали всевозможныя пожертвованія, чтобы содержать насъ прилично, но братъ мой, какъ сказалъ я гдѣ-то выше, былъ болъе чъмъ неразсчетливъ и надълалъ долговъ. Не видя никакого успъха въ моемъ опредъленіи, нашъ отецъ ръшился приказать намъ немедленно оставить Петербургъ и отправиться въ Москву къ зятю и сестръ, чтобъ отдать меня тамъ въ Екатеринославскій кирасирскій полкъ, тогда называвшійся именемъ шефа своего, фельдмаршала графа. Салтыкова. Дълать было нечего: мальйшее отлагательство въ испол-

неніи родительской воли казалось діломъ невозможнымъ, а согласіе, изъявленное графомъ Растопчинымъ, весьма походило на отказъ. Сборы наши были недолги; нісколько дней спустя, съ двумя слугами, стли мы въ двітельти и на перекладныхъ поскакали въ Москву.

Я было и забыль сказать, что въ это время мы жили въ Коломив, близъ Никольскаго рынка, у добраго дяди нашего Якова Лаврентьевича, въ тъсной, но уютной и чистенькой квартиръ его и раздълзи почти ежедневно скромную его трапезу. Ни одной изъ женъ его тогда при немъ не было, а хозяйствомъ его и его старостію управляла нъкая Авдотья, служанка-госпожа или кухарка-сударка, какъ иные такихъ женщинъ называютъ. Онь меня чрезвычайно любилъ и часто бываль моимъ защитникомъ отъ брата, съ коимъ жлтье по истинъ было несносное. Отъ родителей онъ былъ надо мною уполномоченъ и дъйствительно не щадилъ старавій, чгобы выгоднымъ образомъ меня пристроить; сіе дало ему высокую мысль о неограниченности его правъ, кои не весьма охотно я соглашался признавать. Онъ былъ восемью годами меня старбе, но все-таки, по мненію моему, равный мить брать, и мить все казалось, что вь незрыломъ мозгу моемъ болье идей п соображеній, чёмъ въ зрёломъ умё его. Безразсудная его взыскательность была въ безпрестанномъ столяновеніи съ моимъ упрямствомъ, съ моимъ самолюбіемъ; ибо тогда, какъ и нынъ, почиталъ я унизительнымъ не только виниться, но даже и оправдываться. Мое сердитое молчание приводило его въ бъщенство; возставали сильныя бури, и одинъ лишь старый дядя нашъ умёль ихъ усмирять. Грёха таить нечего: дъло иногда доходило и до побоевъ.

Прежде нежели оставлю я Петербургъ, молодой городъ, который тогда не праздноваль еще и перваго своего юбилея, мнъ хочется вкратив описать его и дать понятіе о тогдашнемъ его состояніи; читатели не только простять мнв сіе, но можеть быть и поблагодарять за то. Всв уввряють, будто, послв двадцатильтного или даже десятилитняго отсутствія, ничто не можеть узнать Петербурга. Сіе могло быть справедливо при Екатерияв; но при ней сделано въ немъ все основное; перемвны же, которыя съ такъ поръ посладовали, суть только прибавленія къ цълому (accessoires). Къ несчастію, она усвоила себъ гибельную мысль Петра Великаго, развила ее и, такъ сказать, осуществила. Всъ творенія ея носять печать вычности, и городь сей, который тридцати-пятилътними ея стараніямя возвысился и распространился, городъ, которымь щеголяеть Россія, забывая, что кости сотенъ тысячъ нашихъ братій, погибшихъ при ископаніи сей бездны, служать ему основаніемь, сей городь простоить въ велельній столь же долго, какъ и слава царства Русскаго. Безъ Екатерины овъ скоро

потонуль бы въ болотв, среди коего возникъ. Въ моихъ глазахъ онъ какъ зданіе, которое, близъ сорока льтъ тому назадъ, унидълъ я въ первый разъ совсѣмъ оконченнымъ, но коего нѣкоторыя только части не были совсѣмъ отдѣланы и изъ коихъ многія нотомъ изукрасились. Главныя примѣчательнъйнія строенія тогда уже существовали и почти въ такомъ же видѣ, въ какомъ находятся и понынѣ: дворцы—Зимній, Аничковскій, Мраморный, Таврическій, три академіи, Большой театръ; кадетскіе корпуса, церкви—Спаса на Сѣнной и Николы Морскаго; стѣны Петронавловской крѣпости и берега Невы, Фонтанки и Екатерининскаго канала были уже выложены гранитомъ, рѣшетка Лѣтияго сада уже изумляла красотой. Михайловскій, что нынь Инженеррый, замокъ тогда достраивался.

Число и самая величина частныхъ каменныхъ домовъ въ Петербургь, съ умножениемъ народонаселения, конечно, съ тъхъ поръ утроились. Последній годь жизни Екатерины въ немъ жителей, говорятъ, было до полутораста тысячъ; при Навлъ число сіе значительно уменьшилось, съ тъмъ, чтобы при наслъдникъ его опять быстро увеличиться. Въ Большой Коломив можно встретить теперь более экипажей и народу, чъмъ тогда на Невскомъ проспекть; но сіе происходило не столько отъ недостатка народонаселенія, какъ отъ ежедневныхъ верховыхъ прогулокъ императора. Въ сопровождении Кутайсова императоръ всякій день объвзжаль объ набережныя, объ Морскія, всъ главныя улицы столицы своей; плохо бывало темъ, коихъ нарядъ или физіономія ему не полюбятся. Всъ трущіе въ каретахъ обязаны были, поровнявшись съ нимъ, останавливаться и, не исключая даже престаръдыхъ дамъ, выходить изъ пихъ, не смотря ни на какую погоду; мущины же въ такихъ случаяхъ должны были сбрасывать плащи и шубы \*). Завидъвъ его издали, иные пъшеходы спасались бъгствомъ, бросались въ первые открытые ворота; но если зоркій взглядъ его замвчаль таковыхь, то полицейские драгуны скакали, чтобы схватить ихъ и привести къ нему. Онъ не позволялъ даже бояться; подобно Туркамъ, ему хотълось, чгобы мы сдълались фаталисты и видъли въ немъ неизбъжную судьбу свою.

Одна только часть Петербурга была въ 1800 году еще въ совершенномъ запустъніи. Невскіе острова были тогда острова необитаемые. На Крестовскомъ—ветхій домъ, на Каменномъ—пустой, невысокій дворецъ и маленькая церковь являли тогда только слъды че-

<sup>\*)</sup> Одна шутиха, Французская актриса Леруа, поскользнулась со ступеньки пупала къ ногамъ его лошади. Со смелостію, свойственною ея націи, опа воскливнула къ нему Волтеровымъ стихомъ: Que voulez-vous de plus? Mérope à vos pieds, и онъ расхохотался.

мовъческаго присутствія. Мосты еще не существовали, сообщенія между острововъ не было; вездѣ дичь, вездѣ непроходимый лѣсъ и болото. Одинъ разъ братъ возиль меня туда кататься на шлюбкѣ; дедаль протоковъ, густая зелень сихъ острововъ, отражаемая зеркаломъ Невы, меня восхищали; самое глубокое молчаніе, которое вокругъ насъ царствовало и было только прерываемо шумомъ нашихъ веселъ, имѣло что-то величественное. Изрѣдка попадались намъ ялики, нагруженные купеческою семьей и самоваромъ; они приставали къ влажнымъ берегамъ, и гуляющіе, выбравъ какое-нибудь маленькое возвышеніе, располагались на немъ почайничать. Но пѣсенъ мы не слыхали; оглашать сію пустыню звуками заунывнаго Русскаго удальства не было дозволено: они какъ будто выражаютъ тоску по свободѣ.

Ничто такъ меня не прельстило въ Петербургъ, какъ театръ, который увидълъ я первый разъ въ жизни; ибо въ Кіевъ его не было, а въ Москвъ меня туда еще не пускали. Нъсколько о томъ словъ будуть здёсь не лишнія. Русской труппы я тогда не видаль или, лучше сказать, о ней и не слыхаль, и названіе ни одного изъ актеровъ мнъ не было извъстно; знающихъ по-французски въ сравнени съ нынъшнимъ временемъ не было и десятой доли, и отличающимся знавіемъ сего языка было бы стыдно, еслибъ ихъ увидели въ Русскомъ театръ: онъ былъ оставленъ толпъ прівзжихъ помъщиковъ, купцовъ и разночинцевъ. Тощій нашъ репертуаръ ей казался неистощимъ; безъ скуки и утомленія слушала она безпрестанно повторяемыя передъ ней трагедін Сумарокова и Княжнина; національныя оперы: Мельник, Сбитеньщикь, Розана и Любимь, Добрый Солдать, Өедүль сь дотьми, Ивань Царевиче лътъ двадцать сряду имъли ежегодно отъ двадцати до тридцати преставленій. Въ это же время переведенныя съ Итальянскаго оперы придворнаго капельмейстера Мартини Рпдкая Вешь и Діанино Древо начали знакомить нашу публику съ хорошею музыкой, а комедін Фонъ-Визина чистить вкусъ и нравы. Сей вкусъ, однакоже, быль угрожаемъ порчей отъ драматическихъ произведеній Коцебу, коими переводчики наводнили тогда нашъ театръ.

Когда братъ бывалъ мною доволенъ, что случалось весьма ръдко, то бралъ съ собою во Французскій театръ. Такъ какъ креселъ
было тогда не болье двухъ рядовъ, то обыкновенно всв ходили въ
партеръ, куда за входъ платили только по одному рублю. Всего удалось мнъ видътъ спектакль три раза, и слъдственно награды мнъ за
хорошее поведене стоили не болье трехъ рублей мъдью. Въ первый
разъ играли комедію Le Vieux Célibataire, какъ бы въ предзнаменованіе моей будущей судьбы. Я не въ состояніи былъ судить объ искусствъ, и потому-то, въроятно, чудесная игра г-жи Вальвиль не могла

примирить мени съ ел безобразіемъ; старый Офренъ игралъ стараго холостяка и для этой роли мив показался слишкомъ старъ; онъ былъ знаменитый трагическій актеръ: комеділ была не его діло. Несмотря на все это, я не дышалъ во время представленія, боялся проронить слово; новое удовольствіе, которое ощутилъ я тогда, было столь сильно, что въ этотъ вечеръ далъ я себъ слово не пропускать спектакля, коль скоро позволено мив будетъ располагать собою и своимъ карманомъ.

Отъ втораго представленія, которое я виділь, я было совсімь сошель съ ума. Давали оперу Гретри Прекрасную Арсену, коей музыка и тогда была не весьма новая, но встхъ еще восхищала. Оркестръ, богатые костюмы, декораціи, превращенія, все меня очаровало, но болбе всего мадамъ Шевалье-красавица, столь же славная пъвица, какъ и актриса. Когда она запъла: et je régnerai dans les cieux, мнъ казалось, что она меня туда за собою увлекала. Въ послъдній разъ видълъ я вторично эту сирену въ маленькой оперъ Le Prisonnier; ничего не могло быть милъе, и ни одна актриса меня съ тъхъ поръ такъ не плъняда. Послъ оперы быль балеть или дивертисменть, утвердительно сказать не могу; помню, что были пастухи и пастушки, гирлянды и амуры. Были двъ молодыя танцовщицы, которыя въ то время другь у друга оспаривали пальму первенства, и на которыхъ смотрвль я съ большимъ удовольствіемъ, даже тотчасъ послв Шевалье. Одна изъ нихъ Француженка, Роза Колинетъ, вышла потомъ замужъ за извъстнаго балетмейстера Дидло и, кажется, еще и понывъ находится въ живыхъ; другая-Русская, Берилова, болъе извъстная подъ простымъ, нъжнымъ названіемъ Настеньки, воплощенная грація, которая черезъ годъ или два послъ того увяла цвъткомъ. Я никогда не быль великій охотникь до балетовь и всегда полагаль, что лишь языкь можеть говорить уму и сердцу, а одни прыжки и твлодвиженія говорятъ только чувственности, и сего рода наслажденія я никогда не искалъ на сценъ. Привязанность графа Кутайсова \*), жеватаго человъка и отца семейства, къ г-жъ Шевалье и щедрость его къ ней казались многимъ весьма извинительными; но вліяніе ея на дела посредствомъ сего временщика, продажное ея покровительство, раздача мъстъ за деньги всъхъ возмущали. Увъряли, будто Кутайсовъ ея любовію дълился съ господиномъ своимъ, будто она была прислана сюда съ секретными порученіями отъ Бонапарте, что подвержено сомнънію, ибо онъ былъ еще въ Египтъ, когда она въ Россію пріъхада; но въ

<sup>\*)</sup> Графъ Кутайсовъ до конца († 1830 г. отъ холеры) носилъ на груди вивств съ образнами портретъ г-жи Шевалье. (Слышано отъ Пр. Никол. Барановой). П. Б.

послъдствіи, будучи уже первымъ консуломъ республики, могъ онъ употребить ее, какъ тайнаго агента. Какъ бы то ни было, но она почиталась одною изъ сильныхъ властей государственныхъ; царедворцы старались ей угождать, а объ ней, о мужъ ея, плохомъ балетмейстеръ, и о братъ ея, танцовщикъ Огюстъ, говорили какъ о знатномъ семействъ; а когда она въ гордости своей воспротивилась браку сего Огюста съ дочерью актера Фрожера, то находили сіе весьма естественнымъ. Она все ръже и ръже стала являться публикъ, какъ бы гнушаясь городскимъ обществомъ и сберегая прелести лица своего и таланта для одного Двора, на театръ Эрмитажа. Слъдующей зимою пожаловали мужа ея прямо колежскимъ ассесоромъ; тогда ея высокоблагородіе, говорять, совсъмъ перестала показываться.

Въ Петербургъ былъ тогда одинъ только театръ, Большой или Каменный, близъ Коломны; ибо манежъ, отведенный для Нъмцевъ въ домъ Ланскаго, что нынъ главнаго штаба, на Дворцовой площади, сего имени не заслуживаеть. Русскіе, Французы и Итальянцы играли поперемъпно на Большомъ театръ; первые обыкновенно по Воскресеньямъ и праздничнымъ днямъ, когда торговый народъ, который весь почти у насъ Русскій, ничего не ділаеть, и онъ-то поддерживаль національныя представленія. Ремесленный же классь, всегда состоящій здесь изъ разсчетливыхъ Немцевъ, охотно, за весьма умеренную цену, ходиль слушать на сцень Ифланда и Коцебу; общество и образованные пностранцы наполняли Французскій театръ. Но откуда брались слушатели для Итальянской оперы, когда и теперь еще у насъ такъ мало дилетанства? И что всего удивительнъе, первая Итальянская труппа была выписана при Елисаветь Петровнь, когда еще не существовало ни Французскаго, ни Нъмецкаго здъсь театра, а Русскій быль еще въ пеленкахъ. Какъ тогда, такъ и теперь, музыка у насъ роскошь, въ Италіи-потребность, въ Германіи-наука. Представленія Итальянскихъ оперъ были весьма ръдки; со всъмъ тъмъ, какъ увъряли, чудесный голосъ Павла Мандини гремвлъ, и волшебные звуки Маджіорлетти раздавались часто въ пустой почти залъ.

Я хотъль сказать нъсколько словь о театръ и написаль три страницы о любимомъ предметъ. Кто, не посвящая себя литературъ и музыкъ, подобно мнъ, страстно ихъ любитъ и имъль много празднаго времени, тотъ въ хорошемъ театръ находитъ свое блаженство. Я тогда едва хлебнулъ только отъ чаши наслажденій, которая потомъ такъ упоила мою молодость.

Но пора оставить Петербургъ; я слишкомъ долго прощаюсь съ нимъ, хотя и не на долгое время.

## XVI.

Первая молодость сливается съ тельгой въ воспоминавіяхъ всьхъ Русскихъ моихъ современвиковъ; ни дорожнаго, ни домашняго комфорта мы столько не знали, какъ нынвшийе молодые люди. Недавно остроумивитій изъ нашихъ стихотворцевъ \*) украсилъ тельжиую фзду всею прелестію поэзін; трогательная шутка его расшевелила миф сердце до самой глубины. Улыбаясь, сквозь слезы, читалъ я прекрасные его стихи къ Орловскому о быломъ мученін, которое мы такъ весело выносили. Мнъ казалось, онъ описываль первую повздку мою изъ Петербурга въ Москву. Все нашелъ я туть: и вихрю подобный бъгъ тройки, и ловкость ухарскаго ямщика, и шляпу его, украшенную даровою лентой, и руку его, вооруженную вдохновительным кнутомъ, и русокосыхъ красотокъ, коими любовался, несмотря на боль моихъ реберъ. Ни я, ни онъ, хотя меня моложе, добровольно не согласились бы теперь безъ памяти и скакать, и прыгать по крупнымъ камнямъ и мелкимъ бревешкамъ тогдашней мостовой, а вспоминать о томъ, право, пріятно!

Первую ночь я никакъ не могъ уснуть отъ быстроты и силы движенія, въ коемъ находился; на другую ночь довольно кръпко заснулъ, а третій день, при безпрестанныхъ толчкахъ, почти весь проспалъ преспокойно. Конечно, я съ нетерпъніемъ ожидалъ конца того, что почиталъ моею пыткой; однакоже, любопытство, коимъ я одаренъ или одержимъ, какъ угодно, не дозволяло мнъ ни единаго предмета гропустить безъ особаго вниманія: на башенъ п куполовъ древняго Новагорода, ни Валдайскихъ горъ, ни дъвокъ и баранокъ, ни Вышнеголоцкихъ шлюзовъ, ни сафьянныхъ издълій Торжка, ни улицъ Твери, ю указу и шнурку выстроенныхъ.

Мы спѣшили прівхать въ Москву 20 Іюля, день имянивъ нашего ятя, а прибыли только 21-го передъ разсвѣтомъ, и ни его, ни сестры е нашли въ городѣ: они были это время въ подмосковной графа валтыкова. Я и забылъ сказать, что зятя моего произвели въ полковики и что вслѣдъ за тѣмъ не безъ причины онъ былъ отставленъ тъ службы. Государь прогнѣвался на графа Салтыкова, который ладшую дочь свою выдалъ за графа Орлова, роднаго племянника енавистныхъ ему Орловыхъ. Онъ безъ церемоніи отставилъ бы его, о былъ удержанъ уваженіемъ къ графинѣ, которая, какъ одна изъ пожиыхъ дамъ, внушала ему къ себѣ почтеніе и которая пріѣзжала въ

<sup>\*;</sup> Князь II. A. Вяземскій (1838). II. Б.

Петербургъ ходатайствовать за мужа. Но чтобы какимъ-нибудь обра зомъ показать ему свою немилость, отставиль онъ его адъютантовъ Итакъ бъдный Алексъевъ нъсколько времени долженъ былъ жить однок помощію своего бывшаго начальника.

Я увидълъ Москву съ великимъ удовольствіемъ, какъ старук знакомку; одинъ Кієвъ тогда почиталъ я роднымъ мѣстомъ. Мы въѣха ли на квартиру зятя и сестры, которые сохранили ее, по милости главноначальствовавшаго въ Москвѣ, въ томъ же самомъ загнутомъ флигелѣ казеннаго Тверскаго дома, гдѣ жили и прежде. Узнавъ о прівъздѣ нашемъ, они дня черезъ два поспѣшили воротиться. Какъ положеніе ихъ, такъ и склонности заставили ихъ жить въ тѣсномъ, неблестящемъ кругу знакомства. Удовольствіе быть вмѣстѣ было одно которымъ могли мы тогда пользоваться.

Надобно было приготовить меня къ кавалерійской службъ. Глав ное было тотчась сдълано: надъли на меня ботфорты, которыхъ потомъ при Павлъ уже я болье не снималъ. Я отвыкъ оть верховой взды, ни въ Казацкомъ, ни въ Петербургъ не имъвъ случая въ ней упражняться. Послали меня опять въ тотъ же манежъ графа Салты кова; близъ мъсяца по шести разъ въ недълю я учился вздить, и уси лія мои, въроятно, были успъшны, ибо заготовлена уже была просьба къ полковому командиру того полка, куда я долженъ былъ вступить. Мнъ теперь самому странно о томъ подумать; но въдь я Русскій поматери, а изъ Русскаго человъка можно сдълать все, чъмъ ему ве лятъ быть: онъ ко всему пригодится. Кто знаетъ, что бъ изъ меня вы шло; нимало не было бы удивительно, еслибъ я сдълался хорошій навздникъ и воинъ. Судьба расположила иначе.

Время и опыть дали узнать графинь Салтыковой милыя и по чтенныя свойства моей сестры; она ее душевно уважала, а жалкое со стояніе, въ которомъ находились тогда супруги, заставляло ее принимать самое искреннее участіе въ ихъ дѣлахъ. Сестра посѣщала е гораздо чаще. Въ одивъ вечеръ, между разговорами, она не скрыл отъ нея опасеній своихъ насчетъ моей участи, находя, что незамѣт но было во мнѣ ни охоты, ни способностей къ тому роду службы который принуждены были для меня избрать, и упомянула о неудачис попыткѣ у графа Растопчина. Услышавъ его имя, графиня восклитнула: «Зачѣмъ же вы мнѣ прежде не сказали! Вѣдь мы съ нимъ бол шіе друзья; онъ мнѣ ни въ чемъ отказать не можеть; завтра же пі шу къ нему».

Разумъется, что съ просьбою къ полковому командиру мы простановились. Отвътъ графа Растопчина не заставилъ себя долго ждат мы получили его не съ большимъ черезъ недълю. Вотъ содержан

его письма: «покровительствуемый-де вами давнымъ давно опредъленъ въ число юнкеровъ при коллегіи положенныхъ, но доселъ неизвъстно было, куда онъ дъвался; если вамъ непремънно угодно его имъть въ Москвъ, то хотя въ архивъ комплектъ уже наполненъ, я беру на свою отнътственность перевести его туда сверхъ птата».

Служба теперь въ Россіи есть жизнь; почти всѣ у насъ идутъ въ отставку, какъ живые въ могилу, въ которой имъ тѣсно и душно, и изъ которой, при первомъ удобномъ случаѣ, они вырываются. Въ старину, на этотъ счетъ, были благоразумиѣе. Были, однакоже, семейства, и мое въ томъ числѣ, которыя въ отставкѣ видѣли уничиженіе, потерю всѣхъ надеждъ, лишеніе всѣхъ удовольствій самолюбія. Всѣ члены моего семейства, одинъ за другимъ, были удалены отъ службы; самый младшій изъ нихъ вступалъ въ нее, и прямо офицерскимъ чиномъ. Можно себѣ представить, по тогдашнимъ понятіямъ, какую радость сіе происшествіе произвело между нами!

Въ самый день имянинъ сестры моей, 26 Августа, графиня Салтыкова прислала ей письмо министра, вмѣсто подарка; лучшаго она ей сдѣлать не могла. Повезли меня къ обѣднѣ, отслужили молебенъ, послали за портнымъ, заказали мнѣ мундиръ, созвали кого успѣли изъ пріятелей и въ два часа пополудни сѣли пировать. На другой день поручили господину Яковлеву, чиновнику почтамта, представить меня господину Вантышу-Каменскому, его старинному знакомому, а моему новому и первому начальнику. Бумага обо мнѣ еще не была получена, и только въ первыхъ числахъ Сентября началъ являться я на службу въ Московскій Архивъ Коллегіи Иностранныхъ Дѣлъ.

Эги двъ недъли былъ я въ безпрерывномъ восторгъ: я пользовался всъми выгодами службы, не подозръвая ни одной изъ ея непріятностей. Мнъ принесли мундиръ. Я не зналъ что дълать; прежде нежели облекся я въ сію одежду мужа, гобе virile, мвъ хотълось расцъловать ее \*). Я пошелъ благодарить графиню Салтыкову, которую въ первый разъ увидълъ и вблизи; она обласкала меня и даже поцъловала съ чувствомъ содъяннаго благодъянія, а на другой день, уже какъ юношу, прислала пригласить объдать. Дома въ шутку величали меня благородіемъ, а я не шутя тъмъ гордился. Не одинъ только чинъ 14 класса возвышалъ такъ меня въ глазахъ моихъ; всякое званіе имъетъ только ту цъну, которую даетъ ему общее мнъніе; а молоденькіе децемвиры архива, коллегіи юнкера, казались существами привилегированными. Въ Московскихъ обществахъ, на Московскихъ балахъ, архивные юноши

<sup>\*)</sup> Ботфорты, которые вельно было носить штатскимъ, въ службъ находящимся, а вит ся позволено встыть желающимъ, я уже прежде того вадълъ.

долго, очень долго заступали мъсто Екатерининскихъ гвардіи сержантовъ и уступили его, наконецъ, только числу нынъшнихъ камеръюнкеровъ.

Никакая эпоха такъ живо не осталась въ моей намяти, какъ первые мъсяцы по вступлен и моемъ на службу. Никогда еще, ни прежде, ни послъ, не встръчать я сближет я такихъ противоположностей, соединен такихъ странностей, какъ въ первомъ мъстъ моего служен в. Разсказъ мой о томъ будетъ длиненъ, но для читателя, если въ половину столь занимателенъ, какъ для меня самого, то мнъ нечего у него просить прощен я.

Въ одномъ изъ отдаленныхъ кварталовъ Москвы, въ глухомъ и крисомъ переулкъ, за Покровкой, старинное, каменное зданіе возвышается на пригоркъ, коего отлогость, мъстами усъянная кустарникомъ, служитъ ему дворомъ. Темные подвалы нижняго его этажа, узкія окна, стъны чрезмърной толщины и низкіе своды верхняго жилья показываютъ, что оно было жилищемъ одного изъ древнихъ бояръ, которые, во время Петра Великаго, держались еще обычаевъ старины. Для храненія древнихъ хартій, копій съ договоровъ, ничего нельзя было прінискать безопаснъе и приличнъе сего стариннаго каменнаго шкапа, съ жельзными дверьми, ставиями и кровлею. Все строеніе было наполнено, завалено кипами частью разобранныхъ, частью неразобранныхъ старыхъ дълъ: только три комнаты оставлены были для присутствующихъ и канцелярскихъ.

Въ мрачномъ Сентябръ, представъ я въ мрачной храминъ предъ мрачнаго старца, всегда сердитаго и озабоченнаго. Онъ позвалъ какого-то худощаваго, безобразнаго человъка, съ отвислою, распухшею нижнею губою въ нарывахъ и указалъ ему на меня. Тотъ меня усадилъ въ той же комнатъ противъ самаго брюзги-начальника и зачъмъто ушель. Прежде нежели онъ воротился, сдълался я, какъ новичокъ, предметомъ любопытнаго, но непродолжительнаго вниманія моихъ новыхъ товарищей. Скоро притащилъ безобразный человъкъ тетрадь чистой бумаги и огромный пукъ полуистлъвшихъ столбцовъ, наполнев. ныхъ мертвыми для меня буквами, въ чисты съ оберткахъ съ нумерами и надписями о ихъ содержаніи, и велълъ надписи сіи переписывать въ тетрадь. Работа негрудная, но всякій день это ділать и видіть то что я увидель, мие показалось тяжело. Тоска уже мной овладела, какъ вдругъ легкій, но внятный шопотъ началъ пробъгать по всей комнать. Я сталь прислушиваться; отрывнетый, шутливый, довольно умный разговоръ окружавшей меня молодежи оживилъ меня и изумилъ. Съ перваго взгляда всъ лица мнъ показались печальны, и въ такомъ мъстъ я не ожидалъ ни встрътить улыбки, ни услышать веселаго

слова. Тихіе вокругь меня звуки голосовь мив были столь же пріятны, какъ бы шумъ живаго, пгриваго ручейка, среди могильнаго молчанія. Но я скоро замітиль, что разговаривающіе не сміють ни поднять головы, ни возвысить голоса.

Нашъ начальникъ имълъ несчастіе лишиться слуха отъ нобоевь разъпренной черии, когда она, во время чумы, вломившись въ компаты роднаго дяди его, Московскаго архіепископа Амвросія Зертысъ-Каменскаго, убила мудраго своего пастыря. Изъ уваженія къ памяти сего мученика, приложилъ опъ Русское фамильное его имя къ своему Молдавскому прозванію. Дъдъ его, Константинъ Бантышъ, при Петръ Великомъ, прибылъ въ Россію въ свитъ князя Кантемира, а отецъ вступилъ въ службу и женился на его матери, священнической дочери Каменской, сестръ убитаго архіерея.

Итакъ онъ быль глухъ. Люди одержимые симъ недугомъ бывають обыкновенно подозрительны, въ каждомъ движеніи губъ видятъ они предательство. Вотъ почему Николай Николаевичъ, управлявшій архивомъ, не любилъ, чтобы при немъ разговаривали: прилежаніе къ дѣлу, котораго было такь мало, служило ему предлогомъ требовать всеобщаго молчанія. Сейчасъ мы видѣли, какъ исполнялись, въ этомъ случаѣ, его приказанія.

Наше высшее духовенство, до архіерейскаго сана, обывновенно ничего не видъло кромъ родительской хижины, семинаріи и келій монастырскихъ. Сначала богословскіе диспуты, потомъ уединенная жизнь и молчаніе, среди коего безъ всякаго противоръчія образуются ихъ мысли и правила, наконецъ неограниченная власть, къ которой переходятъ они вдругъ отъ безпредъльной покорности, даютъ характеру сихъ людей непреклонность, упрямство, кои, вмъстъ съ незнаніемъ приличій общежитія, дълаютъ часто сношенія съ ними весьма непріятными. Мужи строгой нравственности, великіе витіи встръчаются между ними не ръдко; но какъ мірскія испытанія не смягчили ихъ сердца, то весьма немногіе изъ нихъ знаютъ христіанскую кротость, которая, я увъренъ въ томъ, между новъйшими народами есть основавіе учтивости, неизвъстной древнимъ.

Г. Каменскій, который вырось при дядь и воспитань въ Славяногреко-латинской академіи, еще съ молода, физическимъ недостаткомъ и склонностію къ кабинетной жизни, былъ удаленъ отъ общественной. Лицо примъчательное, которое ръшительно не принадлежало ни къ одному изъ двухъ состояній: это былъ старый семинаристъ, бълый монахъ, свътскій архіерей. Со всъми преосвященными велъ онъ обширную и частую переписку и былъ совътникомъ и повъреннымъ во всъхъ ихъ дълахъ; онъ умственно жилъ въ духовномъ міръ семъ, и, такъ-

сказать, быль цепью его съ грешнымъ нашимъ светомъ. После того ничего неть удивительнаго въ грубомъ его съ нами обращении: какъ архимандритъ, онъ въ ветреныхъ мальчикахъ виделъ только послушниковъ, коихъ надлежитъ держать подъ искусомъ.

Одни робкіе его страшились, другіе бѣсились на него, а иные, благоразумнѣйшіе, оставались весьма равнодушны и очень искусно, почти въ глаза, ему смѣялись. Впрочемъ, бояться было нечего: далѣе ругательствъ и брани тиранство его не простиралось; но для щекотливыхъ самолюбій такое наказаніе, кажется, довольно жестокое. Я принадлежалъ ко всѣмъ тремъ разрядамъ, а какъ лишеніе одного изъ няти чувствъ замѣняется у людей изощреніемъ другаго, и зрѣніе у него было рысье, то въ глазахъ моихъ читалъ онъ поперемѣню и страхъ, и досаду, и насмѣшку и отъ того терпѣть меня не могъ. Я былъ какъ обреченная жертва постоянно дурнаго расположенія его духа, ибо сидѣлъ прямо противъ него и былъ безпрестанно подъ молніей его взглядовъ, которая изъ-подъ тучи бровей сверкала мнѣ какъ мечъ Дамоклеса. Спросятъ, что могло такъ часто приводить его въ гнѣвъ? Да такъ: если перестанешь писать, заглядишься въ сторону, сдѣлаешь ошибку, или встанешь съ мѣста, чтобъ идти куда-нибудь.

Молодые дворяне, какъ извъстно, при Екатеривъ и до нея, вступали единственно въ военную службу, болъе блестящую, веселую и
тогда менъе трудную чъмъ гражданская; если въ продолжени оной
переходили въ штатскую, чтобы занять выгодныя мъста, то собственно званіемъ канцелярскаго гнушались, и оно оставлено было дътямъ
священно-и церковно-служителей и разночинцевъ. При Павлъ жестокости военной дисциплины побъдили неодолимое отвращение молодыхъ
Русскихъ къ подъяческой службъ, какъ они ее называли, до того что,
наконецъ, запретили имъ въ нее входить. Слъдственно до того времени
Московская молодежь едба ли знала о существованіи Московскаго архива.

Три члена съ равными правами и властію, управляли имъ, раздъливъ между собою занятія. Двое изъ нихъ, нъвто Соколовскій и ученый Стриттеръ, въ глубокой уже старости, и третій Бантышъ-Каменскій, немного помоложе ихъ, почти всю жизнь, вдали отъ свъта, въ пыльной атмосферъ, перебирали, пересматривали и отряхали безчисленныя рукописи, ихъ храненію ввъренныя. Нъсколько несчастныхъ, довольно знающихъ грамоту, чтобы читатъ и переписывать, изъ скуднаго жалованья, безъ всякой надежды на повышеніе, болье въ видъ слугъ чъмъслужителей канцелярскихъ ими употреблялись и старълись съ ними въ машинальныхъ трудахъ. Вдругъ нарушается тишина сего мирнаго убъжища; одна волна недорослей - франтовъ гонитъ на архивъ другую; напрасно полный комплектъ юнкеровъ на время затворяетъ въ него входъ: скоро производство въ цереводчики опять его отпираетъ. Старики спъщатъ удалиться; одипъ изъ нихъ остается, чувствуя въ себъ довольно сплы, чтобъ укротить прость бурныхъ волнъ, смъшавъ ихъ съ землею, съ старыми подчиненными.

Воть въ какомъ положении нашелъ я этоть архивъ. По разнымъ возрастамъ служивнихъ въ немъ юношей и ребять, можно было видъть въ немъ и университетъ, и гимпазію, и приходское училище; онь быль вивств и канцелярія, и кунсть-камера. Самая ранияя заря жизни встръчалась въ немъ съ позднимъ ея вечеромъ; семидесятильтній надворный совытникъ Ивановь сидыль близко отъ одиннадцатилътняго переводчика Васильцовскаго; манершые, раздушенные Евреиновы и Курбатовы писали вмъстъ съ Большаковыми и Щученковыми, которые сморкались въ руку. Подлъ князя Гагарина и графа Мусина-Пушкина, молодыхъ людей припадлежавшихъ къ знативйшимъ, богатьйшимъ фамиліямъ въ Москвь, вы бы увидьли Тархова, въ старомъ фризовомъ сюртукъ, того урода, который надълялъ насъ работой и, во маду своей синсходительности, выпрашиваль у насъ старое исподнее платье и камзолы. Конечно, и теперь молодые люди хорошихъ фамилій во множествъ занимаются, по канцеляріямъ разныхъ въдомствъ, съ людьми разныхъ состояній; но теперь это вошло уже въ обыкновеніе, а тогда было ново; къ тому же сослуживцы ихъ, къ какому бы сословію ни принадлежали, и летами, и образованностію, и приличіемъ одъянія мало, а часто и ничемъ, нынъ отъ нихъ не разнствуютъ.

Въ помощь къ г. Бантышу-Каменскому, управлявшему архивомъ, данъ былъ г. Малиновскій, въ званіи канцеляріи совътника или младшаго члена. Лътъ двадцать моложе его, сей послъдній былъ у насъ представителемъ новъйшихъ временъ. Онъ былъ, уже безъ примъси, Русскаго и духовнаго происхожденія: ибо протоіерей, отецъ его, находился тогда законоучителемъ въ Московскомъ университетъ. Контрасть между нашими двумя начальниками быль разителень. Г. Малиновскій, кислосладкій, какъ прозваніе его, чуждался всего, что напоминало его левитизмъ, гонялся за ученостію, но еще болье имълъ притязаній на свътскую любезность. Одинъ обижаль нась краткими, энергическими, бранными словами; другой всёхъ казнилъ безконечными, поучительными, изысканными фразами. Онъ засъдаль во второй комнать, немного поменье первой, гдъ всегда копался пли ворчаль г. Каменскій; а въ третьей находился секретарь архива г. Ждановскій, тихій человъкъ, который ни передъ къмъ пикнуть не смълъ. Такимъ образомъ, на столь маломъ пространствъ можно было найдти три разныя формы правленія: въ первой комнать деспотизмъ со всьми его

ужасами, во второй нъчто конституціонное, въ третьей совершенное безначаліе. Я не попаль туда; слъпой случай располагаль мъстами нашего сидънія, и онъ мнъ не благопріятствоваль.

Изъ сослуживцевъ моихъ одни часто будутъ встръчаться мив въжизни, съ другими, оставивъ архивъ, я мало имълъ сношеній. Говорить о первыхъ буду имъть много случаевъ, а изображеніе послъднихъ представитъ мало занимательнаго. По большей части, всв они, закоренълые Москвичи, ръдко покидели обширное и великолъпное гнъздо свое и преспокойно тонутъ или потонули въ неизвъстности. Ни высокими добродътелями они не блистали, ни постыдными пороками не запятнались; если имъли нъкоторыя странности, то общія своему времени и мъсту своего жительства. Мвъ однакоже весьма памятны сильныя впечатлънія, которыя оставили во мнъ нъкоторые изъ моихъ товарищей, и я не могу упустить, чтобы не описать ихъ.

Къ старшему сыну моего главнаго начальника, уже надворному совътнику и весьма зрълому молодому человъку, я почувствовалъ омерзъніе, при первыхъ словахъ, которыя обратилъ онъ ко миъ. Не краснъя, нельзя говорить объ немъ; болъе ничего я не скажу: его глупостію, его низостію и пороками не стану пачкать сихъ страницъ. Меньшой сынъ, Димитрій, едва выходилъ изъ дътства; между нами онъ прослылъ дурачкомъ. Съ тъхъ поръ онъ сдълался и литераторомъ, и компилаторомъ, и губернаторомъ; но многіе еще и понынъ раздъляютъ реблчье наше мнъніе объ немъ.

Двое братьевь Евреиновыхъ, взрослые молодые люди, о коихъ я уже упомянулъ, жили въ большомъ свътъ, ко всъмъ знатнымъ ъздили на балы. Голова вскружилась у нихъ отъ сего счастія; они бредили имъ и часто, съ самодовольнымъ состраданіемъ, разсказывали мнъ о томъ, стараясь, но тщетно, возбудить во мнъ зависть.

Что не могли братья Евреиновы, то сдёлали братья Булгаковы. И было чему позавидовать! Два красавца, лёть по двадцати, сыповья знаменитаго и чиновнаго человёка, неоднократно прославившагося въ посольствахъ, Якова Ивановича Булгакова, предъ всёми своими сослуживцами брали неоспоримое первенство какъ въ архивё, такъ и въ обществахъ. Они родились въ Константинополё отъ чужестранной матери, которал, къ несчастю ихъ, не имёла тогда мужа. И они носили на себё отпечатокъ Востока. Старшій, Александръ, имёль лицо болёе нёжное и веселое, выражавшее одну чувственность сладострастія, что на молодомъ лицё весьма непротивно; меньшой, Константинъ, быль одаренъ красотою мужественною и тогда уже смотрёль на женщить съ видомъ скромнаго побёдителя, какъ бы приглашая ихъ къ безопасному паденію. Съ самой колыбели сіп братья были связаны

твенвитею дружбой: одно прекрасное чувство, конть могли они хвалиться. Дъйствуя за одно, къ достижению желаемаго унотребляли двойныя силы и каждымъ успъхомъ врвойнъ наслаждались. Но старшій долженъ былъ чаще заимствовать помощь у младшаго, который въ высшей степени владълъ искусствомъ, немпогимъ тогда извъстнымъ: онъ имваъ то, что Французы называють à plomb и что по-русски не иначе можно перевесть какъ смъщеніе паглости съ пристойностію и приличіемъ. И умъ, и любезность, и знаніе, и добродушіе, все имъ принисывалось и старыми, и молодыми, и мущинами, и женщинами; а они имъли одну только наружную красоту. Сколько разъ потомъ, въ продолженій жизни моей, готовъ я быль, глядя на нихъ, воскликнуть, какъ Ипполить о Федръ: «Боги, кои знаете ихъ и награждаете, пеужели за добродътели!» Но богъ любви незаконной не награждаетъ, а только всегда покровительствуеть родившихся подъ его владычествомъ и беззаконный ихъ путь усъваетъ успъхами. По неопытности моей, и я нъкогда въровалъ въ ихъ совершенства.

Другой юноша, о коемъ похвалы не гремъли въ Московскихъ гостиныхъ, цвълъ тогда уединенно въ семейномъ кругу и украшалъ собою молодое наше архивное сословіе. Андрей Тургеневъ, со всею скромностію великихъ достоинствъ, стоялъ тогда на распутіи всъхъ дорогъ ведущихъ къ славъ: какую ин избралъ бы онъ, можно утвердительно сказать, что онъ далеко бы по ней ушелъ. Но изъ отличныхъ людей Провидъніе сохраняетъ только нужное число для Его благотворныхъ видовъ; остальные гибнутъ рано, и старшій Тургеневъ не долго оставался на свътъ. Ему завидовать я не смълъ; не смотря на свое самолюбіе, я чувствовалъ, что усиъховъ, какіе сулитъ ему будущность, я объщать себъ не могъ. Меньшой братъ его Александръ былъ совствать не то, чъмъ мы его послъ видъли: тоненькій, жиденькій, румяный, ласковый мальчикъ, чрезвычайно застънчивый.

Этого нельзя было сказать о другомь молодомъ мальчикъ, котораго всякій съ перваго взгляда въ нашей толит могъ бы замътить. Чрезвычайная живость его, необыкновенная смълость слова и взгляда непріятнымъ образомъ меня поразили, и я избъгалъ съ нимъ разговоровъ; а между тъмъ, когда онъ велъ ръчь съ другими, я заслушивался. Въ идеяхъ, кои выражалъ онъ, все мит казалось такъ ново, такъ внезапно, и, всегда лакомый до ума, я невольнымъ образомъ началъ съ нимъ сближаться. Непонятно мит было чувство, которое онъ во мит производилъ: все меня отталкивало отъ него, и все меня къ нему привлекало. Не доказываетъ ли это, что между людьми, какъ и между небесными тълами, есть также законы тяготънія, гравитаціи? Маленьвій Влудовъ быль тогда блуждающая комета, которая, какъ бы безъ

цъли быстро несясь въ пространство міровъ, могла въ немъ встрътить разрушеніе. Я не могъ тогда предвидъть, что скоро ходъ ея сдълается столь правильнымъ, но уже какъ будто предчувствовалъ, что мит суждено долго обращаться вокругъ нея и даже содълаться однимъ изъ ея спутниковъ, когда, достигнувъ созвъздія министерства, она будеть сіять въ немъ столь тихимъ, чистымъ и благотворнымъ свътомъ.

Жеманство, которое встръчалось тогда въ литературъ, можно было также найти въ манерахъ и обращении нъкоторыхъ молодыхъ людей. Женоподобіе не совсъмъ почиталось стыдомъ, и ужимки, которыя противно было бы видъть и въ женщинахъ, казались утонченностями свътскаго образованія. Тъ, которые этимъ промышляли, выказывали какую-то изнъженность, пеприличную нашему полу, не скрывали никакой боязни и, что всего удивительнъе, не совсъмъ были смъшны. Между нами были также два молодца, или лучше сказать, двъ дъвочки, которыя въ этомъ родъ дошли до совершенства, Колычевъ и Ижоринъ. Время ихъ наружность и все вокругъ нихъ измънило, но не измънило ихъ склонностей и характера; теперь объ уже старушки, а послъдняя весьма добрая и почтенная. Истребляя между нашими молодыми людьми наружныя формы, столь поносныя, особенно для Русскихъ, нынъшній въкъ перенесъ ихъ въ другую крайность и мужественности ихъ часто придаетъ мужиковатость.

Послъдствія прежняго Французскаго воспитанія сильно между нами обнаруживались: почти всъ мои товарніци не могли ступить безъ Французскаго языка. Говоря на немъ, хотя многіе дълали часто ошибки, но съ Русскою переимчивостію весьма удачно умъли перенять голосъ и манеры Французовъ, жившихъ у ихъ родителей. Никто однакоже не успълъ столько въ томъ, какъ молодой Ефимовичъ; онъ былъ вылитый Французъ: маленькій ростъ, тоненькія ножки, увертки его и самое безобразное его старообразіе, дълали его настоящимъ маркизомъ. Для многихъ изъ насъ былъ онъ предметомъ уваженія и подражанія. Впрочемъ онъ былъ не безъ ума, хорошо занимался литературой и принадлежалъ къ числу тъхъ людей, которые берутся за все, объщаютъ много и изъ которыхъ, наконецъ, не выходитъ ничего.

Исключая двухъ Тургеневыхъ и Блудова, едва ли кто зналъ изъ монхъ товарищей, что есть уже Русская словесность. Живши въ одномъ городъ съ Дмитріевымъ и Карамзивымъ, они слыхали объ нихъ, можетъ быть, встръчались съ ними, знали, что они что-то пишутъ, но читать ихъ? этого не приходило имъ въ голову. Честъ и хвала малому числу избранныхъ юношей-отроковъ, которые, плъняясь и заграничнымъ просвъщеніе, не заражались однакоже окружавшими ихъ примърами. Геній Россіи съ раннихъ лътъ вдохнулъ въ сердца ихъ чувъ

ство ея величія, а уму ихъ даль способность постигать красоты благозвучнаго языка нашего и искусство выражаться на немъ. Увы, сихъ похваль я не заслуживаль. Въ домѣ Голицыпыхъ положено основаніе моей галломаніи, когорая такъ быстро усилилась въ кругу архивныхъ юношей. Они снабжали меня Французскими книгами, по большей части романами, и я воображаль, что запимаюсь полезнымъ чтепіемъ, когда пожираль ихъ по ночамъ; часто бываль я виѣ себя отъ ужасовъ г-жи Радклифъ, кои мучительно пріятнымъ образомъ дъйствовали на раздражительные нервы моихъ товарищей.

Въ продолжении зимы занимали насъ переводами съ Французскаго. Не знаю были ли они хороши, по крайней мъръ не мои; а впрочемъ, какъ миъ кажется, г. Малиновскій, руководитель нашъ въ семъ дѣлѣ, не весьма былъ въ состояніи о томъ судить. Потемъ г. Бантышъ-Каменскій заставлялъ насъ въ одинъ форматъ переписывать на-чисто древніе грамоты и договоры, съ намъреніемъ отдать собраніе ихъ потомъ въ печать. Въ послъдствіи я сдълался съ нимъ гораздо смълѣе, а онъ ко миъ снисходительнъе. Одна только бъда: мой почеркъ ему не нравился; въ угожденіе ему я началъ прямить свои литеры по старинному до того, что пишу теперь какъ церковникъ.

Я напрасно хвалюсь иногда твердостію: я всегда быль доволько человъкоугодливь; старшимь, равнымь и даже подчиненнымь всегда готовъ быль сказать или сдълать что-нибудь пріятное; когда же поступки ихъ лично противъ меня, а еще болье противъ совъсти или закона, заставляють меня дълать противное, они мив становятся ненавистны, ибо лишають меня величайшаго удовольствія. Въ нѣжномъ возрасть, кто не чувствоваль вліянія людей и обстоятельствь, среди коихъ жиль? Но ни на кого они столь сильно не дъйствовали какъ на меня: мив кажется, я быль восковой. Всякое впечатльніе сглаживалось, но не совсьмъ изглаживалось новымъ; каждое положеніе, въ коемъ я находился, каждое общество, чрезъ кое проходиль, оставляли на мив слъды, и такъ-то въ описываемые мною послъдніе два-три года образовались всъ странности моего характера. Къ счастію, посреди сего сохранилось во мив чувство сираведливости и чести, данное мив природой и первымъ воспитаніемъ и никогда меня не покидавшее.

Мъсяца черезъ полтора по вступленіи моемъ въ службу, вновь быль принять въ нее и зять мой, отставной полковникъ Алексъевъ. Причины сего обстоятельства, повидимому маловажнаго, заслуживають, однакоже, чтобъ ихъ объяснить. Въ царяхъ върнъйшій признакъ высокаго дара господствовать надъ людьми есть искусство открывать способнъйшихъ и ввърять имъ именно тъ только мъста, гдъ они могутъ быть полезны. Съ такимъ искусствомъ цари бываютъ ръдки, имъ

принадлежить название великихъ; но иногда и слъпой случай подсовываеть подъ царскую руку такихъ людей, коихъ для некоторыхъ должностей и съ величайшими усиліями трудно было бы отъискать. Между Гатчинскими офицерами былъ Пруссакъ Эртель, котораго сама природа создала начальникомъ полиціи: онъ былъ весь составленъ изъ капральской точности и полицейскихъ хитростей. Съ конца 1798 года быль онъ оберъ-полицеймейстеромъ въ Москвъ. Графъ Салтыковъ сначала никакъ не могъ догадаться, что къ нему приставленъ дядька, а когда убъдился въ томъ, то началъ искать средствъ отъ него избавиться. Сдёлать это было нелегко: Эртель пользовался особою доверенностію Павла І-го, жилъ вдали отъ него и отъ неожиданныхъ его вспышекъ, и сохранялъ тъсныя связи съ самыми приближенными ему людьми. Не прошло года, и онъ едва не успълъ свергнуть самого графа Салтыкова; тотъ покорился необходимости, оставилъ себъ весь блескъ представительности, оставилъ себъ гражданскую часть по губернін и военную по гарнизону, сдёлался, такъ сказать, гражданскимъ генералъ-губернаторомъ и оберъ-комендантомъ, а полицейскую часть столицы предоставилъ совершенно распоряженіямъ оберъ-полицеймейстера. Эртель быль человъкъ живой, веселый, дъятельный и совствить немстительный; онъ симъ раздёломъ остался совершенно доволенъ, сталь любезничать съ начальникомъ, угождать ему и, чтобы скришть съ нимъ союзъ, испросилъ у него позволенія представить отставнаго, любимаго его адъютанта къ должности полицеймейстера, что онъ и сдъдаль прямо отъ себя.

Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно отъ него отвязаться, и потому долженъ я еще нъсколько объ немь поговорить. Москва весьма его. не любила, потому что не любила Павла и никогда не любила большаго порядка. Вск знали, сверхъ того, что онъ часто делаль тайныя донесенія о состоянін умовъ въ старой столиць; всякій могъ опасаться сдылаться предметомъ обвиненія неотразимаго, часто ложнаго, всегда незаконнаго, и хотя нельзя было указать ни на одинъ примъръ человъка чрезъ него пострадавшаго, но ужасъ невидимой гибели, который вокругь себя распространяють такого рода люди, самымъ непріязненнымъ образомъ располагалъ въ нему жителей Москвы. Но они не могли однакоже не согласиться, что цъль хорошей полиціи, спокойствіе ихъ, была совершенно при немъ достигнута. Въ немъ была врожденная страсть настигать и хватать разбойниковъ и плутовъ, столь же сильная какъ въ кошкъ ловить крысъ и мышей. Никакой воръ, никакое воровство не могли отъ него укрыться; можно вездъ было наконецъ держать двери на отперти; ни одинъ большой съъздъ, ни одно народное увеселение не ознаменовались при немъ несчастнымъ приключеніемъ; на пожарахъ пламень какъ будто гаспуль отъ его приближенія. Онъ былъ совсёмъ несивсивъ, въ обхожденіи нецеремоненъ и негрубъ, но только жестокъ съ людьми, хотя бы дворянами, коихъ мошенничество было доказано.

Главиал, непростительная вина его въ глазахъ Москвичей было строгое наблюдение за сохранениемъ страниыхъ формъ одбяния, предписанныхъ императоромъ. Москва разнообразна, пестра и причудлива какъ сама природа: гнуть и тъснить ее столь же трудно, какъ и безполезно. Въ ней выдуманы слова приволье, раздолье, разгулье, выражающія наклонюєти ел жителей. Какъ въ старину, такъ и ныив, никто почти изъ нихъ не мечталъ о политической свободъ; за то всякій любилъ совершенную независимость какъ въ общественной, такъ и въ домашней жизни. Между ними и западными вольнодумцами таже разница, что между поэтомъ, составившимъ себъ идеалъ совершенства, котораго всю жизнь онъ проищеть напрасно, и простымъ человъкомъ, который скоро найдетъ любимую женщину, безъ великихъ затрудненій женится на ней, и преспокойно въ любви и совътъ проведеть съ нею въкъ. Только не касайся ихъ вседневныхъ привычекъ, ихъ безвинныхъ предразсудковъ, и Москвичи предовольны. Но коль скоро самодержавіе вздумаетъ слишкомъ распрямлять своевольную старушку, она закричитъ голосами тысячи врадей своихъ, тысячи своихъ болтуній, и правительство, если безъ уваженія, то по совстить однакоже безт вниманія можеть оставить безсмысленный сей тумь. Даже въ царствованіе Павла, удары его самовластія, которые такъ мътко, такъ разительно на всъхъ упадали въ Петербургъ и въ цълой Россіи, смягчались надъ царственной Москвой. Капуа для всёхъ Немцевъ, она, въ недрахъ своихъ, разогръвала ихъ холодность, развеселяла ихъ угрюмость, ослабляла ихъ строгость, уменьшала ихъ разсчетливость и...... самъ Эртель долженъ былъ по времени возчувствовать всесильное ея дъйствіе. Но въ немъ оставалось еще довольно Нъмецкаго, чтобы не спастись отъ ея проклятій. Голубушка-Москва любить маленькій безпорядокъ; она почитаетъ себя заключенною въ монастыръ, коль скоро видить вокругъ себя порядокъ, слишкомъ строго соблюдаемый. Хорошо ли это? Худо ли это? Богъ знаетъ! Биронъ съ Анной Ивановной бъжали изъ нея, Елисавета Петровна проводила въ ней половину жизни; первые терзали Россію, при последней она блаженствовала.

Зять мой, человъкъ недостаточный, поневолъ принужденъ былъ принять должность полицеймейстера и сдълался весьма полезнымъ сотрудникомъ Эртеля, хотя не имълъ ничего съ нимъ общаго ни въ правилахъ, ни въ правъ. Странное дъло, онъ съ такою же неутомимою дъятельностию, какъ и начальникъ его, началъ преслъдовать безпорядки,

а быль столько же любимъ, особливо простымъ народомъ, сколько тотъ былъ ненавидимъ. Не отъ того ли, что онъ былъ Русскій? Не отъ того ли, что въ самой строгости Русскаго есть что-то добродушное? Не отъ того ли, что въ нашемъ народъ чувство справедливости сильнъе, чъмъ въ высшихъ классахъ, и что простолюдинъ, пойманный въ преступленіи столь же мало видитъ врага въ исполнителъ надъ нимъ законовъ, какъ въ камнъ, о который онъ ушибся, неосторожно на него падая?

Обычай не дозволяль въ старину Русскимъ боярамъ входить въ подряды и откупа, ни въ какія торговыя діла, а еще менте отдавать въ наймы палаты свои по частямъ или въ целости. Какъ бы долго ни продолжалось ихъ отсутствіе, жилища ихъ должны были безъ нихъ вдовствовать и въ безмолвіи ожидать ихъ возвращенія, какъ дворцы царскіе. Друзья и родственники имъли часто, однакоже, право безъ платы и даже безь позволенія въ нихъ останавливаться. Барыши, зодото, одно золото оставлено было людямъ среднихъ состояній въ замънъ блестящихъ преимуществъ, коими пользовались одни только знаменитые роды. Заслуги, щедроты монарховъ и бережливость могли только умножать достояніе бояръ. Почтенному сему предразсудку слъдовали еще болье на Западь, пока герцогъ Орлеанскій не обратиль жилища своего въ базаръ и подъ именемъ Королевскаго Дворца не стали разумьть средоточія Парижской торговли. Чтобы разбогатьть, князья и графы теперь у наст, даже самые богатые, употребляютъ одинакія средства съ міщанами, строять пивоварни, торгують въкабакахъ и все-таки предъ послъдними кичатся своими громкими именами; возможно ли, чтобъ ихъ уважали? Поклоненіе златому тельцу равняеть все состоянія. Не такъ было при Павле, леть сорокь тому назадъ. У графа Салтыкова было въ Москвъ три дома; въ одномъ, на Дмитровкъ, жила дочь его, г-жа Мятлева съ семействомъ; другой, загородный, служиль ему для прогулокь, а третій, маленькій каменный у Тверскихъ воротъ, подлъ церкви Димитрія Селунскаго, стоялъ совсёмъ пустой. При новой должности Алексева не было положено казенной квартиры; желая избавить его отъ убытковъ наемной, графиня Салтыкова, которой принадлежалъ собственно последній изъ сихъ домовъ, предложила ему помъститься въ немъ, и мы перевхали въ него около половины Ноября.

Я тогда вблизи увидълъ полицейскую жизнь и чиновниковъ полиціи. Въ Москвъ въ то время, когда не было столько роскоши, столько потребностей и слъдственно такой жадности къ прибыли, полицейскіе чиновники, обезпеченные доходами, которые почитались почти законными, не прибъгали къ ужаснымъ, притъснительнымъ средствамъ,

чтобъ у бъдныхъ обывателей выжимать деньги. Частные пристава жили роскошиве полицеймейстеровъ, и никто не ставиль имъ этого въ вину. То что называется нынъ красть, называлось тогда брать и было дъйствительно болъе добровольнымъ даромъ, чъмъ грабежомъ. Отъ лицъ, какъ слышалъ я, они пичего не принимали; а только общества торговцевъ, мастеровыхъ, въ ихъ части живущихъ, дълали между собою умъренныя складки и по большимъ празданкамъ подносили имъ въ въдъ почтительныхъ приношеній. Почитая себя нъкоторымъ образомъ честными людьми, они съ успокоенною совъстію могли безпристрастно исполнять свои обязанности; общее же митие въ Москвъ никогда ихъ не клеймило, и бъдные дворяне, армейскіе офицеры, съ честію служившіе, могли безъ стыда принимать полицейскія должности.

Имъя офицерское званіе, мнъ казалось, что я въ правъ почитать себя совершеннольтнимъ. Отецъ мой, который опредълениемъ меня въ службу болье всъхъ быль обрадованъ, въ письмахъ своихъ перемънилъ со мною тонъ и изъ Филипушекъ произвелъ меня въ Филипы Филиповичи; только въ письмахъ и устахъ матери моей долго сохраняль я еще дътское свое имя. Первый разъ въ жизни получилъ я деньги на собственныя, безотчетныя издержки; мнъ прислали сто рублей, огромную сумму, изъ которой употребление я не скоро началъ дълать, желая все пріобръсть п не умъя ръшиться въ выборъ. Послъ того прискорбно мнъ было замътить, что узда только опущена, а не совствить снята еще съ меня: я все еще оставался подъ строгимъ надзоромъ сестры и брата. Впрочемь, важный шагъ сдъланъ: мнъ позволено ходить по улицамъ безъ сопровожденія слуги, чего дотоль не было; отъ дурной привычки страхъ вместь съ радостію ощутилъ я, когда въ первый разъ увиделъ себя такимъ образомъ на свободъ.

Отлучаясь, долженъ я былъ однакоже всякій разъ спрашиваться и сказывать, куда иду. Три раза въ продолженіи зимы воспользовался я такими позволеніями, чтобы видёть Московскій театръ, не знаю зачёмъ названный Петровскимъ, ибо во всемъ городѣ былъ онъ тогда одинъ \*). Играли на немъ одии только Русскіе актеры. Изъ нихъ чета Сандуновыхъ болѣе всѣхъ приманивала публику; мужъ игралъ лакейскія роли въ комедіяхъ, а жена была примадонной въ оперѣ; ни тотъ, ни другой мнѣ чго-то не понравились. Думая искусно подражать природѣ, Сандуновъ быль чрезвычайно подлъ на сценѣ; а жена, лѣтъ

<sup>\*)</sup> Онъ сгорълъ еще до большаго пожара 1812 года, а въ 1823 перестроенъ въ увеличенномъ размъръ.

двадцати пяти, не болье, почитаемая красавицей, казалась гораздо старье, ибо имьла большія, правильныя черты, черные глаза и волосы, Римскій нось, и была чрезвычайно дородна Играя почти всегда роли молодыхъ дъвочекъ, она была довольно отвратительна; сверхътого, имъла привычку часто хохотать самымъ непристойнымъ образомъ. Голосъ ея былъ силенъ, чистъ, но не имълъ для меня ни малъйшей пріятности.

Вь комедіяхъ, драмахъ и трагедіяхъ замъчательны были Плавильщиковъ и Померанцевъ. Первый — дитераторъ и актеръ, занималъ главныя роли и по моему былъ очень дуренъ, хотя ему и рукоплескали. Послъдній превосходно игралъ стариковъ; онъ имълъ благородную осанку, нъжный и трогательный голосъ и, если можно такъ сказать, всю прелесть маститости, настоящей или искусственной. Главная трагическая актриса была госпожа Сахарова. Пусть представятъ себъ Дидоной Рязанскую или Симбирскую помъщицу, уже пожилыхъ лътъ, мало знакомую съ столицей и великую охотницу декламировать стихи: это была Сахарова. Какъ въ дочери госпожи Синявской, первой женщины, которая у насъ въ Россіи согласилась выступить на сцену и нъкогда блистала въ Хоревъ, въ Синавъ и Труворъ, въ ней особенно уважалась кулисная ея знатность.

Болье изъ тщеславія чьмъ изъ охоты, многіе богатые помъщики составляли изъ крапостныхъ людей своихъ оркестры и заводили цьлыя труппы актеровъ, которые, какъ говорили тогда въ насмъшку, ломали передъ ними камедь. Когда дела ихъ разстраивались, они слугъ своихъ заставляли въ губернскихъ городахъ играть за деньги; одинъ между ними, г. Столыпинъ, нашелъ, что выгодите отдать свою труппу внаймы на Московскій театръ, который тогда не находился въ казенномъ управленіи. Содержатель его быль накте Медоксь-Жидь \*), въроятно, крещеный. Умъренная плата симъ лицедъямъ, жалкое одъяніе, въ коемъ являлись они передъ зрителями, соотвътствовали ихъ талантамъ. Все это было ниже посредственности. Жидъ, видно, былъ не очень разсчетливъ; и какъ было ему не раззориться? Всъ три раза, что зимой я быль въ театръ, видъль я почти пустой партеръ: Когда я слышу строгія замічанія критиковъ на нынішній Московскій театръ, мив всегда досадно: я вспомню прежній и нахожу, что одного стольтів мало, чтобы произвесть удивительную между ними разницу.

Въ эту зиму увидълъ я и Московскіе балы; два раза былъ я въ Благородномъ Собраніи. Зданіе его построено близъ Кремля, въ центръ Москвы, которая сама почитается средоточіемъ нашего отечества. Не одно Московское дворянство, но и дворяне всъхъ почти Великорос-

<sup>\*)</sup> Медоксъ былъ происхожденія англійскаго. П. В.

сійскихъ губерній, стекались сюда каждую зиму, чтобы повеселить въ немъ женъ и дочерей. Въ огромной его заль, какъ въ величественномъ храмь, какъ въ сердць Россіи, поставленъ былъ кумиръ Екатерины, и никакая зависть къ ен намити не могла его исторгнуть. Чертогъ въ три яруса, весь былый, весь въ колоннахъ, отъ яркаго освъщенія весь какъ въ огнъ горящій, тысячи толиящихся въ немъ ностителей и постительниць, въ лучшихъ нарядахъ, гремящіе въ немъ хоры музыки, и въ конць его, на нъкоторомъ возвышеніи, улыбающійся всеобщему веселью мраморный ликъ Екатерины, какъ во дни ея жизни и нашего блаженства! Симъ чудеснымъ зрълищемъ я былъ пораженъ, очарованъ. Когда первое удивленіе прошло, я началь пристальные разсматривать безчисленное общество, въ коемъ находился; сколько прекрасныхъ лиць, сколько важныхъ фигуръ и сколько блестящихъ нарядовъ! Но еще болье, сколько странныхъ рожъ и одъяній!

Помъщики сосъдственныхъ губерній почитали обязанностію каждый годъ, въ Декабръ, со всъмъ семействомъ отправляться изъ деревни, на собственныхъ лошадяхъ, и прівзжать въ Москву около Рождества, а на первой недълъ поста возвращаться опять въ деревню. Сін поъздки имъ недорого стоили. Имъ предшествовали обыкновенно на крестьянскихъ лошадяхъ длинные обозы съ замороженными поросятами, гусями и курами, съ крупою, мукою и масломъ, со всеми жизиенными припасами. Каждаго ожидалъ собственный деревянный домъ, неприхотливо убранный, съ широкимъ дворомъ и садомъ безъ дорожекъ, заглохшимъ крапивой, но гдъ можно было, однакоже, найти дюжину дикихъ яблонь и сотню кустовъ малины и смородины. Все Замоскворьчье было застроено сими помъщичьими домами. Въ короткое время ихъ пребыванія въ Москвъ, они не успъвали дълать новыхъ знакомствъ и жили между собою въ обществъ прівзжихъ, деревенскихъ сосъдей: каждая губернія имъла свой особый кругь. Но по Четвергамъ всв они соединялись въ большомъ кругу Благороднаго Собранія; туть увидять они статсь-дамь съ портретами, фрейлинь съ вензелями, а сколько денть, сколько крестовь, сколько богатыхь одеждь и алмазовъ! Есть про что цълые девять мъсяцевъ разсказывать въ увздв, и все это съ удивленіемъ, безъ зависти: недосягаемою для нихъ высотою знати они любовались, какъ путешественникъ блестящею вершиной Эльбруса.

Не одно маленькое тщеславіе проводить вечера вмѣстѣ съ высшими представителями Россійскаго дворянства привлекало ихъ въ Собраніе. Нѣтъ почти Русской семьи, въ которой бы не было полдюжины дочерей: авось ли Дунюшка или Параша приглянутся какому-нибудь хорошему человъку! Но если хорошій человъкъ не знакомъ никому изъ ихъ знакомыхъ, какъ быть? И на это есть средство. Въ старину (не знаю, можетъ быть и теперь) существовало въ Москвъ цълое сословіе свахъ; имъ сообщались лѣта невъстъ, описи приданато и брачныя условія; къ нимъ можно было прямо адресоваться, и онъ договаривали родителямъ все то, что въ Собраніи не могли высказать дъвицъ одни только взгляды жениха. Пусть другіе смѣются, а въ простотъ сихъ дъдовскихъ нравовъ я вижу что-то трогательное. Для любопытныхъ наблюдателей было много пищи въ сихъ собраніяхъ; они могли легко замътить озабоченныхъ матерей, идущихъ объ руку съ дочерьми, и прочитать въ глазахъ ихъ безпокойную мысль, что можетъ быть въ сію минуту ръшается ихъ участь; по веселому добродушію на лицахъ провинціяловъ легко можно было отличить ихъ отъ постоянныхъ жителей Москвы.

Московское Благородное Собраніе существуєть и поныні; зала его удивляєть попрежнему простотою величія, попрежнему украшаєтся единственно изображеніємъ Екатерины, но увы! она уже не форумъ Русскаго дворянства: почти весь годъ стоить она пустая; только разъ или два, по случаю пріїзда царя, или другаго какого торжества, наполняєтся она опять людьми, но уже не въ такомъ числів, въ какомъ прежде собирались они въ нее еженедівльно. Двінадцатый годъ боліве всего сему Собранію панесъ рішительный ударъ.

Если Москва не изобильна была публичными увеселеніями для образованнаго класса людей, то зато ни въ одномъ городъ не было столько партикулярныхъ баловъ. Ни одного я не видалъ, меня никуда не звали, а я не имълъ ни воли, ни желанія куда-либо самъ называться. Партикулярнымъ баломъ нельзя почитать тотъ, на который и я быль приглашень и который дань быль графомь Салтыковымь 6 Ноября, послъдній день, въ который праздновали восшествіе на престолъ пмператора Павла. Тутъ было нъчто офиціяльное; неявка на сей баль, особенно для знатныхъ и чиновныхъ людей, могла бы почесться неуваженіемъ къ особъ царя. А никогда еще Москва, какъ въ это время, не была наполнена такими людьми, коихъ у насъ называють вельможами, то-есть тёхъ, кои съ высокимъ чиномъ соединяютъ знаменитость заслугъ, блестящій титулъ и огромное состояніе, и живутъ соотвътственно своему сану. Одни, обремененные лътами, при Екатеринъ еще сошли съ поприща, чтобь успоконться въ градъ бояръ; другіе, при Павлъ, или сами поспъшили оставить службу, или были отставлены съ позволеніемъ жить, гдв пожелають. Всв они предстали тутъ, сін нъкогда мужи войны и совъта, съ своими съдинами и Андреевскими лентами. Тутъ увидълъ и фельдмаршала Каменскаго, бывшаго канцлера Остермана съ братомъ, Еропкина, избавителя Москвы отъ чумы, и прежняго ея начальника Юрія Долгорукаго, оберъкамергера князя Голицына, обоихъ братьевъ Куракиныхъ, бывшихъ вице-канцлера и генералъ-прокурора, и многихъ другихъ. Не принимая участія въ игрѣ, почти всѣ опи сѣли полукружіемъ, и я съ почтительнымъ вниманіемъ смотрѣлъ на сонмъ опальныхъ бояръ, какъ на галерею историческихъ портретовъ. Еслибы не было пляски, то можно было бы вообразить себѣ, что они собрались въ думу для совѣщаній о дѣлахъ государственныхъ.

Девятнадцатое стольтіе пачалось для меня довольно счастливо. Въ Генваръ 1801 года произвели меня въ переводчики коллегіи, тоесть въ 10-й классъ, безъ заслугь, безъ покровительства, а только для того, чтобъ очистить мъсто желающимъ поступить въ опредъленное число юнкеровъ. Изъ новонабранныхъ двое имъли довольно оригинальности, чтобы найти мъсто въ сихъ Запискахъ.

Молва уже говорила намъ объ одномъ князъ Козловскомъ, молодомъ мудрецъ, который имълъ намъреніе опредълиться къ намъ въ товарищи, и мы съ любопытствомъ ожидали объщавное намъ чудо. Вмъсто чуда увидъли мы просто чудака. Правда, толщина не по лътамъ, въ голосъ и походкъ натуральная важность, а на лицъ удивительное сходство съ портретами Бурбоновъ старшей линіи, заставили сначала самого г. Бантыша-Каменскаго принять его съ нъкогорымъ уваженіемъ; разглядъвъ же его пристальнъе, узнали мы въ немъ совсъмъ не педанта, но добраго малаго, сообщительнаго, веселаго и даже легкомысленнаго. Способностей въ немъ было много, учености викакой, даже познаній весьма мало; но онъ славно говорилъ по-французски и порядочно писалъ Русскіе стихи. Откормленный, румяный, онъ всегда смълся и смъшилъ, имълъ, однакоже, искусство, не давать себя осмъивать, несмотря на свое обжорство и умышленный цинизмъ въ нарядъ, коимъ прикрывалъ онъ бъдность или скупость родителей.

Оставаясь въ Россіи, добросовъстно, усердно посвящая себя занятіямъ по какой-либо части управленія, князь Козловскій могъ бы, наконецъ, быть однимъ изъ полезныхъ людей государства. Но онъ въ первой молодости получилъ мъсто за границей, находился при разныхъ миссіяхъ и нъсколько льтъ въ Сардиніи раздълялъ ссылку Сардинскаго короля, при коемъ былъ посланникомъ. Въ послъдствіи, когда онъ былъ въ Штутгардтъ, неосновательность его поступковъ заставила правительство отозвать его; но, сдълавшись совершенно чуждъ своему отечеству, онъ не захотълъ въ него возвратиться. Несчаствый, но не первый примъръ, встръчаемый между нашими земляками, для коихъ навыки заграничной жизни дороже родины, священнъе всъхъ обязанностей. На это смотръли у насъ доселъ съ преступнымъ равнодушіемъ. Пользуясь во Франціи приличнымъ содержаніемъ, которое оставило ему правительство, князь Козловскій казался жертвой, прослыль чуть ли не геніемъ, коему не умѣютъ отдавать справедливость. У кого хороша память и кто много читаетъ, тому куда какъ легко быть геніемъ въ наше время, когда говорится и пишется такъ много умнаго! Необходимость принудила недавно Козловскаго посѣтить Петербургъ, и ему дивились, какъ всему заграничному. Миѣ казалось, что я вижу предъ собой густую массу, которая болѣе тридцати лѣтъ каталась по Европъ, получила почти шарообразный видъ и, какъ гіероглифами, вся испещрена идеями, для насъ уже не новыми, и множествомъ несогласныхъ между собою чужихъ мвѣній, которыя по клейкости ея такъ удобно къ ней приставали. Теперь масса сія въ совершенномъ бездѣйствіи остановилась въ Варшавѣ (все-таки какъ будто не въ Россіи) и сохраняется тамъ благодѣяніями презираемаго ею отечества.

Другой новобранникъ былъ Макаровъ, человъкъ смирный, но не спокойный, ибо тогда уже былъ мучимъ желаніемъ прославиться въ литературъ. Онъ, Дапаида нашей словесности, болье тридцати пяти лътъ льетъ чернила, наполняетъ журналы и ни на шагъ не подвигается ни въ искусствъ, ни въ знаменитости. Вообще между тогдашними архивными юношами было довольно талантовъ въ зернъ; отъ чего, не созръвъ, они гибли? Богъ въсть, обстоятельства ли и недостатки воспитанія препятствовали ихъ развитію? Объщали многіе, а одинъ только сдержалъ слово.

Скоро узнали мы въсть непріятную для нашего чинолюбія: далье мы ничего не видъли. Къ концу Февраля графъ Растопчинъ былъ отставленъ, а на его мъсто первоприсутствующимъ въ Иностранной Коллегіи и начальствующимъ надъ почтовою частію былъ назначенъ графъ Паленъ, который вмъстъ съ тъмъ сохранялъ и должность Петербургскаго военнаго губернатора. Внезапныя немилости Павла давно уже перестали удивлять; но удаленіе върнъйшаго, изъ преданныхъ ему, человъка, который въ продолженіе всего царствованія его ни на минуту не переставалъ пользоваться его довъренностію, опытнымъ людямъ казалось худымъ предзнаменованіемъ для самого царя; эта перемъна, по мнънію ихъ, должна была повлечь за собою другія важнъйшія перемъны. И они не ошиблись, какъ это теперь всъмъ извъстно.

## XVII.

Опять вступаеть Россія въ новую блистательную эпоху, въ новый міръ, спачала столь очаровательный. Съ обыкновеннымъ любонытствомъ и необычайнымъ страхомъ ожидала Москва видъть императора въ половинъ Мая, на большихъ маневрахъ, которые къ тому времени приготовлялись въ си окрестностяхъ....

Необыкновенно раннее открытіе веспы предшествовало рапнему Свътлому Воскресенію: еще до половины Марта снъть пачаль исчезать, и наступила ясная, совершенно теплая погода. Въ Пятницу на Вербной педълъ, 15 Марта, быль я въ .архивъ; становилось поздно, многіе уже разошлись по домамъ; изъ пачальниковъ оставался одинъ только г. Бантышъ-Каменскій, разбирая какія-то рукописи. Вдругъ вбъгаетъ меньшой Тургеневъ въ радостномъ изумленіи, краснъя, только не отъ застънчивости, и прерывающимся голосомъ объявляетъ намъ, что Навла иътъ уже на свътъ и что царствуетъ Александръ. «Что ты говоришь!» воскликиулъ Каменскій и съ ужасомъ перекрестился. Тотъ продолжаетъ разсказывать нижеслъдующее.

Провзжая черезъ Кремль, онъ увидълъ толпу народа вокругъ Успенскаго собора; желая узнать причину такого стеченія, онъ втисвулся во храмъ и нашель въ немъ графа Салтыкова съ другими главными должностными лицами, которыя присягають новому императору. Болъе всего онъ замътилъ двухъ генераловъ въ Анненскихъ лентахъ, неумытыхъ, невыбритыхъ, забрызганныхъ грязью. Ему сказали, что одинъ изъ нихъ князь Сергій Долгоруковъ, который привезъ манифестъ о кончинъ Павла и о воцареніи Александра, а другой бывшій оберъ-полицеймейстеръ Каверинъ, присланный смънить Эртеля и вступить въ прежнюю должность. Къ тому прибавили, что видъли ихъ виъстъ на одной перекладной телъгъ скачущими отъ Тверской заставы до дому главнокомандующаго, и что всъхъ встръчающихся они какъ будто взорами поздравляли и привътствовали.

Никакого не осталось сомнёнія. Но какъ это случилось? Онъ даже не быль боленъ! Все это надъялся узнать я дома и поспёшиль уйти. Отъ Покровки до Тверскихъ вороть путь не близокъ; я долженъ былъ сдёлать его пёшкомъ, ибо денегъ на извощика у меня не было, и вёроятно въ тревогъ забыли прислать за мною лошадь. Я болёе бёжалъ, чёмъ шелъ; однакоже внимательно смотрёлъ на всёхъ попадавшихся мнё въ простыхъ армякахъ, равно какъ и на людей порядочно-одътыхъ. Замётно было, что важная вёсть разнесена по всёмъ частямъ города и уже не тайна для самаго простаго народа. Это одно

изъ тъхъ восноминаній, которыхъ время никогда истребить не можетъ: иъмая, всеобщая радость, освъщаемая яркимъ весеннимъ солнцемъ. Возвратившись домой, я никакъ не могъ добиться толку: знакомые безпрестанно прівзжали и уъзжали, всъ говорили въ одно время, всъ обнимались, какъ въ день Свътлаго Воспресенія; ни слова о покойномъ, чтобы и минутно не помрачить сердечнаго веселія, которое горъло во всъхъ глазахъ; ни слова о прошедшемъ, все о настоящемъ и будущемъ. Сей день, столь вождъленный для всъхъ, казался въстовщикамъ и въстовщицамъ особенно благополучнымъ: вездъ принимали ихъ съ отверстыми объятіями.

Кто бы могъ повърпть? На восторги, коими наполнена была древняя столица, смотръль я съ чувствомъ неизъяснимой грусти. Я не зналь еще...., что вся Россія, торжествующая сіе событіе, принимаєть за него на себя отвътственность; но тайный голосъ какъ будто нашентываль миѣ, что будущее мнѣ и моимъ мало сулитъ радости и что въ немъ бѣдствія и успѣхи, слава и униженіе равно ожидають мое отечество. Я вспомниль, что изъ наградъ и милостей, кои бросаль покойный безъ счету и безъ мѣры на извѣстныхъ и неизвѣстныхъ ему, по заслугамъ или безъ заслугъ, упали на меня два чина, а благодарность — ярмо, отъ котораго я никогда не умѣлъ и не хотѣлъ освобождаться, и я, признаюсь, вздохнулъ о Навлѣ. Сообщить моихъ мыслей, разумѣется, было никакъ невозможно: во мнѣ бы увидѣли сумасшедшаго или общаго врага.

На другой день, 16 числа, къ вечеру, наканунъ Вербнаго Воскресенія, въ Охотномъ ряду, вокругъ Кремля и Китая, гдъ продавали вербы, не доставало только качелей, чтобы увидъть гулянье, которое бываетъ на Святой недълъ: пародъ веселился, а отъ каретъ, колясокъ и дрожекъ цълой Москвы заперлись сосъднія улицы....

...Время, все истребляющее, все болье и болье покрываеть забвеніемъ странности сего несчастнаго царствованія; посльдніе памятники его—укрыпленія Михайловскаго замка и шутовской нарядъ Брызгалова \*)—недавно исчезли. Стариковъ, которые были свидътелями происшествій и могли основательно судить объ нихъ, остается мало. Для насъ, тогда несовершеннольтнихъ, воспоминаніе о семъ времени тоже что о краткомъ, удушливомъ снѣ, о кошмарѣ, который мы забыли, коль скоро пересталъ опъ давить насъ. Новыя же покольнія, внимая разсказамъ, видятъ болье смѣшную, чѣмъ ужасную сторону сей эпохи, чрезъ которую прошло ихъ отечество....

<sup>\*)</sup> Бывшій кастеланъ Михайловскаго замка, чудакъ, болѣе тридцати лѣтъ не снимавшій костюмъ или приткорную ливрею, которую носилъ при Павлѣ: малиновый мундиръ, шире и длинвъе всякаго сертука, съ золотыми позументами, бахромою и кистями.

Итакъ, вдали отъ причинь пенависти и любии, можно, кажется, безпристрастно судить теперь о человъкъ, который.... былъ нашъ Людовикъ XIV-й. Слово сего послъдняго, которое нынъ всъхъ возмущаетъ— l'état c'est moi—принялъ опъ въ точномъ смыслъ....

Подобно Людовику XI-му имълъ онъ своего любимца-брадобръя, своего Olivier le Daim; но если далеко стоитъ онъ отъ него въ жестокостяхъ, то еще гораздо далве въ искусствъ правительственномъ. Какая цъльбыла у Павла Перваго? Какія препятствія встръчалъ онъ? Впутри государства, гдѣ были могущественные враги, коихъ надлежало ему сокрушить для собственной безопасности? Благоустроенное, спокойное, сильное, великое государство получилъ онъ въ наслъдство отъ той, коей обязанъ былъ жизнію; не терновый, а самый блестящій вънецъ оставила ему Екатерина. Что еслибы онъ жилъ во времена Людовика XI-го и былъ въ подобныхъ ему обстоятельствахъ!....

Въ наружной политикъ тоже что и во внутрениемъ управлении: никакой предусмотрительности, никакихъ видовъ, никакой осторожности; одни только царскія его личности. Онъ золъ на революцію и посылаетъ Суворова въ Италію, разсердился на Австрію и приказываетъ арміи воротиться, прогнѣвался на Англію и преждевременно грозитъ ей, а она, какъ увѣряютъ, безъ угрозъ его губитъ. Дѣйствуя безъ всякихъ правилъ, безъ всякаго плана, по однимъ внезашнымъ побужденіямъ.... знаменитому изгнаннику по праву рожденія, королю Французскому, которому далъ онъ убѣжище въ Митавъ, безъ всякой политической причины велитъ безжалостно въ одни сутки оставить свои владѣнія; посѣтившаго его гостя, короля Шведскаго Густава IV-го, по одному капризу, высылаетъ изъ Петербурга. Онъ жилъ славою и силою Екатерины. Она ихъ стяжала; а онъ, какъ расточительный наслѣдникъ, скоро умѣлъ бы ихъ утратить....

...Состраданіе, признательность, а пуще всего всегдашняя наклонность не покоряться безусловно общему мнёнію заставляли меня нёкоторое время быть его защитникомъ. Въ четыре года съ половиною дётскаго возраста привыкъ я къ треволненіямъ его царствованія; всякій могъ почитать себя наканунё гибели или быстраго повышенія, а эта живость, это лихорадочное состояніе юношеству не совсёмъ бываетъ противно. Но теперь, какъ начну припоминать безчисленныя, несносныя обиды, какъ общія, такъ и частныя, нанесенныя Россіи и Русскимъ, то трудно бываетъ мнё воздержаться отъ глубокаго негодованія.

Сін поминки Павлу Первому суть послѣднія, которыя я себѣ позволю. Гораздо пріятнѣе мнѣ будетъ говорить о восторгахъ, коими привѣтствовали зарю, весну новаго царствованія.

Послъ четырехъ лѣтъ, воскресаетъ Екатерина отъ гроба, въ прекрасномъ юношъ. Чадо ен сердца, милый внукъ ея, возвъщаетъ манифестомъ, что возвратитъ намъ ея времена. Увидимъ послъ, какъ сдержалъ онъ сіе объщаніе.

Но нѣтъ: даже и при ней не знали того чувства благосостоянія, коимъ объята была вся Россія въ первые шесть мѣсяцевъ владычества Александра. Любовь ею управляла, и свобода вмѣстѣ съ порядкомъ водворялись въ ней. Не знаю какъ описать то, что происходило тогда; всѣ чувствовали какой-то нравственный просторъ, взгляды сдѣлались у всѣхъ благосклоннъе, поступь смѣлъе, дыханіе свободнъе.

Приписать сіе должно отчасти хорошему выбору людей, коими всемогущій тогда графъ Паленъ окружилъ молодаго императора. Всѣ они были употребляемы и уважаемы его бабкою. Беклешовъ, Мордвиновъ, Трощинскій, благонамѣренные, умные и опытные люди заняли гогда важнѣйшія мѣста въ государствѣ. Только три человѣка принесены въ жертву общему негодованію: Обольяниновъ, Кутайсовъ и Эртель. Они уволены отъ службы безъ всякихъ преслѣдованій; первые два никогда въ нее болѣе не вступали, послѣдній не одинъ разъ потомъ правительству пригождался.

Первое употребленіе, которое сдѣлали молодые люди изъ данной имъ воли, была перемѣна костюма: не прошло двухъ дней послѣ изъвъстія о кончинѣ Павла, круглыя шляны явились на улицахъ; дня черезъ четыре стали показываться фраки, панталоны и жилеты, хотя запрещеніе съ нихъ не было снято; впрочемъ, и въ Петербургѣ всѣ перерядились въ нѣсколько дней. Къ концу Апрѣля кое-гдѣ еще встрѣчались старинные однобортные кафтаны и камзолы, и то на людяхъсамыхъ бъдныхъ.

Въ военномъ нарядъ сдъланы перемъны гораздо примъчательнъйшія: широкіе и длинные мундиры перешиты въ узкіе и черезъ мърукороткіе, едва покрывающіе грудь; низкіе отложные воротники сдълались стоячими и до того возвысились, что голова казалась въ ящикъ, и трудно было ее поворачивать. Перешли изъ одной крайности въ другую, и всъ восхищались повою обмундировкой, которая теперь показалась бы весьма странною. Со временъ Петра Великаго зеленый цвътъ былъ національнымъ въ Русской арміи, по до Павла употреблялся одинъ только свътлый; преемникъ сохранилъ введенный имъ темнозеленый цвътъ.

Траура въ Москвъ подъ разными предлогами почти никто не носилъ. Да и лучше сказать, въ траурномъ платъъ я номню одну только вдову генералъ-лейтенантшу Акулину Борисовну Кемпенъ, одну изъ нашихъ Кіевскихъ знакомокъ, которая въ первомъ замужествъ

была за Московскимъ купцомъ Дудышкинымъ и оттого презвычайно гордилась потомъ своимъ чиномъ. Не смотря на необъятную толщину свою, она все лъто пръла подъ черною байкой, для того чтобъ имъть удовольствие показывать шлейфъ чрезмърной длины.

Въ Апрълъ все пришло въ движение. Не смотря на распутицу, на разлитіе ръкъ, на времи самое неблагопріятное для путешествій, всъ дороги покрыдись путешественниками: изгнанники спфиили возвращаться изъ мъстъ заточенія, отставные или выключенные потяпулись толпами, чтобы проситься въ службу, весьма многіе поскакали за тъмъ только въ Петербургъ, чтобы полюбоваться царемъ. Исключая действительно порочныхъ и виновныхъ, всв желавшіе вступить въ службу были безъ затрудненія въ нее принимаемы. Сотнямъ нажалованныхъ и потомъ выброшенныхъ генераловъ невозможно было дать мъстъ по чину: имъ велъно числиться по арміи съ жалованьемъ, въ ожиданіи назначенія; во всёхъ полкахъ удвоился и утроплся комплектъ штабъ-и оберъ-офицеровъ. Сначала средній брать мой поступиль въ Малороссійскій вирасирскій полкъ, а потомъ мъсяца два спустя и старшій опредълень въ провіантскій штать. Онь было пытался проситься въ армію, хотя состояніе здоровья его не позволяло тогда думать ему о фронть; но ему отказали, ибо число просящихся подъ вонецъ такъ увеличилось, что не было возможности удовлетворять ихъ желаній. По молодости лъть ему хотёлось однакоже носить военный мундиръ, который тогда былъ присвоенъ провіантскому въдомству; итакъ, несмотря на худую славу его, решился онъ въ него вступить.

Къ числу нашихъ семейныхъ происшествій въ семъ году принадлежитъ и маленькое приращеніе его: сестра моя Алексъева въ Апрълъ родила втораго и послъдняго сына своего Николая.

Первые три мъсяца послъ кончины Павла графъ Паленъ.... хотъть быть главою государства; старый, преступный временщикъ былъ однакоже обманутъ притворною скромностію молодаго царя и въ одинъ мигъ съ высоты могущества низринутъ въ ссылку. Сей первый примъръ искусства и ръшимости новаго государя, боготворимаго и угрожаемаго въ одно время и коего положеніе было не безъ затрудненій, могъ бы удивить и при Павлъ, когда такія извъстія почитались самыми обыкновенными. Но Москва и Россія утопали тогда въ веселіи; сіе важное происшествіе едва было замъчено людьми еще хмъльными отъ радости. Вице-канцлеръ князь Александръ Борисовичъ Куракинъ сдълался тогда нашимъ единственнымъ начальникомъ въ Иностранной Коллегіи.

Мы почти не видали, какъ прошло лъто. Нъкоторую онаго часть провелъ я за городомъ, въ Мароинъ, деревит графа Салтыкова. Отецъ

и дъдъ его, Петръ Семеновичъ и Семенъ Андреевичъ, такъ же какъ и онъ долго начальствовавшіе въ старой столиць, всегда живали льтомъ въ семъ наследственномъ поместье, которое находится въ тридцати верстахъ отъ Москвы по Дмитровской дорогв \*). Необширный, двухъэтажный каменный домъ, кудрявой архитектуры возрожденія, стоялъ тамъ тогда на высотъ надъ широкимъ прудомъ съ островами. Два флигеля, одинаковой вышины и въ одну линію съ нимъ построенные, соединялись съ нимъ галереями и терасами, что, растягивая фасадъ его, давало ему видъ довольно огромный. Съ одной стороны былъ длинный, регулярный садъ съ безконечными, прямыми, липовыми аллеями, а съ другой примыкала къ нему прекрасная, густая, молодая роща, идущая внизъ по скату горы, до самаго пруда или озера. Пріемнымъ комнатамъ нижняго этажа служило украшеніемъ многочисленное собраніе старинныхъ фамильныхъ портретовъ; большая же часть верхняго, подъ именемъ оружейной, обращена была въ хранилище не только воинскихъ доспъховъ, принадлежавшихъ предкамъ, но и всякой домашней утвари, даже платья ихъ и посуды, серебряной и фарфоровой, вышедшей изъ употребленія.

<sup>\*)</sup> Въ Россіп со временъ Петра Великаго такіе примъры чрезвычайно ръдки. Къ новизнамъ, къ нововведеніямъ, къ конмъ такъ жестоко приневодиналъ онъ насъ, мы до того привыкли, что гнушаемся всякою стариной. Боярскія вотчины двлятся, подраздвляются, чрезъ женщинъ переходятъ въ другіе роды, очень часто проматываются и продаются въ постороннія руки съ семейными воспоминаніями, съ древними храмами и съ гробницами предковъ. Городскіе домы сбываются сыновьями вскор'в посл'в кончины родителей, или перестранваются заново, чтобы не оставить и следовъ прежняго варнарскаго вкуса, который иногда бываетъ лучше повъйшаго; одежда отца и дъда, дорогія вещи имъ принадлежавшія, все что могло бы папомнить о ихъ существованіи, отдается за безцвнокъ, какъ старье, какъ ветошь; даже изъ фамильныхъ документовъ тв, кои не даютъ правъ на какое-нибудь владение, по кои могли бы быть драгоценными памятниками для потомковъ, теряются и гибпутъ отъ небрежности людей равнодушныхъ, какъ къ семейной чести, такъ и къ отечественной славъ. У насъ нътъ прошедшаго. Петръ Великій отежкъ его у насъ, и какъ будто нътъ и будущаго; лишь бы стало по нашъ въкъ, а тамъ хоть не цвъти Россія. Чудное дъло! Не Татары, а Западъ, гдъ исторія, генеалогія и майораты, сдълаль насъ почти кочевымъ народомъ. Не предчувствие ли это недолговъчія Россіи? Неужели она, убъжище и упованіе всъхъ друзей порядка и тишины, не что иное какъ огромный метеоръ, который столь же быстро погрузится въ глубокій мракъ, сколь свътло и величаво опъ вышель изъ пето? О, помилуй, Господи! Не привадлежить уже Маревво роду Салтыковыхъ: графъ Владимиръ Орловъ купилъ его и отдалъ дочери своей, графинъ Папиной, которая пастроила тамъ виллы и коттеджи; теперь опо поило нереходить изъ роды въ роды. (Последнее не оправдалось. И. Б.).

Пріятности сего літняго мівстопребыванія умножались еще любезностію двухъ хозяекъ, самой графини Салтыковой и старшей дочери ея, Прасковьи Ивановны Мятлевой. Не знаю, отбуда могли онів взять совершенство неподражаемаго споего тона, всю важвость Русскихъ боярынь вмівстів съ неприпужденною учтивостію, съ точностію приличій, которыми отличались дюшесы прежнихъ временъ. Еслибъ онів были гораздо старіве, то можно бы было нодумать, что часть молодости своей провели онів въ палатахъ царя Алексія Михайловича, съ сестрами и дочерьми его, а другую при дворів Лудовика XIV. Ни развратно-грубая Россія отъ Петра до Екатерины, ни гнусно-развратная Франція отъ регентства до революцій, не могли показать имъ образцовъ достойныхъ ихъ подражанія. Изъ преданія объихъ земель составили онів себів благороднівній характеръ аристократій, смізшавъ гостепріимство Русской старины съ образованностію временъ просвівщеннівнихъ.

Великую страсть имъла г-жа Мятлева являться на сценъ въ домашнемъ театръ, разумъется, во Французскихъ піесахъ. Бълосельскіе и Чернышовы, молодые путешественники, возвратившіеся съ клеймомъ Версали и Фернея, Кобенцели и Сегюры, чужестранные посланники, отличавшіеся любезностію, ввели представленія сій въ употребленіе при дворъ Екатерины. Избраннъйшее общество участвовало въ сихъ просвъщенныхъ забавахъ, и Эрмитажъ былъ однимъ изъ каналовъ, чрезъ кои начало вливаться къ намъ могущество Франціи. Сюрпризы имянинникамъ были тогда также новостію и принадлежностію одного высшаго общества. Большія затъп приготовлялись тогда въ Мареннъ къ 23 и 24-му Іюна, днямъ рожденія и имянинъ фельдмаршала.

Въроятно лицо мое выражало страсть къ театру, ибо намъреніе завербовать меня въ число актеровъ заставило пригласить меня въ Маренно. Но какъ не только мив самому никогда не случалось играть, я всего не болье семи или восьми разъ бываль въ театръ: то легко можно себъ представить, какъ при первой попыткъ исчезли надежды на удачное мое соучастіе въ предпринимаемомъ важномъ дълъ. Мнъ, однакоже, не показали ни малъйшаго неудовольствія; это было-бы уже слишкомъ жестоко: напротивъ, первую робость, застънчивость мальчика, взброшеннаго въ едва знакомый ему кругъ, дня черезъ два привътствіями, вниманіемъ умъли превратить въ смълое, свободное обхожденіе; и какъ мив все нравилось, то, кажется, я и самъ полюбился. Я не помню, чтобы гдъ-нибудь потомъ я такъ живо, такъ искренно, такъ безвинно всъмъ наслаждался, какъ тогда въ деревнъ гр. Салтыкова. Начиналась только весна моей жизни, и это было въ первые мъсяцы владычества Александра, когда въ воображенів поддан-

ныхъ онь былъ еще прекрасиве чвиъ въ существъ, когда всв стремились ему уподобиться, когда исчезли ужасы, погасли зависть и вражда и, возлюбивъ другъ друга, въ единомысліи всъ Русскіе мечтали только о добръ.... Въ первый разъ былъ я совершенно свободенъ, въ самое благопріятное время года, въ прекрасномъ помѣстьи, гдъ жили непринужденно, и однъ веселости смънялись другими. Можетъ быть (кто не безъ гръха, даже и дъти), любезность ко мнъ семейства, которое уважалось въ Петербургъ и коему поклонялась вся Москва, льстила моему самолюбію; можетъ быть, очарованіе маленькаго двора, къ коему начиналъ я принадлежать, сильно на меня подъйствовало; но все вмъстъ исполнило меня чувствомъ такого благосостоянія, что оно выражалось у меня въ словахъ, во взглядахъ, во всъхъ движеніяхъ. И потому-то, какъ было всъмъ не улыбаться моей юности и моему счастію!

Графиня Салтыкова съ каждымъ днемъ становилась ко мнѣ милостивѣе. Поощряемый возрастающимъ ея снисхожденіемъ, я рѣшился разъ сказать ей со всею откровенностію, что въ Мареинѣ я вижу убѣжище, которое равно спасаетъ меня какъ отъ весьма нетягостной власти сестры моей, такъ и отъ тяжкаго ига г. Бантыша-Каменскаго, и она обѣщалась у обояхъ испросить мнѣ дозволеніе еще на нѣкоторое время не разставаться съ моимъ эдемомъ \*).

Общество наше было многочисленное. Всякій день прівзжали гости изъ Москвы; постоянными же жителями Мароина были вст тт, кои должны были участвовать въ сюрпризахъ и представленіяхъ: музыканты, птвуны, дамы и дтвицы, взявшія роли. Между сими последними встретилъ я прежнихъ своихъ знакомокъ, трехъ молоденькихъ княженъ Хованскихъ, дочерей бывшаго Кіевскаго вице-губернатора, который при Павле былъ оберъ-прокуроромъ Синода, а потомъ отставленъ и сосланъ въ Симбирскъ, откуда только что воротился. Сильно забилось во мне сердце при сей встрече, и оне, кажется, не безъ удовольствія увидёли товарища своего детства; но взаимныя отношенія наши совсёмъ уже переменились. Въ меньшихъ я нашелъ еще простодушіе и невинность перваго возраста, но въ старшей, Наталіи, ничего уже не оставалось детскаго. Въ шестнадцать лётъ, смёлые ея взоры уже искали высокихъ жертвъ и, къ счастію, почти на мне не

<sup>\*)</sup> Въ это время князь Козловскій, толстый мой товарищь по служов, прислаль куплеты въ честь графа Салтыкова; на нихъ тотчасъ сдълали какую-ту музыку, а автора, какъ слъдовало, пригласили на праздникъ. Каждый куплетъ оканчивался словами: "довольны мы своей судьбий, Марению намъ рай земной". Опъ это написалъ, а я это чувствовалъ.

останавливались. Плънительный голосъ ся всъхъ удивляль, и она готовилась восхищать имъ въ оперъ Наэзіелло La Servante Maîtresse.

Сверхъ того, еще двъ оперы: одна стариниая Французская, Два охотника, и Русская Мельника, да двв прескучныя комедін Мариво были представлены въ три дви, что продолжались Маропискія увеселенія. Исключая г-жи Мятлевой, которая игрой напоминала мадамъ Вальвиль, и княжны Хованской, которая пала и перада какъ записная артистка, всв прочіе мнв показались довольно плохи; особенно же мущины, съ своимъ Нижегородско-французскимъ выговоромъ, совствъ не за свое дъло взялись. Всего примъчательнъе была піеса, питермедія, прологъ или маленькій Русскій водевиль подъ названіемъ: Только для Марошна, сочинение Карамзина. Содержание, сколько могу приномнить, довольно обыкновенное: деревенская любовь, соперничество, злые люди, которые препятствують союзу любовниковъ, и нетеривливо ожидаемый прівздъ изъ армін добраго господина, графа Петра Семеновича, который ихъ соединяеть; потомъ великая радость, пъсни и куплеты оканчивають піесу. Такъ какъ всё роли были коротенькія, то одну изъ нихъ, роль бурмистра, мит поручили. Я надъль Русскій кафтанъ, привязаль себт бороду и старался говорить грубымъ голосомъ. Какъ нарочно пришлось спъть мнъ слъдующій куплеть:

> Будемъ жить, друзья, съ женами, Какъ живали въ старину. Худо быть намъ ихъ рабами, Воля портитъ лишь жену. Дома имъ не посидится, Все бы, все бы по гостимъ. Это право не годится, Приберемте ихъ къ рукамъ.

## Вахмистръ.

Нашъ бурмистръ несетъ пустое, Не указъ намъ старина. Воля дъло золотое, и проч.

Другія представленія даны были въ небольшомъ деревянномъ театрѣ, построенномъ въ саду; но мы играли днемъ, на открытомъ воздухѣ. Въ двухъ верстахъ отъ господскаго дома, среди прекрасной рощи, названной Дарьиной, поляна, состоящая изъ двухъ противоположно-идущихъ отлогостей, образовала природный театръ; сцена заключалась въ правильномъ продолговатомъ полукружіи: тутъ первый разъ въ жизни, чуть ли не въ послѣдній, являлся я передъ публикой.

Самъ Карамзинъ прітхалъ наканунт представленія, училъ насъ и даже игралъ съ нами графа Петра Семеновича Салтыкова. Я обо-

млѣлъ, когда невзначай пришлось ему сказать мнѣ нѣсколько словъ: власти и заслуженныя почести всегда вселяли во мнѣ уваженіе, но этотъ благоговѣйный страхъ могли произвесть только добродѣтели и высокій талантъ. Встрѣтившись съ симъ необычайнымъ человѣкомъ, я бросаю на время Мареинскія забавы, чтобы предаться наслажденію говорить объ немъ.

Уже быль онъ извъстенъ, уже быль онъ славенъ, уже зависть и клевета въ страшное царствование Павла возставали, чтобъ его погубить. Но Богъ Россіи храниль его; подъ Его щитомъ, съ кротостію улыбаясь самимъ врагамъ своимъ, шелъ онъ спокойно, смиренно, прекрасною, цвътущею стезею, ведущею его къ цъли, которую, въроятно, тогда еще самъ онъ не предугадывалъ. До него не было у насъ инаго слога, кромъ высокопарнаго или площаднаго; онъ изобрълъ новый, благородный и простой, и написаль имъ путешествіе свое за границу и пленительныя повести, кои своею новостію такъ пріятно изумили Россію. Можно сказать, что онъ же создаль и разговорный у насъ языкъ и быль основателемъ новой школы, долго поддерживавшей лучшія правила въ литературъ. Казалось, чего бы болье для обыкновеннаго авторскаго самолюбія? Но онъ не зналь его, а твореніями своими, какъ врожденнымъ добромъ, делился съ читателями. Скоро почувствовалъ онъ еще другое, высшее призваніе; скоро лавры должны были заступить мъсто розъ, блиставшихъ на молодомъ челъ его. Не тщетно получиль онь отъ природы трудолюбіе и жажду къ познаніямь, не даромъ даны ему были пламенное сердце, высокій умъ и чистыя уста; ими предназначено ему было въщать современникамъ и потомству о древней, почти забытой славъ предковъ. Онъ долженъ былъ дать новую безконечную жизнь Васильку и Мономаху, Ляпунову и Скопину Шуйскому и грозно судить грознаго царя. Промыслу угодно было, какъ въ чистъйшемъ сосудъ, воспалить въ немъ жаръ просвъщенной любви къ отечеству, угасавшій между высшими сословіями отъ безразсудной страсти къ иноземному, -- не грубый, самохвальный патріотизмъ провинціаловъ и невъждъ. Слъдуя за духомъ въка, напрасно завистливые соперники хотятъ затмить его славу, стараются своими помоями залить священный огонь, имъ распространенный; отъ времени до времени онъ болве умножается и усиливается.

Такіе люди посылаются на землю, чтобы производить въ умахъ великіе и счастливые перевороты, и онъ былъ въ Москвъ кумиромъ всъхъ благородно-мыслящихъ юношей и всъхъ женщинъ истинно-чувствительныхъ. Въ тогдашнее сще чинопочитательное время, было даже иъсколько странно видъть стариковъ-вельможъ, почти какъ съ равнымъ, въ обхожденіи съ тридцатилътнимъ отставнымъ поручикомъ. Мнъ

не нужно описывать его паружность; портреты его чрезвычайно схожи; они очень върно выражають глубокія думы на его челѣ и добродушіе во взорахъ его; конечно, изображенія его сохраняются у всѣхъ просвѣщенныхъ Россіянъ.

Изъ тьмы Мароинскихъ посътителей выбираю я для описанія однихъ только литераторовъ. Туть быль еще одинь поэть, весьма извъстный въ свое время, болъе по страпностямъ своимъ, чъмъ по числу и изяществу произведеній. Пушкинъ (не племянникъ, а дядя) Василій Львовичъ почитался въ пъкоторыхъ Московскихъ обществахъ, а еще болве почиталь самь себя, образцомъ хорошаго тона, любезности и щегольства. Екатерининскій офицеръ гвардіи, которая по малочисленности своей и отсутствію дисциплины могла считаться болье дворомъ чвить войскомъ, онъ совсвить не имълъ мужественнаго вида. Онъ казался сначала не тъмъ чьмъ былъ дъйствительно, а тъмъ чьмъ ему хотвлось быть; за важною его поступью и довольно гордымъ взглядомъ скрывались легкомысліе и добродушіе; въ восьмнадцать лётъ на званыхъ вечерахъ читалъ онъ длинныя тирады изъ трагедій Расина и Вольтера, авторовъ мало извъстныхъ въ Россіи, и такимъ образомъ знакомиль ее съ ними; двадцати лътъ на домашнихъ театрахъ игралъ уже онъ Оросмана въ Заири и писаль Французскіе куплеты. Какъ мало тогда надобно было для пріобрътенія знаменитости! Блестящее существование его въ свътъ умножалось еще женитьбой на красавицъ, Капитолинъ Михайловиъ.

Самъ онъ быль весьма не красивъ. Рыхлое, толствющее туловище на жидкихъ ногахъ, косое брюхо, кривой носъ, лицо треугольникомъ, ротъ и подбородокъ à la Charles-Quint, а болъе всего ръдъющіе волосы не съ большимъ въ тридцать лътъ его старообразили. Къ тому же беззубіе увлаживало разговоръ его, и друзья внимали сму хотя съ удовольствіемъ, но въ нъкоторомъ отъ него отдаленіи. Вообще дурнота его не имъла ничего отвратительнаго, а была только забавна.

Какъ сверстникъ и сослуживець Дмитріева по гвардіи и какъ ровесникъ Карамзина, шелъ онъ нѣсколько времени какъ будто равнымъ съ ними шагомъ въ обществахъ и на Парнасѣ, и оба дозволяли ему называться ихъ другомъ. Но вскорѣ первый прибралъ его въ руки, обративъ въ безсмѣнные свои потѣшники. Карамзинъ же, глядя на него, не могъ иногда не улыбнуться, но съ видомъ тайнаго, необиднаго сожалѣнія: не только на преступленія и пороки, даже на странности и слабости людей смотрѣлъ онъ съ грустію и, казалось, радъ бы былъ все человѣчество поднять до себя. Дмитріевъ върно въ шутку посовѣтовалъ ему приняться за Русскіе стихи, а онъ и въ

правду сдъдался весьма неплохимъ поэтомъ. Онъ писалъ и басни, и коротенькія посланія, и всякаго рода мелочи, и изъ всего этого, подъ конецъ его жизни, составился небольшой томъ, не богатый идеями, но изобильный пріятными звуками и плавными стихами. Главнымъ его недостаткомъ было удивительное его легковъріе, проистекавшее, впрочемъ, отъ весьма похвальныхъ свойствъ, добросердечія и довърчивости къ людямъ; никакія безпрестанно повторяемыя мистификаціи не могли его отъ сей слабости излѣчить. Онъ былъ у насъ то, что во Франціи Poinsinet de Sivry, также авторъ, который нѣсколько мѣсяцевъ жарился передъ каминомъ, чтобы пріучить себя къ обѣщанной ему должности королевскаго экрана.

Въ это время завязывались у насъ первыя сношенія съ Французскою республикой. Еще до кончины Павла отправлены были въ Парижъ сначала графъ Спренгпортенъ, для размъна плънныхъ, а потомъ Колычевъ, для переговоровъ. Въ Май прибылъ въ Петербургъ отъ перваго консула Бонапарте молодой другъ его Дюрокъ, дипломатическимъ агентомъ и картинкой моднаго журнала. Василій Львовичъ мало заботился о политикъ, но послъ стиховъ мода была важивищимъ для него деломь. Отъ ея поклоненія близь четырехъ леть были мы удерживаемы полицейскими мърами; прихотливое божество вновь показалось въ Петербургъ, и онъ устремился туда, дабы, принявъ ея новые законы, первому привезти ихъ въ Москву. Онъ оставался тамъ столько бремени, сколько нужно ему было, чтобы съ ногъ до головы перерядиться. Едва успълъ онъ воротиться, какъ явился въ Мароинъ и всъхъ изумилъ толстымъ и длиннымъ жабо, короткимъ фрачкомъ и головою въ мелкихъ, курчавыхъ завиткахъ, какъ баранья шерсть, что называлось тогда à la Дюрокъ. Мы скоро съ нимъ познакомились. Въ глазахъ моихъ былъ онъ человъкъ пожилой, хотя и модникъ; вдругъ сближается онъ съ мальчишкой, береть его за руку, потомъ подъ руку, гуляеть съ нимъ, разсказываеть ему разнаго рода неблагопристойности про любовные свои успъхи, однимъ словомъ, братается со мной. Мнъ это чрезвычайно полюбилось: тогда почитали чинъ чина и годъ года; вдругъ я повысился десятью годами, увидълъ въ немъ товарища, почти ровесника, а потомъ началъ смотръть на него какъ на шалунишку, и еслибы знакомство наше на некоторое время тогда не прервалось, то скоро сталь бы унимать его и журить.

Шумная осень должна была смѣнить веселое, урожайное, благословенное лѣто, въ продолженіи коего, казалось, и въ сердцахъ была одна радость. Съ первыхъ чиселъ Августа начали черезъ день, одинъ послѣ другаго, вступать батальоны гвардейскихъ полковъ, коихъ противъ нынѣшняго не было тогда и третьей доли. Всѣ царедворцы и изъ отдаленныхъ провищій, въ Августъ же стали съвзжаться на коропацію. Никогда еще такого стеченія не было; трудно было прівзжему сыскать себъ уголокъ въ общирной Москвъ, и съ 1-го Сентября она совершенно закинъла многолюдствомь и веселіемъ. Общая радость умножалась еще тысячью частныхъ, маленькихъ благонолучій: друзья, укрывшіеся въ тишинъ деревни, не чаявніе когда-либо увидъться, встръчались тутъ послъ долгой разлуки; просто знакомые обнимались съ восторгомъ, разсказывая о горестяхъ, перенесенныхъ имп или въ кръпости или въ Сибири; а сколько семейныхъ свиданій! О своихъ чувствахъ я говорить не буду: мон родители прівхали также изъ Кієва съ старшею сестрой и у насъ остановились. Едва ли не въ первый разъ отецъ такъ кръпко прижалъ меня къ груди, а мать дня два почти не спускала съ меня глазъ.

Толпы народа бросились 5 Сентября за заставу, къ Петровскому подъвздному дворцу; туда послв объда прибыль государь съ молодою супругой. Удовлетворенное любопытство простаго народа, шумныя его восклицанія часто бывають похожи на восторгь; лишь бы ему не мішали, онь ура прокричать готовь и тирану. Туть, говорять, было иначе: при виді вінценосной, юной, красивой четы, всі оніміти отърадости и удивленія; один лишь взоры высказывали благоговійную любовь. Я помню, что къ зятю моему прівхаль въ этоть день другой полицеймейстерь Ивашкинь, чтобы вмісті отправиться въ Петровское, для сохраненія порядка. Они собирались какъ на пиръ: не было и тіни того страха, той суетливости, съ которою ожидають прибытія даже обыкновеннаго начальника.

На другой день, возвращаясь пъшкомъ изъ архива и выходя на Тверскую улицу, увидълъ я группы людей, разговаривающихъ между собою съ живостію; прислушавшись къ ихъ разсказамъ, я узналъ слъдующее. Государю вздумалось прогуляться, одному, верхомъ по Московскимъ улицамъ; его узнали, къ нему кинулись, его окружили, его, такъ сказать, стиснули, но не заслоняя ему пути и не замедляя его. Онъ былъ прижатъ народомъ такъ сильно и осторожно, какъ страстная мать сжимаетъ въ объятіяхъ младенца своего. Ни крику, ни шуму; но сквозь легкій шенотъ услышалъ онъ вокругъ себя и «батюшка», и «родимый», и «красное наше солнышко», и все что въ простонародномъ нашемъ языкъ есть иъжно выразительнаго. Царскій конь, сбруя и одежда, все въ глазахъ народа освящалось его прикосновеніемъ; цъловали его лошадь, его саноги, ко всему прикладывались съ набожностію. Предъ владыками Востока народъ въ ужасъ падаеть ницъ, на Западъ смотръли нъкогда на королей въ почтительнаеть ницъ, на Западъ смотръли нъкогда на королей въ почтительнаеть ницъ, на Западъ смотръли нъкогда на королей въ почтительнаеть ницъ, на Западъ смотръли нъкогда на королей въ почтительнаеть ницъ, на Западъ смотръли нъкогда на королей въ почтительнаеть

номъ молчанін; на одной только Руси цари бывають иногда такъ смъдо и явно обожаемы. Какое доказательство, что въ нравахъ сей части свъта совершенная разница съ двумя другими!

На протяжени и вскольких версть оть Тверской заставы до Кремля и оттуда до дворца въ Нъмецкой Слободъ устроены были передъ всёми домами подмостки, въ три и более ярусовъ, чтобы смотръть на торжественный въбздъ императора, который назначенъ былъ 8 Сентября. Съ подмостковъ передъ нашею квартирой глядълъ я на сіе шествіе. Ни одного облачка не было на небъ; этотъ день былъ почти жаркій, также какъ и предшествовавшіе ему и последующіе. На позлащенныя кареты, на великольпные цуги, на шитьемъ и галунами покрытые мундиры и ливреи, на весь блескъ сей обыкновенной, хотя къ счастію ръдко возобновляемой, церемоніи, смотръли почти разсвянно. Всв нетерпвливо ожидали одного человвка, всв взоры въ него вперились, когда онъ появился, и далеко за нимъ слъдовали. О какъ онъ быль чудесенъ! Въ сорокъ лътъ знали мы его еще молодцомъ и красавцемъ; что же былъ онъ въ двадцать три? Онъ почти все время ъхалъ съ обнаженною (еще не отъ волосъ) головою: ибо у каждой церкви, коихъ въ Москвъ такъ много, встръчаемъ былъ съ хоругвями и иконами и долженъ былъ останавливаться и модиться. Никто такъ прекрасно и върно не выразиль того что мы тогда видъли и чувствовали, какъ Жуковскій въ извъстномъ своемъ къ нему посланіи:

> Свътъ утъшительный окресть тебя сіялъ, Намъ обреченный вождь ко счастію и славъ!

Черезъ два дня потомъ было послѣ обѣда гулянье въ Слободскомъ дворцовомъ саду. Вечеръ былъ лѣтній, теплый; тѣснота и давка чрезвычайныя, такъ что инымъ по неволѣ приходилось коснуться самого императора, и многіе, какъ говорили, насладились симъ осязаніемъ.

Только наканунѣ дня коронаціи, 14 числа, погода къ вечеру нѣсколько измѣнилась. Мнѣ этотъ день чрезвычайно памятенъ. Подлѣ Ивановской колокольни, противъ дворца и соборовъ, сдѣланы были мѣста, куда по билетамъ пускались по большей части однѣ только дамы; по чрезвычайной молодости моей, по тѣснотѣ и темнотѣ можно было принять меня за женщину, и я получилъ дамскій билетъ. Въ три или четыре часа по полуночи отправились мы въ каретѣ съ матерью и двумя сестрами; отецъ же мой по чину своему имѣлъ мѣсто въ соборѣ. Странная была эта ночь; сырая мгла лежала на небѣ и на землѣ; стукъ каретъ останавливался у въѣзда въ Кремль, а онъ наполнялся войскомъ и разнаго званія людьми, и не смотря на то, царствовали въ немъ глубокій мракъ и совершенная типина. Мало по малу начали увеличиваться глухой гулъ и невиятный говоръ. Когда стало свътать, туманъ разсвялся; но солице еще не показывалось. Мы могли видъть только то, что происходило вив храма. Когда императоръ изъ дверей его выступиль въ коровъ, то солиечный блескъ внезанно освътиль ее и всю величественную процессію, которая довольно близко мимо насъ потянулась. Въ тоже мгновеніе громогласное ура, громъ пушекъ и звонъ въ тысячи колоколовъ раздались въ воздухъ; все было ослъпительно и оглушительно въ эти четверть часа, все было радостио, трогательно и восхитительно.

Солнце скрылось опять вивств съ государемъ, когда опъ вошелъ во внутренность дворца, облака сгустились, и къ вечеру сталъ накранывать дождикъ; но при насмурномъ небѣ, на утомленныхъ лицахъ, въ усталыхъ взорахъ, не переставало блистать веселіе. Влага, наполнявшая воздухъ, отражала чудесно великольпную иллюминацію, которая ночью зажглась изъ края въ край Москвы, и восторгъ при видѣ сего безконечнаго зарева могъ только равняться ужасу, съ коимъ, одиннадцать лътъ спустя, бъгущіе жители смотръли на ея пожаръ.

Никто не обидълся, никто не удивился бережливости царя при раздачъ милостей въ сей намятный день. Всъ были напуганы столько же жестокостію, какъ и расточительностію его родителя ). И дъйствительно, искусство награждать есть великое искусство. Все, что бросается, сыплется безъ осмотрительности, безъ разсчету, теряетъ цъну, унижается въ глазахъ получающихъ, а еще болъе въ глазахъ получившихъ; итакъ, нъкоторымъ образомъ, то что дается однимъ отнимается у другихъ. Средства къ удовлетворенію честолюбія уменьшаются по мъръ какъ возрастаетъ его алчность. Раждается зависть, желаніе такихъ наградъ, коихъ полученіе перестаетъ уже быть лестнымъ. Въ день коронаціи розданы были двъ Андреевскія ленты и пять или шесть Александровскихъ, менъе чъмъ нынъ иногда въ обыкновенный праздникъ. Зять мой ожидалъ креста, а получиль перстень

<sup>\*)</sup> За нъсколько мъсяцовъ до смерти, императоръ Навелъ, замътивъ, что число нажалованныхъ имъ служащихъ генераловъ превосходитъ всякую мъру, вздумалъ въ одивъ день отставить безъ просьбы шесть неимущихъ гарпизонныхъ генералъ-лейтенантовъ и тридцать таковыхъ же генералъ-майоровъ, всъхъ съ чиномъ и мундиромъ, но безъ пенсіи, не оставивъ ни одному изъ нихъ рубля на пропитаніе. Со временъ Нетра Великаго до званія полнаго генерала достигали однѣ только военныя знаменатости и, но достижеви сего высокаго сава, получали общирныя средства къ поддержанію его; одному Навлу дано было творить, безъ всякихъ заслугъ, шивому неизвъстныхъ, нищихъ генералъ-аншефовъ. Всего царствованія Александра едва достаточно было, чтобы привести въ нѣ-которое равновъсіе состоянія, чины, мъста и ордена. Послъ него, кажется, опять это нѣ-сколько поразстроилось.

съ вензелемъ и остался предоволенъ. Страсть къ формамъ и униформамъ, кажется, въ это царствованіе еще болье увеличилась. Одинъ смітый и весьма чиновный человікъ, отставленный при Павліт безъ мундира, получиль при Александріт, какъ милость, дозволеніе носить его, по приняль оное не ппаче, какъ съ условіемъ въ обыкновенные дни пользоваться правомъ надівать такъ-называемое партикулярное платье, чего дотоліт никакъ допускаемо не было. Изъявленное на то согласіе необходимо было распространить и на другихъ военныхъ, съ мундиромъ отставленныхъ, п доставило имъ возможность покойно одъваться.

Смъльчакъ этотъ быль никто иной, какъ князь Сергій Өедоровичъ Голицынъ, у котораго годъ я прожилъ въ деревнъ. Онъ вслъдъ затъмъ назначенъ былъ генералъ-губернаторомъ Остзейскихъ провинцій. Съ семействомъ своимъ и женою, прибывшею изъ Казацкаго, встрътился онъ въ Москвъ нередъ коронаціей. Всъ старшіе сыновья его были приняты онять въ службу, и домъ его (у Арбатскихъ вороть) сдълался въ это время однимъ изъ самыхъ пріятнъйшихъ, по крайней мъръ для меня.

Сколько старыхъ знакомыхъ встрътили мои родители! Изъ знатпыхъ или случайныхъ людей три человъка особенно благоволили къ отцу моему. Одинъ изъ нихъ, графъ Николай Петровичъ Румянцовъ, изъ почтенія къ памяти своего отца; другой, князь Александръ Борисовичъ Куракинъ, по давнишнему знакомству и сосъдству въ Пензенской губерніи; оба они были отличаемы и любимы вдовствующею императрицей. О пріязни генералъ-прокурора Беклешова я не одинъ разъ имълъ уже случай упоминать.

Новые любимцы, по большей части молодые, смотръли на нихъ какъ на людей прошедшаго времени, съ обвътшалыми идеями, и готовились скоро затмить ихъ и устранить отъ дълъ; но первый годъ сохраняли они еще нъкоторую силу и въсъ.

Желая по возможности возстановить созданное Екатериной, Беклешовъ предложилъ открыть вновь ивсколько губерній, упраздненныхъ при Павлів, и между прочимъ Пензенскую. Нужны были губернаторы; охотниковъ явилось много. Графъ Румянцовъ сказаль о томъ отцу моему, спросивъ, не пожелаетъ ли онъ еще ивсколько літъ жизни посвятить царской службів? Онъ отклонилъ было сіе предложеніе; но, услышавъ, что Пенза дівлается опять губернскимъ городомъ (любезная сердцу его Пенза, гдв провель онъ молодость, гдв два раза быль счастливымъ супругомъ, гдв прахъ дівтей и первой жены его, гдів все его имущество) къ несчастію, не могъ устоять противъ желанія въ ней начальствовать. Веклешовъ не хотівль сначала тому візрить, по-

лагая, что должность гражданскаго губернатора (хогя и почиталась тогда важиве чвит пынв) не могла отцу моему казаться лестною, когда всв сверстники его давно уже занимали мвста генераль-губернаторовь, убъдившись, однакоже, въ противномъ, съ своей стороны способствоваль его назначеню. Сіе случилось передъ самымъ отбытіемъ двора изъ Москвы, около половины Октября. Отцу моему не оставили даже военнаго чина, а переименовали въ тайные совътники.

Въ продолжение шестинедъльнаго пребывания императорской фамили, цъпь празднествъ и увеселений въ Москвъ почти не прерывалась. Бояре, то-есть богатые, чиновные и знатные люди, живущие въ Петербургъ, придерживались еще тогда обыкновения имъть и въ старой столицъ огромные городские и славные загородные дома; имъ удобно было и въ ней угощать царя. Но никто не превзошелъ въ великолънии богатъйшаго изъ нихъ, графа Шереметева. Отъ заставы, называемой у Креста, до селения его Останкина на три версты путь ярко былъ освъщенъ. Роскошное убранство дома, въ прежнемъ видъ и доселъ сохранившееся, теперь никого не удивляетъ, а тогда казалось волшебствомъ. Мон родители получали приглашения отовсюду; но мнъ случилось быть только на одномъ изъ такихъ праздниковъ, у начальника моего, вице-канцлера князя Куракина.

Сему вельможъ былъ я передъ тъмъ представленъ, и особенноласковый пріемъ его останется мнъ навсегда памятнымъ. Это одно изъ тъхъ лицъ, мимо коихъ въ воспоминаніяхъ, не останавливаясь, никакъ пройдти невозможно: его достохвальныя свойства и извинительныя слабости равно заслуживають быть извъстными читателямъ. Князь Александръ Борисовичъ, правнукъ того князя Бориса Ивановича, свояка Петра Великаго, который при немъ былъ первымъ посланникомъ въ Парижъ, выполнилъ въ ихъ семействъ наслъдственную съ тъхъ поръ обязанность образовать свою молодость въ сей такъ-называемой столицъ просвъщенія; но до того, какъ внукъ сестры графа Никиты Ивановича Панина, главнаго наставника Павла Перваго, вмъстъ съ нимъ воспитывался. Чистосердечная, безкорыстная, безпредельная его преданность къ наслъднику престола была весьма непріятна не столько императрицъ Екатеринъ, сколько окружающимъ ее. Онъ долго былъ какъ бы въ опалъ и, въ званіи отставнаго камергера, жилъ въ богатомъ помъстью своемъ Надеждиню, въ Саратовской и на самой границъ Пензенской губерніи. Тутъ онъ познакомился съ отцомъ моимъ, посъщаль его и по ивскольку дней иногда живаль у насъ въ деревнъ.

Въ великолъпномъ уединении своемъ сотворилъ онъ себъ, на подебіе посъщенныхъ имъ дворовъ (не знаю, Дармитадтскаго или Веймарскаго, но върно уже не Кобургскаго) также нъчто похожее на дворъ. Совершенно бъдные дворяне за большую плату принимали у него должности главныхъ дворецкихъ, управителей, даже шталмейстеровъ и церемоніймейстеровъ; потомъ секретарь, медикъ, капельмейстеръ и библіотекарь и множество любезниковъ безъ должностей составляли свиту его и оживляли его пустыню. Всякій день, даже въ будни, за столомъ гремъла у него музыка, а по воскреснымъ и праздничнымъ днямъ были большіе выходы; раздъленіе времени, дела, какъ и забавы, все было подчинено строгому порядку и этикету. Изображенія великаго князя Павла Петровича находились у него во всёхъ компатахъ; въ саду и рощъ, тамъ-сямъ встръчались не весьма изящные памятники знаменитымъ друзьямъ и родственникамъ.... Онъ наслаждался и мучился воспоминаніями Тріанона и Маріи Антоанеты, посвятилъ ей деревянный храмъ и назвалъ ея именемъ длинную, ведущую къ нему аллею. Въ глуши, изобиліе и пышность, сквозь кои являлись такія державныя затіл, отнимали у нихъ смішную ихъ сторону. Что сдълалось теперь съ памятниками и храмами? Что сдълалось теперь съ самимъ Надеждинымъ? О горе!....\*)

Съ молоду князь Куракивъ былъ очень красивъ и получилъ отъ природы кръпкое, даже атлетическое сложеніе. Но роскошь, которую онъ такъ любилъ и среди коей всегда жилъ, и сладострастіе, къ коему имълъ всегдашнюю наклонность, размягчили тълесную и душевную его энергію, и эпикуреизмъ былъ виденъ во всъхъ его движеніяхъ. Когда онъ началъ служебное свое поприще и долго въ продолженіи онаго, честолюбіе въ Россіи умърялось удовольствіями наружнаго тщеславія; никто болье князя Куракина не увлекался ими, никто болье его не любилъ наряжаться. Легкомысленно и рабольпно онъ не хотълъ, однакоже, подчиняться модъ: онъ хотълъ казаться не модникомъ, а великимъ господиномъ п всегда въ бархатъ или парчъ, всегда съ алмазными пряжками и пуговицами, перстями и табатерками. Лучезарное тихонравіе его долго плъняло и уважалось; но въ новое царствованіе, съ новыми идеями, кои постараюсь объяснить я далъе, оно дало поводъ сравнивать его съ павлиномъ.

При вступленій на престоль Павель Первый пожаловаль его вицеканцлеромь, осыпаль богатствами, обвішаль орденами. Года черезь два онь отставиль его оть службы, сослаль въ Надеждино; потомъ позволиль ему жить въ Москві, и незадолго до смерти своей вновь сділаль его вице-канцлеромь. Осторожная, довольно плавная, хотя съ нікоторымя разстановками, рібчь его заставляла въ немь видіть дипломата; а между тімь, надобно сказать правду, безчисленныя фразы, затвер-

<sup>\*)</sup> Оно досталось родному его племяннику, князю Борису Алексвевичу Куракину.

женныя имъ пъкогда во Франціи, гдъ на нихъ такое изобиліе, й отчасти переведенныя имъ даже по-русски, составляли всю политическую его мудрость. За то, какою искусною представительностію, какимъ благородствомъ, какимъ постоянствомъ и въжностію въ дружбъ, замънялъ онъ всъ недостатки свои!

Мић предстояла завидная участь служить при немъ, и опъ самъ вызвался опредълить меня въ свою канцелярію; обстоягельства того не позволили. Съ первыхъ чиселъ Октября напала на меня странная и ужасная бользиь: я всегда быль на ногахъ, могъ даже выбзжать, по вдругъ началъ худъть, сонь и аппетить меня совершение покинули, неизъяснимая тоска мною овладъла; въ одно время чувствовалъ я ознобъ и жаръ, я весь горълъ, а спина и поги были какъ ледъ; память, которой иногда я самъ дивился, внезанно притупъла; я сохнуль, я таялъ, и врачи объявили, что въ одну минуту могу угаснуть. Все это было слъдствіе невоздержности еще не юношеской, а ребячей. О Французы, о шевалье де-Роленъ, какъ мнъ не проклинать васъ!

Не было возможности и подумать въ такомъ состояни отправить меня въ Петербургъ. Сестра моя, Алексъева, скрыла отъ родителей причину и опасность моей бользни и уговорила ихъ, выпросивъ миб отпускъ, взять меня съ собою. Они обратились прямо къ князю Куракину, который, щедрый на все, приказалъ Бантышу-Каменскому отпустить меня на шесть мъсяцевъ. Когда къ сему послъднему, полумертвый, прівхалъ я за паснортомъ, то, въроятно, недовольный тъмъ, что дъло безъ него сдълалось, а можетъ-быть и по врожденной и привычной вмъстъ грубости, сказалъ онъ мив: «Что, зачъмъ ъдешь? Что будешь дълать? Голубей гонять!» Я ничего не умълъ ему отвъчать. Жестокій! Съ этой минуты, право, кажется, я сталъ его ненавидъть.

Отцу моему должно было спѣшить, чтобы все приготовить къ открытію новой губерніи; для него быль бы я только настоящее бремя. Итакъ мнѣ оставались нѣжныя попеченія моей безцѣнной матери, которая собиралась обратно въ Кіевъ. Тамъ были у родителей моихъ обширный, новопостроенный домъ и хорошенькій хуторъ за городомъ; тамъ была большая дворня, экипажи, лошади, многочисленные пожитки, все, что копилось и заводилось въ теченіи тринадцати лѣтъ; тамъ были и долги. Одно надобно было заплатить, другое продать и движимость поднять съ мѣста: много заботъ и горя ей предстояло. Въ сумерки 27 Октября, посадили или, лучше сказать, положили меня въ четверомѣстную карету и, при холодномъ дождѣ, пополамъ съ снѣгомъ, выѣхали мы печально изъ Москвы.

## XVIII.

Насъ было въ каретъ четверо: мы съ матерью и старшею сестрой Елисаветой, да дъвица Турчанинова, которую, въ замънъ услуги, оказанной ея матерью, отвозили мы въ Кіевъ къ родителямъ. Это была та самая ученая и засаленная Анна Александровна, о которой уже имълъ я случай говорить, магнитизерка, цъломудренная естество-испытательница. За нами слъдовали двъ или три кибитки, загроможденныя горничными и тюфяками: тогда еще въ Россіи странствовали по-авраамовски, съ рабынями, рабами и навьюченными верблюдами.

Я сидълъ рядомъ съ матерью, а сестра и Турчанинова насупротивъ тъснились въ углу, чтобы дать мъсто ногамъ моимъ. Какъ мучительно для всъхъ насъ было начало этой дороги! Особенно же положеніе бъдной сестры моей было ужасное. При отъъздъ вручили ей медики для меня лъкарство, объявивъ ей одной, что если до назначеннаго имъ времени оно не подъйствуетъ, то смерть моя неизбъжна. Нътъ, этой заботливости, которая, по разстройству нервъ моихъ, меня иногда даже сердила, я въ въкъ не забуду. Лицо ея отражало безпрестанно выраженіе моего: когда что-то похожее на улыбку показывалось на немъ, она какъ будто на минуту отдыхала отъ страданій. Болъе двухъ сутокъ продолжалось для нея сіе жестокое волненіе; мы пріъхали въ Тулу, когда, по мнънію ея, наступила ръшительная минута, и мать моя не могла понять причины неотступныхъ ея моленій, чтобы тамъ остановиться. Переломъ совершился, молодость свое взяла, и сестра ожила вмъсть со мною.

Чѣмъ далѣе подвигались мы на Югъ, тѣмъ воздухъ становился чище и теплѣе. Запасъ жизненныхъ силъ въ тогдашнія мои лѣта бываетъ столь изобиленъ, что возвращеніе ихъ, безъ преувеличенія, можно уподобить быстротѣ потока. Еще нѣсколько дней, и уже я въ состояніи былъ ощутить радость, вступая въ Малороссію и предчувствуя Кіевъ.

Когда мы къ нему подъвхали, горы его зеленвлись новою травой, и золотые его куполы горвли отъ лучей еще яркаго, но уже не знойнаго солнца. Отъ одного взгляда на святый городъ какъ бы чудесно довершилось мое исцъленіе. Это было въ самый Михайловъ день. Прежде всего остановились мы у Печерской лавры, чтобъ отслужить благодарственный молебенъ за благополучное окончаніе путешествія, начатаго въ столь мрачномъ расположеніи.

Почти два года не быль я въ Кіевъ: въ это время сколько перемънъ со мною и съ нимъ! Старики и старушки, которыя потихоньку доживали въ немъ въкъ, питаясь скуднымъ казеннымъ содержаніемъ, лишившись его при Павлъ, скоро переселились на тотъ свътъ и оставили пищія семейства. Онъ дождилъ на моря, на вельможь своихъ, а бъдныя нивы гибли неорошенныя ни каплей его щедроть. Помъщики Малороссійскіе, изъ коихъ одни служили, другіе пріъзжали пожить въ Кіевъ, удалились изъ него почти до единаго. Преобладаніе Польши съ каждымъ годомъ увеличивалось; но и сами Поляки, служившіе по выборамъ, жили въ немъ съ семействами своими только два мъсяца въ году, во время контрактовъ, а остальное время навъщали ихъ иногда въ деревняхъ. Два полка, стоявшіе въ немъ на квартирахъ, нъсколько оживляли пустынный видъ его.

Представительницей прежняго, согласнаго, благополучнаго Кіевскаго общества оставалась одна почтенная, умная, добрая и даже еще красивая старушка, о которой не понимаю какъ я забыль прежде говорить. Впрочемъ, весьма кстати она мнѣ здѣсь пригодилась. Іульяна Константиновна Веселицкая, по первому мужу Бѣлуха-Кохановская, имѣла рѣшительно пристрастіе къ Кіеву; не только власть Поляковъ, нашествіе Татаръ не могло бы заставить ее изъ него выѣхать, тѣмъ болѣе что она долго жила съ ними: второй мужъ ея былъ послѣднимъ Русскимъ посланникомъ при предпослѣднемъ ханѣ Крымскомъ; но онъ дани ему не платилъ, а по состоянію вдовы его, по драгоцѣннымъ вещамъ, коими она владѣла, замѣтно было, что дани онъ самъ отъ него принималъ.

Отъ обоихъ браковъ госпожа Веселицкая имъла по нѣскольку сыновей и по нѣскольку дочерей; одни были давно женаты, другія за мужемъ. Посреди нѣжно-подобострастнаго, многочисленнаго потомства, коимъ она кротко повелѣвала, казалась она въ домѣ своемъ какою-то царицей. Въ это время выдавала она замужъ одну изъ своихъ внучекъ, и въ день свадьбы нарумянилась, принарядилась, право, хоть бы самой къ вѣнцу. Когда я къ ней явился, по старой привычкѣ, погладила она меня по головѣ, взяла за подбородокъ и поцѣловала въ уста, называя своимъ «гарнымъ хлопцемъ». Вообще постоянное ея веселонравіе, приличная ея лѣтамъ шутливость и Украинскій ея языкъ дѣлали ее для всѣхъ пріятно-оригинальною.

Домъ госпожи Веселицкой былъ столь же веселый, какъ названіе ея и она сама. Хлѣбосольство въ старину имѣло свою худую сторону: неучтиво было не потчивать, неучтиво было не ѣсть, а кушанье было прескверное. У Іульяны Константиновны была другая крайность; подчиваніе шло своимъ порядкомъ, но п безъ него можно было объѣсться: все было свѣжее, хорошее, хотя и не весьма затѣйливое. Въ изящныхъ художествахъ, какъ и въ поваренномъ дѣлъ, конечно, вкусъ долженъ образоваться; но иногда бываетъ онъ и врожденный, какъ у мо-

ей милой старушки. Ея совътамъ и приказаніямъ повара ея были обязаны своимъ искусствомъ; она заимствовала у Москалей блины, ватрушки и кулебяки, усвоила ихъ себъ, усовершенствовала ихъ приготовленіе и умъла сочетать ихъ съ Малороссійскими блюдами, варениками и галушками. За ея столомъ сливались обычаи и нравы объихъ Россій, Восточной и Западной, Великой и Малой. Въ дътствъ меня ръдко брали къ ней; теперь никто не осмъливался препятствовать ей меня кормить, а апетитъ у меня былъ преужасный.

Нельзя себъ представить, какъ эта женщина была любима и уважаема своими знакомыми. Родственники ея зятей и невъстокъ и ея собственные, Иваненки, Гудимы, Масюковы и другіе, да и просто знакомые, безпрестанно прітзжали изъ-за Днтпра, единственно за тти, чтобы съ нею видтться; одии останавливались у нея, другіе нанимали квартирки; они никуда не вытажали: въ ея домт видтли весь Кіевъ и, пробывъ нткоторое время, возвращались къ себъ. Ни одного Поляка нельзя было у нея встртить, за то Русскіе бывали всякій кто хоттяль.

А хотъли того многіе; ибо не было тогда ни одного Русскаго дома, куда бы ежедневно за-просто можно было ъздить. Гражданскій губернаторъ, г. Коробынть, старый артилеристъ, хорошій дворянинъ, добрый и честный человъкъ и не безъ состоянія, любилъ приглашать иногда къ себъ земляковъ на объдъ или на вечеръ, но большую часть времени проводилъ въ уединеніи. Вице-губернаторъ Четвериковъ и другіе Русскіе чиновники жили всъ про себя; а въ Кіевъ, казенномъ городъ, какъ и сказалъ и прежде, общество только и поддерживается что служащими людьми.

Поляки же, какъ видъли выше, даже семейные, жили на холостую ногу. Одинъ только изъ нихъ, весьма почтенный человъкъ, богатый вдовецъ, губернскій маршалъ, тайный совътникъ Козловскій, имълъ, что называлось, открытый домъ. Когда судьба отечества его ръшилась, не прежде, чистосердечно сдълался онъ преданъ Россіи и двухъ сыновей своихъ опредълилъ въ гвардію \*). Онъ, безъ различія, принималъ Поляковъ и Русскихъ, и какъ съ тъми, такъ и съ другими, обходился въжливо и ласково.

Всего охотнъе собирались Поляки не у соотечественника своего, а у Англичанина, который тогда быль военнымъ или генералъ-губернаторомъ Кіевскимъ. Вслъдствіе какой-то несчастной исторіи, господинъ Феньшъ или Феньша (Fenshaw) долженъ былъ навсегда оставить свое отечество; онъ пріъхалъ въ Россію и вступилъ въ военную служ-

<sup>\*)</sup> Одинъ изъ нихъ въ послъдствіи командовалъ Преображенскимъ полкомъ.

бу. Ни въ особъ, ни въ заслугахъ его не было ничего блистательнаго; онъ всегда служилъ въ армін, полегоньку подвигался въ чинахъ
и кое-какъ перебивался, чтобы содержать жену и семейство. Когда
его произвели въ полковники, то дали ему Елецкій пъхотный полкъ
и Московскій, вмъстъ съ генеральскимъ чиномъ. При Павлъ, оставаясь не болъе какъ шефомъ этого полка, опъ успълъ въ короткое время получить по старпинству чипъ генерала отъ инфантеріи, и когда
предмъстникъ его, Повало-Швыйковскій, восьмой въ четырехлътнее
царствованіе Павла Кіевскій военный губернаторъ, чъмъ-то передъ
императоромъ провинился, то сей послъдній, заглянувъ въ списокъ,
назначилъ на его мъсто неизвъстнаго ему Феньша. Онъ за что-го
ожидалъ также себъ отставки, когда пришло извъстіе о кончинъ царя.

Про него говорили, что въ военномъ дѣлѣ онъ смыслитъ очень мало, въ гражданскомъ же ровно ничего, а попалъ въ начальники двухъ или трехъ губерній! Такіе примѣры теперь уже не рѣдки, и никого болѣе не удивляють. Самая наружность его не могла вселить къ нему уваженіе: коротенькій, толстенькій человѣчекъ, не имѣющій ни одной оригинальной черты Англичанъ, съ самыми безцвѣтными характеромъ и физіономіей, не умный и не глупый, не добрый и не злой, не привѣтливый и не грубый. Находили, однакоже, что онъ имѣетъ нѣкоторую ученость, потому что хорошо умѣетъ говорить по англійски и знаетъ что такое парламентъ, о которомъ немногіе у насъ тогда слыхали. Жена его, Софья Карловна, была, по крайней мѣрѣ, похожа на что-нибудь: она напоминала собою нянекъ и ключницъ своей націи, и по-французски Англійскимъ нарѣчіемъ говорила очень забавно.

Чета сія забилась въ уголокъ просторнаго деревяннаго дворца, построеннаго Елисаветой Петровной, во вкусъ всъхъ публичныхъ зданій ея времени. Чтобъ отыскать ихъ, надобно было проходить рядъ нетопленныхъ комнатъ, изъ коихъ двъ были обиты атласомъ въ позолоченныхъ, отчасти облупившихся рамахъ: роскошь, которую, по крайней мъръ въ Кіевъ, можно было тогда найти въ одномъ только царскомъ жилищъ. Сіи двъ комнаты изръдка отоплялись и освъщались, и въ нихъ давали они не балы, а балики, на которые приглашаемо было самое отборное общество, то-есть Поляки, иностранцы, да изъ Русскихъ тъ только, которые знали не одинъ свой отечественный языкъ. Такъ какъ Французскимъ языкомъ промышлялъ я тогда уже очень порядочно и готовъ былъ плясать до упаду, то на сихъ балахъ не только былъ я не лишнимъ, но даже желаемымъ гостемъ. Всъхъ моложе и лучше бывала тутъ недавно вышедшая замужъ Мошковская, урож-

денная Ворцель; всёхъ старее и страшнее овдовевшая, все еще полная жизни, Шардонша.

Воть въ какихъ отношеніяхъ находились другь къ другу члены разнороднаго тогдашняго Кіевскаго общества. Упрямые, милые мои Хохлы показывали твердость, непреклонность, которыя во многихъ случаяхъ намъ бы не худо было перенимать: они жили особнякомъ, удалялись отъ Поляковъ, но съ Русскими обходились какъ съ братьями; домъ г-жи Веселицкой, какъ сказалъ я, былъ ихъ сборнымъ мѣстомъ. Наши же любезные Русаки, столь забывчивые, слишкомъ сообщительные, готовы были водиться со всёми; иёкоторые, однакоже, и самые почтенные, недовольные военнымъ губернаторомъ и явно его презирающіе, собирались иногда у гражданскаго, который съ нимъ не совсёмъ былъ въ ладахъ. Поляки, чуя уже близкое могущество свое въ Петербургъ, съ каждымъ днемъ становились болёе наглы и надменны. Главный пріютъ ихъ былъ у Феньша.

Ихъ дерзость обнаружилась еще болье, когда передъ Новымъ Годомъ начались контракты и ярмарка. Изъ всёхъ юго-западныхъ губерній стекались ихъ земляки, и сильные числомъ, они позволяли себъ въ обществъ разныя неблагопристойности, а въ городъ даже безчинства и неистовства, вламываясь ночью насильно въ хижины убогихъ вдовъ, матерей сиротъ-красавицъ, но сосъдями и работниками всегда съ побоями и стыдомъ были прогоняемы. На балахъ, которые два раза въ недълю давались за деньги въ контрактовомъ домъ, тоесть въ биржевой заль, многіе изънихъ вздумали являться въ народномъ костюмъ и даже танцовать мазурку въ шапкахъ, напивались пьяны, дълали обиды и думали, что настало опять время ихъ грубой вольницы. Молодые армейскіе офицеры, которые съ воцареніемъ Александра также чувствовали себя болбе свободными, начали вступаться за себя, за дамъ и за знакомыхъ; отъ того заводились ужасныя ссоры, оканчивавшіяся обыкновенно толчками и пинками, съ коими выпроваживали Поляковъ. Къ счастію, до поединковъ никогда не доходпло. Феньшъ, разумъется, держалъ ихъ сторону и офицеровъ сажалъ подъ караулъ. Но ихъ было множество, и разгивванные Поляки, объявивъ, что перестанутъ фадить на контрактовые балы, если тъхъ не прогонять, сдержали свое слово; не могли однакоже удержать женъ и дочерей своихъ, которыя ни за что бы не отказались отъ удовольствія танцовать съ ловкими Москаликами. Итакъ поле сраженія и тутъ осталось за Русскими. Къ стыду моему, долженъ признаться, что внутренно быль я за Поляковъ, вопервыхъ, какъ за побъжденныхъ, а вовторыхъ, какъ за людей, по мивнію моему, болве образованныхъ.

Жизнь моя вообще текла весьма пріятно, со всіми быль я хорошь и на тайныя и явный несогласія смотріль довольно равиодушно; только пользовался свободой менів чімть въ Москвін я даже не иміль права безь слуги ходить піннкомъ по улиців. Въ этомъ не было никакой стівснительной міры; но, по старому баловству, матушка все опасалась, чтобъ я не ушибся, или не быль кімть обиженть. Изъмолодыхъ людей моего возраста, всего чаще бываль я съ прежнимъмоимъ товарищемъ Нилусомъ и съ старшимъ сыпомъ Феньша, его адъютантомъ, малымъ весьма добрымъ и веселымъ \*).

Для матери моей житье было хлонотливое; она никуда почти не выбажала, стараясь сколь можно скорье окончить свои домаший двла, и едва къ концу Января успъла съ ними управиться. Извъстія изъ Пензы были самыя радостныя: отецъ мой прибыль въ нее благонолучно и быль встръченъ съ восторгомъ; не говоря уже о долгольтнихъ любви и уваженіи, копми онъ тамъ пользовался, онъ явился туда какъ милостивая грамота, возвращающая прежнее достоинство разжалованному городу. Дворяне, желая угодить правительству, на первомъ събздъ сдълали большія пожертвованія для основанія училища, и сумма изъ того составившаяся обращена въ послъдствіи на учрежденіе губернской гимназіи. Послъ тьмы, въ которую четыре года старались погрузить Россію, всъ съ рвеніемъ начали искать въ ней свъта наукъ. Во время выборовъ помъщики безпрестанно пировали, объбались и опивались, опаивали и окармливали другъ друга.

Наконецъ, пришла и намъ пора туда отправиться. Хотя я всегда чрезвычайно любилъ Кіевъ, хотя маленькая, сердечная, но совсъмъ безвинная связь, о которой, впрочемъ, не стоило бы и говорить, умножала тогда въ глазахъ моихъ его прелесть, я не безъ удовольствія помышлялъ о сей дорогъ. Мнъ казалось, что въ Кіевъ я какъ принцъ путешествующій инкогнито, а туда ъду какъ бы на царство. Къ тому же я возбуждаемъ былъ и любопытствомъ увидъть сторону, которую никогда не видалъ и о которой такъ много слышалъ. Я всегда живалъ на оконечностяхъ Россіи, бывалъ и въ сердцъ ея, Москвъ, но во внутреннія, нечистыя, такъ сказать пищеварительныя ея части, Симбирскъ, Пензу, Саратовъ и Тамбовъ, никогда не заглядываль.

Итакъ 31 Января, вывхавъ изъ Кіева не безъ грусти, я однакоже свою страстишку, свой любовный хмвль проспаль на первомъ ночлегв.

<sup>\*)</sup> Я говорю съ старшимъ въ Россіи, ибо самый старшій всегда оставался въ Англіи. Его мать имъла неосторожность хвалиться имъ, какъ славнымъ проповъдникомъ. Мысль, что сынъ ихъ попъ, ее и мужа совершенно уронила въ митній Русскихъ.

Зима была непостоянная: два раза въ Малороссіи выпадаль сибгъ и замерзали ръки, и два раза онъ пропадалъ и онъ вскрыва. лись. По тонкому льду перешли мы черезъ Дивпръ пвшкомъ и съ опасностію и трудомъ переправили повозки. На другой сторовъ ожидало насъ новое горе: замерзшая, голая земля, по которой въ четверомъстномъ возкъ не знаю какъ дотащились мы до первой станціи на лошадяхъ. Желая выиграть время, мать моя разочла, что для сокращенія пути лучше всего вхать почти проселочными дорогами, на мъстечко Басань, на Прилуки, Роменъ и Сумы. Лошадей вездъ было мало, но и полсотни ихъ съ трудомъ могли бы насъ везти на полозьяхъ безъ крохи снъгу. Къ счастію, Украйна, какъ и Моддавія, отчизна воловъ; на нихъ, шагъ за шагомъ, должны мы были провхать 250 версть. Покрывая все небо, густыя снъжныя облака висъли надъ нами и какъ будто насъ дразнили: это было несносно. За предълами Малороссіи перешли мы въ другую крайность: мы тонули въ снъгахъ. Но что разказывать о бъдствіяхъ, столь обыкновенныхъ во время зимнихъ странствованій по Россіи? Мы провхали Курскъ и пріъхали въ Воронежъ.

Тамъ находился на квартирахъ Малороссійскій кирасирскій полкъ, въ коемъ служилъ средній братъ мой Николай, и у него мы остановились. Наканувъ, сбившись съ дороги въ сильную мятель, мы плутали половину ночи и измученные пріъхали часу въ десятомъ утра. Матушка съ сестрами, старшею и маленькою, цълый день посвятили отдохновенію; а меня тотчасъ братъ повезъ смотръть городъ и представлять главнымъ онаго лицамъ. Все это было какъ на лету, и я ихъ всъхъ перезабылъ, кромъ двухъ: шефа братнина полка, генерала князя Ромодановскаго, и главнаго Воронежскаго откупщика, который садился съ гостями за жирный и званый объдъ и насъ убъдительно пригласилъ остаться. Про него нъсколько словъ.

Это быль дворянинь въ купечествъ, отставной гвардіи полковникъ Өедоръ Николаевичъ П.... - С...., праправнукъ древнихъ бояръ, изъ столбовыхъ первый у насъ, который, сбросивъ предразсудки старины, прозрълъ будущность Россіи. Мужъ дальновидный, по ходу дълъ и по направленію умовъ, онъ предусмотрълъ, что скоро не чины, не заслуги, не добродътели будутъ въ Россіи доставлять уваженіе и вести къ знатности, а богатство, единое богатство; онъ не погнушался предводительствовать цъловальниками и собирать дань съ порока и одинъ попятился, дабы съ потомствомъ и семействомъ (коего еще не имълъ\*) далеко скакнуть потомъ впередъ.

<sup>\*)</sup> Онъ вскоръ потомъ женился на красавицъ княжнъ Щербатовой. Сынъ его женатъ на княжнъ Гагариной, родной племянницъ адмирала князя Меншикова. Дочь его зв

Послъ убійственно-сытнаго объда, на часокъ завернули мы домой, чтобы навъстить матушку, а въ нять часовъ были уже въ театръ. Изо веъхъ Русскихъ городовъ въ одномъ только Воронежъ была тогда вольная труппа, составившанся изъ охотниковъ и отпущенныхъ на волю кръпостныхъ актеровъ. Она не совсъмъ плохо играла Ненавиеть къ людямъ и Раскаяніе, Коцебу. Въ восемь часовъ былъ я на балъ у богатаго фабриканта Горденина (который почти наканунъ выдаль дочь за дипломата Муратова, въ послъдствіи Харьковскаго губернатора) и проплясаль до втораго часа ночи, имъя въ виду со свътомъ отправиться далъе въ путь. Подвиги неимовърные даже въ тридцать лътъ, и несьма естественные въ пятнадцать или шестнадцать, когда скука болъе всего утомляетъ, и забавы служатъ отдохновеніемъ.

Брать повхаль провожать насъ, получивъ отъ внязи Ромодановскаго отпускъ на двъ недъли. Опять пустились мы по ухабамъ, какъ по замершимъ волнамъ и, минуя Тамбовъ, безъ дальнихъ приключеній провхади степныя міста, на Югь оть него лежащія. Воть, наконець, въвзжаемъ мы въ Пензенскую губернію; это было за полночь. Ужаснъйшая выога, какую могу только запомнить, какъ бы предвъстіе всъхъ непріятностей, ожидающихъ моихъ родителей, насъ тутъ встрътила. Мы потеряли дорогу, ъхали цъликомъ, люди и лошади выбились изъ силъ, и мы готовы были остановиться и, лишь бы не замерзнуть, кое-какъ укутавшись, ожидать дневнаго свъта, какт вдругъ завидъли вблизи небольшую деревню. Скорже туда, и въ избъ, довольно опрятной, согръдись и отдохнули. На другой день все было тихо и ясно; крестьяне, узнавъ, что у нихъ ночевала губернаторша, привалили толпой, чтобы помочь намъ, посмотръть на насъ и выпроводить на большую дорогу, которая недалеко оттуда пролегала; староста или волостной голова также явился съ хлёбомъ и солью. Я полюбопытствоваль спросить название сей деревни; миж отвъчали Чембаръ. Провзжая по улицв, я видвлъ однв только соломенныя кровли и ветхую, большую, деревянную церковь; мив никакъ не могло придти тогда въ голову, что скоро туть будеть увздный городъ, что учредителемъ его будетъ мой отецъ, что въ немъ построится нъсколько каменныхъ зданій, и что літь черезъ тридцать Русскій царь проживеть въ немъ двъ недъли, ожидая исцъленія.

Еще оставалось намъ сдълать 120 верстъ. Не смотря на наше губернаторство, на военный мундиръ и крики моего брата, не смотря

высокоумнымъ К. Прибавляетъ ли сіе что-нибудь къ знатности этого семейства? Нѣтъ, ничего; но прибавитъ, если сей послъдній разбогатветъ, какъ онъ надвется, и если въ Россіи не переменитси общее мнъніе.

на покорность и всеусердіе смотрителей и ямщиковъ, должны мы были имъть еще одинъ ночлегь и пробыть болъе сутокъ въ дорогъ.

Остановившись въ 13-ти верстахъ отъ Пензы, въ деревнѣ нашей Симбухипъ, мѣстѣ рожденія моего, отправили мы брата съ извѣстіемъ о нашемъ пріѣздѣ. За нѣсколько дней до того, прибыли изъ Москвы сестра Алексѣева съ маленькимъ сыномъ и провіантскій братъ нашъ Павелъ изъ Казани, куда онъ былъ посланъ по какой-то коммиссіи. Вмѣстѣ съ ними покойный отецъ не замедлилъ прискакать къ намъ. Сдѣлался общій съѣздъ. Давно уже члены согласнаго нашего семейства не бывали всѣ вмѣстѣ; тутъ, исключая зятя, соединились всѣ, можно сказать, живые и мертвые, ибо въ нѣсколькихъ шагахъ лежали усопшіе мои братья и сестры. Въ семействѣ нашемъ любили мы другъ друга по старинѣ, долго не знали твое и мое, все было общее; можно посудить о нашей радости, сколько разсказовъ, сколько отвѣтовъ, прерываемыхъ повыми вопросами, сколько ласкъ и даже сколько поцѣлуевъ! Сладостные часы мелькнули какъ минута, и когда совсѣмъ почти смерклось, пустились мы въ Пензу.

При имени сего города что-то чудное во мив происходить: я чувствую умиленіе и негодованіе вмъсть. Тамъ приняль я жизнь, тамъ отець мой долго вкушаль верховное въ мірѣ блаженство, тамъ лежить онь съ объими своими супругами, тамъ единственная моя собственность. Но тамъ же горестями и страданіями, сократившими дни его, заплатиль онь за прошедшія радости; тамъ каждый изъ насъ испыталь множество непріятностей, оскорбительныхъ для самолюбія.

Совсёмъ было темно, когда мы въёхали въ этоть городъ. Красивые виды его были скрыты отъ глазъ; я не могъ даже замётить, что онъ стоитъ на горё: чернёя, мелькнули передо мною избы, домики и домы его. Мнё стало грустно, самъ не знаю отъ чего. Ни почетный пріемъ, сдёланный матери моей у самаго подъёзда, гдё дожидались ен нёсколько чиновниковъ и городничій \*), ни общирный, теплый и ярко на этотъ случай освёщенный домъ, куда вошли мы, ни радости протекшаго дня, ничто меня не веселило. Сіе было 19 Февраля, въ Среду на масляницѣ; четыре дня увеселеній предстояли мвѣ, и это меня болѣе пугало: я бы хотёлъ провести ихъ съ семействомъ въ Симбухивъ. Никого не зналъ я изъ жителей, и заравѣе всѣ они мнѣ не нравились.

Посъщеніямъ мужскимъ и дамскимъ и разнаго рода приглашеніямъ на другое утро не было конца, такъ что матери моей не оставалось времени ни порядочно отдохнуть, ни сдълать визиты, и она по

<sup>\*)</sup> Полицеймейстеры были тогда въ одивкъ только столицакъ.

неволь должна была казаться неучтивою. Въ двадцать, въ тридцать домовъ, одинъ неизвъстите мит другаго, повезли меня. Всякій день, въ 10 часовъ утра, бывали гдъ-нибудь завтракъ и блины, а потомъ катанье за городъ, волчья травля, садка или бъгъ; посля того званый объдъ, за которымъ обыкновенно слъдовало при фонаряхъ катанье съ горъ; наконецъ, въ третьемъ мъстт балъ и ужинъ. Такъ продолжалось четыре дня до самаго чистаго Понедъльника, и это отчалнное веселіе, этотъ шумъ нъсколько заглушили непонятную во мит тоску. Я бы болье насладился, еслибы сквозь учтивости и ласки, мит оказанныя, проглянуло сколько-нибудь добродушія: его я ни въ комъ не замътилъ. Ни живаго, сердечнаго веселія прежнихъ Кіевскихъ баловъ, ни пристойности столичныхъ собраній не нашелъ я тутъ; казалось,

Послѣ ужасовъ набѣга Татарипъ буйный пировалъ.

Какъ праздникъ встрътилъ я Великій постъ. Противоположность сырной недъли и первой поста была въ провинціи, если возможно, еще болъе ръзкая, чъмъ нынъ. Мы вновь уединились и, какъ бы предвидя, что никогда уже, всъ безъ изъятія, не будемъ соединены, почти не разставались. Въ день Сборнаго Воскресенія, въ день православія, послъ объдни, сестра и братъ не отлучены были отъ семейства, а разлучились съ нимъ: одна отправилась обратно въ Москву, а другой въ Воронежъ, не съ проклятіями, а съ благословеніемъ родительскимъ.

Прежде нежели я примусь описывать Пензу, ея жителей, духъ ея общества, попрошу у читателя дозволенія на страну, ее окружающую, бросить взглядь въ историческомъ отношении. Нътъ никакого сомнънія, что нъкогда пролегаль туть главный путь изъ Россіи въ Орду. Сколько князей и бояръ тутъ пробхало! Баскаки спъшили чрезъ сіи мъста, чтобы грабить нашу землю; великіе князья и митрополиты Московскіе раскидывали тутъ свои шатры, и вънихъ горестно молили Бога о защить. Монгольское племя, болье всъхъ другихъ привязанное къ кочевой жизни, могло основаться только среди необозримости степей и покидало ихъ тогда только, когда стремилось за добычей. Татары, народъ отъ Монголовъ совершенно отличный и имъ подвластный, давшій имъ свое имя и пережившій ихъ владычество, не столько чуждались осъдлости. По всъмъ въроятіямъ, Татары, какъ передовое войско Монголовъ, заняли опушку Русской земли, пространство между Волгой и Мокшей, но по малочисленности своей могли на немь жить только разсвянно. Для нихъ гористыя и плодородныя мвста, изобильныя водой и лъсомъ, представляли удобства, о коихъ Монголы не могли помышлять. Названія мъсть и рэкь, въ Пензенской и сосъднихъ съ нею губерніяхъ, показывають, что туть сдълалась настоящая Татарія: Ардымъ, Кевда, Мелсита, Кучюкъ, Поръ, Анзыбей, Инсара, Селикса, Чембаръ, самая Пенза и множество другихъ, коихъ и не перечтешь и въ коихъ не сыщешь и слъдовъ Славянскаго корня\*).

Послѣ завоеванія Казани, Русскіе безъ опасенія и безъ спросу стали захватывать земли, занятыя ихъ врагами. Тогда все что было народное было царское, и все что было царское было народное; въ древнія варварскія времена, какъ у насъ, такъ и въ Европѣ, главы народовъ дѣлились славою и богатствомъ съ тѣми кто раздѣлялъ ихъ опасности, съ вѣрными своими сподвижниками, кои за нихъ и съ ними проливали кровь свою. Въ новѣйшее же время человѣколюбіе и просвѣщеніе государей... судятъ о томъ иначе: они усыновляютъ новыхъ подданныхъ, не только равняютъ въ правахъ побѣжденныхъ съ побѣдителями, но даже первымъ передъ послѣдними даютъ неизчетныя преимущества; орудія бросаютъ съ презрѣніемъ и обнимаютъ съ любовію пріобрѣтенія, ими добытыя. Теперь Боже спаси отъ завоеваній! Они суть только тягость, а не сила государства.

Но не о томъ рѣчь. Итакъ Русскіе селились между Татарами. Какъ предки ихъ, подвигаясь на Сѣверо-востокъ, гнали передъ собою Мерю, Весь и Финскія племена, и строили Муромъ, Ростовъ и Суздаль, такъ и они, расширяясь на Юго-востокѣ, тѣснили потомство своихъ властителей и поглощали самое ихъ народонаселеніе. Увѣряютъ, что при Борисѣ Годуновѣ потокъ до того усилился, что начали опасаться, чтобы не изсякнулъ самый источникъ его, и что сіе заставило укрѣпить за помѣщиками живущихъ на землѣ ихъ людей. Кажется, приливъ всего сильнѣе былъ около Пензы, равно какъ и число встрѣченныхъ имъ Татаръ, и оттого сіе мѣсто сдѣлалось средоточіемъ Руссо-татарской помѣси.

Всякій, кто температь изъ Москвы, протавть Арзамасъ, можетъ легко въ томъ убъдиться: все измъняется вдругъ, природа и люди; горы становятся все выше и круче, лъса тънистъе, избы ниже и неопрятнъе, лица смуглъе, физіономіи выразительнъе и суровъе. Переселившіеся туда Русскіе дворяне переженились на дочеряхъ безчисленныхъ Татарскихъ мурзъ или князей, Маматказиныхъ, Мамлъевыхъ, Колунчаковыхъ, Девлеткильдъевыхъ, Чегодаевыхъ, Мансыревыхъ, коихъ потомство встръчается во всъхъ городахъ и селахъ и во многихъ мъстахъ па-

<sup>\*)</sup> Въ другихъ губерніяхъ: Арзамасъ, Ардатовъ, Алатырь, а далве Чебоксаръ, Уоа, Бугульма и Белебей суть чисто-татарскія названія. Надобно же было за ними поставить Нъмецкій  $\delta yp$ тъ – Оренбургъ!

шетъ нынъ землю. Слъдственно, и высшій классь въ томъ краю не совсъмъ уже Русскій.

На берегу ръчки Пензы, близъ втока си въ Суру, стояло самое большое изъ новыхъ селеній. По негостепріимпому, неуживчивому, бранчивому праву его жителей, обрусьвшихъ Татаръ, или отатарив шихся Русскихъ, дано ему было названіе Облай-Слобода. Въ 1666 году (апекалипсическое число) царю Алексью Михайловичу угодно было возвести его въ званіе города и дать ему другое имя по ръкъ, на которой оно было построено. Съ тъхъ поръ постоянно управляли имъ воеводы, до самаго учрежденія губерній при Екатеринь.

Когда-то отцу моему, какъ Орфею, удавалось плёнять сихъ лютыхъ звърей; по его совътамъ, какъ по голосу Амфіона, когда-то поднимались камни и, стройно ложась другь на друга, образовывали ствны и дома. Но сіе время прошло; съ тъхъ поръ простота оставила ихъ черствыя души, а просвъщение не успъло еще смягчить ихъ. Я гдъто говориль уже о Пензъ и сказаль, что помъщики съ своею прислугою составляють большую часть, а купцы и мъщане едва треть ея населенія. Въ такомъ увздномъ городв, стоящемъ вдали оть губерискихъ, вит главныхъ путей сообщенія, городичній не могъ быть важнымъ лицомъ, а напротивъ долженъ былъ стараться всемъ угождать; обществомъ же управляли одни предразсудки и партіи. Самые ужасы Павловыхъ временъ не заглядывали въ сію глушь. Это была республика въ забытомъ углу, какъ Санъ-Марино въ Италіи. Такъ продолжалось пять лёть, и послё того во всякомъ начальнике, поступающемъ по законамъ и соблюдающемъ порядокъ, должны были сін люди видъть тирана.

Надобно знать, какое мнтніе сами губернаторы и вообще вст жители имтли прежде о высокомъ ихь званіи. Губернаторъ быль лучъ сіянія царскаго, хозяинъ губерніи, защитникъ ея правъ, ходатай у престола. Не обремененные тысячью мелочей, какъ нынт, не сттсняе емые безчисленными формами, не обязанные безпрестанно отправлять срочныя втромости, коихъ никто не читаетъ, не окруженные дазутчиками, не устращаемые отвттственностію за всякую бездълицу, не видящіе равносильныхъ управленій другихъ втромствъ, отъ нихъ вовсе не зависящихъ, спокойные, уважаемые, могли они безпрепятственно творить добро и въ благт ввтреннаго имъ края видть собственное. Но и къ достиженію сего завиднаго положенія, охотно сохраняемаго большую часть жизни, были также нужны права, зртлый умъ и зртлыя лта, опытность въ дтахъ, несомнительная нравственность, сотворенное себт честное имя, уваженіе пріобрттенное собственными поступками. Послт выбора первыхъ сановниковъ государства, самымъ

труднъйшимъ почитался выборъ губернаторовъ. Не смотря на безпорядки Павлова правленія, пусть вспомнятъ, кого нашелъ императоръ Александръ и кого сначала опредълилъ въ сіи должности. Имена Львова, Панкратьева, Руповскаго, Миклашевскаго, Рунича и другихъ понынъ произносимы съ душевнымъ уваженіемъ и благословляемы вътъхъ мъстахъ, коими они управляли. Если повърятъ мнъ въ изображеніи отца моего, то кто болъе его могъ надъяться украсить собою мъсто начальника губерніи? А едва прошель Мартъ мъсяцъ, какъ появились уже неудовольствія и несогласія. Я долженъ объяснить здъсь начало и причину ихъ.

Въ Пензенской губерній было тогда семейство \*\*\*, безобразныхъ гигантовъ, величающихся, высящихся, яко кедры Ливанскіе; и прошель въкъ мой, и увы! не могъ я сказать: се не бъ! И кто взыщеть мъсто ихъ, тотъ обрътеть еще нечестивое ихъ высокомъріе въ Симбирскъ и Саратовь. Тамъ живутъ еще старшіе члены семейства \*\*\*. Глава его, . . . . . . . , былъ человъкъ неглупый, съ большимъ состояніемъ: онъ имъль трушцу актеровъ и музыкантовъ, имъль каменный домъ въ Москвъ, и давалъ балы, какихъ тогда можно было найдти въ ней по двадцати каждый день. Въ чинъ отставнаго поручика (дёло дотолё неслыханное) быль онь разь выбрань губернскимь предводителемъ; если прибавить къ тому чрезвычайно высокій его рость, то сколько причинь, чтобы почитать себя выше обыкновенныхъ смертныхъ! Въ немъ и въ пяти гайдукахъ, имъ порожденныхъ, была странная наклонность не искать власти, но сколько возможно противиться ей, въ чьихъ бы рукахъ она ни находилась.

Огромнъйшій изъ его дътищъ, А...., служилъ при Павлъ въ генералъ-прокурорской канцеляріи; тамъ сошелся, сблизился онъ съ человъкомъ самаго необыкновеннаго ума, о коемъ преждевременно говорить здёсь не хочу. Отъ него заимствоваль онъ фразы, мысли, правила, кои къ представляющимся случаямъ прилагалъ потомъ вкривь и вкось. Извъстно, какъ быстро при Павлъ вездъ шло производство: въ двадцать два года быль онь уже надворный совътникъ и назначенъ губерискимъ прокуроромъ въ Пензу. Природа, дълая лишнія усилія, часто истощаетъ себя, и чрезъ мъру вытягивая великановъ, отнимаеть у нихъ тълесныя силы. Такъ то было съ этимъ \*\*\*. Глядя на его ростъ, на его плеча, внимая его грубому и охриплому голосу, можно было принять его за богатыря; но согнутый хребеть обличаль его хилость, и въ двадцать лътъ не съ большимъ одолъвающія его хирагра и подагра заставляли его часто носить плисовые сапоги и перчатки. Безсиліе его ума также подавляемо было тяжестію идей, кои почерпнуль онь въ разговорахъ съ знаменитымъ другомъ своимъ и

кои составляли все его знаніе... Первые м'всяцы оставался онъ спокоенъ, принимая участіе въ общемъ веселін и не разстранвая общаго согласія. Одно происшествіе подало сму поводъ себя обнаружить. Шатающійся въ Пенз'в отставной офицеръ, по имени Чудаковскій, пынный, дерзкій и развратный, сдълаль одно изъ тяхъ преступленій, которыя въ Россіи были тогда почти неслыханы: насильственно быль онъ причиною смерти одной несовершеннольтией дъвочки. По принесенной о томъ жалобъ, отецъ мой велълъ его засадить и предать уголовному суду. \*\*\* немедленно вошель съ протестомъ, въ коемъ, самымъ неприличнымъ образомъ порицая влоупотребление власти, старается оправдывать виновнаго, увлеченнаго яко бы силою любви. Это было въ началь Страстной недъли; все что было порядочныхъ людей, принило въ ужасъ, а въ другихъ сначала сіе возбудило одно только любонытство. Бумагу спо можно почитать манифестомъ зла противъ добра. Безнаказанность такой паглости, нъсколько времени спустя, ободрила всёхъ враговь порядка: знамя было поднято, они сиёшили къ нему... Наконецъ, малъйшсе неудовольствіе на губернатора, за всякую бездълицу, за невниманіе, за разсвянность (чего бы прежде не смъли и заметить) бросало въ составившуюся оппозицію многихъ помёщиковъ, впрочемъ, не весьма дурныхъ людей, но необразованныхъ и щекотливыхъ.

Нескоро отецъ мой могъ все это понять; служивши долго при Екатеринъ, когда власть уважали и любили, и нъсколько времени при Павлъ, когда трепетали передъ нею, ему не върилось, чтобы было возможно столь несправедливо, безразсудно и нахально возставать противъ нея. Онъ не скрывалъ свосто негодованія и жаловался старому другу своему Беклешову; а тотъ съ одной стороны успокоивалъ его конфиденціальными, совершенно пріязненными письмами, а съ другой грозиль \*\*\*, что выкинетъ его изъ службы, если онъ не уйметофиціяльно ся. Но сей последній умель скрывать получаемыя имъ бумаги, коихъ содержание сдълалось извъство только по оставлени имъ должности: казался весель, покоень и каждый день затываль новые протесты. Отецъ мой былъ въ отчаяніи, не зная что подумать о генералъ - прокуроръ, а \*\*\* ничего не страшился: онъ зналъ что происходить въ Петербургъ и ничего такъ не желалъ, какъ, надълавъ шуму, явиться туда жертвою двухь старов вровъ. Наконецъ, двйствительно вельно ему подать въ отставку, и онъ послаль просьбу; но она пришла уже къ пресмнику Беклешова, который, съ честію его уволивъ, причислилъ къ себъ. Я не знаю ничего позорнъе этой краткой борьбы между умнымъ, пылкимъ и благороднымъ старцемъ и безсмысленнымъ, безстрастнымъ и безиравственнымъ юношей.

Въ поступкахъ этого человѣка можно было видѣть нѣчто отчаянно-смѣлое и можно было въ немъ предполагать необычайную силу
духа; напротивъ, трудно было сыскать человѣка болѣе его трусливаго. Старшіе братья мои и иные молодые люди говорили ему въ глаза
жестокія истины, отъ койхъ всякаго другаго бы взорвало; мнѣ случилось
видѣть, какъ одинъ графъ Толстой въ бѣшенствѣ взялъ его за воротъ, но онъ остался непоколебимъ, понюхивалъ табакъ и, величественно улыбаясь, старался все обратить въ шутку. Мнѣ сказывали
потомъ, какъ при всѣхъ объявлялъ онъ, что не согласится ни за что
въ мірѣ на поединокъ. Подобно одному глупцу нынѣшняго времени,
онъ любилъ твердить о своей магистратурѣ; ею, по словамъ его, какъ
священною мантіей, прикрывался онъ отъ ножа или кинжала убійцы
(чего опасаться, кажется, было трудно), но никогда не упоминалъ о шпагѣ или пулѣ противника, который однакоже могъ бы явиться.

Я видълъ только самое начало этой брани, ибо шестимъсячный срокъ моего отпуска миновался, и далъе Мая мъсяца миъ въ Пензъ нельзя было оставаться.

Но и послѣ \*\*\*, война не прекращалась. Передъ отъѣздомъ моимъ мнѣ хотѣлось бы показать главныя лица, въ ней подвизавшіяся. Жители Петербурга, привыкшіе съ такимъ презрѣніемъ смотрѣть на все что происходитъ въ провинціяхъ, улыбнутся при чтеніи описываемаго мною и назовутъ это бурею въ стаканѣ воды. Но въ этомъ стаканѣ считается до миліона жителей, и онъ заключаетъ въ себѣ не менѣе десяти Нѣмецкихъ герцогствъ съ ихъ дворами, министрами и войсками. Не бѣда, если легкомысленный и праздный столичный народъ почитаетъ недостойнымъ своего вниманія благосостояніе цѣлой области; но правительству необходимо заботиться о ея спокойствіи и быть осмотрительну въ выборѣ людей, туда посылаемыхъ. Въ изображеніи Пензенскихъ безпорядковъ оно могло бы увидѣть тѣ, которые происходили или происходятъ и нынѣ въ другихъ губерніяхъ.

Мнѣ было очень больно, что земляки мои по сердцу, Малороссіяне, сдѣлались первыми нашими врагами. Изъ совѣтниковъ Черниговскаго губернскаго правленія, Иванъ Андреевичъ Войцеховичъ назначенъ былъ предсѣдателемъ Пензенской Гражданской Палаты. Его почитали тонкимъ и хитрымъ, а онъ по природѣ былъ только человѣкъ скрытный, но не злой и не коварный. Кажется, къ чему бы ему было хитрить, зачѣмъ бы интриговать? Онъ не былъ ни честолюбивъ, ни алченъ къ деньгамъ, и честность его въ дѣлахъ могла бы обратиться въ пословицу. \*) Но у него была жена, гораздо моложе его, Прасковья

<sup>\*)</sup> Во время величайшихъ несогласій съ предсъдателемъ, мы имъли дъло въ Гражданской Палатъ. Родители мов не хотъли противъ него подать подозрънія и не смотря на то, онъ судилъ бы противъ насъ, еслибы паши требованія были несправедливы; но наше право было неоспоримо, и онъ ръшилъ совершенно въ пользу нашу.

Акимовьа, изъ фамиліи Сулимовъ, самолюбивая и завистливая. Губернаторство моей матери ее мучило, и она къ чему-то придралась, чтобы поссориться и, какъ говорится въ провинціяхъ, разъвхаться домами. Тогда разъвхавшійся домъ ся сделался прибежищемъ всехъ недовольныхъ. Между ними первые явились два единоземца ея, одинъ, Данилевскій (быль послъ директоромъ гимвазін), а другой .. видно быль лицо не весьма примъчательное, потому что имя его ускользнуло отъ моей памяти. Съ нею ли въ одно время опи прівхали или прежде? Зачемъ они прівхали, и за что прогивнались на насъ? Кажется, цетъ никакой нужды знать, даже мив самому, а кольми паче другимъ: довольно, что они были очень злы. Въ кругу семейства и соотчичей, памъ столь враждебныхъ, могъ ли Иванъ Андреевичъ оставаться совершенно безпристрастнымъ? По крайней мъръ онъ никогда не переставаль быть скромень въ рачахъ, учтивъ во встрачахъ, не переставалъ также до ивкоторой степени, какъ Греческій мудрецъ, покоряться неукротимой своей Ксантиппъ. Въ тридцать лътъ, госпожа Войцеховичева могла бы быть довольно недурна собою. Но внутренняя ярость, часто выступавшая на лицо ея, успъла рано провесть на немъ нъсколько морщинокъ; улыбка, всегда язвительная, не придавала викакой пріятности устамъ, которыя, какъ увъряють, открывались для одной только хулы; надъ самымъ челомъ ея, среди черныхъ волосъ, являлся уединенно цълый густой клокъ съдыхъ. Итакъ она была не красавица; не въ состояни будучи воспалять любовь, она, искусно проповъдуя незавимость и равенство, умъла возбуждать вражду и мщеніе. Я бы назваль ее Пензенскою мадамъ Roland, еслибы не было у нея пріятельницы, необузданностію и дерзостію ее превосходящей.

Низенькая, толстенькая, почти четвероугольная крикунья, Степанида Андреевна Кекъ, была женщина умная, воспитанная въ Смольномъ монастыръ, украшенная золотымъ вензелемъ Екатерины Второй. Въ ней можно было видъть разницу между просвъщениемъ и образованностию. Занятия ея жизни были новостию для Пензенскихъ барынъ: она любила много читать и даже переводить книги, сама учила дътей, украшала свой садъ, выписывала ръдкия растения, разводила ихъ и прекрасными цвътами могла бы снабдить весь городъ. За то всякая баба, торгующая на базаръ, всякий мужикъ былъ ея въжливъе и пристойнъе; даже нынъ, когда приличия свъта все болъе и болъе почитаются предразсудками, ея манеры были бы нестерпимы. Чистосердечная грубость предполагаетъ обыкновенно доброе сердце, а у этой толстушки весь жиръ разведенъ былъ желчью. Ея мужъ, изъ Нъмцевъ, гдъ-то служилъ, когда-то получилъ какой-то чинъ, военный или статский, и разбогатълъ, отдавая деньги въ ростъ. Года за два до нашего

прівзда, купиль онъ имвніе неподалеку отъ Пензы и поселился въ ней съ супругою своею и тещей, также Нъмками. Про него ничего не говорили, его никогда не видъли и знали токмо подъ именемъ мужа Кекши. Кажется, онъ помаленьку занимался прежнимъ ремесломъ и въ уединенной тишинъ любовался только звонкимъ металомъ, умножающимъ невыносииое громогласіе жены его, которая за него разъъзжала, дъйствовала, а говорила за десятерыхъ. Мать моя никакъ не умъла или не хотъла скрывать, сколь посъщенія этой женщины ей непріятны; она должна была знать, что въ провинціи изъявленная холодность, хотя впрочемъ безъ малъйшей неучтивости, разрываетъ знакомство, и что разрывъ знакомства возжигаетъ непримиримую вражду; она боялась оглохнуть и на все ръшилась.

Къ симъ двумъ пріятельницамъ начали приставать всѣ горделивыя жены Пензы. Ни малъйшей причины къ неудовольствію имъ не было подаваемо; онъ искали предлоговъ. Имъ казалось тягостнымъ обыкновеніе, искони, заведенное въ губернскихъ городахъ, съъзжаться по воскресеньямъ на вечеръ къ губернаторшѣ; къ тому ихъ никто не приневоливалъ, а онъ требовали невозможнаго: чтобы въ продолженіи недъли всѣмъ имъ отданы были визиты. Онъ поудержались и ожидали упрековъ, кои не оставили бы назвать взыскательностію; но ихъ отсутствія не замѣтили, онъ продлили его и, наконецъ, объявили, что видно общество ихъ не нужно. Цѣлый легіонъ демоновъ въ женскомъ образѣ ополчился тогда противъ моихъ родителей, и еще болѣе противъ доброй моей матери. Въ семъ полчищъ особенно примѣчательны были только двѣ сестры, старыя, кислонравныя дѣвки, недавно запасшіяся послушными мужьями—Бровцына и Есипова; онъ были ехиднѣе самой Войцеховичевой и оѣшенѣе Кекши.

Дамъ, хотя и не совсѣмъ достойныхъ сего названія, пустиль я впередъ, вопервыхъ изъ учтивости и вовторыхъ потому, что непосредственно послѣ \*\*\* онъ первыя повели атаку; да еще по тому уваженію, что женская злость, равно какъ и женская доброта, всегда далеко превосходятъ мужскую. Столь же ничтожныя причины подвигли противъ отца моего и нѣкоторыхъ помѣщиковъ, живущихъ въ Пензѣ. Могли выйдти непріятности по дѣламъ, по службѣ; можно было жаловаться на несправедливости, претерпѣваемыя отъ подчиненныхъ, но этого ничего не было; наговоры, сплетни, косой взглядъ, вотъ чего достаточно было, чтобы породить ненависть. Отъявленнымъ, главнымъ врагомъ нашимъ почитался нѣкто ст. с. П. А. Г., семидесятилѣтній старикъ, утопавшій въ постыдномъ любострастіи. Владѣя хорошимъ родовымъ имѣніемъ, онъ чрезвычайно умножилъ его экономическими средствами, будучи экономіи директоромъ и потомъ вице-губернато-

ромъ въ Вятской губернін, населенной какъ извъстно, почти одними только казенными крестьянами; его экономическая система что-то не понравилась; нашли, что она накладна для казны и не совсемъ учтиво отказали ему отъ должности. Онъ прівхаль на житье въ увздный тогда городъ Пензу, где всехъ онъ быль богаче, всехъ старее летами и чиномъ, гдъ не весьма строго смотръли на средства къ обогащению и охотно раздъляли удовольствія ими доставляемыя. Старость его, которую называли маститою, была отмънно уважаема: ибо за дешевый, хотя множествомъ блюдъ обремененный, столь его садилось ежедневно человъкъ по тридцати. Только что за обоняніе, вкусъ и желудки были у гостей его! Кашами съ горькимъ масломъ, ветчиной со ржавчиной, разными похлебками, вареными часто въ нелуженой посудъ, потчиваль ихъ этоть человъкъ, въ коемъ тщеславіе спорило съ ужасною скупостію. Однимъ обыкновеннымъ хлібосольствомъ не ограничивалось его великольніе; длинный рядь комнать довольно низкаго, одноэтажнаго, деревяннаго дома его быль убрань съ большими претензіями; но все тамъ было неопрятно, нечисто какъ совъсть хозяина. Въ огромномъ мезонинъ, подавлявшемъ сей низенькій домъ, помъщался театръ, гдъ играли доморощенные его актеры и музыканты \*). Офиціальная сила отца моего не могла нравиться народности Пензенскаго гранда; къ тому же самая противоположность характеровъ не допускала ихъ сблизиться. Оказывая ему всевозможную учтивость, отецъ мой воздерживался однако отъ всего, что могло произвесть короткость, и одинъ разъ, захворавъ отъ его объда, старательно отклонялъ потомъ новыя его приглашенія. Чего же болье для совершеннаго разрыва?

Тотъ о коемъ кончилъ я разсказъ, можетъ почитаться добродътельнымъ въ сравнени съ тъмъ, о комъ я стану говорить и о комъ безъ омерзънія не могу я вспомнить. Нравомъ, сердцемъ, правилами и поступками, равно какъ и лицомъ, фигурой, взглядомъ и голосомъ, я не знавалъ человъка хуже Семена Алексъевича \*\*.... Въ немъ одно совершенно отвъчало другому и равно было гнусно и отвратительно. Распространяться объ немъ я много не буду, опасаясь, чтобы не стотнилось, а скажу только о необыкновенномъ способъ, который употреблялъ онъ для стяжанія себъ богатства. Онъ заводиль тяжбы со всъми состдями, преимущественно же съ мелкими дворянами; когда онъ приводилъ ихъ въ отчаяніе, то мирился съ ними не иначе какъ съ условіемъ уступить ему ихъ малые участки на низкую цъну, ко-

<sup>\*)</sup> Житье г. Г., подъ именемъ Рукавицыва, очень удачно описано въ Искуситель, романъ Загоскина. Тамъ же очень върно изображены бывшій при Екатеринъ губернаторъ Ступишинъ и родствешникъ его Еф. Петр. Чемесовъ, подъ именемъ Двинскаго

торую онъ сполна не выплачиваль, и они отступались отъ нея, чтобы отъ него какъ-нибудь отвязаться. Когда у другихъ шелъ споръ объ имъніи, то съ предложеніями о покупкт его онь обращался единственно къ темъ, кои лишались надежды выиграть дело и такимъ образомъ, за самую умтренную цену пріобреталь поместье и процессь. Этотъ ябедникъ действоваль не подкупомъ, а страхомъ; онъ во всёхъ судахъ былъ ужасъ и бичъ присутствующихъ, секретарей и повытчиковъ. Когда мы прітхали въ Пензу, говорили, что у него въ одно время было тридцать два процесса. Такіе люди редко бываютъ щекотливы, а этотъ еще требовалъ уваженія: дёло невозможное для человека съ честію, каковъ быль отецъ мой; а вотъ еще и новый злодей!

Многочисленное семейство его было примъчательно родовымъ, наслъдственнымъ свинообразіемъ. Жена его никуда не показывалась: какая-то ужасная бользнь, коей начало приписывали сожитію ея съ мужемъ, до того изуродовала лицо ея, и такъ уже весьма некрасивое, что лишила ее даже носа. Изъ его дътей мив особенно памятна одна дочь его, Авдотья, которую, по преувеличеннымъ пропорціямъ тыла ея, сами родители прозвали Дунаемъ, и у которой была удивительная страсть ловить мухъ и глотать ихъ. Со взоромъ дикаго звъря, имъла она туловище коровы и птичій вкусъ: Ламайскіе язычники могли бы почесть ее божествомъ.

На другой дочери его женился нъсколько льтъ потомъ спустя, одинъ изъ главъ коалиціи, игрокъ О.... Выгнанный сперва изъ столиць, потомъ изъ губернскихъ городовъ, сей смълый, но видно не довольно искусный человъкъ, неоднократно изобличенный въ мошенничествъ и воровствъ, избралъ убъжищемъ свободную тогда Пензу. Довольно уже неопытныхъ юношей, довольно неосторожныхъ мужей прошло чрезъ хищныя его руки, чтобы дать ему средства завести хорошій домъ и жить въ немъ прилично. Нъкоторая роскошь есть одна изъ приманокъ, одно изъ необходимыхъ условій для промышленниковъ такого рода и обращается имъ подъ конецъ въ привычку и потребность; она домъ его сдълала привлекательнымъ. Мъры при етцъ моемъ принятыя полиціей къ прекращенію публичныхъ засъданій въ семъ домъ ожесточили г. О...., хотя никто не могъ воспретить ему дъйствовать тайно, и хотя для ловитвы его открыто широкое поле на всъхъ окрестныхъ ярмаркахъ.

Не высчитывать же мнѣ всѣхъ пакостниковъ, во шедшихъ въ сообщничество съ вышесказанными людьми, всѣхъ подлыхъ ихъ приверженцевъ! Не безъ труда и съ частыми позывами ко рвотѣ могъ изобразить я змѣй, а до ядовитыхъ насѣкомыхъ уже не спущусь. Сіи нечистыя стихіи образовали не тучу, какъ говоритъ пословица, а на

возную кучу, изъ которой однакоже громъ не переставалъ гремъть во время управленія отца моего. Она составилась, разумъется, не въ одинъ день. \*\*\* положилъ ся начало, по обстоятельства, въ коихъ находилась тогда ися Россія ее умножили и усилили.

Спросять, можеть быть, какь человакь съ умомъ и твердостію, какимъ представленъ мой отецъ, могъ не пренебречь дерзостію и пропсками людей запятнаныхъ, по большей части столь ничтожныхъ? Какъ не умълъ онъ обуздать ихъ? Я уже сказалъ выше, что при Павлъ невинно-гонимые прятались по деревнямъ, а множество справедливопреследуемыхъ наполнило Пензу. Число-весьма важное дело, тамъ гдв пачальникъ, безъ подпоры пъ столицъ, долженъ вооружаться противъ всякаго рода зла одною своею правотою и благонамъренностію. И дъйствительно, онъ долго сражался и часто побъждаль; но чего ему это стоило! Времена были необыкновенныя: грубое свободомысліе, которое при Екатеринъ допустили разойтись по Россіи, притъсненіями Павла получило нъкоторую сущность и благостію Александра думало утвердиться. Какъ вскоръ послъ изобрътенія пороха и огнестръльныхъ орудій, въ эту минуту открыть новый образъ войны противъ начальствъ и правителей, и первый опыть сдёланъ въ Пензъ. Старому рыцарю, отцу моему, мало помогали сначала щить его и копье, добродътель и честь; но онъ образумился и убъдился подъ конецъ, что и одною храбростію можно иногда одолъвать число и искусство. Стратегическія правила этой войны усовершенствовались нынъ, когда не только губернаторы, но и сами министры, по ввъряемымъ имъ частямъ, идутъ какъ на бой; тогда же люди, облеклемые высокою довъренностію царскою, спокойно садились на мъста свои, на коихъ по долгу совъсти и присяги безспорно творили судъ и расправу.

Пусть смъются надо мной, а въ низкихъ и глупыхъ безпорядкахъ Пензы я и досель вижу глухой, невнятный отголосокъ 1789-го года. Только послъ двоекратнаго посъщенія нами Парижа въ 1814 и 1815 годахъ, страшные звуки его начали становиться у насъ понятнъе и яснъе. Но какъ либерализмъ и безвъріе такъ рано забрались въ такое захолустье, когда ни въ Кіевъ, ни въ Петербургъ и Москвъ я, по крайней мъръ, объ нихъ и не слыхивалъ? Кіевъ отъ заблужденій Запада былъ защищаемъ ненавистью и презръніемъ къ Польшъ, откуда могли они въ него проникнуть; въ Петербургъ и въ Москвъ видалъ я только людей, напуганныхъ ужасами революціи. Въ нечестивой Пензъ услышалъ я въ первый разъ насмъшки надъ религіей, хулы на Бога, эпиграмы на Богородицу отъ такихъ людей, которые были совершенные неучи; впрочемъ, они толковали уже о Ноноттъ, о Фреронъ и объ аббатъ Гене, и топтали ихъ въ грязь, превознося похвалами Кан-

дида п Бълаго Быка: авторы и сочиненія мит были тогда вовсе неизвъстны. Я не хочу быть пророкомъ; но, судя о будущемъ по протедшему и настоящему, и теперь увъренъ въ душт моей, что еслибъ когда-нибудь (помилуй насъ Боже) до дна расколыхалась Россія, еслибъ западные вътры надули на нее свиртию бурю, то первые ея валы воздыматься будутъ въ Пензт \*). Во время Пугачевскаго бунта въроломствомъ и жестокостію никто не превзошель ея жителей; въ 1812 году, изо вста ополченій одно только Пензенское возмутилось въ самую минуту выступленія противъ непріятеля.

Да, такъ: почти сорокалътнее негодованіе мое и по днесь не истощилось; неугасимая ненависть къ Понзъ и понынъ наполняетъ мое сердце. Пусть люди добрыс, но не знающіе глубокихъ ощущеній, равнодушные къ добру и злу, въ шумъ свътскихъ увеселеній или въ заботахъ службы теряющіе память о иныхъ обязанностяхъ, пусть подозръвають они меня въ клеветъ, пусть обвиняютъ въ жестокосердіи, въ ужаснъйшей злобъ! Я не ропщу на нихъ: имъ не понять меня. Не всякому дано священное, небесное чувство безпредъльной сыновней любви, не у всякаго отецъ былъ праведникъ, не у всякаго распинали его, какъ у меня.

Я пазваль главныхъ злодъевъ нашихъ, не сказавъ, въ чемъ состояли ихъ нападенія и какой имъли они успъхъ. Все это такъ тъсно связано съ тъмъ, что я видълъ потомъ въ Пегербургъ, что отдълить отъ того почти невозможно, и я предоставляю себъ разсказать о томъ въ слъдующихъ главахъ.

Но и вездъ не безъ добрыхъ же людей; ихъ было довольно и въ Пензъ. Не знаю, показались ли бы они такими въ другомъ мъстъ, но тамъ ихъ общество было услажденіемъ: нравственности были они не строгой, любезностью ума не плъняли, о просвъщеніи уже и не спрашивай, болъе или менъе заражены были невъжественною спъсью; но многіе изъ нихъ были забавны своими странностями и не были чужды понятіямъ объ обязанностяхъ и достоинствъ человъка. Частыя поъздки мои въ Пензу доставятъ мнъ много случаевъ говорить о нихъ, и потому ограничусь я теперь описаніемъ вообще ихъ образа жизни.

На самомъ темени высокой горы, на которой построена Ленза, выше главной площади, гдъ соборъ, губернаторскій домъ и присутственныя мъста, идеть улица, называемая Дворянскою. Ни одной лавки, ни одного купеческаго дома въ ней не находилось. Не весьма вы-

<sup>\*)</sup> Нельзя обвинять \*\*\*, что первый бросиль онь въ Пензъ зловредныя съмена; но очень удачно сдълаль онъ первую вспашку на почвъ самой удобной для воспріятія раз-рушительныхъ идей.

сокія, деревянныя строенія, обыкновенно въ девять окошекъ, довольно въ дальнемъ другъ отъ друга разстояніи, жилища аристократіи, укранали ес. Здѣсь жили помѣщики точно также, какъ лѣтомъ въ деревнѣ, гдѣ господскіе хоромы ихъ также широкимъ и длиннымъ дворомъ отдѣлялись отъ регулярнаго сада, гдѣ входъ въ него также находился между конюшиями, сараями и коровникомъ и затрудняемъ былъ соромъ, навозомъ и помоями. Можно изъ сего посудить, какъ рѣдко сады сіи были посѣщаемы: певинныхъ, тихихъ наслажденій тамъ еще не знали, въ чистомъ воздухѣ не имѣли потребности, восхищаться природой не умѣли.

Описавъ расположение одного изъ сихъ домовъ, городскихъ или деревенскихъ, могу я дать понятіе о прочихъ: такъ велико было пхъ единобразіе. Невысокая лъстница обыкновенно сдълана была въ пристройкъ изъ досокъ, коей цълая половина дълилась еще на двое, для двухъ отхожихъ мъстъ: господскаго и лакейскаго. Зажавъ носъ, скоръе иду мимо и вступаю въ переднюю, гдъ встръчаетъ меня другаго рода зловоніе. Толпа дворовых в людей наполняеть ее; всв ощипаны, всв оборваны; одни лежа на прилавкв, другіе сидя или стоя говорять вздоръ, то смъются, то зъваютъ. Въ одномъ углу поставленъ столъ, на коемъ разложены или камзолъ, или исподнее платье, которое кроится, шьется или починивается; въ другомъ подшиваются подметки подъ сапоги, кои иногда намазываются дегтемъ. Запахъ дука, чеснока и капусты мъшается туть съ другими испареніями сего лёниваго и вётренаго народа. За симъ слъдуетъ анфилада, состоящая изъ трехъ комнатъ: залы (она же и столовая) въ четыре окошка, гостиной въ три, и диванной въ два; онъ составляютъ лицевую сторону, и воздухъ въ нихъ чище. Спальная, уборная и дъвичья смотръли на дворъ, а дътскія помъщались въ антресолъ. Кабинетъ, поставленный рядомъ съ буфетомъ, уступалъ ему въ величинъ и, не смотря на свою укромность, казался еще слишкомъ просторнымъ для ученыхъ занятій хозяина и хранилища его книгъ.

Внутреннее убранство было также вездъ почти одинаковое. Зала была обставлена плетеными стульями и складными столами для игры; гостиная украшалась хрустальною люстрой и въ простънкахъ двумя зеркалами съ подстольниками изъ крашенаго дерева; вдоль стъны, просто выкрашенной, стояло въ серединъ такого же дерева большое канапе, по бокамъ два маленькихъ, а между ними чинно разставлены были кресла; въ диванной угольной, разумъется, диванъ. Въ сохраненіи мебелей видна была только бережливость Пензенцевъ; обивка ситцевая, или изъ полинялаго сафьяна, оберегалась чехлами изъ толстаго полотна. Ни воображенія, ни вкуса, ни денегь на украшеніе комнатъ тогда много не тратилось.

Когда бываль званый объдъ, то мущины тъснились въ залъ, вокругъ накрытаго стола; дамы, люди пожилые и почетные и тъ, кои садились въ карты, занимали гостиную, дъвицы укрывались въ гинесеъ, въ диванной. Всякая прівзжающая дама должна была проходить сквозь строй, подавая руку направо и налтво стоящимъ мущинамъ и цълуя ихъ въ щеку; всякій мущина обязанъ былъ сперва войти въ гостиную и обойти всъхъ сидящихъ дамъ, подходя къ ручкъ каждой изъ нихъ. За столомъ сначала нъсколько холодныхъ, потомъ нъсколько горячихъ, нъсколько жаренныхъ и нъсколько хлъбенныхъ являлись по очереди, а между ними неизбъжные два бълыхъ и два красныхъ соуса дълили объдъ на двое. Странное обыкновеніе состояло въ обязанности слугъ, подавая кушанье и напитки, называть каждаго гостя по имени.

Вообще Пенза была, какъ Китай, ее весьма учтива, но чрезвычайно церемонна; этикетъ въ ней бывалъ иногда мучителенъ. Барыни не садились въ кареты свои или колымаги, не имъя двухъ лакеевъ сзади; чиновники штабъ-офицерскаго чина отмънно дорожили правомъ вздить въ четыре лошади; а статскій совътникъ не вывзжаль безъ шести клячъ, коихъ называлъ онъ цугомъ. Случалось, когда ворота его стояли рядомъ съ сосъдними, то передній форрейторъ подъвжаль уже къ чужому крыльцу, а онъ не выбажаль еще съ своего двора. Съ воцареніемъ Александра дамы вездѣ перестали пудриться, только въ Пензъ многія ихъ нихъ не кидали обычая носить пудру. Щеголеватостью ни формъ, ни нарядовъ прекрасный полъ въ Пензъ не отличался, ни даже пріятною наружностію. Только въ первые дни пребыванія моего тамъ, на Масляной, двъ красавицы мелькнули предо мною, какъ мимолетныя видънія: одна генеральша Львова, урожденная Колокольцова, была туть провздомъ; другая госпожа Бекетова, урожденная Опочинина, три четверти года жила въ Саратовской деревив, и скромная добродътель ея часто походила на суровость.

Одинъ почтенный, степенный и богатый человъкъ, Николай Васильевичъ Смирновъ, жилъ въ Пензъ прилично и благородно. При малолътнемъ сынъ его былъ гувернеромъ меньшой братъ извъстнаго уже шевалье де-Ролена. Не имъя ни любезности, ни ума старшаго брата, онъ былъ гораздо его нравственнъе. До революціи стоялъ онъ съ полкомъ въ Аяччіо, гдъ хорошо зналъ семейство Бонапарте и выучился по-игаліянски. Чтобы не совсъмъ праздно проводить мнъ время, пригласили его посъщать меня и давать мнъ Французскіе и Итальянскіе уроки; въ послъднемь я не имълъ времени сдълать большихъ успъковъ, достаточно, однакоже, чтобы въ послъдствіи понимать слова въ операхъ; а мнъ только и было нужно. Изь Москвы сдъланы были Ев генію Ролену выгодивання предложенія, и онъ останиль домъ г. Смирнова. Давно уже срокъ моего отпуска прошель, по не знали съ квмъ меня отправить, а одного, по глупости моей, не рышались; и потому воспользовались отъвздомъ г. Ролена.

Какъ мив ни жаль было разстаться съ родителями, но я едблаль сіе не безъ удовольствія, покидал витеств съ нимъ непріятную и непріязненную Пензу. Мы вытахали, помнится, 29-го Мая, въ одной изъ широкихъ и глубокихъ кибитокъ, которыя употреблялись тогда для дальнихъ дорогъ. Путевыя издержки, разумъется, были на счетъ монхъ родителей. Погода была чудесная, дорога какъ скатерть, я лежалъ какъ въ колыбели, и хотя сухощавый Французъ, у котораго переечитать можно было косточки, иногда и морщился отъ взды, не совсъмъ для него покойной, но только на минуту, а потомъ опять начиналь смыяться и шутить. Разказамь его, и весьма занимательнымъ, не было конца, и мив кажется, ни одного путешествія я такъ скоро не совершилъ. До Саранска и далъе, до самой границы Пензенской губерніи, проворно закладывали намъ лошадей, услуживали намъ и, какъ передъ дофиномъ Пензенскимъ, снимали передо мной шапки. Подъвзжая къ Арзамасу, пренебрежение къ провзжимъ, мальчику и Французу, сдълалось очень примътно; я гнъвался, а Французъ хохоталь, разсуждая о превратностяхъ міра и паденіи царствъ. По дорогъ отъ Пензы до Москвы, на Муромъ и Владимиръя столько разъ потомъ провзжалъ, что описание ея мив кажется столь же мало любопытно, какъ разсказъ о путешествии съ Невскаго проспекта на Крестовскій островъ.

Въ Москвъ нашелъ я сестру и зятя, поселившихся почти за городомъ. Не все же было хорошо при обожаемой мною Екатеринъ: не довольствуясь отнятіемъ имъній у монастырей (чъмъ уменьшились, едва ли не уничтожились власть и вліяніе духовенства, а слъдственно уваженіе къ нему), князь Потемкинъ нанесъ при ней святотатственную руку на самое существованіе многихъ изъ обителей; въ томъ числъ упразднены были въ Москвъ знаменитый нынъ Симоновъ, и прежде Крутицкій монастыри. Сей послъдній долго былъ мъстопребываніемъ епархіальнаго архіерея, коему вмъсть съ епархіей даваль даже свое имя \*). Опустъвшія кельи его об-

<sup>\*)</sup> Нищета составляеть силу возникающихъ сектъ и религій; но постепенню умножающаяся бъдность церкви, нъкогда могущественной и богатой, доказываеть упадокъ саной въры. Зачъмъ же потрясать алтарь въ Россіи, гдъ онъ всегда былъ и есть самая твердан, надежнъйшая опора трона, до того, что понятія объ нихъ сливаются въ названи престола, обоимъ присвоеннаго? Это и преступленіе, какъ говорилъ Талейранъ, это и политическая ошибка.

ращены были въ казармы полицейскихъ драгунъ. Изъ нихъ сформировалъ Алексвевъ два эскадрона и былъ назначенъ ихъ командиромъ. Они служили менве для пользы, чёмъ для украшенія полиціи, и были потвхой для ихъ начальника, который отъ полицейскихъ заботъ отдыхалъ, научая ихъ кавалерійской службв. Очень порядочные дворяне соглашались вступить въ сіи эскадроны и носить бѣлый султанъ, коимъ украшались офицеры; промотавшіеся, буйные, молодые купчики плънялись также высокими касками, и многіе входили вънихъ рядовыми. Алексвевъ баловалъ ихъ, приголубливалъ, иныхъ производиль въ унтеръ-офицеры, всячески приманивалъ и составилъ изъ того что-то весьма красивое.

Помъщенія внутри монастыря для него самого не было: архіерейскія келья отдаль онь офицерамь. Но льтомь какь можно менье хотьль онь разставаться съ своими любезными эскадронами, и потому близко оть шихь заняль онь пустой, невысокій, деревянный домь, съ обширнымь садомь, принадлежащій отсутствующему его пріятелю князя Жевахову. Туда перевезь онь жену и дѣтей, и тамъ нашель я ихъ.

Тамъ же провелъ я все лъто, могу сказать, въ нъдрахъ природы и полиціи. Оно прошло для меня быстро, слъдственно чрезвычайно пріятно: я полюбилъ долгія уединенныя прогулки, которыя мнъ уже не возбранялись. Крутицы находятся между Новоспасскимъ монастыремъ и Симоновымъ, въ равномъ почти разстояни какъ отъ того, такъ и отъ другаго; въ семъ пространствъ обыкновенно заключались мои прогулки. Во мит родились новыя чувства, которымъ не было имени; я любилъ безъ предмета, желалъ безъ цъли, наслаждался безъ всякой чувственности, думаль безъ мыслей, столь же мало какъ птица, которая летаетъ по ясному небу. Какъ назвать это, сумасшествиемъ или мечтательностію? Знаю только, что мит было очень хорошо и что ничего подобнаго никогда уже послъ я не ощущалъ. И полагаю, что это было лихорадочное состояние самой первой молодости, какой то избытокъ жизни, безъ всякой причины, безъ всякаго потрясенія готовый на все излиеаться. Не въ состояніи будучи выразить того, что я чувствоваль тогда, пусть позволено мнъ будеть сказать нъсколько словъ о мъстахъ, кон были свидътелями моего страннаго блаженства.

Пространство, занимаемое бывшимъ Крутицкимъ монастыремъ, очень велико; монахи насадили внутри ствиъ его прекрасную липовую рощу, а затъмъ остается еще, также внутри ограды, довольно обширная плошадь, чтобы дълать на ней кавалерійское ученье. Двойные ворота, служившіе ему входомъ, съ маленькою церковью надъ ними, украшены и понынъ множествомъ каменныхъ столбчиковъ, на коихъ

искусно высъчены вътви, листья и птицы, покрытые зеленою и другими красками. Новая, большая церковь стоитъ у самаго входа и обращена въ приходскую; старая же соединялась съ бывшими архісрейскими кельячи посредствомъ открытой галлерен или переходовъ, также поддержанныхъ кручеными столбчиками, съ навислыми между ими сосульками; но все это не каменное, а муравленное, облитое разноцвътною глазурью \*). Чудо какъ это было хорошо! Но безъ всякаго присмотра все это билось, ломалось, портилось. Въ самой же церкви сдъланъ былъ цейхгаузъ. Я полюбонытствовалъ разъ заглянуть туда и, не смотря на мою молодость, смутился духомъ: отъ верху до низу стъны сохраняли еще изображенія святыхъ угодниковъ, а внутренность завалена сукнами и кожами; на сохранившемся каменномъ алтаръ, о срамъ, о ужасъ! лежали съдла и уздечки. Такой вандализмъ, что право хоть бы въ революціонной Франціи.

Съ Новоспасскимъ монастыремъ почти соединяется бывшій Крутицкій примыкающею къ нему слободкою, а отъ Симонова огдълялся тогда длиннымъ полемъ, нынъ частію застроеннымъ. Симоновская обитель едва начинала тогда вновь подыматься; она все еще казалась опустьвшею: такъ мало иноковъ еще въ ней собралось. Какъ часто, среди тишины ея, даже въ сумерки, бродилъ я между могильными камнями, безъ робости и печали, а съ какимъ-то душевнымъ спокойствіемъ! Самая смерть въ глазахъ моихъ не имъла тогда пичего угрюмаго. Мнъ неизвъстны были историческія лица двухъ героевъ-отшельниковъ, Осляби и Пересвъта, похороненныхъ въ старомъ Симоновъ, во ста саженяхъ отъ новаго; но кто въ Москвъ не зналъ вымышленнаго лица Бъдной Лизы? И я не ръдко посъщалъ Лизинъ прудъ. Повъсть Карамзина привлекала чувствительныхъ къ нему ва поклоненіе; она первая указала на красоту Симоновскихъ видовъ, открыла вновь дорогу къ забытымъ стънамъ его и, въроятно, подала мысль о его воскресеніи.

Впрочемъ, не всегда мечтательнымъ, но иногда и положительнымъ, грубымъ наслажденіямъ я предавался. Получивъ не задолго передъ тѣмъ, за открытіе большаго заведенія фальшивыхъ ассигнацій, Аннинскій крестъ на шею, зять мой праздноваль сіе важное, по тогдашнимъ понятіямъ, для него событіе веселымъ пиршествомъ, и жальль, что не могъ угостить начальника своего, графа Салтыкова, который съ своею графиней и семействомъ уѣхалъ на все лѣто въ Петербургъ. Случалось, что полиція съ нами любезничала, дѣлая маленькія илюминаціи въ рощѣ и маленькіе фейерверки въ полѣ. Иногда

<sup>\*)</sup> Измецъ баронъ Боде сказывалъ мнв, что для возобновленія и украшенія Кремлевскихъ теремовъ бралъ онъ за образецъ единственно Крутицы.

пъсельники, балалаешники, плясуны, такого рода потъхи, которыя пріятны только лътомъ на открытомъ воздухъ, забавляли насъ. Иногда въ слъдъ за этими самыми пъсельниками, въ темную ночь, спускались мы къ Москвъ-ръкъ и слушали, какъ, съ рожками разъъзжая въ лодкахъ, они оглашали берега ея. Въ день Преображенія Господня и Успенія Богоматери, вся Москва пъшкомъ, верхомъ, въ каретахъ и телъгахъ, подымалась на гулянье вокругъ сосъднихъ съ нами монастырей.

Просрочивъ и опасаясь грубостей Бантыша-Каменскаго, я не спѣшилъ къ нему явиться; но онъ принялъ меня, о диво! какъ бы ни въ чемъ не бывало. Умный старикъ смѣтилъ, наконецъ, что взыскательность съ мальчиками, коп на годъ или на два записываются въ его архивъ для полученія чина, совсѣмъ неумѣстна, когда все гласитъ о снисходительности.

Но вмѣстѣ съ уменьшеніемъ его строгости, архивъ лишился многихъ пріятностей. Никто уже (и я въ томъ числѣ) такъ часто въ него не ходилъ: скука была ужасная, не съ кѣмъ почти было слова вымолвить. Куда дѣвались всѣ наши молодцы? Одни переселились въ спокойный уже Петербургъ подъ покровительство къ роднымъ; другіе получили мѣста̀ при миссіяхъ; одни путешествовали за границей, другіе доучивались въ иностранныхъ университетахъ; а иные, не покидая архива, выпросились на лѣто въ деревню. Единственною для меня отрадой были встрѣчи съ двумя сослуживцами, прежнимъ Блудовымъ, и новымъ Губаревымъ. Я нашелъ, что первый чрезвычайно выросъ, потерялъ немного прежней живости (чему причины я тогда не зналъ), за то, кажется, еще болѣе поумнѣлъ; другой былъ добрый, остроумный весельчакъ, который потомъ деревенскую жизнь предпочелъ исканію почестей.

Многіе изъ жителей Москвы и оставшихся моихъ товарищей все твердили о Петербургъ, жилищъ свътозарнаго ангела, земномъ раъ, гдъ люди свободны, блаженствуютъ и трудятся единственно только для добра. Очарованіе все еще длилось. Вънчанный юноша уже хладълъ въ пламенныхъ объятіяхъ Россіи, уже невърные взоры его съ любовію обращались къ Западу; а ея восторги не истощились. Всъ завидовали тъмъ счастливцамъ, кои, служа въ столицъ, могли участвовать въ великихъ гражданскихъ подвигахъ, преднамъреваемыхъ царемъ. Увы, несчастный! Зачъмъ увлекся я общею молвою! Зачъмъ послушали меня родители! Зачъмъ вице-канцлеръ исполнилъ ихъ желаніе! Около половины Августа причисленъ я къ дъламъ коллегіи, съ тъмъ чтобы, по прибытіи въ Петербургъ, поступить въ канцелярію князя Куракина.

Я бы могъ спокойно жить въ безпечной Москвъ; изръдка повышаемый въ чинахъ, я бы до съдыхъ волосъ могъ оставаться архивнымъ юношей. Въ старикъ Каменскомъ привычка обращалась въ чувство; я бы сталь конаться съ нимъ въ древнихъ рукописяхъ и могь бы сдвилься полезнымь ему сотрудникомъ. А если бы недостаточное состояніе понудило меня искать содержанія болье выгоднаго, то сколько мъстъ въ Москвъ, гдъ служба-продолжительный, пріятный сонъ! Кремлевская Экспедиція, Почтамтъ, Опекунскій Совътъ и другія. Нъть, всею будущиостью, спокойствіемъ всей жизни пожертвоваль я честолюбію, которое вельли мив имъть и котораго даже во мив не было. Кто знаетъ? Не столь разборчивый, я могъ бы встрътить скромную, тихую двву, безъ причудъ и шумихи Петербургскаго воспитанія; я быль бы ею счастливь, а она мною. Въ благорастворенномъ климатъ, ближе къ природъ, можетъ быть в полюбилъ бы сельскую жизнь, малый достатокъ жены соединивъ съ собственнымъ; врожденною моею бережливостію я могъ бы ихъ умножить; семейство, научаемое мною умъренности, наслъдовало бы моему скромному счастію, и нынъ ясный день тихо догораль бы для меня. Но нъть! На путь жестокихъ испытаній круто своротила меня судьба съ той мирной стези, которую указывали мив и природныя наклонности, и положение, въ коемъ я находился.

И что же? Много ли я выиграль передь тыми, кои никогда не знали Петербургской службы? То я прыгаль, то должень быль на время останавливаться; а они спокойно шли ровнымь, тихимь шагомь, и оть меня не отставали. И что за жизнь моя была, о Боже! Почти вся она протекла среди болоть Петрограда, гдв воздухъ физически стольже заразителень, какъ нравственно. Сколько нуждъ перенесъ я вы семъ городъ! Какъ постоянно рвался я изъ него! И въ преклонныхъ лътахъ еще осужденъ я влачить въ немъ тяжелыя оковы службы.

Но мнѣ ли роптать? Ахъ, нѣтъ! Влагодарю Тебя, Господи: по волѣ Твоей, необыкновенный, ненизкій жребій мнѣ выпалъ. Во тьмѣ заблужденій, въ кою ввергнута была моя неопытная, праздная молодость, никогда не переставали свѣтить мнѣ честь и вѣра, и голосъ совѣсти моей, иногда мучительный, никогда не умолкалъ. Влизъ четверти столѣтія поставленъ я въ безпрерывныхъ сношеніяхъ съ врагами моей отчизны: то съ иностранцами, коихъ она обогащаетъ и коихъ ненависть возрастаетъ по мѣрѣ ея благодѣяній, то съ неблагодарными единовѣрцами, для коихъ она должна быть свѣтиломъ и упованіемъ; то съ единокровными ея злодѣями, нѣкогда случайно отторгнувшими ея области и насильственно водворившими въ нихъ чуждую ей вѣру, но болѣе всего съ безразсудными ея сынами, не постигающими истинныхъ ея и собственныхъ своихъ пользы и славы. Почти съ перваго шага осмѣлился я вступить не въ скрытый, но въ явный съ ними бой;

Часто, часто изнемогаль я подь ихъ ударами; иногда должень быль бъжать отъ однихъ и вдругь являлся передь другими. Благонамвренное, благотворное мнв начальство само скучало иногда неблагоразумнымъ моимъ рвеніемъ, готово было отступиться отъ меня и предать на произволь обстоятельствъ, по чёмъ-то было удерживаемо. Недостатокъ въ знаніи, разстроенное здоровье, часто слъдствіе его —недостатокъ въдъятельности, хитрость и сила враговъ, ничто не изумляло меня, ничто не пугало. Нътъ сомнёнія, что паденіе мое близко; но я еще не погибъ, но я все еще стою, одинъ, цёлъ и невредимъ. Кто же сіялъ мнт въ пропасти? Кто говорилъ мнт языкомъ совъсти моей? Кто спасалъ меня отъ видимыхъ и невидимыхъ силъ? Тотъ, Котораго всегда осмъливаюсь называть я Русскимъ.

Пусть услышить Онъ мольбу благодарнаго и утомленнаго существа! Буди Его воля, если мнъ суждено до конца дней моихъ мучительно бороться! Но умилосердись, о Боже, пошли конецъ моимъ страданіямъ! Какъ одержимымъ тяжкими бользнями, дай вкусить мнъ предсмертное спокойствіе хотя на малое время; дай окончить мнъ жизнь и уснуть въчнымъ сномъ въ нъдрахъ праотца или праматери городовъ Россійскихъ, въ Москвъ или въ Кіевъ, въ виду священнаго Кремля или лавры Печерской, вдали отъ Татарской, ненавистной мнъ Пензы, отъ Финскаго, постылаго мнъ Петербурга!

Въ немъ начинается совершенно новая для меня эпоха жизни, чрезвычайно важная для самой Россіи, эпоха нововведеній, все перепортившихъ улучшеній. Я намъренъ описать ее въ слъдующихъ уже не главахъ, а томахъ, если достанетъ у меня на то времени, здоровья и терпънія. Мнъ нетрудно было изобразить первые годы моей жизни. Переносясь въ сіе отдаленное время, я начиналь вновь существовать, живость воспоминаній оживляла мой разсказъ; но отселъ смъхъ и шутка должны ръже показываться въ моемъ повъствованіи. Я перестаю уже быть мальчикомъ, живу въ одиночествъ, имъю собственную волю, дъйствую по собственному разсудку, смотрю внимательнъе на ходъ общественныхъ дълъ, однимъ словомъ становлюсь гражданиномъ. Въ описаніи предметовъ болъе важныхъ, не знаю, будетъ ли мнъ столько удачи?

Въ послъдній разъ сопровождаемъ я былъ спасительнымъ обо мит попеченіемъ моего семейства; мит не дозволили такать одному. Старшій брать мой Павель, за бользнію, опять оставиль службу; его прислали изъ Пензы въ Москву, чтобъ отвезти меня и устроить на новомъ жительствъ. Мы отправились 31 Августа, а 4 Сентября 1802 года прибыли въ Петербургъ.

### ЗАПИСКИ

## ФИЛИПА ФИЛИПОВИЧА

# ВИГЕЛЯ.

#### YACTS BTOPAS.

издание «Русскаго архива».

(съ подлинной рукописи).



МОСКВА. Университетская типографія, Страстной бульваръ. 1892

11 J. H 0

### (1802 r.)

I.

Мы остановились въ «Лондопѣ», въ одномъ изъ двухъ только извъстныхъ тогда трактировъ и заъзжихъ домовъ, изъ коихъ другой, Демутовъ, принадлежащій къ малому числу древностей стольтняго Петербурга, одинъ еще не тронутъ съ мъста и не перестроенъ.

Большой живости не было замѣтно. Городъ только черезъ десять лѣтъ началъ такъ быстро наполняться жителями; тогда еще населеніемъ онъ не былъ столь богатъ; обычай же проводить лѣто на дачахъ въ два года между всѣми классами уже распространился: съ нихъ не успѣли еще переѣхать, и Петербургъ казался пустъ.

Но если по наружности не было замѣтно большаго движенія, то въ правительственныхъ мѣстахъ и канцеляріяхъ была тогда большая дѣятельность; ибо 8 Сентября изданъ достопамятный указъ объ учрежденіи министерствъ.

Дворъ находился тогда въ Гатчинъ, и потому-то мы не нашли ни генералъ-прокурора Беклешова, къ которому братъ имълъ порученіе отъ отца, ни вице-канцлера князя Куракина, къ которому я ходилъ являться. По странному стеченію обстоятельствъ, пріъздъ мой былъ вторично какъ будто сигналомъ удалевія для Беклешова; меня же другой разъ встрътили въ Петербургъ обманутыя надежды.

Съ учрежденіемъ министерствъ можно сказать уничтожался весь прежній ходъ дѣлъ въ государствѣ и установлялся совершенно новый. Упрямство ли или дальновидность стариковъ заставляла ихъ всѣми силами противиться опаснымъ, по мнѣнію ихъ, перемѣнамъ. Ихъ представили какъ людей, правда, опытныхъ, но искусныхъ только на практикѣ, безъ единой государственной, созидательной мысли. Всѣ они поспорили и покорились необходимости; одинъ Беклешовъ вышелъ въ отставку. Князя Куракина, кажется, не спросясь уволили отъ управленія Иностранною Колегіей и утѣшили его тщеславіе званіемъ канцлера Россійскихъ орденовъ, что почиталось тогда въ гражданской службѣ самымъ высшимъ мѣстомъ \*).

<sup>\*)</sup> Тогда еще не было Государственнаго Совъта и его предсъдатели.

О неудобствахъ, о вредныхъ послъдствіяхъ сего важнаго событія, по крайней мъръ по моему мнънію пагубнаго для Россіи, долженъ я буду часто, почти безпрестанно, говорить въ сихъ Запискахъ. Здъсь ограничусь объясненіемъ, какъ умъю, въ чемъ состояла разница между старымъ и новымъ порядкомъ вещей.

Кажется, простой разсудовъ въ самодержавныхъ государствахъ указываетъ на необходимость колегіальнаго управленія. Тамъ, гдъ верховная, неограниченная власть находится въ однёхъ рукахъ, и гласъ народа, чрезъ представителей его, не можетъ до нея доходить, власть главныхъ правительственныхъ лицъ должна быть умёряема совёщательными сословіями, составленными изъ мужей болёе или менье опытныхъ. Если сужденія ихъ, споры, даже несогласія нъсколько замедляютъ ходъ дёлъ: за то передъ государемъ они одни только обнажаютъ истину, выказываютъ ему способныхъ людей для каждаго мёста и такимъ образомъ облегчаютъ ему выборы. Такъ было въ Россіи до Петра Великаго. Приказы, думы, суды превратились при немъ въ колегіи; число ихъ умножилось: перемёнились названія, но не измёнился существовавшій порядокъ. Предъ обновленною имъ древностію благоговёли всё его преемники до Александра.

Молодость сего государя, по образу мыслей, данному ему воспитаніемъ и по внушеніямъ почти столь же юныхъ совътниковъ, пренебрегла опытомъ въковъ.... Необходимо будетъ кратко и ръзко изобразить новыя лица, которыя выступаютъ на сцену.

Всъхъ старъе если не лътами, то чиномъ, былъ графъ Кочубей, родной племянникъ умершаго канцлера князя Безбородки. Чтобы ссставить геній одного человъка, натура часто принуждена бываетъ отобрать умственныя способности у всего рода его. Такъ поступила она съ великимъ Суворовымъ и славнымъ Безбородкой. Окинувъ взоромъ всъхъ ближнихъ и дальнихъ родственниковъ, покойный канцлеръ въ одномъ только изъ нихъ замътилъ необыкновенный умъ, то-есть что-то на него самого похожее: смётливость, чудесную память и гордую таинственность; и племянника своего, Виктора Павловича, предназначиль быть преемникомъ счастія своего и знаменитости. Ничего не пощадивъ на его воспитаніе, въ самыхъ молодыхъ льтахъ отправиль онъ его въ Лондонскую миссію, къ искусному дипломату, посланнику нашему графу Воронцову, на выучку. Оттуда прямо, черезъ нъсколько лъть, нашель онъ средство, съ чиномъ камергера, перевести его самаго посланникомъ въ Константинополь. До смерти своей сохранивъ при Павлъ неограниченный кредить, онъ сначала вызваль его оттуда членомъ Иностранной Колегіи, а потомъ, въ короткое время, усивлъ доставить ему графское достоинство и званіе вице-канцлера. Одинъ,

безъ дяди, при Павлъ, Кочубей долго не могъ оставаться и, какъ многіе другіе, былъ сосланъ въ деревню.

Въ царствованіе Александра надобно уже было ему жить собственнымъ умомъ; ему было тогда не съ большимъ тридцать лѣтъ. Онъ пренебрегъ обыкновенными пичтожными занятіями дипломатовъ, но большей части сплетнями хорошаго тона, и хотълъ посвятить себя внутреннему преобразованію государства. Передъ соотечественниками ему было чѣмъ блеснуть: онъ лучше другихъ зналъ составъ нарламента, права его членовъ, прочиталъ всѣхъ Англійскихъ публицистовъ и, какъ львенокъ Крыловой басни, собирался учить звѣрей вить гиѣзда. Красивая наружность, иногда молчаливая задумчивость, испытующій взглядъ, надменная учтивость—были блестящія завѣсы, за кои искусно пряталъ онъ свои недостатки, и имя государственнаго человѣка принадлежало ему, когда еще ничѣмъ онъ его не заслужилъ.

Другой сообщиикъ въ важномъ предпріятін былъ тайный, непримиримый врагъ Россіи, слишкомъ извъстный потомъ, измънникъ Чарторыжскій. Изступленнымъ патріотизмомъ его мать заслужила отъ Подяковъ названіе матки ойчизны; въ объятіяхъ этой матки, Польской Юдиеи, Русскій Олофернъ нашъ, князь Репнинъ, не потерялъ, однакоже, головы, и ойчизну ея, когда былъ посломъ въ Варшавъ, заставляль трепетать передъ собою. Князь Адамъ быль илодомъ всемь извъстнаго сего чудовищнаго союза. Съ малолътства напитанный чувствами жесточайшей ненависти къ истинному своему отечеству, онъ посвященъ быль его же служенію. Нъсколько времени находился онъ адъютантомъ при Александръ Павловичъ, когда тотъ былъ наслъдникомъ престола, умъя угодить ему, и составленную съ нимъ связь сохранилъ почти всю жизнь его. При его водарении вызванъ онъ былъ изъ Рима, гдъ находился посланникомъ нашимъ при Сардинскомъ король, который, лишившись Піемонта, не очень спышиль отправиться въ Сардинію. Чтобы сойтись съ другими любимцами царя, надобно было ему притвориться англоманомъ, что ему небольшаго стоило. Кромъ зла, не могъ онъ желать Россіи, и участіе его въ замышляе. момъ вя преобразованія, по крайней мірь, показываеть въ немъмного ума.

Третій соучастникъ былъ двадцатидевятильтній Павелъ Строгановъ, единственный сынъ графа Александра Сергьевича, извъстнаго покровителя художествъ и Музъ. Совершеннымъ мальчикомъ видълъ онъ въ Парижъ ужасы революціи и былъ въ восхищеніи отъ сего народнаго волкана. Съ трудомъ могли его извлечь оттуда и перевести въ Лондонъ, гдъ глазамъ его представилось другое зрълище. Тамъ увидълъ онъ блестящій призракъ свободы, коимъ искусный деспотизмъ

лордовъ тъшилъ народъ, и еще болъе плънился; и молодой Русскій лордъ долго еще потомъ бредилъ Англіей. Пріятное лицо и любезный умъ жены его сблизили съ нимъ императора Александра, а ея добродътель не могла его послъ разлучить съ нимъ. Ума самаго посредственнаго, онъ могъ только именемъ и фортуною усилить свою партію.

Весьма еще нестарый морякъ былъ тогда уже контръ-адмираломъ. Онъ симъ обязанъ былъ не собственнымъ заслугамъ, а славъ отда, одержавшаго надъ Шведами знаменитую морскую побъду. Имя Чичагова, прославленное отдомъ, впослъдствіи осквернено было сыномъ. Онъ также въ душъ былъ Англичанинъ, въ Англіи учился мореплаванію и женатъ былъ на Англичанкъ. Въ послъдніе дни царствованія Павла, смълые, даже дерзкіе отвъты его нетерпъливому деспоту, за которые засаженъ былъ онъ въ кръпость, пріобръли ему общее уваженіе, которое сохранилъ онъ, пока другой извъстности не имълъ. Суровость моряка, въ соединеніи съ надменностію Англичанина, сдълала его потомъ ненавистнымъ для Русскихъ; послъдній же его подвигъ заставилъ ихъ всъхъ презирать его. Проклиная Россію, оставиль онъ ее навсегда и съ лихвою платитъ ей за ненависть и презръніе, коими она его обременяетъ. Онъ былъ въ числъ затъйниковъ, которые думали устроить счастіе ея на прочномъ основаніи.

Всёхъ старее летами и, конечно, всёхъ выше умомъ былъ Николай Николаевичъ Новосильцовъ. Будучи сыномъ побочной сестры стараго графа Строганова, онъ-то въ Парижъ вздилъ выручать молодаго, и сей услугой еще болъе скръпилъ родственныя связи съ дядей. Это было не одно путешествіе, которое на его счетъ дълаль онъ за границу. Англія совершенно обворожила его; въ ней только могла утолиться жажда его къ познаніямъ, какъ и всякаго другаго рода его жажда. Тамъ увидълъ онъ, что великій разврать не мъшаетъ быть великимъ человъкомъ и, кажется, Фокса взялъ онъ себъ за образецъ. Отчизну портера и эля, гдв не родятся, а льются мадера и портвейнъ, гдь опрятность и роскошь у самыхъ грубыхъ наслажденій отнимають все что есть въ нихъ отвратительного, сію землю въ тайнъ сердца избраль онь своимь отечествомь. Онь числился въ армін подполковникомъ и оставиль службу всявдь за смертію Екатерины. При Александръ, который прежде его зналъ, сдъланъ онъ былъ тотчасъ камергеромъ и статсъ-секретаремъ. Молодой царь видълъ въ немъ умнаго, способнаго и свъдущаго сотрудника, веселаго и пріятнаго собесъдника, преданнаго и откровеннаго друга, паче всъхъ другихъ полюбиль его и помъстиль у себя во дворцъ. Его друзья держались имъ болъе всего и чрезъ его посредство только могли дъйствовать на Государя.

И вотъ люди, которые, една достигнувъ зрелости, хотели быть онекупами Россіи и брались ее перевоспитывать. Натъ сомпанія, что они не могли бы имъть такого успъха, еслибъ самъ Царь не имълъ склонности подражать всему Англинскому. Его воснигание было одною изъ великихъ ошибокъ Екатерины Образование его ума поручила она Женевцу Лагарпу, который, оставляя Россію, столь же мало зналъ ее, какъ и въ день своего прівзда и который карманную республику свою поставиль образцомъ правленія будущему самодержцу величайшей имперіи въ міръ. Идеями, которыя едва могутъ развиться и созръть въ головъ двадцатилътияго юноши, начинили мозгь ребенка, котораго женили ранве шестнадцати льть. Не разжевавши ихъ, можно сказать, не переваривши ихъ, призвалъ онъ ихъ себъ на память въ тоть день, въ который началь царствовать. Иногда у себя спрашиваешь: что было бы съ красотою его души, еслибъ любовь къ отечеству сохранила ее, еслибъ ея не исказило безотчетное пристрастіе къ пноземному? И гдъ бы тогда въ льтописяхъ найдти подобнаго ему царя?

Со временъ Петра Великаго судьба велитъ Россіи покорствовать которому-нибудь изъ государствъ или народовъ Европейскихъ и поклоняться ему, какъ идолу. Чтобъ угодить Петру, надобно было сдълаться Голандцемъ; Германія владычествовала надъ нами при Аннъ Іоанновнъ и Биронъ; при Елисаветъ Петровнъ появился Лашетарди, и начались соблазны Франціи; они умножились и усилились страстію Екатерины Второй къ Французской литературъ и дружбою ея съ философами восьмнадцатаго въка. Петръ III-й и Павелъ І-й хотъли сдълать насъ Прусаками; въ первые годы Александрова царствованія Англія была нашею патроншей. Ужъ не Польша-ли становится нашимъ кумиромъ?

Изъ-за пентархіи, мною описанной, какъ будто скрываясь, выглядываль Сперанскій. Сіе ненавистное имя въ первый разъ еще является въ сихъ Запискахъ. Человъкъ сей быстро возникъ изъ ничтожества. Сынъ сельскаго священника, возросшій подъ сънію алтарей, онъ воспитывался сперва во Владимирской семинаріи и учился потомъ въ Александроневской Духовной Академіи. Духъ гордыни рано имъ овладълъ; какъ падшіе ангелы, тайно возставалъ онъ противъ самаго Бога и въ первой молодости уже отвергалъ бытіе Его. А между тъмъ невърующій сей, дълалъ удивительные успъхи въ богословскихъ наукахъ, и врагъ церкви приготовлялся быть ея служителемъ. Въ лъта непорочности и чистосердечія пріучалъ онъ такимъ образомъ лживыя уста свои выражать то, чего опъ не думалъ. Можетъ быть, оставаясь въ духовномъ званіи, келейная жизнь дала бы другое направленіе его мыслямъ, и демонъ, вынужденный хвалить Господа, убъдился бы, наконецъ, въ истинахъ, кои обязанъ былъ вседневно возвъщать. Но случайно онъ былъ перенесенъ на сцену мірской жизни.

Меньшой братъ князя Куракина, Алексъй Борисовичъ, хотълъ единственнаго сына своего воспитаніемъ приготовить къ занятію со временемъ одного изъ высшихъ мѣстъ въ государствѣ и для того просилъ митрополита Гавріила выбрать ему наставника изъ студентовъ или магистровъ Духовной Академіп. Онъ прислалъ ему двухъ, изъ коихъ предпочтенъ Сперанскій\*). Въ сей новой сферѣ угождалъ онъ отцу, нравился матери, баловалъ сына и прельщеніями очищалъ себѣ дорогу къ будущимъ успѣхамъ. Онъ причисленъ къ экспедиціи казначейства, коею управлялъ князъ Куракинъ; когда же сей послѣдній при Павлъ сдѣланъ генералъ-прокуроромъ и пробылъ имъ два года, то можно себѣ представить, какъ побѣжалъ онъ по ступенямъ почестей. При трехъ преемникахъ Куракина, князѣ Лопухинъ, Беклешовъ и Обольяниновъ, былъ онъ также дѣятельно употребленъ и награждаемъ, но не имѣлъ главнаго вліянія на дѣлѐ.

Фортуну его сдълалъ графъ Паленъ, человъкъ столь же мало, какъ и онъ, провикнутый свътомъ христіанской морали. Находясь въ канцеляріи генералъ-прокурорской, онъ въ тоже время былъ правителемъ канцеляріи какой-то коммиссіи о снабженіи резиденціи припасами, коей Паленъ былъ президентомъ, по званію военнаго губернатора. Имъ былъ онъ представленъ молодому императору, который тотчасъ же сдълалъ его своимъ статсъ-секретаремъ. Замътивъ склонность Александра къ нововведеніямъ, онъ предложилъ, какъ первый опытъ, раздъленіе дълъ тогдашняго Императорскаго Совъта на экспедиціи и взялъ одну изъ нихъ въ свое управленіе.

Никто изъ пяти преобразователей не умћлъ ничего написать. Сперанскій предложиль имъ искусное перо свое и, принимая видъ, какъ будто собираетъ ихъ мнѣнія, соглашаетъ ихъ, приводитъ въ порядокъ, дѣйствительно одинъ составилъ проектъ учреждевія министерствъ. Тутъ увидѣлъ онъ всю пустоту претензій людей, почитавшихъ себя у насъ государственными, узналъ все ихъ ничтожество, опытность старцевъ и зрѣлыхъ мужей презиралъ, уважалъ одну только ученость, въ этомъ отношеніи на гражданскомъ поприщѣ рав-

<sup>\*)</sup> Оба братья Куракины любили показывать нышность. За двумя студентами послана была цугомъ великоленная четвероместная карста съ гербами и ливрейными лакемми. Неопытный въ делахъ света, Сперанскій, говорятъ, до того изумился, что бросился становиться на запятки и решился сесть въ карету, последуя только примеру своего товарища, более смелаго.

ныхъ себъ не видълъ и съ тъхъ поръ пріучился ставить себя выше всъхъ.

Въ высокихъ, блестящихъ качествахъ ума пикто, даже его враги, ему никогда не отказывали. Не смотря на безправственность его правиль (хотя и не новеденія), въ другихъ обстоятельствахъ, въ другое время, онъ могъ бы оказать чрезвычайныя услуги государству и пользоваться чистою славой. Онъ былъ еще молодъ, спѣшилъ блеснуть, и въ тороняхъ не нашелъ пичего лучшаго, какъ списать точьвъ-точь учрежденіе министерствъ, коимъ Французская Директорія надъялась поболѣе людей привязать къ своему существованію, со всѣмъ преувеличеннымъ его содержаніемъ, со всѣмъ излишествомъ должностей. Въ немъ признали творца, точно также какъ предки наши, не знавніе Корнеля и Расина, дивились изобрѣтательности Сумарокова и Кияжнина. Потомство будетъ умѣть оцѣнить созданія Сперанскаго.

Хотя онъ (пусть простять мнъ сіе простонародное выраженіе) и корчилъ иностранца, но въ немъ замътна была отличительная черта истинно-Русскаго человъка: онъ не зналъ мести, не умълъ ненавидъть. Но за то никто изъ его соотечественниковъ, даже самъ Потемкинъ, такъ глубоко не умълъ все презирать, съ тою только разницей, что онъ умъль дълать сіе непримътно. Я полагаю, что это происходило отъ совершеннаго равнодушія ко всему, кромъ самого себя и своихъ твореній. Онъ не любилъ дворянства, коего презрѣніе испыталь онь къ прежнему своему состоянію; онь не любиль религіи, коей правила стъсняли его дъйствія и противились его обширнымъ замысламъ; онъ не любилъ монархическаго правленія, которое заслоняло ему путь на самую высоту; онъ не любилъ своего отечества, ибо почиталь его не довольно просвъщеннымь п его недостойнымь. Тайный недругъ православія, самодержавія и Руси, и въ ней особенно одного сословія, онъ однакоже ихъ не ненавидёль, въ будущемъ довольствуясь мысленно ихъ паденіемъ, не истребленіемъ. Никто пикогда ни въ чемъ не могъ его уличить; но кто зналъ его характеръ и правила, тотъ изъ дъйствій его могь вывести достовърное заключеніе, что всь они направлены къ сей отдаленной цели. Когда сей зловещій духъ показался на нашемъ горизонтъ, никто его не понядъ; всъ любили, ласкали его, дивились ему, даже гордились имъ, для всёхъ былъ онъ надежа-Сперанскій. Неблагодарный! И онъ могъ не любить своего отечества? Только въ последствіи, когда воспариль онъ гораздо выше и заключился въ самомъ тъсномъ кругу, когда онъ окружилъ себя какою-то таинственною, непроницаемою атмосферой, тогда только открылось поле для догадокъ и невыгодныхъ объ немъ толковъ.

Онъ имълъ лицо весьма пріятное и бълизпу молочнаго цвъта. Голубые взоры его пи на что не устремлялись, никогда не блуждали, никогда не потуплялись, по, медленно поворачиваясь въ сторону, какъ будто избъгали встръчи съ другими взорами \*); голосъ его быль тихъ и нъсколько протяженъ, улыбка привужденно-ласковая. Въ одъяніи, въ образъ жизни старался онъ придаживаться къ господствовавшему вкусу. Къ счастію его, быль онъ жеватъ на дъвицъ Стивенсъ, дочери бывшей Англійской гувернантки въ дом'в графини Шуваловой; онъ ея лишился, но сохранилъ много изъ навыковъ ея земли. Напримфръ, тогда уже завтракалъ онъ въ одиннадцать часовъ, и завтракъ его состоялъ изъ кръпкаго чая, хльба съ масломъ, тонкихъ ломтей ветчины и варевыхъ яицъ. Онъ не зналь по-англійски; умъль однакоже говорить маленькой дочери своей, нынъшней Толстой-Багр'вевой: my dear, my pretty child, my sweet girl. Льтомъ думалъ онъ вздить верхомъ, едва держась на клячъ съ отрубленнымъ хвостомъ. Вотъ единственно смъшная его сторона, которую веохотно я представиль: мнъ не хотълось бы вичего въ немъ видъть смъшнаго, а одно удивляющее, ужасающее. Впрочемъ, можетъ-быть, и это было притворство, а не претензія.

Читатель увидитъ далве, что мнъ случилось быть съ нимъ, если не въ близкихъ, то въ частыхъ отношеніяхъ. Я раздълялъ всеобщее къ нему уваженіе; но и тогда близъ него мнъ все казалось, что я слышу сърный запахъ п въ голубыхъ очахъ его вижу синеватое пламя подземнаго міра.

Невозможно было вдругъ разрушить старое, въковое зданіе; надобно было напередъ вывести новыя стъны. Три министерства, иностранныхъ дълъ, военное и морское, дъйствительно, всегда существовали подъ названіемъ государственныхъ колегій: съ другими колегіями ихъ смъшивать не должно. Президенты трехъ колегій были фельдмаршальскаго чина и ходили прямо съ докладомъ къ царю; члены же
ихъ, иногда втораго класса, никогда менъе четвертаго, управляли экспедиціями (нынъшними департаментами), на кои были раздълены дъла
ихъ. Прочія колегіи не имъли ни одинаковой съ вими важности, ни
равныхъ съ ними правъ. Ихъ президенты, обыкновенно тайные совътники, часто и выше, посылали доклады ихъ чрезъ статсъ-секретарей,
дъйствовали, однакоже, совершенно отъ нихъ независимо и чрезъ прокуроровъ состояли только подъ наблюденіемъ генералъ-прокурора. Изъ
нихъ одна только медицинская передълана тогда въ экспедицію; прочія же колегіи, оставаясь пока въ прежнемъ составъ и съ прежними

<sup>\*)</sup> Одна умная современища Сперанскаго говорила намъ, что глава у него были точно у издыхлющаго теленка (veau expirant), что издавар калогь истограз его портрегы. П. Б.

названіями, подчинены были въдомству пяти вновь учрежденныхъ министерствъ.

Слово министерство было мало употребляемо: ихъ знали болъе подъ названіемъ департаментовъ, ибо при каждомъ министръ находилось ихъ первоначально не болье, какъ по одному. Только въ послъдствіи, съ пъкоторымъ уменьшеніемъ, превратились иныя въ канцеляріи, а подвъдомственныя министрамъ колегіи образовались въ департаменты. Иные читатели полюбонытствуютъ, можетъ быть, знать составъ перваго министерства въ Россін.

Министромъ иностранныхъ дълъ и государственнымъ кашдлеромъ назначенъ былъ престарълый графъ Александръ Романовичъ Воронцовъ. Послъдняя должность, которую занималъ онъ при Екатеринъ, было мъсто президента комерцъ - колстіи, гдѣ до того прославился онъ безстыднымъ грабительствомъ, что она принуждена была его выгнать, а Павелъ Первый пикогда не хотълъ его употребить. Къ брату его, Семену Романовичу, почти двадцать лътъ сряду послу нашему въ Лондовъ, любимцы государя имъли сыповнее уваженіе; онъ же самъ былъ извъстенъ угодливостію молодымъ людямъ. Причины гоненія на него были забыты, онъ казался жертвой, былъ уменъ, сговорчивъ, на все согласенъ и, не смотря на внутреннее и наружное его безобразіе, на его неопрятность, на столь же запачканное платье, какъ и репутацію, занялъ онъ первое мъсто въ государствъ. Товарищемъ его назначенъ князь Адамъ Чарторыжскій.

. Президенты военной и адмиралтействъ - колегій, фельдмаршалы графъ Николай Ивановичъ Салтыковъ и Иванъ Логиновичъ Голенищевъ-Кутузовъ уволены отъ упраздняемыхъ должностей, а вице-президенты сихъ колегій, Вязмитиновъ и Мордвиновъ, назначены министрами. Покорность къ предержащей власти была девизомъ старика Сергвя Кузьмича. Его доброта и честность были столь же извъстны, какъ умъ его и дъятельность: трудолюбіемъ и долговременною безпорочною службой единственно попаль онъ, наконецъ, въ люди. Къ сожальнію, нахожденіе его въ малыхъ чинахъ при лицахъ строгихъ п не весьма въжливыхъ начальниковъ оставило въ немъ какое-то раболепство, не согласное съ достоинствомъ, которое необходимо для человъка, поставленнаго на высокую степень. Ни Англійскаго, ни какого другаго иностраннаго, въ немъ ръшительно ничего не было; въ пемъ также никто не могъ бы узнать и древняго Русскаго боярина, а стариннаго, честнаго, върнаго и преданнаго Русскаго холопа. Это быль не Беклешовъ, и такой человъкъ долженъ быль пригодиться при составленіи министерства. Товарища ему не дали, и оттого овъ долже могъ усидъть на мъсть; ибо генералъ-адъютанть графъ Ливенъ, управляющій Военною Канцеляріей при Государь, чаще его видьль и не имъль нужды быть министромъ.

Извъстный своими добрыми намъреніями, обширными свъдъніями, живымъ воображеніемъ и притязаніями на прямодушіе, Николай Семеновичъ Мордвиновъ болье нежели когда кипьлъ въ это время проектами. Онъ почитался нашимъ Сократомъ, Цицерономъ, Катономъ и Сенекой. Политическій сей мечтатель, съ превыспренными идеями, съ ложными понятіями о Россіи и ея пользахъ, долженъ былъ естественнымъ образомъ сойтись въ мысляхъ съ молодыми законодателями. Къ тому же и онъ былъ женатъ на Англичанкъ Кобле, говорилъ и жилъ совершенно по-англійски. Но не болье трехъ мъсяцевъ пробылъ онъ морскимъ министромъ. Онъ вообразилъ себъ, что у насъ подлинно парламентъ; миъпія, имъ подаваемыя, были столь смѣлы, что черезъ два года послъ Павла показались даже мятежными, и онъ долженъ былъ оставить мъсто товарищу своему Чичагову.

Державинъ, геній и дитя, поэтъ и пророкъ, какъ Давидъ, видя на тронь воспътаго имъ при рожденіи порфиророднаго отрока, увлекался сладчайшими мечтами. Все что происходило въ глазахъ его слишкомъ отзывалось поэзіей, чтобъ ему не нравиться, и онъ съ благодарностію принялъ званіе министра юстиціи и все что уцъльло отъ генералъ-прокурорской должности. Годъ спустя послъ учрежденія министерствъ, всесильный Новосильцовъ имълъ скромность не отвергнуть названія товарища министра юстиціи.

Вышеописанные мною графъ Кочубей и графъ Строгановъ сдълались: первый министромъ внутреннихъ дълъ, послъдній его товарищемъ.

Столь благосклонный къ отцу моему, графъ Румянцовъ былъ президентомъ комерцъ - колегін, съ званіемъ мпнистра, еще до учрежденія мпнистерствъ. Въ новомъ порядкъ другой перемъны для него не послъдовало, кромъ умноженія власти и правъ. Съ нимъ началось и прекратилось министерство комерціи.

Между министрами, наконецъ, встръчаемъ лицо, сохранившее физіономію прежнихъ временъ. Необходимость заставила молодежь пріобщить графа Васильева къ своимъ предпріятіямъ; а онъ, не въ силахъ будучи остановить потока, ръшился, по крайней мъръ, пустивъ огромную ладью свою по его теченію, стараться, сколько возможно, спасать ее отъ бурь. Финансовая наука была не столь трудна и многосложна, какъ нынъ; однакоже, кромъ его, некому было часть сію поручить. Опъ съ самыхъ молодыхъ лътъ и малыхъ чиновъ всегда прилежно занимался ею, и хотя въ званіи государственнаго казначея и подчиненъ быль генераль-прокурору, но дъйствоваль почти неза-

нисимо. Въ немъ была вся скромность великихъ истинныхъ достониствъ; онъ былъ въ отношени къ Мордвинову, какъ мудрецъ къ софисту. Простота его жизни была не притязание на оригипальность, не слъдствие разсчетовъ, а умъренности желаний и давниннихъ привычекъ. Будучи происхождения незнатнаго, едва ли дворянскаго, онъ не ослъплялся счастиемъ, никогда не забывался среди успъховъ. Самъ Сперанский разсказывалъ при миъ, какъ даже онъ былъ тронутъ натріархальностію, которою все дышало въ его домъ. Въроятно для контраста дали ему Гурьева въ товарищи; но о семъ послъднемъ пока ни слова.

Человъкъ, который иъкогда красотою столько же славился какъ и умомъ и не однимъ последнимъ умелъ правиться Екатерине, который, не зная опалы, видель множество перемень при ея дворе и, безъ всякихъ для себя непріятностей, осторожно и спокойно прошелъ бурные года царствованія Павла, при Александр'в принимаеть участіе въ повообразуемомъ министерствъ. Графъ Завадовскій, украинская умная голова, когда-то любимый секретарь Румянцова-Задунайскаго, всегда умълъ пользоваться жизнію и обстоятельствами. Исключая Сперанскаго, опъ одинъ только зналъ по-латыни, а въдь это ученость: кому же приличнъе его поручить министерство просвъщенія? Правда, его было весьма мало, но сначала нужно было только извъстное имя, подъ которымъ Сперанскій брался распространить его. Товарищемъ къ сему министру назначенъ Михайло Никитичъ Муравьевъ, мужъ ученый, кроткій и добросердечный, умный и пріятный писатель, одинъ изъ наставниковъ Императора, къ сожаленію не довольно пылкій и твердый, чтобы содълаться однимъ изъ довъренныхъ его совътниковъ. Онъ вездъ и во всемъ видъль добро и столь же страстно любиль его, какъ и искренно въ него въровалъ.

Назначеніемъ пожалыхъ людей въ должности министровъ правительство хотѣло сообразоваться съ тогдашнимъ общественнымъ миѣніемъ, которое, видя у кормила государственнаго одну только юность, неохотно бы ей ввѣрялось. Симъ назначеніемъ молодые претенденты хотѣли прикрыть свои намѣренія, которыя состояли въ томъ, чтобы, приложивъ практику къ теоріи политическихъ наукъ, кою думали они имѣть, пріобрѣсти чрезъ то нѣкоторую опытность, чтобы пріучить публику видѣть въ нихъ правителей и при первомъ удобномъ случаѣ, безъ всякихъ усилій, спихнуть стариковъ. Всѣ эти предосторожности были напрасны: ни одинъ голосъ не поднялся противъ столь крутаго переворота, всѣ ему рукоплескали. Еслибъ Государь составилъ совѣтъ свой изъ пятнадцатилѣтнихъ мальчиковъ, то и его постановленія были бы приняты какъ плоды высокой мудрости. Молодая Россія была безъ памяти влюблена въ молодаго Александра. А когда любовь бываетъ не слѣпа?

Утверждають, что въ это время благонамъренный и неопытный Нарь, подстрекаемый письмами изъ Женевы отъ учителя своего Лагарпа (кои послъ имълъ я случай читать и даже переписывать), хотвлъ безъ всякаго приготовленія, единымъ махомъ, издать для Россіи какую-то конституцію. Увбряють, будто приближенные его, не смотря на свое невъдъніе и англоманію, столько еще смыслили, чтобы знать великую разницу между Англіей и Россіей, что они убъдили его на время отложить свое намфреніе и въ замфнъ предложили учрежденія министерствъ, какъ первый къ тому шагъ. Хороши бы мы тогда были! Ролившись въ Россіи и никогда дотоль ся не покидавши, напитавный Рускимъ воздухомъ самодержавія, Александръ любилъ свободу, какъ забаву ума. Въ этомъ отношеніи быль онъ совершенно Русской человъкъ: въ жилахъ его вмъстъ съ кровію текло властолюбіе, умъряемое только явностію и безпечностію. Дай Русскому народу Нвмецкое прилежаніе и терпъливость, и онъ владыка цълаго міра. Сейчасъ мы видъли, какъ, пренебрегая общимъ мижніемъ, столь выгоднымъ для Мордвинова, за нъсколько смълыхъ его выраженій, Императоръ внезапно удалиль его. Съ другой стороны, невъжественный нашъ народъ и непросвъщенное наше дворянство и теперь еще въ свободъ видять лишь право своевольничать. Что бы произошло отъ столкновенія властей? Богъ знаетъ. А можетъ быть, мы бы мигомъ прошли кровавое время безпорядковъ, и давнымъ давно изъ хаоса образовались бы устройство и народность. Но все-таки лучше, чтобъ наши правнуки собирали плоды понесенныхъ ими опасностей.

Итакъ министерства были первымъ изъ тѣхъ безчисленныхъ опытовъ, кои мы видимъ въ теченіе почти сорока лѣтъ. Долго ли еще намъ будетъ пытаться? Страшно подумать, что эти безпрестанныя пробы могутъ довести насъ, наконецъ, до какого-нибудь ужаснаго представленія.

Я долженъ былъ посвятить изображенію сего важнаго событія, имъвшаго неисчислимое вліяніе на судьбу моего отечества, моего семейства и мою собственную, всю первую главу второй части сихъ Записокъ. Теперь пора мит возвратиться къ самому себт и представить читателю первые шаги малоумнаго мальчика, брошеннаго безъ всякой подпоры въ опасный для каждаго столичный міръ.

#### II.

Узнавъ о великихъ перемвнахъ, кои занимали весь городъ, въ недоумвніи что мнъ дълать, я пошелъ отыскивать архивскаго своего знакомца, князя Козловскаго, служившаго въ канцеляріи князя Куракина. Имъя весьма скудное состояніе, онъ на его иждивеніи жилъ въ самомъ верхнемъ этажъ занимаемаго имъ дома. Къ удивленію

моему нашель я его въ десятомъ часу по утру на постеля, хотя здороваго; онъ дружески протянулъ мив руку, по воскликнулъ: какъ ты здісь, зачімь ты прібхаль? Я сказаль ему причину и пріфзда моего, и посвиденія, сказаль, что пришель къ нему развъдать о всемь обстоятельные и требовать его добрыхъ совытовъ. Опъ заговориль со мной непонятнымъ для меня тогда языкомъ Петербургскихъ гостиныхъ. Я увидъть, что опъ попаль въ больной светь, имъ только и бредить, и вив его все кажется ему пичтожнымъ. Легкомысленный толстякъ очень равнодушно говорилъ о перемънъ, послъдовавшей съ его начальникомъ, какъ будто она не должна была имъть пикакого вліянія на его участь; онъ оставался въ томъ же кругу, не переставаль вздить въ твже общества. Изъ вздора, который онъ мнв наговориль, могь я заключить только одно, что, зная мой нравъ, мои привычки, судя по моимъ манерамъ, онъ предсказывалъ миъ, что я никогда не буду блистать въ Петербургскомъ свътъ, и что лучше было бы оставаться въ Москвъ. Дъло шло совсъмъ не о томъ, и я вышелъ отъ него очень недоволенъ. По крайней мъръ взядся онъ предупредить обо мит Куракина и сказаль время, въ которое онъ принимаетъ. Все это было совершенно не нужно; но почему мнъ было это знать?

Бывшій виде-канцлеръ принялъ меня по обыкновенію своему чрезвычайно ласково, разспросиль о родителяхь, о службъ ни слова, и пригласиль на другой день на вечеръ. Дъйствительно, вотъ все, что онъ могъ для меня сдълать; а я по невъдънію моему полагалъ, что найду случай просить его о рекомендаціи, чего при всёхъ сдёдать не осмълился. Вмъсто того очутился я въ ярко освъщенныхъ гостиныхъ, наполненныхъ мущинами и дамами самаго высшаго круга, мив вовсе незнакомыми. Князь сидвль за бостономъ и назваль меня твиъ, кои близко его находились. Козловскій подошелъ ко мив съ видомъ половину-дружескимъ, половину-покровительственнымъ, поговорилъ немного и пожалъ руку, какъ будто поздравляя съ первымъ успъхомъ, который, можетъ-быть, онъ же и приготовилъ. Мив отъ того было нелегче, я прижался въ уголъ. Къ счастію, сынъ никогда неженатаго хозяина, Сердобинъ имълъ человъколюбіе подойти ко мнъ и немного заняться мною. Всего неспоснье, всего досадные показался мнъ одивъ весьма красивый мальчикъ, самопадъянный, заносчивый, многорфчивый, который громогласно, безъ всякаго милосердія, разсуждаль о Французской литературъ и театръ: это быль нынъшній министръ Уваровъ. Тъ, кои отъ самолюбія застънчивы, поймуть, какъ мучителенъ для меня былъ этотъ вечеръ. Чрезъ нъсколько дней князь Куракинъ убхалъ въ Москву.

Итакъ мнѣ пичего не оставалось какъ потащиться въ колегію и представиться оберъ-секретарю ея, Ильѣ Карловичу Вестману, человѣку очень пріятному, совсѣмъ не похожему на Бантыша и Малиновскаго. Онъ мнѣ сказалъ, что по возможности будутъ занимать меня и пригласилъ, а не приказалъ явиться въ колегію въ такой день, въ который она осчастливлена будетъ посѣщеніемъ канцлера графа Воронцова, товарища его и другихъ ея членовъ. Сіи послѣдніе, исключая столь важныхъ случаевъ, не знали какъ отворяются въ нее двери.

Въ это утро, обыкновенно почти пустые, чертоги колегіи наполнились чиновниками. Можно было ужаснуться собравшагося полчища. Прежніе барьеры при Александр'в были сняты, число опредвляемыхъ безъ жалованья ничёмъ не было ограничено, мода влекла къ сему роду службы, и добрый князь Куракинъ не любилъ никому отказывать. Исключая дежурства, весь этотъ народъ не зналъ никакой другой службы; самолюбіе у многихъ ограничивалось желаніемъ схватить даромъ чина два-три. Туть въ одинъ разъ увидѣлъ я всю праздную Петербургскую молодежь; съ удовольствіемъ встрѣтилъ я и возобповилъ знакомство съ архивскими товарищами, Колычевымъ и Ефимовичемъ: въ первые дни пребыванія въ столицѣ, всякую знакомую встрѣчу можно почитать находкой.

Я следоваль общему примеру, бываль какь можно реже въ колегіи, гдё мит нечего было делать и не съ кемъ слова молвить. Не имъя штабъ-офицерскаго чина, я не былъ въ числъ дежурныхъ, а. только дневальныхъ, и въ этомъ званіи долженъ быль чрезъ каждыя двъ - три недъли ночевать въ колегіи, въ ожиданіи будто бы курьеровъ изъ-за границы, которые пріфзжали прямо въ канцелярію министерства. Ко концу Октября пришла графу Воронцову счастливая идея: онъ велълъ раздълить между молодыми чиновниками, показывающими нъкоторую способность, дъла Петербургскаго архива, и подъ руководствомъ действительнаго статскаго советника Топоркова, дипломата стариннаго покроя, заставить ихъ дълать выписки, чтобы по нимъ судить о знаніи и талантахъ каждаго. Мий достались на долю сношенія Россіи съ Венеціянскою республикой. Труда своего я не успъль окончить, ибо скоро потомъ оставилъ колегію, и потому не знаю, какъ бы онъ былъ принять; но теперь смёло могу ручаться, что онъ никуда не годидся.

Сколь ни молодъ я былъ, но въ первую зиму пребыванія моего въ Петербургѣ могъ я увидѣть, что въ немъ только двѣ дороги—общество и служба, выводятъ молодыхъ людей изъ безвѣстности, въ коей погрязаютъ изъ нихъ девять десятыхъ. Самые успѣхи въ Русской

литературъ, коею такъ мало тогда занимались, если они не были чрезвычайные, не могли спасти отъ забвенія.

Высокое общество не совсёмъ похоже было на ныившиес. Опо было не столько еще снимокъ съ прежняго Парижскаго, сколько копія съ Вёнскаго. Тамъ Венгерскіе магнаты, на собственномъ содержаніи имѣющіе войска, тамъ Нёмецкіе князья, изъ коихъ многіе пользуются правами, присвоенными владѣтельнымъ государямъ, имперскіе графы, фамиліи кояхъ обладаютъ нёсколькими майоратами, Польскіе, Богемскіе и Итальянскіе роды, соединяющіе древность происхожденій съ огромными богатствами. Изъ нихъ составилась плотная масса, совершенно отдѣленная отъ другихъ сословій, заимствующая часть блеска своего отъ императора и его двора, но самостоятельная, совершенно отъ нихъ независимая. Кому извѣстна Россія, тотъ знаетъ, на какомъ зыблемомъ основаніи поставлена наша, такъ называемая, аристократія. Казалось, подражаніе тутъ дѣло невозможное; однакоже оно отчасти удалось: мы гдѣ что подмѣтимъ, то хотя на время, а уже вѣрво искусно переймемъ.

Богатыя фортуны не были еще раздълены между потомками, не были еще въ раздробь промотаны. Онъ принадлежали по большей части людямъ, коимъ титулъ и высокій чинъ давали, хотя иногда новую, но настоящую знатность. Камергерство четвертаго класса и камеръ-юнкерство пятаго сыновьямъ ихъ, однимъ въ двадцать пять, другимъ въ восемнадцать льть, открывали рано дорогу къ почестямъ. Унизительная, убійственная обязанность переписывать въ канцеляріяхъ бумаги для нихъ не существовала. Предшественники Екатерины, какъ и она сама, какъ и сынъ ея, возводя кого-нибудь на высокую степень, давали ему средства не только поддержать блескъ даруемаго ему титула, но даже разливать его на своихъ потомковъ. Все было въ гармоніи, пока неосмотрительная щедрость Павла Перваго не повысила чинами людей, коихъ вспхг не въ состояніи быль онъ обогатить. Въ такомъ положеніи (какъ говорилъ я въ другомъ мѣстѣ) не совсѣмъ было трудно усастой княгинъ Голицыной, съ умомъ, съ твердымъ характеромъ, безъ всякихъ женскихъ слабостей, сдълаться законодательницей и составить нъчто похожее на аристократію западныхъ государствъ. Къ тому же въ ней самой оставалось еще довольно много Русскаго, чтобы переходъ къ новымъ идеямъ не былъ столь ощутителенъ.

Къ чести сего общества, коего и понынъ сохранилось еще нъсколько обращиковъ, должно сказать, что оно отличалось чрезвычайною учтивостію, то-есть ласковою, нимало нецеремонною, строго соблюдаемою, взаимвою внимательностію. Холодная же учтивость, безъ малъйшаго вида пренебреженія, служила ему защитой отъ вторженій въ его собранія такихъ людей, коихъ почитало опо того недостойными. Оно вынуждено было при Павлѣ поставить главнымъ своимъ догматомъ, что чины суть ничто: предпочтеніе, сдѣланное тогдашнему генералитету, скоро обратило бы его въ кабакъ. Бѣда только въ томъ, что Французскій языкъ былъ также первымъ его условіемъ и сдѣлалъ его доступнымъ людямъ, коихъ не слѣдовало бы въ немъ видѣть: всякаго рода иностранцамъ, аферистамъ, даже актерамъ.

Тогдашній дворъ сему обществу служиль также прекраснымъ образцомъ. Имъ правила вдовствующая императрица Марія Өеодоровна, примъръ всъхъ семейныхъ и общественныхъ добродълелей, «жена сильная», о коей гласитъ Святое Писаніе, въ преклонныхъ літахъ еще блиставшая величественною красотой, пышность истинно-царскую умъвшая сочетать съ бережливостію истинно-народолюбивою. Въ тихомъ величіи скромно стояла близъ нея Елисавета Алексвевна, и нвмому безсильному божеству тъмъ не менъе усердныя возсылались моленія. Наконецъ, самъ Императоръ знаніемъ приличій превосходилъ всьхъ современныхъ государей. Правда, желая, можетъ быть, чтобы видъли, какъ онъ хранимъ народною любовію, одинъ прогуливался онъ пъшкомъ по набережнымъ и такимъ образомъ ежедневно царствіе свое показываль на улиць. Но онъ дъйствительно быль ненаглядень; ему всегда радовались, какъ солнцу, которое однакоже никому не въ диковинку; какая-то сила, право волшебная, спасала его отъ неуваженія, которое мы, особенно Русскіе, невольно получаемъ къ предметамъ безпрестанно и вездъ встръчаемымъ. Даже во время первой молодости, въ публичныхъ мъстахъ видъли его очень ръдко, въ частныхъ домахъ-почти никогда; посъщение его одному изъ первыхъ его вельможъ почиталось историческимъ происшествіемъ, ставилось выше всёхъ оказанныхъ имъ милостей. О вечернихъ собраніяхъ у Императрицы, весьма немногочисленныхъ, въ публикъ знали очень мало; извъстно было только, что съ одной стороны являлась тамъ самая милостивая снисходительность, съ другой-искреннъйшее благоговъніе; фамиліарства-ни съ которой.

Въ гостиныхъ дучшаго общества также царствовала величайшая пристойность: ни слишкомъ возвысить голоса, ни безъ пощады злословить тамъ не было позволено. Такіе вечера не могли быть чрезвычайно веселы, и на нихъ иному не разъ приходилось украдкою зъвнуть; но въ нихъ искали не столько удовольствія, сколько чести быть принятымъ. Самимъ женщинамъ нѣкоторая принужденность въ манерахъ давала болѣе правильности въ поступкахъ, а онѣ въ обществѣ всегда служатъ примъромъ для мужчинъ. Гораздо позже, когда Кочубеи и Гурьевы, какими-то финансовыми оборотами болѣе чѣмъ щедротами

Монарха, стяжали себъ великое состояніе и сдълались первыми вельможами, тонъ общества сталъ примътно грубъть; понятія о чести начали измъняться и уступать мъсто всемогуществу золота. Но все это было очень далеко отъ того, до чего мы нынъ дожили.

Особыя милости двора, кому бы опъ ни были оказаны, конечно и тогда служили лучшей рекомендаціей въ лучшее общество. Иногда прихоть старой дамы, ея покровительство, иногда докучливость и наглость искателя, въ него и тогда открывали входъ; но эти случаи были ръдки, и оно почти все составлено было изъ людей въ немъ родившихся, выросшихъ и, такъ сказать, въ день крестинъ своихъ получившихъ отъ него приглашеніе. Новое лицо, неизвъстное имя человъка самаго образованнаго, всегда сначала вооружали противъ него. Люди среднихъ лътъ, пезнакомые съ уставами сего общества, менъе другихъ могли надъяться въ него вступить; но они впрочемъ о томъ мало и заботились. Молодость была счастливъе: тамъ гдъ правственность не послъднее дъло, робость юноши принимается за добрый знакъ, и всъ стараются поощрить его.

Принадлежать къ сему обществу было верхомъ желаній моего тщеславія. Въ средствахъ къ тому, казалось, не было недостатка. Отецъ мой готовъ быль прислать мнв письма, которыя открыли бы мнв двери двухъ или трехъ знатныхъ домовъ, съ хозяевами коихъ былъ онъ хорошо знакомъ. Было другое средство еще върнъйшее: князь Өеодоръ Голицынъ, съ которымъ провелъ я годъ въ деревив отца его, одаренный изящнымъ тактомъ, былъ однимъ изъ корифеевъ общества; безъ всякой дружбы онъ меня очень любилъ; ему казалось, что некоторою образованностію обязанъ я ему, и овъ мнъ предложилъ вездъ меня представить. Но тутъ-то и было первое затрудненіе: просить объ опредъленіи въ службу, о мъсть, о какомъ-нибудь тяжебномъ дъль мнъ никогда не казалось унизительнымъ; а мысль испрашивать, какъ милости, дозволенія къ кому-нибудь тодить, меня всегда пугала. Я всегда дожидался приглашеній и почти всегда дожидался ихъ тщетно: неразсчетливъе, глупъе моего самолюбія, признаюсь, я ни въ комъ еще не встрвчаль.

Къ тому же, слова Козловскаго и вечеръ у князя Куракина сильно на меня подъйствовали, лишили меня всей бодрости. Главное же, неодолимое препятствіе было въ пустотъ моего кармана: надобно было вдвое, втрое болье того, что давали мнъ родители, чтобы сколько-нибудь съ пристойностію показываться въ большомъ свътъ. А между тъмъ, къ несчастію, будучи съ малыхъ лътъ въ сообществъ съ ровесниками, которыхъ фортуна гораздо лучше меня надълила, я имълъ ихъ вкусы и наклонности, и думалъ, что имъю равныя съ ними пра-

ва. Безразсудный, я должень быль знать, что я сынь почтеннаго, но весьма небогатаго отца, и что, подобно ему, одними трудами только мнв возможно прокладывать себв дорогу. Еслибъ я могъ забыть о томъ, то его мудрые соввты каждую почту письменно мнв о томъ напоминали. Но какого толку спрашивать у молодаго человвка, едва вышедшаго изъ отрочества?

Нъкоторое время быль я какъ сынъ раззорившагося и недавно умершаго богатаго вельможи. Успъхи въ свътъ, столь легко пріобрътаемые моими товарищами, молодыми знакомыми, подробные ихъ разсказы о томъ меня терзали, но, Богъ свидътель, не завистію, а неизъяснимымъ, отчаяннымъ уныніемъ. Сколько разъ на чердакъ, или почти въ подвалъ, въ уединенной кельъ моей, при тускломъ свътъ одной сальной свъчи, сравнивалъ я участь ихъ съ моею; въ эту минуту, когда дурная погода не дозволяла миъ даже прогуляться, «они», думалъ я, въ позлащенныхъ салонахъ танцуютъ, любезничаютъ съ дамами. Я не имълъ даже утъшенія нынъшней безвъстной молодежи—либеральныхъ идей; я все уважалъ, что другіе уважали, и не умълъ еще, какъ нынъ, становиться на дыбы противъ общаго мнънія. О, какъ тяжело мнъ бывало! Долго, долго не переставалъ я видъть въ себъ какое-то отверженное, падшее существо.

Такого рода несчастія могутъ быть только у насъ въ Россіи, гдѣ нѣтъ настоящей аристократіи и гдѣ между ею и другими состояніями не проведена рѣзкая черта, какъ въ нѣкоторыхъ Европейскихъ земляхъ. Въ мое время подобныхъ мнѣ было, вѣрно, очень мало; я, по крайней мѣрѣ, никому не смѣлъ говорить о моихъ страданіяхъ: меня бы осмѣяли. Теперь же, когда кругъ такъ-называемаго большаго свѣта до невѣроятія расширился, когда доступъ къ нему сдѣлался такъ свободенъ и законы его стали такъ снисходительны, не принадлежать къ нему гораздо унизительнѣе, чѣмъ прежде, и предполагаетъ уже или совершенную нищету, или самое дурное поведеніе. Число требующихъ въ немъ права гражданства должно быть неимовѣрно, а какъ нѣтъ возможности всѣхъ удовлетворить, то и досада тѣхъ, коимъ не удалось добиться столь ничтожнаго преимущества, должна быть также чрезвычайно велика.

Мнимо-несчастное положеніе мое было, однакоже, весьма благопріятно для пріобрътенія и умноженія познаній. Я мало воспользовался этимъ, и это новое прегръшеніе въ числъ тъхъ, въ коихъ, какъ духовному отцу, долженъ я каяться читателю. Всъ надежды свои возлагалъ я на службу; а она, какъ увидимъ, что-то долго мнъ не давалась. Мнъ иногда ужасно подумать, сколько времени, и самаго драгоцинаго, погубилъ я попапрасну. Я готовъ винить самого себя, но обстоятельства, въ которыхъ находился, еще гораздо болье.

Старшій брать мой, умный провинціаль, отличающійся пепринужденною въждивостію, отличный и въ поведеніи армейскій офицеръ, по исключительности, по изыскательности тогданияго Истербургскаго общества, долженъ былъ казаться въ немъ страннымъ. Онъ это зналъ и имълъ благоразуміе не только не искать его, но и, сколь возможно, его чуждаться. Дъло удивительное! Въ отношени къ обществу онъ цвлымъ покольніемъ казался старье отца своего. Даже второстепенпыя общества Петербурга были не по немъ: онъ ихъ убъгалъ. Онъ полагаль, что меньшой брать его обречень быть жертвой бонтона и всъхъ его прихотей, а меньшой братъ былъ совсвиъ отъ того не прочь: ему не доставало только путеводителя и денегь на дорогу. Еще гораздо болье имъль брать мой отвращенія отъ собраній людей развратныхъ: попойки, оргіи, въ то время столь обыкновенныя, казались ему нестериимы. Гдъ же собирались умные люди безъ умничанья, какихъ бы лъть они ни были, съ свъдъніями, которыя они любили сообщать въ разговорахъ, тамъ, гдъ были пріятныя, скромныя женщины, безъ лишнихъ вычуръ моды, тамъ только былъ онъ въ своемъ элементъ. Домашнее житье наше съ симъ братомъ было совершенно согласное; въ упрекахъ, кои редко я заслуживалъ, а еще реже позволяль онъ себъ, всегда щадиль онъ мое самолюбіе. Когда замъчаль во мив маленькую грусть, спешиль развеселить меня и, сколько повволяли наши скудныя средства, старался доставлять миж всж возможныя, безвинныя удовольствія: то покупкой книжки, то билетомъ въ театръ, а иногда и объдомъ послаще. Разница съ другимъ братомъ была совершенная; правда, со времени его владычества прошло почти три года: я сдълался старъе и былъ уже въ службъ.

Вратъ мой свелъ знакомство съ однимъ весьма извъстнымъ гъ свое время откупщикомъ Василіемъ Алексвевичемъ Злобинымъ; или, лучше сказать, тотъ самъ нашелъ его. Онъ держалъ винный откупъ во всей Пензенской губерніи, и слъдственно приглашенія его были не совсьмъ безкорыстны. Счастіе, умъ и смълость сего простаго мъщанина Саратовской губерніи, города Вольска, способствовали ему сдълаться въ своемъ родъ знаменитымъ: онъ самъ разсчитывалъ, что имъетъ барыша по тысячъ рублей въ день, сумма въ тогдашнее время необъятная. Старикъ Злобинъ былъ типъ нашихъ православныхъ мужичковъ, то есть человъкъ и добрый, и хитрый; онъ сохранилъ и поступь, и ръчи, и поговорки своего первобытнаго состоянія, однимъ словомъ все, даже одежду и бороду. Этимъ самымъ отличился онъ отъ братіи своей, откупщиковъ и, какъ говорится нынъ, создалъ себъ позицію въ свъть. Никогда не

хотъль онь чиновъ, когда всъ за ними гонялись, и довольствовался званіемъ именитаго гражданина. Золотыя медали на шев давались тогда купцамъ еще гораздо ръже, чемъ кресты чиновникамъ; ихъ-то онъ и желалъ, и одинъ только (полно, не первый ли?) получилъ таковую съ алмазами. Въ богатомъ Русскомъ кафтанъ своемъ онъ не оставляль по большимь праздникамь всегда являться во дворцв, и не было въ Петербургъ ии одного человъка, который бы не зналъ его. Съ боярами, съ случайными людьми употребляль онъ необыкновенную уловку: съ видомъ простодушнымъ, откровеннымъ, въ смедыхъ будто выраженіяхъ, умъль онь всегда льстить ихъ самолюбію, часто угащиваль ихъ у себя и заставляль думать, что онь съ ними на пріятельской самой короткой ногь. Чтобы поддержать сіе мивніе, брался онъ за всёхъ хлопотать и многочисленнымъ кліентамъ своимъ, когда выпрашиваль, когда вымаливаль, когда вымучиваль милости, по большей части, не весьма важныя. Великое достоинство брадатаго мецената состояло въ томъ, что съ молящими его о помощи обходился онъ дружески ласково, совстмъ не покровительственно, что въ купцт было бы несносно: вообще и тогда богатству кланялись, но только съ условіємъ, чтобъ и оно откланивалось. Такимъ образомъ, задабривая всёхъ, ставиль онь вездъ себъ подпоры и распространиль о себъ славу, которая, возвращаясь къ своему началу, возвышала его въ глазахъ тъхъ самыхъ, конмъ ею былъ онъ обязанъ.

Въ немъ было видно и чувство: полжизни проведя въ Петербургъ, онъ себя и другихъ хотълъ увърить, что остается въ немъ только для приведенія дълъ своихъ къ окончанію; и, дъйствительно, ни дома, ни дачи не хотълъ въ немъ купить. Построенныя имъ заочно каменныя палаты въ Вольскъ, разведенные безъ него сады, безпрестанно украшалъ онъ, посылая ежегодно разныя драгоцънности изъ столицы, гдъ жилъ онъ какъ на ночлегъ. При имени родины его, въ которой надъялся провесть остатокъ жизни, навертывались у него иногда слезы.

Однакоже, ночлегь его быль нанятый трехь-этажный домъ, который хотыль онь также сколько нибудь поукрасить: кто-то накупиль ему картинъ, мебелей и бронзовыхъ вещей и всёмъ этимъ безъ вкуса и порядка завъпаль ствны, загородилъ комнаты. Но лучшимъ украшеніемъ сего дома была молоденькая его невъстка, жена единственнаго его сына. Она была меньшая сестра умершей жены Сперанскаго и нъсколько времени жила у него вмъстъ съ матерью, Англичанкою Стивенсъ, при оставшейся ему малолътней дочери. Тамъ увидълъ ее молодой Злобинъ, не совсъмъ похожій на отца своего, съ большою образованностію, только не свътскою, съ плохимъ здоровьемъ, лицомъ печальнымъ и нравомъ угрюмымъ. Онъ плънился дъвочкою живою,

избалованною, почти бъщенною, и Сперанскій, для коего такое родство было тогда находкой и который, какъ увъряли, имълъ особливыя причины сившить замужествомъ свояченицы, скоро этимъ даломъ поладилъ. Оно уже тъмъ ему было подезно, что избавляло его отъ издержекь на содержание маленькаго семейства его, тещи и дочери, которыя совевмъ переселились къ Злобину. Старикъ не воспротивился сему браку: сусты Истербургской жизни изгладили въ немъ слъды старовърства, въ коемъ опъ родился, какъ кажется, ослабили въ немъ самое православіе; къ тому же, и свойство съ Сперанскимъ, восходящимъ солнцемъ, должно было радовать такого рода человъка. Но едва прошло шесть мъсяцевъ, какъ молодые супруги, по совершенному несогласію въ нравахъ, увидёли невозможность дальнёйшаго сожитія. Желая временною разлукой ихъ примирить, ближніе ихъ выдумали госпожу Стивенсь съ дочерью и внукой, подъ предлогомъ какой-то болъзни, отправить къ Балдонскимъ водамъ (за границу тогда было не такъ легко). Они медлили возвращениемъ; нбо сынъ Злобина, не въ состояніи уже будучи скрывать злобы своей къ Сперанскому, ръшительно объявилъ, что оставить отчій домъ, что дъйствительно и сдъдаль онь, лишь только узналь, что онв въ позднее осеннее время предприняли обратный путь. Онъ бросиль службу п ускакаль въ Вольскъ управлять дёлами отца. Болёе года еще сохраняли надежду сблизить супруговъ, и присутствіе женскаго пола въ дом'в Злобина дълало его болье пристойнымъ, умножало его пріятности.

Въ это время брать мой сталь туда вздить. Отъ него узнавъ обо мив, женщины просили его привезти меня съ собою. Прошло ивсколько дней, и я расположился тамъ, какъ дома. Гувернантка, очень долго жившая въ знатномъ домв, имвла аристократическій тонъ, для меня весьма привлекательный; дочь ея, о воспитаніи коей она не имвла времени мпого заботиться, была другимъ образомъ привлекательна своею молодостію, не столь красивымъ, сколь пріятнымъ лицомъ и живостію, которую изобразить трудно. Около нихъ собирался маленькій кругъ, состоящій изъ Сперанскаго и самыхъ короткихъ его пріятелей. Народъ двловой, оберъ-секретари и секретари сенатскіе, откупщики, которые толковали только о барышахъ, и даже молодые офицеры, которые приходили попить и повсть, а поговорить умвли только о парадв и мундирныхъ формахъ, не могли быть очень пріятны симъ дамамъ и держались отъ нихъ поодаль.

Явное предпочтеніе, оказанное мит передъ сими людьми, сначала только польстило моему самолюбію. Братъ мой, будучи самъ еще молодъ, но гораздо болте меня опытенъ, первый замътилъ, что тутъ не одно простое предпочтеніе, а птито болте птилкое и пылкое. Находя,

что пришла уже для меня пора любви и надъясь, что воспитание ея предохранитъ меня отъ разврата, онъ видълъ въ этомъ самый счастливый къ тому случай. Что сказать мнѣ болье? Въ столь отдаленномъ времени мнѣ кажется говорю я не о себѣ, а совсѣмъ о другомъ человъкѣ, и потому не краснѣя могу признаться, что онъ былъ любимъ и что самъ былъ болѣе чѣмъ неравнодушенъ. Все это такъ мало скрывалось отъ постороннихъ глазъ, что я, право, не знаю, какъ это сходило намъ съ рукъ. Надъ нашимъ добрымъ согласіемъ, маленькими ссорами, потомъ примиреніями всѣ еще смѣялись и смотрѣли на то, какъ на ребячество.

Сперанскій также ничего не видёль туть серьознаго, не думаль ревновать и, напротивъ, былъ со мною чрезмърно любезенъ. Онъ былъ заваленъ діломъ и тогда уже довольно недоступенъ; посліднее извиняется первымъ. Для человъка, какъ говорится, въ ходу приглашені. ямъ не бываетъ конца, а удаление отъ свътскихъ забавъ придаетъ какую-то важность занятіямъ государственнаго человъка. Самое положение Сперанского заставляло его уединиться. Онъ имълъ все право почитать себя выше родовыхъ дворянъ безъ заслугъ; до равенства съ знатными еще онъ не дошель, а извъстность его, быстрые успъхи, высокое просвъщение вывели его изъ ряду другихъ гражданскихъ чиновниковъ, обыкновенными трудами по службъ пріобрътающихъ себъ чины и состояніе. Сначала имъль я право приходить къ нему во всякое время, но не употребляль его во зло. Онъ даже любиль иногда слогка пошутить, потомъ переходилъ къ предметамъ довольно важнымъ, мнъ (долженъ признаться) тогда мало понятнымъ. Не смотря на всю его сиисходительность, я чувствоваль при немъ какой-то страхъ: все въ немъ меня дивило, ничто не увлекало. Кажется, изъ молодыхъ людей, случаемъ ему насылаемыхъ, хотълъ онъ дълать своихъ Сеидовъ. Чистота правилъ вмъсть съ моимъ невъжествомъ сдълали попытку его со мною неудачною. Замътивъ сіе, онъ не вдругъ перемънился, а мало по-малу отдалиль меня отъ себя, сталь менве говорить, ръже принимать, а я сталь ръже являться къ нему.

Такъ было мъсяца три или четыре, въ продолжение коихъ не разъ случалось мнъ видъть его среди малаго числа избранныхъ имъ друзей или приверженцевъ. Ихъ было до пяти или до шести; они одни безпрепятственно могли посъщать его, и нъкоторые довольно замъчательны, чтобы объ нихъ эдъсь упомянуть.

Съ однимъ изъ нихъ \*\*\*\* читатель мой уже знакомъ. Возвратясь изъ Пензы, ему не совсъмъ пріятно было встрътить меня у Сперанскаго; появленіе его однакоже не имъло никакого вліянія на обращеніе со мною сего послъдняго. Другой, слишкомъ извъстный

Магницкій, всегда ругался дерзко падъ общимъ мивніемъ, дорожа единственно благосклонностію предержащихъ властей. Это одинъ изъ чудеснъйшихъ фономеновъ правственнаго міра. Какъ младенцы, которые выходять въ свъть безъ рукъ или безъ ногъ, такъ и овъ родился совсвиъ безъ стыда и безъ совъсти. Онъ крещенъ во имя архангела Михаила; но, кажется, выростая, онъ еще гораздо болье, чъмъ соимянный ему Сперанскій, предпочель покровительство побъжденнаго Архистратигомъ противника. Отъ сего безплотнаго получилъ воплощенный врагь рода человъческаго сладкоръчіе, даръ убъжденія, искусство принимать всв виды. Если върить аду, то нельзя сомнъваться, что онъ посланъ былъ изъ него, добы довершить совращение могущаго умомъ Сперанскаго, и въроятно сего другаго демона, не совсъмъ лишеннаго человъческихъ чувствъ, что-то похожее на раскаяніе заставило подъ конецъ жизни отъ него отдалиться. Въ дъйствіяхъ же, въ ръчахъ Магницкаго, все носило на себъ печать отверженія: какъ онъ не въровалъ добру, какъ онъ тъшился слабостями, глупостями людей, какъ онъ радовался ихъ порокамъ, какъ онъ восхищался ихъ преступленіями! Какъ часто онъ долженъ былъ прокливать судьбу свою, избравшую Россію ему отечествомъ, Россію не знавшую ни революцій, ни гоненій на въру, гдъ такъ мало средствъ соблазнять и терзать целыя народонаселенія, столь безплодную землю для террориста или инквизитора!

Онъ быль воспитанъ въ Московскомъ Университетскомъ Пансіонъ, писалъ изрядно Русскіе стихи и старъе двадцати лъть оставилъ Россію. Пробывъ года два или три за границей при миссіяхъ Вънской, а потомъ Парижской, возвратясь, онъ сталъ коверкать Русскій языкъ и никогда уже не могь отвыкнуть отъ дурнаго выговора, къ которому себя насильно пріучиль. Когда я началь знать его, онъ быль франть, нахальный безбожникь и выдаваль себя за дуэлиста; но быль въжливъ, блистателенъ, отмънно пріятенъ и изо всего этого общества мить болье встать полюбился. Много еще можно говорить объ немъ, но я берегу его для продолженія сихъ Записокъ, когда миъ придется разсказывать последнія деянія сего апостола зла.—Лубяновскій былъ чинный, осторожный, любостяжательный Магипцкій, не имъль ни его хамелеонизма, ни его смълаго полета, никогда такъ высоко, какъ онъ, не подымался, никогда такъ низко не упадалъ. Онъ всъхъ ръже бывалъ у Сперанскаго, но былъ не менъе въ тъсныхъ съ нимъ связяхъ; объ немъ также еще рачь впереди. Маленькій, чванный, тщедушный сиделець изъ Нюрнбергской лавки, Цейерь, быль также действительнымъ, хотя довольно безгласнымъ, членомъ сего общества; это, какъ говорять Французы, быль бъдный чорть, добрый чорть. Онь славился

знаніемъ Французскаго языка, потому онъ сділался нуженъ Сперанскому, который взяль его почти мальчикомъ жить къ себів въ домъ; онъ оставался потомъ почти цілый вінть при немъ въ родів адъютанта, секретаря или собесівдника, и на хвостів орла паукъ сей взлетівль, наконець, до превосходительнаго званія. Другихъ еще (Жерве, Словцова) я не видівль: ихъ вітрно тогда не было въ Петербургів, и я только слышаль объ нихъ, какъ объ отсутствующихъ членахъ.

Въ кабинетъ Сперанскаго, въ его гостиной, въ его обществъ, въ это самое время зародилось совсёмъ новое сословіе, дотолё неизвёстное, которое, безпрестанно умножаясь, можно сказать, какъ съткой поврываеть нынь всю Россію, -- сословіе бюрократовь. Всв высшія президентовъ и вице-президентовъ колегій, губернаторовъ, оберъ-прокуроровъ береглись для дворянъ, въ военной или гражданской службъ или и при дворъ показывающихъ способности и знанія: не законъ или правило какое, а обычай, какой-то предразсудовъ ръдко подпускаль къ нимъ людей другихъ состояній, для коихъ мъста совътниковъ въ губерніяхъ, оберъ-секретарей или и членовъ колегій, были мътою, достижениемъ коей удовлетворялось честолюбие ихъ послъ долговременной службы. Однакоже между ними тв, которые одарены были умомъ государственнымъ, имъли всъ средства его выказывать и скоро были отличаемы отъ другихъ, которые были только нужными, просто-деловыми людьми. Для первыхъ всюду была открыта дорога, на ихъ возвышение смотръло дворянство безъ зависти, охотно подчинялось имъ, и они сами, дорожа пріобрътенными правами, дълались новыми и отъ того еще болъе усердными членами благороднаго сословія. Въ последнихъ ограниченность ихъ горизонта удерживала стремленіе къ почестямь; но необходимое для безостановочнаго теченія дёль, полезное ихъ трудолюбіе должаю же было чёмъ-вибудь вознаграждаться? Изъ дневнаго пропитанія своего что могли отделять они для успокоенія своей старости? Беззаконныя, обычаемъ если не освящаемыя, то извиняемыя средства, оставались единственнымъ ихъ утъшеніемъ. За то отъ мірскихъ крупицъ какъ смиренно собпрали они свое малое благосостояніе! Повторяя, что всякое даяніе благо, они дъйствительно довольствовались немногимъ. Тамъ, гдъ не было адвокатовъ, судьи и секретари должны были нъкоторымъ образомъ заступать ихъ мъсто, и тайное чувство справедливости не допускало помъщиковъ роптать противъ такого рода поборовъ, обыкновенно весьма умъренныхъ. Они никакъ не думали спъсивиться, съ просителями были ласковы, въжливы, дары ихъ принимали съ благодарностію; не дълая изъ нихъ никакого употребленія, они сохраняли ихъ до окончанія процесса и въ случав его потери возвращали ихъ проигравшему. Къ

нимъ приступали смъло, и они дъйствовали довольно откровенно \*). Ихъ образъ жизни, предметы ихъ разговоровъ, странность нарядовъ ихъ женъ и дочерей, всегда запоздалыхъ въ модъ, отдъляли ихъ даже въ провинціи отъ другихъ обществъ, приближая ихъ однакоже болье къ купеческому. Ихъ все-таки клеймили названіемъ подъячихъ, прежде ненавистнымъ, тогда унизительнымъ. Это было не совсъмъ несправедливо, ибо въ нихъ можно было видътъ потомковъ или преемпиковъ тъхъ безсовъстныхъ, безчеловъчныхъ, пенасытныхъ вампировъ, коихъ Капнистъ такъ върно изобразилъ въ комедіи своей Ябедю, конечно болье по воспоминаніямъ, чъмъ по примърамъ, которые имълъ передъ глазами. Въкъ Екатерины преобразилъ ихъ въ піявокъ, высасывающихъ лишнюю кровь, и тъмъ составилось второе покольніе сего сословія.

Нельзя винить Сперанскаго въ умыслъ, умноживъ ихъ силу, дать имъ болью средствъ воровать; его намъренія конечно были чище, возвышенные. Какъ всь честолюбивые люди, любиль онъ власть болые чъмъ деньги, и состояніе, совстмъ не огромное, которое оставиль онъ дочери, имъло (нътъ въ томъ сомнънія) источникомъ разсчетливость его и испрашиваемыя большія пособія у царей. Въ клевреть его, \*\*\*, говорила еще дворянская кровь и торжествовали старинныя дворянскія правила: въ мэдоимствъ не только уличаемъ, ни даже подозръваемъ онъ никогда не былъ. Они оба, можетъ быть, какъ и я, смотръли на сін безпорядки, какъ на слъдствіе несчастной необходимости и извиняли ихъ уже върно гораздо болье чъмъ я. Желая облагородить гражданскую службу, Сперанскій думаль сделать сіе посредствомъ просвъщенія. По нуждь въ добромь согласіи съ закоренълыми въ лихоимствъ умными людьми, Голиковымъ, Познякомъ и другими, онъ въ тоже время хотълъ въ иныхъ правидахъ воспитывать новое покольніе чиновниковъ, которое мысленно составляль онъ изъ людей неизвъстнаго происхожденія. Но на нихъ дъйствовать могъ онъ не самъ, а чрезъ пріятелей своихъ, подчиненныхъ и сотрудниковъ, Магницкаго, Лубяновскаго, потомъ Кавелина и другихъ приверженцевъ, кои вивсть съ Европейскимъ образованіемъ пропов'ядывали и Европейскую безиравственность.

Канцеляріи министерствъ должны были сдёлаться нормами и разсадниками для присутственныхъ мёстъ въ губерніяхъ. И дёйствительно, молодые люди, преимущественно воспитанники духовныхъ академій

<sup>\*)</sup> Все это знаю я ни по преданіямъ, ни по опыту, ибо пикогда пикому пичего пе давалъ, и ни отъ кого ничего не получалъ. Не пужно было большаго любопытства, чтобы впикнуть въ сіи тайны, встить открытыя.

или студенты единственнаго Московскаго Университета, принесли въ нихъ сначала всё мечты юности о благѣ, объ общей пользѣ. Жестокія строгости военной службы при Павлѣ заставили недорослей изъ дворянъ искать спасенія въ штатской, а запрещеніе вступать въ нее еще болѣе ихъ къ тому возбудило; но по прежнимъ предразсудкамъ всѣ почти кинулись въ Иностранную Колегію; тутъ вдругъ, при учрежденіи министерствъ, явилась мода въ нихъ изъ нея переходить. Казалось, все способствовало возвышенію въ мнѣніи свѣта презираемаго дотолѣ званія канцелярскихъ чиновниковъ, особенно же приличное содержаніе, которое дано было бѣднымъ, малочиновнымъ людямъ и которое давало имъ средства чисто одѣваться и въ свободное время дозволительныя, не разорительныя, не грубыя удовольствія.

Такимъ образомъ для нашего сословія начался третій періодъ. Нъсколько льтъ все шло какъ нельзя лучше, и тъ, которые въруютъ въ усовершенствование рода человъческого, должны были на то смотръть съ удовольствіемъ. Столь прекрасныя начала стали мало по малу измъняться; духомъ нечестія, коимъ исполнены были преобразователи, заразилось зрёющее въ дёлахъ юношество; сохранявшіе прежніе предразсудки, по большей части изъ дворянъ, были тщательно устраняемы отъ должностей и принуждены были удаляться. Когда въ 1807 году курсъ на звонкую монету сталъ вдругъ упадать, и служащіе начали получать только четвертую долю противъ прежняго, тогда бъдность сдълалась вновь предлогомъ и извиненіемъ ихъ жадности. Либерализмъ и невъріе развратили ихъ умы и сердца, и цитаты изъ Священнаго Писанія, коими прежніе подъячіе любили приправлять свои разговоры, замънились въ устахъ ихъ изреченіями философовъ восьмнадцатаго въка и революціонныхъ ораторовъ. Съ распространеніемъ просвъщенія, съ умноженіемъ роскоши, усовершенствовалось и искусство неправеднымъ образомъ добывать деньги; далъе нынъшняго оно, кажется, идти не можетъ.

Записавшись, я нарушаю порядокъ, принятый мною для повъствованія и нечувствительно перехожу въ настоящее время. Для избъжанія сего, довольствуюсь изображеніемъ бюрократическаго типа, какимъ я зналъ его лѣтъ двадцать тому назадъ. Бюрократъ, коль скоро получитъ мѣсто сколько нибудь видное, думаетъ быть министромъ. Онъ дѣлается гордъ, въ обращеніи холоденъ и въ тоже время словоохотливъ, но только съ тѣми, которые въ молчаніи по цѣлымъ часамъ готовы его слушать. Онъ одѣтъ щегольски, имѣетъ хорошаго повара, жену-модницу и фортепіано въ гостиной; живетъ же не очень открыто, принимая только тѣхъ, кто въ немъ имѣетъ нужду или въ комъ онъ имѣетъ нужду. Онъ знаетъ иностранные языки и имѣеть столько на-

читанности, чтобы съ видомъ ученымъ разсуждать о предметахъ, которые менве всего его занимають; о двлахь службы въ обществв говорить мало: на то есть кабинеть и департаменть. Государственная польза, польза человъчества никогда не приходили ему въ голову; опъ не унизитъ себя даже упоминать объ нихъ и въ ихъ ревнителяхъ видитъ ребяческое слабоуміе. Кромъ страсти властвовать и наживаться, онъ не имъетъ ни слабостей, ни пороковъ, но любить и поощряеть ихъ въ другихъ, ибо уважать ему несносно, презирать усладительно. Какъ бы ни мало было занимаемое имъ мъсто, опъ заставдлеть просителей дожидаться въ передней, обходится съ ними свысока, и даже беретъ взятки, какъ будто собираетъ дань съ побъжденныхъ. Сотраданія онъ никогда не зналъ, ничего священнаго въ мірт для него не было: это былъ просвъщенный и для большой дороги не довольно смълый грабитель \*). Я представилъ здъсь одинъ образецъ совершенства бюрократическаго; не вст могуть съ нимъ равняться, но болте или менъе къ нему приближаются.

Судьба ко мнъ жестокая и вмъстъ милосердая, во дни самой первой молодости, ввергнула меня въ сію пучину, и потомъ всю жизнь мою, какъ Аретузу, провела чистою струей сквозь океанъ низкихъ пороковъ, съ тъмъ, чтобы къ истоку дней моихъ сберечь мнъ смъ-шанныя съ горестными, сладчайшія воспоминанія.

Вниманіе ко мнъ Сперанскаго, нъжное расположеніе его свояченицы брату моему подало мысль, что подъ его руководствомъ и начальствомъ откроется для меня самое блестящее поприще. Едва ли не самъ онъ это предложилъ; я хорошенько не помию, такъ это все ладилось, клеилось само собою. Министерство Внутреннихъ Дёлъ, коего Сперанскій быль настоящій создатель, тогда только-что начало образоваться. Оно состояло первоначально изъ одного департамента, раздъленнаго на три экспедиціи: государственнаго хозяйства (что нынъ хозяйственный департаменть), государственнаго благоустройства (въ послъдствіи департаментъ полиціи исполнительной) и медицинскую. Управляющимъ первою изъ нихъ назначенъ былъ тайный совътникъ Габлиць, послъдней баронъ Кампенгаузенъ, а вторую взялъ самъ Сперанскій. Въ мои лъта, съ малымъ моимъ смысломъ и знаніемъ, какое мъсто можно мнъ было дать, если не писца? Годъ-два переписывая бумаги, неужели я не довольно бы могъ познакомиться съ дълами, чтобы самому не въ состояніи быть заняться редакціей? Я уже сказаль, что съ величайшимъ смиреніемъ готовъ быль жертвовать покоемъ и самолюбіемъ, въ надеждъ далеко подвинуться на избранномъ

<sup>\*)</sup> Въ этомъ портретъ пусть кому угодно будетъ узнать Дубяновскаго.

для меня пути; но лучшія намівренія мон остались тщетны. При второй экспедиціи положено было учредить статистическое отділеніе, составивь его, подъ управленіемь ученаго Вирста, изъ десяти образованных молодых людей, въ число коих должень быль и я попасть. Вірно, тогда въ Петербургів и едва ли въ ціблой Россіи было десять человіть, которые знали что такое статистика, которые слыхали объ этой науків, и къ числу ихъ уже, конечно, я не принадлежаль. Когда мніз сказали о томъ, я со всею самонадівніностію невізмества подумаль: Что за нужда! Увижу, такъ и узнаю.

Тутъ представилось одно обстоятельство, повидимому, весьма благопріятное для моей службы, но которое въ последствіи чрезвычайно ей повредило. Не было еще тогда постановленія, чтобы чинъ, получаемый при отставке, снимался при поступленіи вновь на службу. Кто-то посоветоваль намь, при переходе изъ Иностранной Колегіи въ департаменть внутреннихъ дель, симъ воспользоваться, и въ Генваре 1803 года при увольненіи произведенъ я колежскимъ ассесоромъ. Я очень обрадовался случаю, какъ говорилось, даромъ схватить чинъ, и какой же чинъ? Штабъ-офицерскій, высокоблагородный, который равняль меня съ братьями, семь и восемь лётъ меня старе! Родные мои также обрадовались но не отецъ, который, съ обыкновеннымъ своимъ благоразуміемъ во всёхъ делахъ, симъ огорчился и бранилъ насъ за то. И действительно, возвышеніе безъ заслугъ (какъ опытъ то жестоко мнё доказалъ) обращается въ постоянное препятствіе къ полученію мёстъ и можетъ только быть полезно богатымъ и знатнымъ людямъ.

Что потомъ со мной случилось, того уже върно никогда ни съ къмъ ни бывало: мистификація, которая болье двухъ льтъ продолжалась. Мню объявиль Сперанскій, что я могу почитать себя причисленнымъ къ департаменту, что онъ далъ о томъ приказаніе, но что ходить въ него мню ньтъ никакой надобности; ибо ближе шести мюсяцевъ статистическое отделеніе образоваться не можетъ. Не знаю, хотьтъ ли онъ меня обманывать, или пренебрегалъ формами, или по множеству важныхъ дълъ забылъ о томъ, какъ бы то ни было, я ему поврилъ и два года былъ въ отставкъ, когда всъ и я самъ себя считалъ въ службъ. Что всего страннъе, я льтомъ началъ ходить въ экспедицію, кое-чъмъ занимался тамъ, какъ увидятъ далъе, и никто не сыскался, кто бы предупредилъ меня, что я дурачусь.

Въ увъренности, что онъ устроилъ будущую судьбу мою, брать мой полагалъ, что ему ничего не остается болъе дълать, какъ возвратиться въ Пензу. Онъ нанялъ мнъ квартирку, приказалъ купить на толкучемъ рынкъ и поставить въ ней не весьма дорогую, не весьма прочную и не весьма красивую мебель, оставилъ мнъ небольшое ко-

личество деногъ, небольшой запасъ дровъ и не безъ грусти разстался со мною около половины Февраля.

## III.

Съ самаго основанія своего, Петербургъ, главное звъно пристегнувшее Россію къ Европъ, представлялъ Вавилонское столпотвореніе, являль въ себъ ужасное смъшение языковъ, обычаевъ и нарядовъ. Но могущество парода, коего послушнымъ усиліямъ быль онъ обязанъ своимъ вынужденнымъ, почти противуестественнымъ существованіемъ, болье всего въ немъ выказывалось: Русскій духъ не переставалъ въ немъ преобладать. Въ наружной архитектуръ домовъ своихъ, какъ и во внутреннемъ ихъ украшеніи, богатые и знатные люди старались подражать отелямъ Сенъ-Жерменского предмъстія; но все это было гораздо въ большемъ размъръ, какъ сама Россія. Заморскія вина подавались за столомъ, но въ небольшемъ еще воличествъ и для отборныхъ дишь гостей, а наливки, медъ и квасъ обременяли еще сіи столы. Французскія блюда почитались какъ бы необходимымъ церемоніаломъ званыхъ объдовъ, а Русскія кушанья, пироги, студени, ботвиньи, оставались привычною, любимою пищей. По примъру Москвы, въ извъстные храмовые праздники, лучшее общество не гнушалось еще, въ длинныхъ рядахъ экипажей, являться на такъ-называемыхъ гуляньяхъ; оживляемое какимъ-то сочувствіемъ, оно съ чрезвычайнымъ удовольствіемъ смотръло на народныя увеселенія. Въ образъ жизни самихъ царедворцевъ и вельможъ, а тъмъ паче чиновниковъ и купечества, даже въ Петербургъ, все еще отзывалось Русскою стариной. При Петръ Великомъ Европа начала учить насъ, при Аннъ Ивановнъ она насъ мучила; но царствование Александра есть эпоха совершеннаго нашего ей покоренія. Двадцатипятнітнія постоянныя его старанія, если не во всей Россіи, то по крайней мъръ въ Петербургъ, загнали чувство народности въ послъдній, самый низшій классъ.

Я не хвалю и не порицаю, а только разсказываю. Начало ръшительнаго перехода отъ прежней Русской жизни къ европеанизму было для меня чрезвычайно полезно. Всъ еще гнушались площадною, уличною, трактирною жизнію; особенно молодымъ людямъ благородно рожденнымъ и воспитаннымъ она ставилась въ преступленіе. Объдать за свои деньги въ рестораціяхъ едва ли не почиталось развратомъ; а объдать даромъ у дядюшекъ, у тетушекъ, даже у пріятелей родительскихъ, или ихъ коротко - знакомыхъ, было обязанностію \*). Съ

<sup>\*)</sup> Я увърепъ, что между Русскими, въ Петербургъ живущими, и теперь не менъе хавбосольства чъмъ прежде; но тогда хотъли только кормить и сама быть сыты: ни большихъ прихотей у хозяевъ, ни взыскательности у гостей не было. Теперь же вседневный открытый дли всъхъ знакомыхъ столъ пе въ состоянии имъть первые бочаги.

другой стороны, для приличія, дотоль необходимо было имьть экипажь; даже на прівзжающихь въ дрожкахь смотрыли не такъ-то привытливо, и тоть, который на чердакь своемь не имьль иногда чашки чаю, часто разъвзжаль въ кареть. При Александрь вдругь пышеходство вошло въ моду: самь Царь подаваль тому примърь. Всв стали гоняться за какою-то простотой, ордена и звызды спрятались, и штатскіе мундиры можно было встрытить только во дворць. Нельзя себъ представить, какое было ребячество въ этомь цивизмь, въ этомъ мнимомъ Аглинскомъ свободолюбіи. Но для меня, сказаль я, все это вмьсть было весьма выгодно. Я могь безъ угрызенія совъсти ходить пышкомъ объдать къ знакомымъ, а какъ таковыхъ домовъ набралось у меня болье десяти, то посьщая каждый изъ нихъ недыли въ двь не болье одного раза, ни въ которомъ нельзя было почитать меня нахльбникомъ; такимъ образомъ сберегались и тощій мой карманъ, и только-что прозябающая моя репутація.

На моемъ мѣстѣ всякій другой могъ бы почитать себя счастливымъ: самая первая молодость, цвѣтущее здоровье, совершевная независимость и удовлетвореніе всѣхъ первыхъ потребностей жизни! Въ семнадцать лѣтъ чего же болѣе для наслажденій? Я уже сознался въ грѣхѣ своемъ, меня мучило самолюбіе; но сколько припомню, ничто не должно было его тревожить. Со мной обходились, можетъ-быть, лучше, чѣмъ я того заслуживалъ; меня отличали отъ десятковъ молодыхъ людей, подобно мнѣ, ничѣмъ не замѣчательныхъ. Многіе находили, что я пригожъ и что неловкость въ манерахъ замѣняется во мнѣ смѣтливостію и живостію ума, пристойностію и занимательностію разговоровъ. Я повторяю чужое, а не свое; самъ же каюсь въ глупости и неблагодарности своей: я брезгалъ обществомъ и почтенными домами, въ кои былъ вхожъ, потому что они не принадлежали къ самому выстему кругу.

Во время перваго пребыванія моего въ Петербургѣ ввелъ я читателя въ два дома: въ полуаристократическій Голандскій Демидова и Французскій, нѣсколько обрусѣвшій, Лабата. Въ обоихъ ту зиму давались балы и собиралось почти одно и тоже общество; разница была въ томъ, что въ первомъ изъ нихъ болѣе сіяло звѣздъ и чаще повторялось слово превосходительство, а въ послѣднемъ изобиловали маркизы, виконты и шевалье, все старые эмигранты, которые однакоже баламъ предпочитали обѣды.

Между ними были большіе чудаки: напримъръ, одинъ Ліонскій каноникъ, графъ Монфоконъ, одной изъ самыхъ знатныхъ фамилій во Франціи, который никогда не говорилъ о религіи, всякій день бывалъ въ театръ, былъ весьма безграмотенъ, но въ литературныхъ спорахъ

иногда доходилъ до изступленія, когда не хотъли согласиться съ его мифиіемъ, особливо когда трагика Кребильона не хотъли признавать первымъ писателемъ въ міръ. Другой, ивкто шевалье де-Ламоттъ былъ ростомъ очень малъ, щедушенъ, чрезвычайно косъ, лицо имълъ самое отвратительное и на довольно большомъ пространствъ жестоко поражалъ всякое чувствительное обоняніе, а между тъмъ увърялъ, что ко вступленію въ отборный нолкъ, въ которомъ до революціи служилъ онъ капитаномъ, первыми условіями были молодечество и красота. Какъ духовное, такъ и свътское лицо, какъ священникъ, такъ и кавалеръ, оба они торговали тогда винами, выписываемыми изъ Бордо.

Молодыхъ эмигрантовъ, служившихъ тогда у насъ въ гвардіп, съ которыми я тутъ познакомплся, можно было почитать цвѣтомъ Франціи. Сін школьники несчастія были скромны, вѣжливы, приличны, хорошо учились и во всѣхъ сужденіяхъ, исключая о революціи своей, были или основательны, или остроумны. Въ нихъ было нѣчто дѣвственно-религіозно-мужественное; видно было, что они хотѣли осуществить собою тотъ идеалъ совершенства древнихъ рыцарей, который представляли романы, но который исторія такъ жестоко заставляеть исчезать. Тутъ были: Сенъ-При, славный послѣ Русскій генералъ, который въ нашихъ рядахъ палъ при Реймсѣ; Брогліо, также убитый въ войнѣ нашей съ Французами; Дамасъ, бывшій при Карлѣ Х министромъ иностранныхъ дѣлъ; Лагардъ, при немъ же посланникомъ въ Гишпаніи. Еще были другіе, между коими одинъ только Растиньякъ былъ вѣтренъ, болтливъ и заносчивъ.

Старые грѣшники, съ поношенными ленточками и поломанными крестиками Св. Лудовика, были смѣшны, слѣдственно забавны; молодые люди были достойны уваженія, любезны и привлекательны. Одни меня тѣшили, и я ихъ за то любилъ; другіе казались мнъ неподражаемымъ примъромъ, и я ихъ сердечно уважалъ. Все это рождало во мнѣ пристрастіе, которое прежде имѣлъ я ко всему Французскому. Въ это же время началъ я упитываться злостію противъ Бонапарта, офицеришка, который не дерзалъ еще тогда возсѣсть на престолѣ великаго Лудовика Четыренадесятаго, но уже шель къ нему большими шагами.

О другихъ домахъ, съ коими въ это время я случайно познакомился, не стоитъ много говорить, не потому чтобъ я дозволялъ себъ нынъ пренебрегать ихъ хозяевами, но отъ того, что они не имъли никакого вліянія ни на службу мою, ни на образъ моихъ мыслей. Одинъ только требуетъ исключенія. Въ предшествовавшее льто, проведенное мною въ Москвъ, Феодоръ Александровичъ Голубцовъ былъ въ Пензъ, для покупки большаго имънія, Пыркина. Тамъ познакомился онъ съ моимъ отцомъ, то-есть полюбилъ его и сталъ уважать, то-есть онъ

самъ былъ умный и почтенный человъкъ. Онъ съ меньшимъ братомъ Иваномъ Александровичемъ были родные племянники графа Васильева, подъ начальствомъ и руководствомъ коего они начали службу при князъ Вяземскомъ: канцелярія генераль-прокурора сего была разсадникомъ полезныхъ для государства людей. Оба они были тайными совътниками и управляли экспедиціями казначейства, какъ въ Сентябръ 1802 года меньшей умеръ, а старшій, по случаю назначенія графа Васильева министромъ финансовъ, сдъланъ государственнымъ казначеомъ на его мъсто, но подъ его же начальствомъ. Немпогосложность тогдашней финансовой науки дълала изъ него самаго искуснаго человъка по сей части, и общее миъніе предназначало его преемникомъ дяди, какъ сіе въ послъдствіи и случилось.

Отъ отца имълъ я къ нему письмо, которое непремънно долженъ быль ему отдать, чего мит не весьма хотвлось. У него все было поминистерски; передняя, гдё дожидались, чиновники, которые ходили докладывать о приходящихъ: все это меня нъсколько смущало. Но когда вышель хилый, желтенькій, опрятненькій этоть человъкъ, привътствовалъ меня добродушною улыбкой и обощелся такъ ласково, какъ никто изъ должностныхъ въ Петербургъ людей, то, кажется, я согласился бы и часто его навъщать. Къ несчастію, я ему очень полюбился; онъ нашелъ меня столь образованнымъ, что служба въ подвъдомственной ему части казалась ему для меня неприличною; и когда узналъ, что я попалъ подъ крилъ генія-Сперанскаго, то поздравилъ меня съ тъмъ и хотълъ его просить за меня, какъ за роднаго. Онъ быль полуженать; впоследствій сама церковь, но тогда одно только время освящало давнишній союзъ его съ какой-то Меланіей Ивановной. И потому онъ у себя не охотно принималь, исключая самыхъ короткихъ, и едва ли случилось мив три раза въ жизни у него объдать. Чтобы меня чаще видъть (сказаль онъ мнъ), желаль бы онъ познакомить меня съ овдовъвилею своею невъсткой, но она тогда была въ самомъ глубовомъ трауръ.

Сіе сдѣлалось безъ него. Спустя нѣсколько времени, къ неутѣшной вдовѣ Голубцовой изъ Пензенской деревни пріѣхали родители ея, Огаревы, поседились у нея и сдѣлались хозяевами ея дома. О Богданѣ Ильичѣ упомянулъ уже я въ самомъ началѣ сихъ Записокъ. Какъ задушевный другъ моего отца, потребовалъ онъ меня къ себѣ и объявилъ, что если у нихъ я буду иначе какъ у себя дома, то онъ будетъ на меня жаловаться. Когда вспомнишь старину и начнешь объ ней безпристрастно судить, то, право, только о потерѣ эдакихъ людей въ ней пожалѣешь.

Съ Марьей Богдановной Голубцовой жилъ единственный братъ ея, Платонъ Богдановичъ Огаревъ, человъкъ чрезвычайно добродуш-

ный. Воть все что могу объ немъ сказать. Къ сожально, отець его оставиль ему только большое состояніе; кажется, онъ могь бы дать ему и много ума. Какъ родительское наслъдство, предложиль онъ миб свою дружбу, и хотя онъ былъ меня гораздо старве, я охотно приняль ее, умъя цвинть качества сердца. Въ слъдующее льто, когда всъ родные его увхали въ деревню, воспользовался я другимъ его предложеніемъ, жить у него на квартиръ, и долженъ сознаться, что не одна пріязнь къ нему, но и нужда заставила меня на сіе согласиться.

Пріязненное расположеніе ко миз сестры его, когда прошло время первой супружеской горести, мит показалось еще сильите и итживе. Какъ чувствъ ея не могъ я раздблять, то мив пришлось притворяться, что я ихъ не понимаю, и до сихъ поръдивлюсь, какъ могла она мив сіе простить. Это объясняется необыкновенною ся добротою; миновавъ любовь, она даже послъ не отказывала мит въ дружбъ. Она была тогда лътъ тридцати, чрезвычайно смугла, нехороша собою, отмънно слаба умомъ и сердцемъ и часто влюблялась. А какъ, по правиламъ строгаго целомудрія, въ конхъ она была воспитана, она искала болве мужа чемъ любовника, то могла сделать весьма худой выборъ, понасть за мальчика или за какого-нибудь сорванца. Она довольно счастливо сіе избъжала, хотя второе супружество ея и нельзя назвать совершенно выгоднымъ. Нъсколько лътъ спустя, она вышла за Поляка Сосновскаго, весьма хорошей и извъстной фамили, не столь молодаго, сколь моложаваго красавчика, который весьма долго, искусно и удачно спасаль лицо свое оть дъйствій всесокрушающаго времени. Послъ полумертвой княгини Шуйской, у которой въ Кіевъ, во время малольтства моего, видьть я его наемнымь ласкателемь, соединеніе съ Марьей Богдановной должно было ему казаться весьма пріятнымъ.

Фамилія Голубцовыхь, по близкому родству съграфомъ Васпльевымъ, женатымъ на княжнѣ Урусовой, родственницѣ княгини Вяземской, вдовы генералъ-прокурора, была въ свойствѣ и съ сею послѣднею. Въ домѣ этой княгини, которая одну дочь выдала за Неаполитанскаго посланника дюка-де-Серра-Капріола, а другую за Датскаго Розенкранца, собирался весь дипломатическій корпусъ, слѣдственно и высшій кругъ Петербурга. И потому-то отблески его часто мелькали и у Марын Богдановны, и еслибъ она умѣла быть столь же любезна какъ и добра, то гостиную свою сдѣлала бы одною изъ самыхъ пріятныхъ въ столицѣ \*).

<sup>\*)</sup> У госпожи Сосновской (прежде Голубцовой) быль оть перваго мужа сынь Платонь, женатый на графинъ Толстой, ввучкъ княгини Вяземской, который умерь, будучи довольно молодъ и оставивъ нъсколько сыновей. Дочь ея, Катерина Ивановна, была лю-

Въ большой связи съ Голубцовыми былъ сенаторъ Петръ Ивановичь Новосильцовъ, также старинный другъ моего отца, о которомъ также упомянуль я въ началь сихъ Записокъ и въ которому также я долженъ былъ явиться. Сначала меня пугала жена его, Катерина Александровна; ничего страшиве ея взгляда и голоса, ничего добрве ея сердца. Когда первый страхъ во мив прошель, я сдълался у нея въ домъ какъ свой. Съ старшимъ сыномъ ихъ, моимъ ровесникомъ, я очень сошелся, чтобы не сказать подружился; и, право, знаю отъ чего, развъ потому, что его никто терпъть не могъ, что онъ самъ, кажется, никого не любилъ, а мив одному оказывалъ ласку и пріязнь. Онъ былъ наружности непривлекательной, имъль желтокрасныя щеки, всегда недовольный видъ и весьма спъсиво вздернутый къ верху крючкомъ не носъ, а подбородокъ. Надобно полагать, что замъченное имъ всеобщее недоброжелательство дало такое странное расположение его лицу, выражающему всегдашнюю готовность отразить насмёшку или грубость. Нашли, что онъ похожъ на продаваемыхъ тогда деревянныхъ раскрашенныхъ мужичковъ для щелканія оръховъ, и прозвание касноазета сохранилъ онъ до смерти и даже послъ. Гораздо позже отдалился я отъ него, когда узналъ, что правида и поступки его не красивъе его фигуры. Единственный брать госпожи Новосильцовой, Ардаліонъ Александровичъ Торсуковъ, былъ оберъ-гофмейстеромъ при дворъ и женатъ на племянницъ и наслъдницъ знаменитой при Екатеринъ Марьи Савишны Перекусихиной. Онъ быль въ большой дружбъ съ сестрою, и ихъ два дома составляли почти одинъ; потому-то между всякой всячиной встръчался въ нихъ и народъ придворный, и люди хорошаго тона.

Одно семейство, которое встръчаль я вездъ, съ нъкоторыми членами коего быль знакомъ и о житъъ коего я такъ наслышался, какъ будто самъ бываль у нихъ въ домъ, было тогда весьма примъчательно. Теперь въ Петербургъ едва ли кто знаетъ, что такое были Арбеневы, а тогда, бывало, лишь назовешь Асафа Ивелича и Мареу Ивановну, знакомые и незнакомые люди всъхъ состояній, всякій знаетъ, о комъ идетъ ръчь. Сіи супруги прославились своими странностями, а смертію своею нъсколько времени оставили въ обществъ пустоту. Честный и добрый старикъ былъ служакой при Екатеринъ, когда ихъ было такъ мало, и отъ того долго командоваль при ней Измайловскимъ

бовію и радостію всёхъ родныхъ и знакомыхъ. Болёе десяти лётъ чувствоваль къ ней взаимную страсть Виртембергскій посланникъ принцъ Гогенлое - Кархбергъ. Нъмецкому князьку неприлично было вступить въ бракъ съ Русской дворянкой, и онъ могъ сіе исполнить тогда только, какъ королекъ его предварительно пожаловалъ ее графинею своего королевства.

нолкомъ; манеры его нъсколько отзывались фронтомъ и отъ того долж ны были казаться странными въ гостиныхъ. Примфчательно въ жизни Іоасафа Іевлевича и то, что опъ-изъ малаго числа людей, кои при Павлъ оставили службу съ честио и миромъ, съ непсией и мундиромъ; даже при отставкъ получиль онъ чинъ полнаго генерала и остался на жить въ Петербургъ. Въ Марев же Ивановив смъшнымъ казалось то, что, наперекоръ природъ, она хотъла оставаться молодою въ шестъдесятъ льтъ и для того все у себя красила и перекрашивала, и все это для того только, чтобы лучше понравиться мужу, съ которымъ они жили, какъ голубки. Ихъ домъ, собственный, на Малой Морской, быль единственное место, где самый выстій Петербургскій кругь встрівчался съ второстепеннымь и даже съ третьекласнымъ обществомъ. Въ извинение себъ знатные говорили, что вздять посмъяться, а ослибы сказали правду, то для того, чтобы повеселиться. Говорять, дъйствительно, радушіе было старинное, гостепріимство тогдашнее Московское. Всякій вечеръ что хозяева не на званомъ балъ, у нихъ самихъ незваный балъ: наъдетъ молодежь, домъ набьется биткомъ, все засмъется, все запляшетъ. Правда, говорятъ, зажгутся сальныя свъчи, для прохлады разнесется квасъ; уже ничего прихотливаго не спрашивай въ угощении; но за то веселие, самое живое веселіе, которое, право, лучше одной роскоши, замънившей его въ настоящее время. Однакоже, и съ такимъ житьемъ, когда принимаешь у себя весь городъ, небольшому состоянію трудно то выдержать и, кажется, Арбеневы не оставили много средствъ жить также весело своему семейству, которое съ тъхъ поръ удалилось въ провинцію. Какъ ни говори, но чтобъ умъть постоянно собирать у себя разнородныя общества, необходима въ хозяинъ или хозяйкъ особлявая приманчивость.

Въ домахъ, гдъ видълъ я сію странную и почтенную чету, у Лабатовыхъ, у тогдашней красавицы Воеводской, которая давала балы, вездъ играда она самую важную роль: ей принадлежало первое мъсто на канапе, рука хозяевъ къ столу и лучшіе куски за ужиномъ. Тотъ кругъ, гдъ на вечерахъ предсъдательствовала сія чета, былъ довольно обширенъ; къ нему принадлежалъ и домъ Танъевыхъ, о коемъ послъ буду говорить, и домъ Морелли-де-Розетти, отставнаго полковника, Французскаго музыканта, который принялъ Итальянское прозваніе, прибавивъ къ нему своевольно графскій титулъ, вышелъ при Потемкинъ въ чины и женился на достаточной вдовъ генерала Байкова, и еще многіе другіе. У меня иногда спрашивали, какъ умълъ я сдълать, чтобы не попасть къ Арбеневымъ, на что я отвъчалъ, что никогда и ни къ кому не любилъ напрашиваться.

Теперь нъсколько словъ о тогдашнихъ нарядахъ мужскихъ и женскихъ. Мода, которой престолъ въ Парижв и которая, повидимому, такъ своеправно властвуетъ надъ людьми, сама въ свою очередь слепо повинуется господствующему мненію въ отчизне своей, Франціи, и служить, такъ сказать, ему выраженіемъ. При Лудовикъ XIV, когда онъ Францію поставиль съ собой на ходули, необъятные парики покрывали головы, люди какъ бы росли на высокихъ каблукахъ, и огромные банты съ длинными, какъ полотенца изъ кружева, висящими концами, прикръплялись къ галстукамъ; женщины тонули въ обширныхъ вертюгаденахъ, съ тяжелыми накладками, съ фижмами и шлейфами; вездъ было преувеличение, все топорщилось, гигантствовало, фанфаронило. При Лудовикъ XV, когда забавы и амуры смънили славу, платья начали коротъть и суживаться, парики понижаться и наконецъ исчезать; ихъ замѣнили чопорные тупеи, головы осфились голубиными крылышками, ailes de pigeon. При несчастномъ Лудовикъ XVI, когда философизмъ и Американская война заставили мечтать о свободъ, Франція отъ свободной сосъдки своей Англіи перенесла къ себъ фраки, панталоны и круглыя шляпы; между женщинами появились шпенцеры. Вспыхнула революція, престолъ и церковь пошатнулись и рухнули, всъ прежнія власти ниспровергнуты, сама мода нъкоторое время потеряла свое могущество, ничего не умъла изобрътать, кромъ красныхъ колпаковъ и безинтанства, и терористы должны были въ одеждъ придерживаться старины, причесываться и пудриться. Но новые Бруты и Тимолеоны захотвли, наконецъ, возстановить у себя образцовую для нихъ древность: пудра брошена съ презръніемъ, головы завились а-ла-Титюсъ и а-ла-Каракала, и еслибы республика не скоро начала дохоуть въ рукахъ Бонапарте, то показались бы тоги, сандалін и латиклавы. Что касается до женщинь, то всв онв хотвля казаться древними статуями, съ пьедестала сошедшими: которая одълась Корнеліей, которая Аспазіей. Итакъ Французы одвваются, какъ думають; но зачёмъ же другимъ націямъ, особливо же нашей отдаленной Россіи, не понимая значенія ихъ карядовъ, безсмысленно подражать имъ, носить на себъ ихъ бредни и, такъ сказать, ихъ ливрею? Какъ бы то ни было, чо костюмы, копхъ память одно ваяніе сохранило на берегахъ Егейскаго моря и Тибра, возобновлены на Сенъ и переняты на Невъ. Еслибы не мундпры и не фраки, то на балы можно было бы тогда глядъть какъ на древніе барельефы и на Этрускія вазы. И право, было недурно: на молодыхъ женщинахъ и дъвицахъ все было такъ чисто, просто и свъжо; собранные въ видъ діадемы волосы такъ украшали ихъ молодое чело. Не страшась ужасовъ зимы \*),

<sup>\*)</sup> Многія сділались тогда жертвами несогласія климата съ одеждой. Между прочимъ прелестная княгиня Тюфякина погибла въ цвітт літь и красоты.

опъ были въ полупрозрачныхъ платьяхъ, кои плотно обхватывали гибкій станъ и върно обрисовывали прелестныя формы; по истинъ казалось, что легкокрылыя Психен порхають на паркетъ. Но каково же было пожилымъ и дороднымъ женщинамъ? Имъ не такъ выгодно было выказывать формы; ну что-жъ, и онъ также изъ Русскихъ Матренъ перешли въ Римскія матроны.

Носяв расхищенія гардемёбля, по увезеніи эмигрантами всёхъ легков'єсныхъ драгоцівностей, кажется, не оставалось во Франція ни одного камушка. Фортуны раздробились, сравнялись; новыя, кои война и торговля потомъ такъ быстро создали, не успіли еще составиться, и женщины, вмісто алмазовъ, принуждены были украшаться камиями и мозанками, ихъ мужьями и родственниками награбленными въ Италіи. Намъ и тутъ надобно было подражать. Бриліанты, коими наши дамы были такъ богаты, всіз попрятаны и предоставлены для ношенія царской фамиліи и купчихамъ. За неимовірную ціну стали доставать різные камии, оправлять золотомъ и вставлять въ браслеты и ожерелья. Это было гораздо античніве.

О мужскомъ платъв говорить много нечего. Съ твхъ поръ какъ я себя помию, умы портныхъ и франтовъ вертятся около ввиныхъ, несносныхъ, кургузыхъ и непристойныхъ фраковъ: то подымется, то опустится лифъ или воротникъ, рукава сдвлаются то уже, то шире, то длиннъе, то короче. Никакъ не могутъ дойти, чтобы чвиъ нибудь болъе живописнымъ замънить сей неблагообразный костюмъ.

Вообще мода не что иное какъ вкусъ, дурной или хорошій, который по временамъ мѣняется, какъ и все на свѣтѣ. Слѣдственно какъ о вкусахъ, такъ и о модахъ судить мудрено: невозможно съ математическою точностію опредѣлить, въ чемъ красота, въ чемъ безобразіе. Напримѣръ, я слышалъ прежде, что все то, гдѣ простота, правильность линій и округлостей, все что легко, не обременено лишними украшеніями—все это ближе къ природѣ, и въ этомъ только состоитъ изящество; я тоже думалъ и думаю нынѣ. Теперь же говорятъ, что сама природа пестра, прихотлива, вычурна, не знаетъ симетріи и иногда прекрасна въ самыхъ ужасахъ своихъ. И это правда, я не спорю и не соглащаюсь; но вѣроятно по привычкѣ все прежнее мнъ лучше нравится.

Въ области моды и вкуса, какъ угодно, находится и домашнее убранство или меблировка. И по этой части законы предписывалъ намъ Парижъ. Штофные обои въ позолоченыхъ рамахъ были изорваны, истреблены разъяренною его чернію, да и мирнымъ его мъщанамъ были противны, ибо напоминали имъ отели ненавистной для нихъ аристократіи. Когда они поразжились, повысились въ должностяхъ, то

захотъли жилища свои украсить богатою простотой, и для того, вмъсто позолоты, стали во всемъ употреблять врасное дерево съ бронзой, то-есть съ накладною латунью, что было довольно гадко; ткани же шелковыя и бумажныя заміншли сафыянами развыхъ цвітовъ и кринолиной, вытканною изъ лошадиной гривы. Прежде простоики покрывались огромными трюмо съ позолотой пругомъ, съ мраморными консолями снизу, а сверху съ хорошенькими картинками, представдяющими обыкновенно идилін, писанными рукою Буше или въ его родь. Они также свои зеркала стали обделывать въ красное дерево съ мъдвыми бляхами и вмъсто картинокъ вставлять надъ ними овальныя стекла, съ подложеннымъ кускомъ синей бумаги \*). Шелковыя занавъси также были изгнаны модою, а дълались изъ бълаго коленкора пли другой холщовой матеріи съ накладкою проръзнаго казимира, по большой части краснаго, съ такого же цвъта бахрамою и кистями. Эта мода вошла къ намъ въ концъ 1800 года и продолжалась до 1804 или 1805 годовъ. Павелъ ни къ кому не вздилъ и еслибъ увидъль, то конечно воспретиль бы ее, какъ якобинизмъ.

Консульское правленіе ръшптельно возстановило во Франціи общество и его пристойныя увеселенія: тогда родился и вкусъ, болье тонкій, менфе мфщанскій, п выказался въ убранствъ комнать. Все дълалось а л'антикъ (открытіе Помпен и Геркуланума чрезвычайно тому способствовало). Парижане мало заботились о Люнь и его мануфактурахъ, но правителю Франціи надобно было поощрить ихъ: и шелковыя ткани опять явились, но уже по прежнему не натягивались на ствнахъ, а щеголевато дранировались вокругъ нихъ и вокругъ колониъ, въ нныхъ мъстахъ ихъ замъняющихъ. Вездъ показались албатровыя вазы, съ изсъченными митодогическими изображеніями, курительницы и столики въ видъ треножниковъ, курульскія кресла, длинныя кушетки, гдъ руки оппрадись на орловъ, грифоновъ или сфинксовъ. Позолоченое или крашеное и дакированное дерево давно уже забыто, гадкая латунь тоже брошена; а красное дерево, вошедшее во всеобщее употребленіе, начало упрашаться вызолоченными бронзовыми фигурами, прекрасной отработки, лирами, головками: медузиными, льенными и даже бараньими. Все это пришло къ намъ не ранве 1805 года, и по моему, въ этомъ родъ ничего лучше придумать невозможно. Могли ли жители окрестностей Везувія вообразить себъ, что черезъ полторы тысячи льтъ изъ ихъ могилъ весь житейскій ихъ быть вдругъ перейдеть въ Гиперборейскія страны? Одно было въ этомъ несколько смеш-

Ихъ и попынъ можно найти въ старыхъ мебельныхъ давкахъ и въ нъкоторыхъ
 Русскихъ трактирахъ, куда ходитъ люди простаго званія.

но: всъ тъ вещи, кои у древнихъ были для обывновеннаго, домашняго употребленія, у Французовъ и у насъ служили однимъ украшеніемъ; напримъръ, вазы не сохраняли у насъ никакихъ жидкостей, треножники не курились, и лампы въ древнемъ вкусъ, съ своими длинными носиками, никогда не зажигались.

Теперь отъ внутренняго убранства перейдемъ къ наружному, тоесть къ архитектуръ. Въ ней также воскресъ вкусъ Римской и Греческой древности. Когда у Персидскаго посла въ 1815 году спросили, нравится ли ему Петербургъ? онъ отвъчалъ, что сей только-что вновь строящійся городъ будеть выкогда чудесень. Это скорые можно было сказать въ начале царствованія императора Александра, а еще скорве въ нынвшніе годы. Тогда въ одно время начинались конно-гвардейскій манежъ и всь, по разнымъ частямъ города разсьянныя, великольпныя гвардейскія казармы, и огромная биржевая зала, одытая въ колонны, съ пристанью и набережными вокругъ нея. и быстро подымался Казанскій соборъ съ своею рощей изъ колоннъ и уже примътно передражнивалъ перковь Св. Петра въ Римъ; обывательские же трехъ и четырехъ-этажные каменные домы на всехъ улицахъ росли ве по днямъ, а по часамъ. Въ тоже время чистили и дълале судоходною ръчку Пряжку, бока Мойки выкладывали камнемъ и перегибали черезъ нее чугунные мосты; по Невскому проспекту и на Васильевскомъ острову протягивали булевары и, наконецъ, отъ самой подошвы перестранвали заново старое, кирпичное, съ землянымъ валомъ, Адмиралтейство. Такъ какъ Госуларь единственнымъ, любимымъ своимъ лътнимъ мъстопребываніемъ избралъ небольшой Каменно-островскій дворець, то вдругь прервалось угрюмое молчаніе окрестьлежащихъ острововъ. Вездъ на нихъ застучали топоръ и молотъ, и засвиствла пила; болота ихъ осущились и поросли дачами. Можно себъ представить, какая строительная дъятельность была тогда во всемъ Петербургъ.

Четыре архитектора были тогда извъстны: двое Русскихъ, Захаровъ и Воронихинъ, Итальянецъ Гваренги и Французъ Томовъ. Первый изъ нихъ, по части зодчества, въ художественной нашей исторіи стоитъ пониже поэта въ архитектуръ. Баженова, и наровнъ съ Старовымъ и Кокориновымъ. Надобно было его искусство, чтобы растянутому фасаду Адмиралтейства дать тотъ красивый видъ, ту правильность и гармонію, которыми мы понынъ любуемся. Другой же, Воронихинъ, былъ холопъ графа Строганова, президента Академіи и мецената художествъ; а какъ въ старину баре, даже и знатные, отдавли мальчиковъ въ ученье, не справляясь съ ихъ склонностями, то, въроятно, и Воронихинъ, природой назначенный къ сапожному ремеслу,

ученіемъ попаль въ зодчіе. И онъ по рекомендаціи своего господина построиль Казанскій соборь, этотъ копіисть въ архитектурь, который ничего не могъ сділать, какъ самымъ сквернымъ почеркомъ переписать намъ Микель-Анджело. Старикъ Гваренги часто ходилъ пішкомъ, и всякъ зналь его, ибо онъ былъ замічателенъ по огромной синеватой луковиць, которую природа вмісто носа приклеила къ его лицу. Этотъ человівкъ соединяль все, и знаніе, и вкусъ, и его твореніями болье всего красится Петербургъ; къ сожалівню, въ это время, кажется, его ни на что не употребляли. Мусью Томонъ или Томасъ детомонъ, какъ онъ подписывался и печатался, быль человівкъ не безъ таланта, какъ то доказывается построенною имъ Биржею. Онъ также былъ извістенъ какъ обішеный роялисть и пламенный католикъ; земляки его, средняго состоянія, составлявшіе религіозно-легитимистскую партію, которая такъ безкорыстно стояла за тронъ и церковь, говорятъ, всі у него собирались.

Былъ еще одинъ Французъ, архитекторъ, конечно, гораздо выше другихъ товарищей своихъ въ искусствъ, которые съ тъхъ поръ къ намъ изъ Франціи пожаловали. Это Камероиъ, построившій Царскосельскую колоннаду, который тогда былъ живъ, здоровъ и находился въ Петербургъ. Непонятно, какъ, имъя въ своемъ распоряженія Гваренги и Камерона, можно было что-нибудь великое поручить Воронихину? Тутъ бы національность въ сторону: съ такими людьми народная слава скоръе теряетъ, чъмъ выигрываетъ.

Безо всякаго дъла, какъ настоящій фланёръ, часто посъщаль я публичныя работы, которыя мив какъ будто были приказаны. Какъ это занимало меня, дивило, восхищало! И возможно ли перемъниться такъ въ чувствахъ? Нынъ безъ сердечной горести, безъ глубокаго унышія не могу я видіть, какъ громоздятся у насъ дворцы и храмы. Всякій разъ, что взгляну я на нихъ, невольно вспомню, что крытый соломою Римъ покорилъ вселенную, а когда воздымались въ немъ Колизей, Нероновы бани и Адріановъ мавзолей, то начали появляться варвары и отхватывать отдаленныя его провинцій; вспомню, что среди развалинъ сего самаго Рима возникла папская власть, которая распространилась по всему христіанству, а когда соорудился Ватиканъ и храмъ апостола Петра сталъ возноситься на удивленіе всего просвъщеннаго христіанскаго міра, большая его половина оторвана отъ него Лютеромъ и Кальвиномъ; вспомию, что построение Аламбры незадолго предшествовало покоренію Гренады, и съ того времени, какъ поднялся Эскуріаль, начался постепенный упадокь Гишпанін; вспомню также, что Святая Софія, Пиподромъ и Влахернскій дворецъ созидались почти въ виду непріятельскихъ становъ. Наконецъ, спрошу у себя, на чью славу простояли въка Египетскія пирамиды, когда поперемънно онъ дълались добычею Камбиза, Александра Великаго, Юлія Кесаря, Омара, Наполеона, и ныпъ, подъ именемъ Мегемета - Али, неизвъстно кто владычествуеть надъ ними: Турки, Французы или Англичане? Нътъ, роскошь, расточительность не есть величіе царское, и огромныя зданіи изящиой архитектуры—часто одии только великольнныя занавъсы, закрывающія народную нищету.

## IV.

Въ отдалениомъ времени, о коемъ пишу, пельзя вдругъ припомнить всёхъ замечательныхъ и пріятныхъ знакомствъ, которыя въ это время я сдълалъ. Я было и забылъ одного почтеннаго человъка, за неносъщение коего получилъ я отъ отца выговоръ и строгое приказаніе къ нему явиться. Это быль Голандецъ Сухтеленъ, мужъ ученый, кроткій и добродътельный, который при Павлъ на мъсто Шардона начальствоваль въ Кіевской крипости надъ пиженерами; тутъ составилась у нихъ съ отцомъ моимъ дружба, которую одна смерть только прекратила. При Александръ быль онь его любимцемъ, генералъ-инженеромъ и генералъ-квартирмистромъ, управляя объими частями почти независимо отъ Военнаго Министерства, и помъщался въ ведикольнныхъ покояхъ оставленнаго Михайловскаго замка. Въ длянномъ ряду воспоминаній, кои такъ тревожать, утомляють душу, встрвчаются изрвдка такія, на коихъ она отдыхаеть, сладостно успокоивается; въ числъ ихъ находится у меня и Петръ Корииловичъ Сухтеленъ, котораго едва ли я чувствую себя достойнымъ изобразить. Онъ быль росту небольшаго, нъсколько сутуловать, имъль лицо чистое, на которомъ еще въ старости игралъ румянецъ, и голосъ, коему небольшой недостатокъ въ произношении (вмъсто и говориль онъ всегда с) придавалъ еще болъе пріятности. Съ кинящимъ любовію къ добру сердцемъ, при неутомимой дъятельности, наружность его сохраняла спокойствіе, почти неподвижное, озаряемое легкою улыбкой. Этотъ человъкъ ужасалъ своимъ знаніемъ, но такъ былъ скроменъ, что не только пугать, но даже удивлять имъ никого не думалъ. Страсть въ учености была въ немъ тихій, неугасаемый жаръ, его жизнь, его отрада, коею готовъ онъ былъ дълиться со всеми, кто более или менъе поклонялся свътильнику наукъ. Тотъ, кто, казалось, не обидълъ бы мухи, въ полъ быль неустрашимый воннъ, и всевъдущій сей, въ обществъ невъждъ, былъ ласковъ, привътливъ, не давая подозръвать о своемъ знаніи. Всв математическія науки, всв отрасли литературы, философія, богословіе равно ему были знакомы; въ художествахъ былъ онъ върный и искусный судья. Но какъ успъвалъ онъ копить сокровище своего знанія, когда половина дня поглощаема у него была за-нятіями по службъ—это сущая загадка.

Разъ въ недвлю долженъ былъ я у него объдать и, наконецъ, удостоился быть въ его кабинетъ-библіотекь, который заслуживаетъ быть описаннымъ. Можно представить себъ мое изумленіе, когда вошелъ я въ бывшую тронную залу императора Павла. Она была въ два свъта; на великолъпно расписанномъ плафовъ изображевъ былъ Юпитеръ-Громовержецъ и весь его Олимпъ; подъ вызолоченнымъ карнизоль видны были гербы всёхь княжествъ Россійскихъ; место, где быль тронь, было замътно по сохранившимся надъ нимъ ръзнымъ фигурамъ, и огромное зеркало въ 12 или 13 аршинъ вышины было въ числь забытыхъ или оставленныхъ украшеній. Но ствны чертога были голы, даже не покрыты краскою; вдоль оныхъ до половины ихъ вышины тъсно поставлены были выкрашенные простаго дерева шкапы безъ стеколъ и занавъсокъ. А между тъмъ ихъ полки поддерживали драгоценности, коимъ могъ позавидовать всякій библіофиль: кажется, один Эльзевиры были безъ счету. На серединъ залы стояли, одинъ за другимъ, престрашные столы съ ящиками до полу, которые въ нъдрахъ своихъ хранили другія сокровища: рідкія рукописи, собранія эстамповъ и медалей, а сверху были обременены неразставленными еще фоліантами. Память о покойномъ государт была такъ еще свъжа, что я невольно вздрогнулъ, и была минута, въ которую мив показалось, что разгиванная твнь его пронеслась по мирному кабинету мудреца. Какая противоположность! Тамъ, гдъ еще недавно съ трепетомъ проходили царедворцы, тамъ ежедневно по цълымъ часамъ блаженствоваль мужь добра и науки.

Онъ быль настоящій библіоманъ. Это такого рода роскошь, на удовлетвореніе коей болье всего потребны время и разчетливость. Генераль Сухтелень, не бъдный и не богатый, всю жизнь свою употребляль половину доходовъ на покупку книгъ и по смерти своей наслъдникамъ своимъ оставилъ такую библіотеку, которую пріобръла казна, ибо ни одинъ частный человъкъ не въ состояніи былъ купить ее.

Въ обществъ его, обыкновенно составленномъ изъ знаменитыхъ путешественниковъ, кудожниковъ и ученыхъ, могъ я тогда быть только слушателемъ. Однакоже всегда быть лицомъ безъ ръчей могло бы мнъ, наконецъ, наскучить; отъ сей опасности былъ я огражденъ разговорами дочери его Марьи Петровны, фрейлины, весьма остроумной, оригинальной и даже курьезной дъвицы, некрасивой собою, чрезвычайно

смъщливой и немпого насмъщливой. Еще запимательные быль для меня брать ен Павель Петровичь, молоденькій мальчикь, въ офицерскомъ мундиръ квартирмейстерской части, живой, веселый, добрый, умный, но который, приглядывшись ко всему, что имъетъ истивное достоинство, какъ будто не зналъ ему тогда цены и пленялся единственно блестящей шумихой гвардейскихъ мундировъ, двора и свъта. Онъ не долго вадыхаль о кавалергардскомъ полку, годъ или полтора; съ покровительствомъ такого отца ему не слишкомъ трудно было въ него перейдти. Офицеры этого нолка славились тымъ, чему въ Русскомъ языкъ нъть имяни-fatuité, что нельзя перевести названіями самодовольства, хвастовства. чванства; ибо ин которое отдёльно, но всф вивств входять въ составъ сего недостатка. Эта врожденная склонность почти всёхъ молодыхъ и многихъ старыхъ Французовъ у насъ сдълалась исключительно принадлежностью одного полка, который за то, почти не исключая женщинъ, всъ теровть не могли. Особенно ненавидъли его гвардейцы другихъ полковъ, начиная съ брата государева Константина Павловича; съ негодованіемъ смотръли на первенство его и вмъсть съ тьмъ какъ будто его признавали \*). Мой Сухтеленъ также сначала со мною поднялъ носъ; но онъ такъ не довко чванился, такъ мило пришепетываль, что я не могь на него долго сердиться, и онъ самъ, наконецъ, почувствовалъ, какъ это смъшно. Когда съ лътами прошло его легкомысліе, остались одни его прекрасныя, благородныя свойства. Онъ быль полезень какъ воинъ и какъ гражданинъ, стоялъ уже на высокой степени, начиналъ Россіи замънять отца, какъ внезапная смерть похитила его у обоихъ, и пережившій его старецъ осуждень быль несколько леть оплакивать его потерю.

Изо всёхъ юношей-ровесниковъ чаще всёхъ видёлъ я тогда Блудова, товарища моего по службё въ Московскомъ архивъ. Ни въ
образѣ воспитанія, ни въ характерѣ, ни въ привычкахъ, ни въ склонностяхъ, ни въ чемъ у насъ ничего не было общаго; мы отправились
съ столь различныхъ точекъ, что, казалось, никогда сойдтись не можемъ. Единственный сывъ нѣжной, умной, попечительной и хворой
матери, коей былъ онъ и единственною отрадой и упованіемъ, онъ
никогда еще не разлучался съ нею, выросъ, такъ сказать, въ теплицѣ ея заботливости, въ тѣсномъ кругу людей ею избранныхъ. Я въ

<sup>\*)</sup> Кто бы могъ ожидать, чтобы въ полку, гдв на все двльное смотрвли съ презрвніемъ, коего сущность была искусное найздвичество, франтовство и фразы, что въ этомъ полку увидимъ мы, наконецъ, знаменитую школу, образовавшую намъ всвхъ нашихъ великихъ государственныхъ людей? Чернышовъ, Левашовъ, Киселевъ, всф эти орлы изъ одного гифада вылетвли.

Кіевѣ получилъ, можно сказать, площадное воспитаніе; гостиная монхъ родителей была волшебный фонарь, гдѣ безпрестанно однѣ проъзжія фигуры смѣняли другія, былъ потомъ въ публичномъ заведеніи, жилъ по чужимъ домамъ и изъѣздилъ уже почти половину Россіи. Но въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ наше положеніе въ Петербургѣ было сходно: наше одиночество, самолюбіе, которое не допускало насъ пскательствомъ пріобрѣтать полезныя знакомства, все это насъ сблизило.

Еще и донынѣ благодарю я Провидѣніе, пославшее миѣ наставника, едва вышедшаго изъ отроческихъ лѣтъ. Съ самаго рожденія видѣлъ я въ отцѣ примѣръ всѣхъ добродѣтелей; но онѣ стояли такъ высоко передо мною, что я не смѣлъ надѣяться до нихъ когда-либо возвыситься; въ отчаяніи, въ пренебреженіи къ самому себѣ, я почиталь себя добычей, обреченною пороку. Еслибы былъ я тогда въ частыхъ сношеніяхъ съ угрюмымъ педагогомъ, который бы ежедневно проповѣдовалъ мнѣ о моихъ обязанностяхъ, то еще бы болѣе утвердился въ семъ мнѣпіп. По мнѣ предстала нравственность въ самомъ миломъ видѣ: тотъ, котораго годъ или два назадъ зналъ я умненькимъ шалуномъ, ничего не утративъ изъ веселонравія своего, живости, остроумія, словомъ и дѣломъ строго повиновался всѣмъ уставамъ чести и добродѣтели.

Мнѣ предстоитъ подвигъ трудный: изобразить этого человѣка. Если, увлекаясь пристрастіемъ, умолчу я о слабостяхъ его, то что будетъ съ истиною, съ даннымъ мною объщаніемъ? И какъ нѣтъ ничего совершеннаго въ мірѣ, то какое правдоподобіе будетъ имѣть мой разсказъ? А говорить о его недостаткахъ куды не хочется! Впрочемъ, мнѣ бояться нечего: они такъ потоплены блистательными, рѣдкими, въ наше время необычайными качествами, что покажутся развѣ какъ родимое пятнышко на краспвомъ лицѣ.

Природа создала его порочнымъ. Она сдълала болъе, она открыла въ немъ два главныхъ источника всъхъ пороковъ: гордость и лъность; но въ тоже время вложила въ него искру того небеснаго огня, отъ котораго, рано или поздно, сіи источники должны были изсякнуть, и душа его спозаранку получила удивительную способность
быстро воспламеняться отъ малъйшаго прикосновенія всего изящнаго
въ нравственномъ міръ. Непорочная любовь съ ея чистъйшими, нъжнъйшими восторгами, и дружба весьма немногимъ прежде, нынъ же
почти никому непонятная, и въра съ ея тихими неземными наслажденіями, и честь со всею строгостію ея законовъ, и патріотизмъ со
всею возвышенностію чувствъ имъ возбуждаемыхъ, обхватили и проникли сію почти отроческую душу. Все въ ней сдълалось поэзія, и

страсть къ ея произведеніямь была главивійнею въ первой молодости Блудова. Можеть-быть, она отвлекла его оть другихъ занятій, въ мивніи світа, болве полезныхъ; но она очаровала его юпость, расцвітила воображеніе и спасла его сердце оть жестокаго эгонзма, къ которому, грізка танть нечего, оно иміло наклопность. Время не могло истребить счастливыхъ впечатлівній, сею первою эпохою жизни оставленныхъ; ихъ не могло совершенно подавить бремя государственныхъ діль, и не остыли они отъ холода літь и высшаго общества, въ которомъ живеть опъ. И воть почему въ Россіи, увы! онъ почти единственный государственный человівкъ, который о благь ея мечтаоть болье чіть о почестяхъ.

Не надобно забыть, что восемнадцатый въкъ сдва только кончился въ то время, о которомъ иншу. Въ то время невъріе почиталось непремъннымъ условіемъ просвъщенія, и цъломудріе юноши казалось върнымъ признакомъ его слабоумія. Итакъ Блудову предстояла борьба не только съ самимъ собою, но и съ мизніемъ большинства людей. Онъ не хвастался своими чувствами, но и не скрывалъ ихъ; все это въ молодомъ мальчикъ не показываетъ ли и силу характера и силу убъжденія? Правда, на мерзости людскія смотрълъ онъ не совсъмъ по-христіански, не съ братскимъ собользиованіемъ, не только съ гордостію и презръніемъ, но и съ постоявною досадой, и эпиграмы, коими языкъ и перо его были вооружены какъ иглами, съ обоихъ такъ и сыпались. И ненависть глупцовъ уже почтила его въ первые годы пребыванія его въ Петербургъ; особенно не взлюбили его молодые люди, много и скворно болтавшіе по-французски: они уже дали ему названія и мешана, и костика.

Всего болье правъ его выказывался въ бесъдахъ съ молодыми друзьями. Пріучивъ себя къ какому-то первенству между ними, онъ часто какъ будто требовалъ исполненія воли своей и потомъ, какъ бы опомнясь, переходилъ къ пеожиданной уступчивости. Глядя со стороны, нельзя было ръшительно сказать, тиранъ ли онъ друзей своихъ, или ихъ жертва? Это объясню я двумя словами: онъ властвовалъ надъ ними умомъ и покорялся имъ сердцемъ.

Этого человъка искалъ я, вмъстъ и страшился. Трусости сей я не красиъю и нынъ готовъ ею похвалиться: я боялся его какъ совъсти своей. Въ одномъ чувствовалъ я превосходство свое передъ нимъ: мнъ жаль было видъть, какъ, при умъ его, могъ онъ съ такимъ участіемъ, иногда съ восхищеніемъ, говорить о Русской словесности; мнъ казалось, что между высокопарно-скучнымъ церковнымъ и стихотворнымъ языкомъ нашимъ и гадкимъ языкомъ простонародья неизмъримое пространство, на срединъ коего, какъ едва примътная точка, стоялъ

Карамзинь. Какой туть быть прозъ, какимъ стихамъ, думаль я, и стоитъ ли о томъ говорить? За то въ мысляхъ о Франціи и энтузіазмъ къ ней были мы совершенно согласны; въ этомъ онъ былъ мой оракулъ, а Лагарпъ его законодатель. И тутъ являлось его правовъріе: роялизмъ былъ его политическою, а классики литературною върой.

Кажется, болье всего соединяла насъ въ это время страсть къ Французской сцень, которая во мет доходила до безумія. Мет случалось не допивать, не добдать; случалось довольствоваться людскими щами и кашей, чтобы послъдній мъдный рубль нести въ театръ: тамъ была вся услада, все утъшеніе моей жизни; тамъ я быль увъренъ встратить Блудова, и мы оба во всемъ смыслъ могли называться пилястрами партера, какъ говорять Французы.

И вотъ тутъ-то примусь я описывать со всею подробностію (читай меня, иль не читай) любонытивишее занятіе праздной моей молодости. Я говорилъ уже о Петербургскомъ театръ при Павлъ Первомъ, когда я только что прозраль его. Вскора посла кончины сего императора, удалилась или была выслана красавица-пъвица Шевалье съ балетмейстеромъ мужемъ своимъ, и опера безъ нея осиротъла. Прошель траурный годь, въ продолжение коего придворные актеры не могли являться на сценъ, и о театръ, до котораго императоръ Александръ никогда не былъ большой охотникъ, какъ будто позабыли. Но когда весною 1802 года онъ опять быль открыть, среди всеобщаго стремленія къ веселостямъ, тогда всь почувствовали необходимость его въ столичномъ городъ. Для самого Государя, тогда еще совершенно молодаго, публичныя увеселенія имели еще непоторую заманчивость. Каменный или Большой театръ, возвигнутый въ Коломив при Екатеринъ, вельно архитектору Томону перестроить заново и съ большею противъ прежняго роскошью; а покамъстъ, дабы не прерывать представленій, отысканъ деревянный или малый театръ, никому неизвъстный, построенный великольпнымъ княземъ Потемкинымъ на дворъ принадлежавшаго ему Аничковскаго дворца. Самъ директоръ императорскихъ театровъ, расточительный оберъ-камергеръ Нарышкинъ, отправился въ примиренный съ нами Парижъ и навербовалъ тамъ два или три комплекта артистовъ всякаго рода. Все навхало, все посивло въ последніе месяцы сего 1802 года, первые пребыванія моего въ Петербургъ. Перестроенный Большой театръ открыть 30 Ноября; меня чуть не задавили при входъ, и я все-таки въ него не попалъ. Нъсколько дней спустя, было воскресение Французской оперы, то-есть первый дебють знаменитой у насъ Филисъ.

Незабвенная Филисъ! Какими я блаженными минутами ей обязанъ! Девять лътъ сряду восхищала она меня. Но не подумайте, читатель,

чтобъ я въ нее хотя сколько-пибудь былъ влюбленъ; это было невозможно, вопервыхъ, нотому что я никогда вблизи ся не видывалъ, и потому, вовторыхъ, что на самой сцень, не смотря на оптическій обманъ, она мив казалась болве дурна, чвиъ хоронна собою. Она была уроженка изъ Бордо и 24 летъ, когда къ намъ пріёхала. Всемъ известно, что подъ жаркимъ, южнымъ небомъ все сладчайниее, плоды и женщины, зрветъ гораздо ранве, чвмъ у насъ, и, не смотря на молодые свои годы, моя Филисъ казалась едва ли не перезрълою. У нея же быль длинный нось и смуглое лицо, чего я терпъть не могу. Но все что только можеть замінить свіжесть и красоту, все въ ней находилось; все было пленительно, очаровательно: и взглядъ ея, и поступь, и игра, и голосъ, когда она имъ говорила, и умънье владъть имъ, когда она пъла, и умънье наряжаться со вкусомъ. Никто не влюблялся въ нее какъ женщину, всъ обожали какъ пъвицу и актрису. Въ Парижъ предести ея цънились выше, чъмъ у насъ; онъ произвели страсть и гоненія брата Бонапарте, Іеронима. Видно, что власть семейства перваго консула была очень велика, ибо свободъ Андріё (мужа или любовника Филисъ) угрожала опасность, и они, сдълавъ условія съ Нарышкинымъ, тайно бъжали въ Россію...

Въ продолжении 1803 года не проходило почти недъли, чтобы не было на Французскомъ театръ дебюта и одной или двухъ новыхъ піесъ. Въ аристократическомъ обществъ, между нашими боярами, были Французы и Француженки разныхъ временъ и возрастовъ. По ихъ требованію, въ угожденіе имъ, начали отыскивать всв современныя имъ музыкальныя произведенія, и стали восходить до Монсиныи и Рамо; къ счастію, современниковъ Лулли никого уже не было. Глюкъ и Пиччини мирно встрътились у насъ на одной сценъ, пропътые одними и тъми же артистами, и одни и тъже зрители, не давая одному передъ другимъ преимущества, обоимъ съ одинаковымъ равнодушіемъ рукоплескали. Только для немногихъ Ифигенія, Орфей и Эдипъ въ Колонь воскрешали былое; когда хоромъ запълн Achille sera votre époux, говорять, старикъ графъ Строгановъ затрепеталъ отъ восторга; когда Андріё, играя Блонделя въ Рихарды Львином Сердин, несноснымъ голосомъ своимъ затянулъ О Richard, о mon roi, одна престаръдая княгиня, пораженная воспоминаніями, въ ложь своей зарыдала. Для нашего же покольнія Грётри казался уже ветхъ, и неистощимый Далейракъ былъ часто несносенъ. Но что я говорю о нашемъ поколънія! Поминками о Филисъ не похожъ ли я на тъхъ, о коихъ сейчасъ говорилъ? Съ тою однакоже разницей, что музыка, отъ коей въ молодости быль я вив себя, является мив нынв изредка и противъ воли моей, какъ старая, давно забытая любовница, вся въ съдинахъ и морщинахъ....

Съ Французскимъ театромъ почти неразрывно связаны балеты; они чисто Французскія произведенія. Ихъ составляль тогда и потомъ блисталь въ нихъ примѣчательный Дидло съ женою своею. Увѣряли, что нашимъ молодымъ Русскимъ танцовщикамъ и танцовщицамъ потомъ и кровью доставалось плясовое искусство: Дидло, всегда вооруженный престрашнымъ арапникомъ, посредствомъ его (какъ нѣкогда Пото со мною) давалъ имъ уроки. Другой танцовщикъ назывался Дютакъ, и про него кто-то сказалъ, что онъ Нетакъ. Тогда было не то, что нынѣ: давали почти одни серьезные балеты, плясовыя трагедіи, Медея и Язонъ, Апеллесъ и Кампаспа, Пирамъ и Тизбе, которые казались еще скучнѣе нынѣшнихъ.

Двору и обществу, какъ ребятамъ, всего хотвлось: все еще имъ мало было забавъ. Прежняя Итальянская труппа была распущена; имъ захотблось новой, а какъ императоръ не быль охотникъ до музыки, какъ уже сказалъ я, то безъ всякаго казеннаго участія дозволиль ее только выписать, и вмъсто всякой другой помощи, велълъ отдать ей даромъ, по открытіи Большаго театра, малый, Аничковскій. Антрепренеру Казасси посчастливилось сманить славные таланты, но не удалось пріобрасти выгодь отъ своего предпріятія; онь едва не сдалался банкротомъ, и тогда уже убъдили Государя бъдную труппу взять подъ свое покровительство и назвать придворною. А если эта труппа не умвла сдвлать Петербурга музыкальные, то видно никогда ему такимъ не быть.... Преимущественно играли они тогда музыку Чимароза, Паэзіэлло, Назолини, Фіораванти. Какъ изученіе Итальянскихъ оперъ требуетъ болъе времени чъмъ водевилей, то частымъ повтореніемъ своимъ онъ скоро надовли, и въ 1806 году совсвиъ прекратилось ихъ здъсь существованіе.

Не знаю, какъ другимъ молодымъ людямъ, но мив случалось быть въ Намецкомъ и въ Русскомъ театръ, какъ и въ балаганахъ о Святой, т. е. очень ръдко. Я винился знакомымъ, что видълъ три Нъмецкія оперы, именно Волшебную Флейту Моцарта, Вънскую народную Донаувейбженъ и весьма забавный фарсъ die Schwestern aus Prag, и надо мной готовы были смъяться. Наша новорожденная драматическая литература стояла въ глазахъ нашихъ все-таки выше Нъмецкой; она была по крайней мъръ блъдная копія Французской, которая обществомъ почиталась тогда первъйшею въ міръ. Играли, однакоже, Нъмецкія комедіи и трагедіи передъ Нъмецкою публикой, которая въ Пестербургъ всегда бываетъ многочисленна и которая тогда бредила Шиллеровыми Разбойниками и Донг-Карлосомъ. Въ это время (да

полно, не такь ли и пынк?) на Нъмецкомъ языкъ все серіозное казалось мив нестернимымъ, все пристойно-веселое скучнымъ, все пъжное отвратительнымъ; правились мив одни только фарсы. Вотъ отчего остались у меня въ намяти только два искусные забавника, Штейнбергъ и Линденштейнъ, да еще одна молоденькая пъвица, демоазель Брюкль, совсъмъ не забавная, но примъчательная по огромному голосу своему, не скажу пріятному, и по Нъмецкой постоянности, съ какою слушали ее въ одибкъ ролякъ болье тридцати льтъ и съ какою она занимала ихъ.

Русскій театръ, въ первые два-три года Александрова царствованія, оставался еще Россійскимъ театромъ, созданнымъ Сумароковымъ, и почти не подвигался впередъ. Незадолго до пріфада моего, представление одной новой писы, Лиза или Торжество благодарности, весьма ничтожной и давно забытой, было важнымъ происшествіемъ и возбудило не только вниманіе, по и удивленіе публики, п авторъ г. Ильинъ удостоился чести совершенно новой, дотоль у насъ неслыханной: его вызвали на сцену. Ободренный симъ примъромъ, другой, столь же неизвъстный авторъ г. Өедоровъ, слъдующею весною, вывель свою драму, другую Лизу, взятую изъ Бъдной Лизы Карамзина, но имълъ успъхъ уже посредственный. Недолго жалкіе сін люди одни владъли Русскою сценой, пока не явились сперва Крыловъ, а вскоръ потомъ и Шаховской и продлили цёнь Русскихъ комиковъ, прерванную смертію Княжнина и Фонъ-Визина и модчаніємъ Капниста. Крыловъ, съ которымъ я тогда ръдко и довольно сухо встръчался, пересталь уже жить по добрымъ людямъ и испытывалъ силы своп въ разныхъ литературныхъ родахъ. Каждый бы ему дался, и тому служать доказательствомъ двъ написанныя имъ въ это время комедін: Урокт дочками и Модная лавка. Но чтобы на этомъ поприщъ достигнуть возможнаго совершенства, не доставало ему одного-прилежанія. Васни избраль онъ не потому, чтобы почиталь ихъ единственною стезею, могущею вести его къ извъстности и славъ, а потому что находилъ ее удобивниею, легчаншею и прибыльныйшею \*). О Шаховскомъ, съ которымъ я после такъ коротко быль знакомъ, о его слабостяхъ и достоинствахъ, нахожу, что здёсь еще не мёсто говорить.

Что сказать о лицедъяхъ нашихъ того времени? Начнемъ съ трагическихъ, съ Яковлева и Каратыгиной. Первому искусство ничего не дало, природа все: мужественное лицо, высокій, стройный станъ,

<sup>\*)</sup> На вопросъ одного умершаго пынъ поэта, который спрациваль его: отчего онъ басии предпочель другимъ стихотвореніямъ, онъ отвъчалъ: "Этотъ родъ понятенъ каждому; его читаютъ и слуги, и двти... ну, и скоро рвутъ".

органъ звучный и громкій, но всеми дарами ея не умель онъ воспользоваться. Я не виню его. Говорять, что у Дмитревскаго не было образцовъ; напрасно: онъ видълъ ихъ за границей и по нимъ образоваль природный дарь свой, весьма необыкновенный. Когда онь воротился и показался на сценъ, въ Петербургъ не было ни одного иностраннаго театра, и онъ имъмъ судіями и зрителями дворъ, лучшее общество и много людей, которые сами образцы его видели. Яковлевъ игралъ передъ многочисленною толпой, въ которой самая малая часть принадлежала къ среднему состоянію; остальное было ближе къ простонародью, даже къ черни. Какъ актеру не искать рукоплесканій? И какъ, желая нравиться такой публикъ, не исказить свой таданть? А какъ въ этомъ родъ посредственности быть не можетъ, то Яковлевъ былъ мало сказать что плохъ, онъ былъ скверенъ. Отъ неистовыхъ криковъ и частаго употребленія водки голосъ его осипъ, и онъ свиръпствовалъ истинно каррикатурно. Подруга его на сценъ, и какъ утверждали въ домашней жизни, госпожа Каратыгина, жена плохаго актера, игравшаго молодыхъ людей въ комедіи, была довольно красива, но играла не хорошо, все всхлипывала, и не глаза, а горло казалось у нея въчно исполненнымъ слезъ.

Кто знаетъ? Нынѣ, можетъ-быть, ими бы восхищались; такъ мнѣнія и вкусы перемѣнились. Трагедій было мало; всѣ прежнія, Майковскія, Николевскія и даже нѣкоторыя Сумароковскія брошены, а объ Озеровѣ еще не было слышно. Играли покамѣстъ плохо переведенныя, чудовищныя Нѣмецкія драмы, и ими обуревался, и имъ хлопалъ площадной партеръ.

Въ міръ быль когда-то народъ, у котораго чувство изящнаго проникло во всъ состоянія; онъ давно уже исчезъ. Былъ другой народъ, завоевавшій богатства цёлаго свёта и въ числё ихъ, какъ сокровище, захватившій у перваго чистоту и строгость вкуса его; отъ него осталось его громкое имя. Послъ стольтій, этотъ правильный вкусъ явился у третьяго народа, нъкогда второму подвластнаго. Ознаменованныя печатію сего вкуса литературныя произведенія его распространили его вліяніе и языкъ по всей Европъ, и прежде нежели мечомъ посягнулъ онъ на свободу народовъ, уже ему покорила ихъ дира. Когда этотъ народъ сталъ терзать себя и сосъдей и все опрокидывать, еще высоко стояла среди него сія вънчанная лира, и онъ не переставаль ей поклоняться; теперь она не разбита, но валяется въ прахъ. Нътъ, классицизмъ и желаніе владъть міромъ не могли быть врожденнымъ чувствомъ у потомства легкомысленныхъ Галловъ и черствыхъ Франковъ; первый былъ одно подражаніе и долго господствовавшая мода; другое родилось и умерло въ головъ единаго человъка,

Итальянца, потомка Римлянъ. Когда Европа уняла Францію, то нѣсколько времени она гнѣвалась, волновалась, но непримѣтнымъ образомъ принимала уставы своихъ сосѣдей, Англичанъ и Нѣмцевъ; все Готоско-тевтоническое, какъ нѣчто родное и такъ непринуждено, въ ней возобладало и выдавило, такъ сказать, мечты о древнемъ величін Рима. Тѣмъ лучте! Я чуть было не сказалъ для нашей будущности, но вспомнилъ и наше идолопоклонство не одной уже Франціи, но въ совокупности съ ней цѣлой Европѣ.

Какое отступленіе! И все это по случаю игры Яковлева, правда, не понятаго и опередившаго свой въкъ. Теперь немного словъ еще о тогдашнемъ нашемъ театръ. Комедія шла не много лучше трагедіи. Рахманова, въ роляхъ сердитыхъ, сварливыхъ старухъ, какими были тогда въ Русскихъ провинціяхъ всъ старухи (отъ бездъйствія и скуки терзавшія все имъ подвластное) и Пономаревъ, олицетворенное подъячество, были оригинально забавны. Между не выпущенными еще воспитанниками и воспитанницами тогда уже существовавшей Театральной Школы начинали въ комедіи являться талантики.

Пъвцы и пъвицы были достойны играемыхъ тогда Русскихъ оперъ. Но между ними было нъчто чрезвычайно примъчательное, нъчто совершенное, это буффъ въ Русскомъ родъ, Воробьевъ. Онъ смъшилъ когда онъ пълъ, когда онъ говорилъ, когда онъ стоялъ, смотрълъ, даже когда онъ только показывался на сценъ. Жена его, толстенькая, слабоглазая и неуклюжая, занимала первыя роли, обыкновенно царевенъ и княжонъ. Когда число дъйствующихъ лицъ того требовало, то голоски брали на прокатъ изъ Театральной Школы.

Отъ Русскаго театра весьма естественнымъ образомъ переходишь къ тогдашней Русской литературъ. Сжатая при Павлъ, омелъвшая до Шаликовской приторности при Александръ, она стала возвышаться п течь съ быстротою. Еще долженъ повторить, что я совсъмъ ею не занимался, и если что узналь о самомъ современномъ ходъ ея, то по изустнымъ преданіямъ Блудова. Но сего достаточно, чтобы вкратцъ описать тогдашнее ея состояніе. Она, какъ всемъ известно, родилась въ Петербургъ; всъ прежніе сочинители, отъ Ломоносова до Державина и отъ Тредьяковскаго до Хвостова, въ немъ образовались, жили, служили и писали. Позднъе Москва сдълалась ея центромъ, и она тъмъ обязана постояному пребыванію двухъ знаменитыхъ писателей въ стихахъ и прозъ, Дмитріева и Карамзина. Съ поръ тъхъ все лучшее въ нашей словесности родится и произростаеть тамъ, плоды же собираетъ Петербургъ. Съ воцареніемъ Александра, послъ тягостнаго сна, все благородное воспрянуло, и Карамзинъ, столь привлекательный въ своихъ Бездълкахъ, прилежно и сильно принядся за дъло. Онъ сдълался первымъ издателемъ перваго у насъ журнала, достойнаго сего названія. Его Въстникъ Европы началь насъ знакомить какъ съ ея произведеніями, такъ и съ нашею древностію. Какое мужество, какое терпънів и какое безкорыстіе были потребны Карамзину! Какая бъдность въ матеріялахъ! Какой недостатокъ въ сотрудникахъ! Какое малое число подпищиковъ, и какая низкая цвна за изданіе! Едва прикрывались издержки, а трудъ шелъ почти даромъ. Онъ принужденъ быль почти одинь постоянно заниматься, сочинять, переводить. Но великій писатель достигнуль своей ціли; онъ водрузиль знамя, подъ которое стали собираться молодые таланты и развиваться подъ еѓо свнію. Между тымь и самый слогь Карамзина, дотоль красивый, стройный, милый, какъ прелесть молодости, среди упорныхъ, вседневныхъ трудовъ примътнымъ образомъ сталъ укръпляться и подниматься, и во всей мужественной красотъ явился въ героъ-женщинъ, Мареъ Посадницъ. Въстникъ Европы становился слишкомъ приманчивъ, чтобы быстро не умножилось число его читателей и подпищиковъ; тогда только, когда Карамзинъ могь ожидать себъ отъ него прибыли, предоставиль онъ его людямъ, его ученіемъ образованнымъ.

Въ это же время (и все въ той же Москвъ) сдълались извъстны два молодые стихотворца, Мерзляковъ и Жуковскій. Мерзляковъ возгремѣлъ одой молодому Императору при полученіи извъстія о кончинъ Павла, и она найдена лучшею изъ десяти или пятнадцати другихъ, написанныхъ по случаю сего происшествія. Далъе слава его не пошла; извъстность его умножилась. Онъ былъ ученъйшій изънашихъ литераторовъ и подъ конецъ профессоръ въ Московскомъ университетъ, много и правильно писалъ; но читали его безъ удовольствія. Впослъдствіи я тоже попытался и нашелъ въ немъ мало вкуса, много педантства.

Участь Жуковскаго была совсёмъ иная. Какъ новый, какъ ясвый мёсяцъ, имъ такъ часто воспётый, народился тогда Жуковскій. Я разъ сказаль уже, что, ие зная его, позавидоваль золотой его медали. Потомъ много быль о немъ наслышанъ отъ друга его, Блудова, и хотя лично познакомился съ нимъ годомъ или двумя позже описываемаго времени, не могу отказать себё въ удовольствіи говорить о столь примёчательномъ человёкё.

Бездомный спрота, онъ выросъ въ Бълевъ, среди умнаго и просвъщеннаго семейства Буниныхъ. Знать Жуковскаго и не любить его было дъло невозможное, а любить ребенка и баловать его всегда почти одно и тоже; но инымъ дътямъ баловство идетъ въ прокъ; такъ, кажется, было и съ нашимъ поэтомъ. Когда онъ былъ уже на своей волъ, и въ службъ, и въ лъгахъ, долго оставался онъ незлоби-

вое, веселое, безпечное дитя. Любить все близко его окружающее, даже просто знакомое, сдблалось необходимою его привычкой. Но въ этой всообщей любви, разумъется, были стопени, были мъра и границы; пепавистнаго же ему человъка не существовало въ мірф. Избытокъ чувствъ его рано началъ выливаться въ плавныхъ стихахъ; а потомъ вся жизнь его, какъ извъстно будеть потомству, была пъснь, молитва, въчный гимнъ Божеству и добродътели, дружбъ и любви. Какое любонытное существо быль этоть человъкъ! Ни на одного изъ другихъ поэтовъ онъ не былъ похожъ. Какъ можно всегда подражать и всегда быть оригинальнымъ? Какъ можно умъть такъ трогательно, всею душей грустить и потомъ ото всего сердца смъяться? Не знаю, право, съ чъмъ бы сравнить его? Съ инструментомъ ли или съ машиною какою, приводимою въ движеніе только постороннимъ дуновепіемъ? Чужензычные звуки, какіе-бъ ни были, Нъмецкіе, Англійскіе, Французскіе, налетая на сей Русскій инструменть и коснувшись въ немъ чего-то, поэтпческой дупи, выходили изъ него всегда пленительнъе, во сто разъ нъжнъе. Лишь бы ему не быть подлинникомъ: дайте ему что хотите, онъ все украсить, Французскую ничтожную пъсенку обратить вамь въ чудо, совершенство, въ Узника и Мотылька и, мнъ кажется, еслибъ онъ былъ живописецъ, то изъ Погребенія Кота умълъ бы онъ сдълать chef d'oeuvre.

Такимъ людямъ, какъ онъ съ Блудовымъ, стопло только сойтись одинъ разъ, чтобы навсегда сомкнуться. Что касается до меня, то скажу безъ хвастовства и скромности, что и у меня была одна сторона чистая, неповрежденная, и ею только могъ я прислониться и сколько нибудь прильнуть къ такого рода людямъ. Жуковскій меня любилъ, но не всегда и не много дорожилъ моею пріязнію; тѣмъ прінтнѣе мнѣ отдавать ему справедливость. Истинѣ всегда я жертвовалъ самолюбіемъ, и это свойство, не весьма обыкновенное, есть, можетъбыть, одно, которымъ позволено мнѣ гордиться.

Но дёло не обо мнѣ, а о литературѣ. Въ Петербургѣ жилъ одинъ человѣкъ, пожилой, чиновный, честный и почтенный, но, какъ писатель, состарѣвшійся въ безъизѣѣстности. Онъ имѣлъ славу быть первымъ у насъ Славянофиломъ; въ молодости плѣнился церковнымъ нашимъ языкомъ, его изреченіями, его оборотами и цѣлый вѣкъ хлопоталъ о томъ, чтобы ввести его и въ письмена, и въ разговоры. Это былъ извѣстный вице-адмиралъ Александръ Семеновичъ Шишковъ, еще менѣе морякъ, чѣмъ авторъ. Любимый свой Славянскій языкъ искалъ онъ не только въ земляхъ, нынѣ или прежде обитаемыхъ Славянами, но и вездѣ откапывалъ корни словесъ его. Предпріятіе важное, дѣло похвальное, страсть благородная! Только жаль, что къ по-

лезному удовлетворенію ея у него не было средствъ, не было достаточнаго ума и свъдъній. Трудясь въ безплодныхъ изысканіяхъ, онъ сдълался угрюмъ и бранчивъ. Проведя всю жизнь въ Петербургъ и мастерски играя въ карты, ему не трудно было сдълать связи съ знатными людьми, съ знатными домами; а какъ наши баре не учились Русской грамотъ, то и повърили ему на слово, что онъ великій человъкъ, коему опредълено исправить, передълать, очистить усовершенствовать прекрасный Русскій языкъ, какъ говорили они, но о коемъ они не имъли ни малъйшаго понятія. На прежніе успъхи Карамзина смотрълъ онъ съ презръніемъ; но когда сей послъдній примътно началь становиться основателемъ школы, то онъ жестоко вознегодоваль. Въ такомъ расположении духа издалъ онъ памфлетъ, подъ названиемъ: О старомь и новомь Русскомь слогь, гдъ сильно и довольно грубо напаль на галлицизмы, на нововведенія Московских в писателей. Это быль первый пушечный залпъ изъ собравшагося непріятельскаго стана, но онъ остался безъ отвъта.

Странное однакоже дъло! Тогдашніе Петербургскіе литераторы, Львовы, Гераковы и другіе, народъ все нужный, должностной, поклонники Шишкова, не слъдовали его ученію и славянизмъ у себя не вводили, въ угожденіе ему довольствуясь дурно писать. Да и самъ почтенный Александръ Семеновичъ поучалъ болъ́е словами, чъмъ примъромъ.

Спустя нѣсколько времени, другой выстрѣлъ послѣдовалъ со сцены <sup>4</sup>). Князь Шаховской, служившій въ театральной дирекціи (котораго берегу́ я для будущаго) написалъ комедію: Новый Стериг, въ которой дурачить сентиментальность какихъ-то небывалыхъ писателей, шепнувъ всѣмъ на ухо, что онъ мѣтитъ на Карамзина. Въ языкѣ Шаховскаго также никогда Славянскаго ничего не было; но Шишковъ охотно прощалъ ему, какъ сильному и полезному союзнику. На этотъ второй вызовъ также не было отвѣта; развѣ почитать отвѣтомъ веселую эпиграмму молоденькаго тогда Блудова. Вотъ она:

Хотите ль, господа, между пъвцами Узнать Карамзина вы записныхъ враговъ? Вотъ компкъ Шаховской съ плачевными стихами, И вотъ блъднъющій надъ святцами Шишковъ. Они умомъ равны, обоихъ зависть мучитъ; Но одного сушатъ она, другато пучитъ 2).

Однакоже, эта иголка на нъкоторое время какъ будто прекратила дъйствіе тяжелыхъ орудій. Посль этого долго не было явной

<sup>1)</sup> Это маленькій анахронизмъ; по я описываю не годъ, а эпоху.

<sup>2)</sup> Шишковъ, какъ лупь бълый, былъ всегда очень худощавъ; Шаховской же и въ молодости былъ неблагопристойно жиренъ.

войны. Она было возгорълась въ 1810 году, по скоро остановлена происшествіями другой войны, болю кровопролитной. Посль вторичнаго занятія Парижа, наша литературная война возобновилась съ повою яростію; послъднія ен жестокін сраженія происходили въ 1816-мъ. Если я останусь живъ, и будеть у меня время, то я неминуемо долженъ быть ен историкомъ.

Никто въ этомъ не замътиль необыкновенной странности. Новенькій Петербургъ, полунъмецкій городъ, каналъ, чрезъ который втекала къ намъ иностранная словесность и разливалась по всей Россіи, воевалъ съ старою Москвой за пренебреженіе къ древнему нашему языку, за порчу его, искаженіе, за заимствованіе множества словъ изъ языковъ западныхъ.

За симъ довлъетъ мнъ говорить о предметъ, какъ для меня, такъ я полагаю, и для другихъ, менъе занимательномъ: о мнимой службъ моей.

## V.

Не прежде какъ въ Іюнь или въ Іюль, по приказанію Сперанскаго, явился я въ первое отдъление экспедиции государственнаго благоустройства, къ начальнику его Димитрію Семеновичу Серебрякову. Молодые статисты \*), какъ мы себя называли, впредъ до образованія особеннаго для нихъ статистического отделенія, для занятій поставлены были подъ его начальство. Онъ родомъ быль съ Дону, изъ казаковъ; но никто бы не могъ о томъ догадаться, судя по миніатюрной его фигуркъ, по пріятному голоску, по его кротости и добродушной улыбкъ. Его пріемъ меня очень ободрилъ, но тімъ все и кончилось. Я просиль у него занятія; онъ вельль подождать, потомъ объщаль, все откладываль и изръдка даваль переписать какую-нибудь коротенькую бумажку. Съ другими моими товарищами было не лучше; они имъли право разгуливать по комнатамъ канцеляріи, разговаривать между собою, только не слишкомъ громко, и мешать другимъ заниматься. Имъющіе штатныя мъста и канцелярскіе обходились съ нами въжливо, но смотръли косо, какъ на трутней. Изръдка, съ досадою, но тихо произнесенныя слова: баричи, бълоручки, доходили до нашего слуха; инымъ казались обидны, другимъ лестны для самолюбія. Тогда уже было замътно составившееся намъреніе всъхъ невоспитанныхъ въ канцеляріяхъ, въ семинаріяхъ и университеть не подпускать къ должностямъ.

<sup>\*)</sup> Статисты у насъ солдаты, а компарсы за границей вольные люди, которые нанимаются представлять народъ или войско и въ нарядъ ходить по сценъ.

Чего-то ожидая, толковать о вздоръ, персливать, какъ говорится, изъ пустаго въ порожнее съ праздными товарищами моими, весьма не запимательными, было совсъмъ незабавно. Мнъ скоро все это надовло, я пересталъ ходить въ экспедицію, много одинъ разъ въ мъсяцъ показывался въ ней, и пикто не думалъ съ меня за то взыскивать.

Къ числу странностей моей судьбы принадлежитъ и то, что куда бъ и и попадалъ, куда бы ни опредълялся, никогда не встръчалъ я ни одного знакомаго лица: все были новыя, мнъ дотолъ неизвъстныя. Всякій разъ долженъ былъ знакомиться, изучать людей, посреди коихъ долженъ былъ жить. Ни во время ученія, ни на службъ никто дважды товарищемъ моимъ не бывалъ. Можетъ-быть, это самое пріучило меня такъ наблюдать характеры людей.

Изъ десятка, къ коему я принадлежалъ, только двое или трое заслуживають (и то не очень) найти здёсь мёсто. Первымъ, важнейшимъ между нами, почитался Александръ Михайловичъ Безобразовъ, хорошій, старинный, столбовой дворянинъ, какъ часто упоминаль овъ о томъ, въ родственныхъ связяхъ съ дучшими дворянскими фамидіями. Природа захотъла уподобить его фамильному его имени; а фортуна, ей наперекоръ, взяла къ себъ на колъни и досель не перестаетъ ласкать его и тешить. Все те успехи, кои могуть дать красота, любезность, высокая нравственность, общирныя свёдёнія и умъ свётскій, и умъ дъловой, всъ сіи успъхи онъ безъ нихъ получилъ. Какъ же удалось ему? Какъ удается глупцу, который крыпко на себя надыется, ни въ чемъ не сомнъвается, который смълъ, безстыденъ, настойчивъ и всякимъ благопріятнымъ случаемъ умветь пользоваться. Онъ быль совсэмь необразованный человыкь, а въ молодости камерь-юнкерь при дворъ Александра, не то что нынъ, и никто не находилъ это страннымъ; онъ былъ уродливо-дуренъ собою, а въ него влюбилась богатая красавица, вопреки волъ матери, ушла съ нимъ и обвънчалась; онъ едва умълъ грамотъ, а написалъ и напечаталъ книжку; онъ ничего не смыслиль въ дълахъ, а поперемънно въ трехъ губерніяхъ губернаторъ, ставился другимъ въ примъръ, давно уже сенаторъ и мътить нъ Государственный Совътъ.

О другомъ моемъ сослуживцѣ, Ранцовѣ, потому только здѣсь упоминаю, что онъ былъ мнѣ и землякъ, Пензенскій помѣщикъ, и болѣе другихъ искалъ моего знакомства. Умершій отецъ его, Иванъ Романовичъ, былъ побочный сынъ графа Романа Ларіоновича Воронцова; мать и семейство его постоянно жили въ Петербургѣ и меня часто къ себѣ приглашали. Онъ былъ очень пристоенъ и скроменъ въ обществѣ; но только почтеніемъ къ матери былъ удерживаемъ отъ нетрезвой развратной жизни. Послѣ смерти ея бросилъ службу, уѣхалъ въ Пензенскую деревню и тамъ въ распутствѣ кончилъ вѣкъ.

Одинъ только третій нашъ товарищь Вельяминовъ-Зерновъ отличался прилежаніемъ и основательными познаніями, по быль песносно скученъ и неопрятенъ. Опъ послѣ запимался законовѣдѣніемъ, писалъ что-то о законахъ, могъ быть очень полезенъ, по всегда имѣлъ пеудачи по службѣ.

Экспедиція государственнаго благоустройства, нына департаменть полиціи исполнительной, состояла изъ четырехь отдаленій. Первымъ, какъ сказаль я, управляль Серебряковъ, добрый человакъ, Екатерининскихъ временъ приказная строка. Начальникъ втораго отдаленія быль Николай Спиридоновичъ Тихомировъ; онъ слыль человакомъ самымъ благороднымъ и такимъ казался; я его только что видаль, оставался онъ не долго и не знаю, куда давался. Третьимъ отдаленіемъ управляль Магницкій, а четвертымъ Михаилъ Никитичъ Баккаревичъ, бывшій профессоръ Московскаго университета, самый нестерпимый и злой педантъ, который съ подчиненными обходился какъ съ школьниками. Ни единаго слова мы другъ другу никогда не сказали, за то манялись взорами и читали въ нихъ взаимную ненависть и презраніе. Чиновниковъ другихъ отдаленій я никого не зналъ, но въ нашемъ примачательны были два столоначальника.

Первый, Гаврило Семеновичь Покровскій, быль въ Александроневской Духовной Академіи соученикъ Сперанскаго, который и заманилъ его въ гражданскую службу. Притворство одного и скромность другаго составляли единственное между ними сходство. Покровскій началъ съ генералъ-прокурорской канцеляріи; потомъ вмъстъ съ дълами ему ввъренными перенесенъ изъ нея въ министерство или департаментъ внутреннихъ, гдъ при тъхъ же дълахъ и кончилъ длинное свое поприще. Есть люди, для которыхъ столъ, коимъ они управляютъ, доцженъ быть столбы Геркулесовы; природа, на сей столъ имъ указывая, говоритъ: ты далъе не пойдешь; но въ Россіи какая-то могущественная сила тянетъ дюдей вверхъ, иногда противъ воли ихъ. Такимъ образомъ и мой Гаврило Семеновичъ, увлеченный сею сплой, и даже въ бореніи съ ней, перельзъ черезъ свой столъ и подъ конецъ дней своихъ очутился надъ департаментомъ. Орлиный полетъ Сперанскаго быль ему не по крыльямь; онъ не завидоваль ему, а только имъ любовался. Я не знавалъ человъка менъе его словоохотнаго: вотъ то-то быль молчальникъ. Но за краткостію словъ, за неподвижностію черть и взглядовъ видна была сильная страсть, страсть къ бумагамъ, страсть съ утра до вечера надъ ними сидъть, ихъ перебирать, въ нихъ копаться, наблюдать за правильнымъ ходомъ, заботясь впрочемъ мало о ихъ содержаніи. Это была какая-то бользнь, форміазмъ, бумагоманіе, разстройство нервъ, которое утихало только отъ бумажнаго осязанія. Въ Петербургь знаваль онъ обыкновенно только ту часть города, чрезъ которую лежала дорога отъ квартиры его къ церкви и въ канцелярію; въ день Свътлаго Воскресенія посль объдни безъ всякаго дъла сидъль онъ одинь въ департаменть, съ прівзда своего въ малольтствь никогда не бываль за заставой, отъ роду не бываль въ театрахъ, не посьщаль никакихъ гульбищъ; долго не зналь, гдъ Лътній садъ и когда одинъ разъ потребовали его туда съ дълами къ министру, жившему въ маломъ дворцъ Петра Великаго, то онъ было заплутался.

Совершенную противоположность являль въ себъ другой столоначальникъ, Петръ Петровичъ Кильдюшевскій, весельчакъ, говорунъ, добрый и умный малый. Этому бы утро хорошенько поработать, за то остальное время дня погулять, попировать, только пристойно, съ хорошими и образованными людьми. Какъ это случилось, что онъ пональ въ Казанскую Семинарію, когда прозвавіе у него было Татарское, лицо, фигура и выговоръ какіе-то Чувашскіе? Отецъ его изъ муллъ не перешелъ ли въ православные священники? Онъ неизмънно быль со мною хорошь; много и часто толковаль со мною, но не довольно ясно, и я долго не могъ понять, что онъ такое, чего ему хочется? Теперь, когда Кильдюшевскіе такъ размножились, съ перваго слова догадался бы я, что онъ либералъ. Это было слъдствіемъ маленькой слабости: онъ очень хорошо учился, зналъ иностранные языки, даже говорилъ по-французски очень смешно, однимъ словомъ быль созданіемь діль своихь, и оттого почиталь себя великимь человъкомъ. Онъ любилъ сердечно и восхищался только тъми, кто самъ проложилъ дорогу или можетъ ее проложить себъ, въ число коихъ дълаль честь и меня включать. Отъ объихъ отцовскихъ религій, кажется, не оставалось у него ни одной, и оттого-то Бонапарте ставилъ онъ выше Бога, а Сперанскаго выше Бонапарте. Его живость, его нескромность, его всеприсутствіе въ последствіи много повредили ему въ глазахъ правительства, и уже въ чинъ дъйствительнаго статскаго совътника, не по доброй воль, должень быль онь оставить службу. Къ похвалъ его должно сказать, что отъ мъсть имъ занимаемыхъ онъ, кромъ жалованья, ничего не получаль; а когда, впослъдствіи, положеніе его сділалось роскошніве, то еще въ похвалу ему скажу, что онъ темъ обязанъ былъ честной и счастливой игре. Онъ былъ самый усердный членъ Англійскаго клуба, долго веселиль его своими любезными странностями и опечалиль только своею смертію.

Служеніе моє въ департамемні внутреннихъ діль иміло еще одну невыгодную, можно сказать мучительную сторону. Губернаторы находились въ прямой зависимости отъ министра и его департамента;

слъдственно отецъ мой былъ въ самыхъ частыхъ съ ними сношеніяхъ; слъдственно, состоя тамъ на службъ, обязанъ я былъ находиться его повъреннымъ, его постояннымъ ходатаемъ, если не заступникомъ. Тогда люди ранъе зръли, ранъе старълись; въ тогданнія мои лъта, нынъ мив только что вступить въ университетъ или приготовляться въ вступленію въ него: тогда отъ меня требовали опытности и дъятельности. А что могъ я дълать? Ничьею довъренностью не могъ я пользоваться. Сперанскій пересталъ пускать меня къ себъ, а до Кочубея было высоко какъ до царя. Между тъмъ, \*\*\*, получившій мъсто начальника отдъленія въ департаментъ юстиціи и распространявшій здъсь свои связи, подбиваль отсюда безпрестанно Пензенскихъ негодяевъ къ продолженію наступательной войны.

Что тогда происходило въ Пензъ, тому трудно повърить. Миъ бы теперь самому казалось, что память меня обманываеть, если бы не имълъ въ рукахъ письменныхъ доказательствъ, копій съ жалобъ, посылаемыхъ къ министру. Пригласитъ ли кто моего отца объдать, онъ осмълится занемочь и пришлеть извиниться, за эту грубость жалуются Кочубею; какой-нибудь мерзавець до того ли себя дурно ведеть, что даже въ Пензъ закрываются ему всъ дома, онъ называеть это гоненіемъ моего отца и приносить жалобу; побранятся ли два поміщика, идутъ на судъ къ отцу моему, грозно требуя отъ него справедливости, и когда онъ имъ докажетъ, что это сущій вздоръ, они мирятся, а не менве того жалуются высшему начальству, что въ ихъ городв натъ суда. Разумъется, здъсь этому смъются, хотя \*\*\*, чрезъ коего подаются просьбы, и умъетъ всякое подобное дъло выставить въ дурномъ видъ. Но снисходительное министерство, не терпя никакихъ жестокостей, обращается къ губернатору съ требованіемъ поясненій, а къ губерискому предводителю съ поручениемъ склонить просителей къ оставленію діла, повидимому не заключающему въ себі большой важности. Еженедъльная переписка съ родителями имъла предметомъ почти исключительно всё эти непріятности. По словамъ брата почитали меня весьма близкимъ къ Сперанскому, дивились моей вътренности, моей безпечности и не могли понять, какъ возможно такъ мало заниматься отцовскими делами. Я не зналь что отвечать, иногда даже дгаль, чтобы сколько-нибудь успокоить бъднаго моего родителя.

Въчная эта тревога, волненіе, разстроили здоровье отца моего до того, что въ концъ Августа впалъ онъ въ тяжкую бользнь, получилъ желчную, нервическую горячку, отъ которой чрезъ нъсколько недъль единый Богъ, а ужъ конечно не тогдашніе Пензенскіе врачи, его избавили. По выздоровленіи его умолялъ я его всячески, чтобы прівхалъ въ столицу; онъ самъ имълъ намъреніе это сдълать въ началь зимы,

чтобы выйдти наконець изъ несноснаго положенія, изъ разговоровъ съ Кочубеемъ и другими министрами усмотрѣть, можетъ ли онъ далѣе продолжать службу или долженъ ее бросить.

Одно семейное обстоятельство тому воспрепятствовало и заставило сію повадку на некоторое время отложить. Средній брать мой Николай, какъ видели выше, стояль съ Малороссійскимъ кирасирскимъ полкомъ въ Воронежв. Онъ влюбился тамъ въ одну молоденькую дъвочку. Со временъ Петра Великаго, два трудолюбивыя купеческія семейства, Горденины и Тудиновы, водворили промышленность въ Воронежь, устроили близъ него первыя суконныя фабрики. Не знаю, что сдълалось съ Гордениными, объ нихъ что-то не слыхать; но Тулиновы, хотя въ последстви времени и разделились на несколько ветвей, хотя уже давно получили дворянское достоинство, и хотя нынъ нъкоторые изъ нихъ служать въ гвардіи, а другіе имфють придворные чины, никогда не хотели удалиться отъ источника своей известности и богатства. Одинъ изъ нихъ, предобръйшій и препочтеннъйшій человъкъ, отставной отъ армін капитанъ, Иванъ Ивановичь, въ числѣ другихъ д'втей имель дочку Варвару, не столь красивую, какъ миловидную. Въ семнадцать или въ восемнадцать лътъ, съ удивительною бълизною, съ въчно играющимъ румянцемъ, съ добротою и нъжностію въгодубыхъ взорахъ, какъ не понравиться? Пылкій брать мой сдълался безъ ума оть нея. Не скоро могъ онъ получить ея руку. Зная его крутой нравъ, родители колебались ее выдать; по разсудивъ, въроятно, что столь почтительный сынъ, столь нъжный братъ, долженъ быть непремънно и примърнымъ мужемъ, какъ вообще прекраснымъ семьяниномъ, ръшились изъявить свое согласіе и не ошиблись въ своемъ продположеніи.

Будущій тесть моего брата не иміль большаго состоянія: невдали оть Воронежа прекрасное помістье Рамонь, да суконная фабрика, оть которой въ ті поры прибыль была незначительная, воть все, что онь пміль. Запретительная система 1808 года, какъ ни вредва была для Россіи во многихъ отношеніяхъ, для фабрикантовъ была очень выгодна; съ тіхъ поръ положеніе родныхъ моего брата примітнымъ образомъ стало улучшаться. Почти единственный примітрь въ Россіи: родъ Тулиновыхъ, не оставляя одного діла и города въ теченіи боліве полутораста літъ, отъ поколітнія до поколітнія, все усовершенствоваль изділія своихъ мануфактуръ и умножаль свое благосостояніе. Тогда же Иванъ Ивановичь, кромі приличнаго приданаго и небольшаго канитала, ничего за дочерью дать не могь. А какъ у насъ въ семействі давно уже дурной обычай за богатствомъ не гоняться; то мою родители никакого препятствія не поставили сыну, когда онъ началь просить ихъ благословенія. Сговору назначено быть въ Ноябрів міжт

сяць, а спадьбв въ Январъ 1804 года, послв чего въ Февраля молодые съ поклономъ должны были явиться въ Пензу. Такъ и случилось, и только въ Мартъ по послъднему зимнему нути могли родители мои предпринять путешествие въ Нетербургъ.

Они прибыли 23-го числа и пашли меня въ довольно просторныхъ комнатахъ, изрядно меблированныхъ, на Невскомъ Проспектъ, для ихъ прівзда за нъсколько дней передъ тъмъ напятыхъ, но совстите топленныхъ, ибо у меня было много жару въ крови и ни гроша денегъ въ карманъ. Радость свиданія на пъсколько минутъ могла согръть моихъ родителей, но потомъ падобно было посиъщите послать за дровами.

Точно такъ какъ я съ малою опытностію моею предвидёль, прівздъ моего отца имълъ на дъла его самое полезное вліяніе. Первый пріемъ Кочубея быль обыкновенный его пріемъ, учтивый, холодный, важный, но послъ двухъ или трехъ свиданій онъ совершенно перемънился. Надобно отдать справедливость этому Кочубею: онъ имълъ одно достоинство, которое исключительно должно бы принадлежать царямъ. Въ немъ была удивительная способность выбирать людей, умъть ихъ употреблять и знать имъ цъну. Отъ природы бъденъ, онъ быль самый искусный оцънщикь чужихь сокровищь и безъ собственныхъ капиталовъ, однимъ кредитомъ, былъ цёлый векъ богатъ. Онъ увидълъ, сколь мивніе, внушенное ему насчетъ отца моего, было ошибочно и всеми силами старался загладить свою ошибку. Другіе министры: графъ Румянцовъ, графъ Васильевъ, Вязмитиновъ встрътили отца моего дружелюбно. Только двое: полуотставной Трощинскій, возбуждаемый земляками своими, Пензенскими хохлами, да педавно поступившій, на мъсто уволеннаго Державина, князь Лопухинъ, бывшій при Павлъ генералъ - прокуроромъ, къ которому \*\*\* попалъ лость, не скрывали даже своего недоброжелательства.

Десять лѣтъ не бываль отецъ мой въ Петербургѣ; сколько перемѣнъ нашель онъ въ немъ! Но изъ старыхъ знакомыхъ никто къ нему не перемѣнился. Самые почетнѣйшіе изъ нихъ, князь Александръ Борисовичъ Куракинъ, Сухтеленъ, Беклешовъ, Кіевскій знакомый генералъ Розенбергъ, всѣ неоднократно его посѣщали. Офиціальныя-же отношенія не столь были лестны. Государь при представленіи не удостоилъ его ни единымъ словомъ. Министры почли излишнимъ прислать ему визитныя карточки, и Сперанскій, только что директоръ департамента, сдѣлавъ сіе, почиталъ оное со стороны своей необычайною вѣкливостію. Не знаю, не было-ли принято за правило чрезъ мѣру возвышать министровъ и унижать званіе губернаторовъ? Если было, то мы видимъ плоды сей мудрой системы.

Пребываніе моихъ родителей въ Петербургъ не могло быть продолжительно; сопряженныя съ тъмъ издержки для ихъ состоянія были слишкомъ обременительны. Весьма было замѣтно, что отецъ мой, обнесенный графу Кочубею, симъ послѣднимъ не съ выгодной стороны былъ представленъ самому Государю. Надѣясь на время, чтобы сіе исправить и выпросить ему наружный знакъ отличія, который бы въ провинціи могъ произвесть полезное для него дѣйствіе, онъ покамѣстъ предложилъ ему представить къ наградамъ всѣхъ чиновниковъ, которые, по мнѣнію его, то заслуживаютъ, и чрезъ нѣсколько дней всѣиъ безъ исключенія оныя испросилъ: это по тогдашнему было очень важно. Послѣ того отцу моему, обезпеченному насчетъ будущей защиты Кочубея, оставалось только приготовиться къ отъѣзду.

Желаніе матери моей было не такъ скоро со мною разставаться; да и мнѣ самому хотѣлось на время отдохнуть не отъ трудовъ, а отъ нуждъ мною претерпѣнныхъ въ столицѣ. Итакъ рѣшено было ѣхать и мнѣ, но напередъ испросить совсѣмъ ненужное дозволеніе министра. По сему случаю быль я отцомъ лично ему представленъ. Я увидѣлъ его въ первый разъ и не оробѣлъ отъ его важности; онъ съ улыбкой сквозь зубы сказалъ мнѣ что-то, кажется, пріятное и ободрительное. Сперавскій объявиль отцу, что пачпорта мнѣ не нужно, что это въ числѣ отброшенныхъ формальностей; какъ было ему не повѣрить? Но уже тутъ видно было не забвеніе, а дурной умыселъ держать меня безъ службы. До сихъ поръ не могу понять глупаго стыда своего, который заставилъ меня это важное для меня обстоятельство утаить отъ родителей. Но какъ бы то ни было, 22-го Мая мы оставили Петербургъ.

Эти тысячу четыреста верстъ между Петербургомъ и Пензой, это пространство, по которому въ продолжени и всколькихъ лътъ сноваль я, какъ челнокъ у ткача, описывать мив нечего; скажу только, что меня посадили одного въ препокойную, вновь купленную коляску, и что сидя въ ней и вспоминая кибитки и телъги, въ которыхъ я по этой дерогъ катался, мив казалось, что я въ раю.

По прівздв въ Москву, мы недвли на двв остановились въ ней у зятя Алексвева. Въ это время, передъ самымъ нашимъ прівздомъ, послідовала тамъ важная переміна. Я было и забылъ сказать, что графиня Дарья Петровна Салтыкова, съ сопровожденіи супруга своего, отправившись въ Декабрі 1802 года изъ Петербурга, отъ разстроеннаго желудка занемогла дорогой и скончалась на станціи Хотилові. Ударъ этотъ такъ поразиль бізднаго старика, что съ тіхъ поръ какъ умственныя, такъ и тілесныя его силы примітно начали слабіть. Не въ состояніи будучи даліве продолжать службу, онъ въ конці Апріля

уволенъ отъ должности, и за нъсколько дней до насъ прибыль назначенный на его мъсто многореченный Беклешовъ, дважды генеральпрокуроръ.

Первый вывадъ въ Москвъ отца моего былъ къ повому военному губернатору, который тотъ же день пригласилъ его объдать, а на другой день прівхалъ самъ вечеромъ съ гражданскимъ губернаторомъ Барановымъ и Кіевскимъ знакомымъ квяземъ Хованскимъ на бостонъ. Такія пріязненныя отношенія были очень полезны Алексвеву, который увидълъ, что съ графомъ Салтыковымъ онъ не всего лишился.

Я замътилъ, что полицеймейстерская должность зятя моего въ глазахъ Московской публики очень упала, самь же опъ сталъ еще болье любимъ. Полиція тогда только и уважаема, когда она страшна; а въ первые годы царствованія Александра, кромъ настоящихъ преступниковъ, кому и чего было бояться? А все шло, какъ нельзя лучше. Русскихъ надобно сколько нибудь баловать, чтобъ они не шалили: однимъ страхомъ ихъ удержишь, можетъ-быть, а не исправишь.

Двъ недъли, проведенныя нами въ тогданией Москвъ, прошли какъ двъ блаженныя минуты. Я не люблю этихъ мимолетныхъ радостей; лучше бы ихъ не знать, или бы онъ были продолжительнъе.

Мы повхали не прямо въ Пензу, а сдвлали верстъ триста крюку, чтобъ въ Воронежъ познакомиться съ новыми родными. До Тулы была мив знакомая дорога; Ефремовъ и Елецъ были только для меня новые города. Съ нами не случилось никакого важнаго приключенія, кромъ одного, которое однакоже не имъло несчастныхъ послъдствій, коихъ ожидать было можно. Сдълалась гроза, и мы съ сестрой Елисаветой сидъли закутавшись въ коляскъ, какъ ужасный громовой ударъ, какихъ я не запомню, испугалъ лошадей, и онъ безъ памяти понесли насъ внизъ по прекрутой и превысокой горъ надъ самою станціей Пальной; отъ проливнаго дождя сдълавшался грязь могла одна удержать стремленіе нашего бъга и спасти нашу жизнь. Сестра моя, великая трусиха, помертвъла, да и я едва ли менъе ея испугался. Чтобъ дать понятіе о сей горъ, скажу, что окрестные помъщики върить не хотять, чтобъ Альпы и Пиринеи могли быть выше и ужаснъе ея.

Мы нашли городъ пустымъ; всё разъёхались по деревнямъ, кромѣ Тулиновыхъ, которые, бывъ предварены, ожидали вашего пріёзда. Благословенная семья, патріархальные правы, но не безъ просвёщенія. Семейство сіе состояло тогда, исключая отсутствующей дочери, моей невъстки\*), изъ мужа съ женой, двадцати двухъ или двадцати-трех-

<sup>\*)</sup> Тотчасъ послъ свадьбы брата мосго, Малороссійскій кираспрскій полкъ былъ переведень изъ Воронежа въ городокъ Гадячъ Полтавской губерніи. Тамъ находились молодые супруги.

лътняго сына Алексъя, другаго сына Димптрія, лътъ четырнадцати, и маленькой двънадцатилътней дочери. Ръдко случалось мит встръчать столько кротости и добродушія, вмъстъ съ умомъ и пристойностію, какъ въ тещъ брата моего, Авнъ Семеновнъ. Старшій сынъ былъ добрый малый, но принадлежалъ болье къ нынъшнему, чъмъ къ своему времени: деньги предпочиталъ онъ знаніямъ и почестямъ, и до того мечталъ безпрестаняо о богатствъ, что лишился наконецъ ума. Отецъ Тулиновъ, какъ сказалъ я прежде, былъ добрый и почтенный человъкъ, съ стариннымъ воспитаніемъ и старинными правилами. О двухъ другихъ дътяхъ, тогда еще малолътныхъ, кажется, говорить здъсь нечего.

Семейство Тулиновыхъ, столь извъстное въ Воронежъ по своему гостепріимству, удвоило старанія, чтобъ насъ лучше принять; можетъ, быть, по старой пословиць: не для зятя собаки, а для милаго дитяти; но кажется и родство съ такимъ человъкомъ, какимъ былъ мой отецъ, должно было для нихъ быть лестно. Собственный домъ ихъ, каменный, двухъ-этажный, хорошо и прилично убранный, съ большою усадьбой, находился почти за городомъ, и мы могли почитать себя какъ бы въ гостяхъ у помъщика-сосъда. Два раза былъ я въ Воронежъ, а не могу сказать, чтобы видълъ этотъ городъ; первый разъ зимой въ темнотъ и во время вьюги катался я въ немъ закутанный, другой разъ почти въ него не въъзжалъ.

Пробывъ не болъе двухъ дней въ Воронежъ, мы пустились далъе въ Тамбовъ, куда прибыли подъ вечеръ, ночевали у нашего знакомаго почтъ-директора Треборна и на другой день объдали у него. Время становилось самое жаркое, и мы ръшились ъхать ночью, своротивъ съ большой дороги на другую, кратчайшую, черезъ степь, по которой намъ выставлены были лошади. Нельзя выразить того удовольствія, которое чувствуешь въ первой молодости, когда во время ночной прохлады, въ покойномъ экппажъ, летишь по благовонной степи, по гладкой, какъ полъ, дорогъ; какъ сладостно засыпаешь, и по временамъ какъ сладостно просыпаешься! Это испыталъя въ ту ночь, въ которую оставили мы Тамбовъ.

Опять и по той же дорогѣ приблизился я къ Пензенской губерніи, но уже не ночью, а днемъ, не въ ужасную вьюгу, а среди палящаго зноя. Чембаръ назывался уже городомъ и былъ все еще деревней; однакоже пять или шесть домиковъ, съ крышами изъ досокъ, въ полтора года въ немъ выросли. Въ одномъ изъ нихъ мы остановились, и пока отецъ мой пошелъ по избамъ, въ которыхъ помѣщались присутственныя мѣста, насъ посѣтила сперва нотабельная пер сона въ городѣ, купчиха Коробчиха, ни дать ни взять Пошлепкинизъ комедіи Ревизоръ, пустилась всѣхъ ругать, болѣе всѣхъ городничих

Реймерсъ и потомъ какъ ей, такъ и другичь судейнамъ, одна за другой прибывавнимъ, клантъся въ поясъ. По что всъ сіи уъздчые оригиналы, противъ тъхъ, кои ожидаютъ меня пъ Пензъ!

## VI.

Всю здость свою на этоть городь издиль я при первомъ его описанія; теперь постараюсь быть умітрениве, чтобы не надойсть повтореніями. Я надінось даже быть забавень, съ номощію многихъ чудаковь, представителей образа мыслей и духа того времени. Не знаю, благорастворенный ли воздухъ дітній на меня дійствоваль, или, зная Пензу по опыту, я вооружился противъ нея терпівніємь; какъ бы ни было, на этоть разъ прибыль я въ нее съ какою-то тихою покорностію къ волів судебъ.

Дии два или три спустя послѣ нашего пріѣзда (однакоже не по сему случаю) городъ вдругъ наполнился и оживился: наступила Петровская ярмарка, которая начинается съ Иванова дня, съ 24 Іюня, и продолжается недѣлю, до 1 Іюля. Тутъ увидѣлъ и первый разъ въжизни сіе ежегодное, но для провинціп тѣмъ не менѣе, важное событіе \*).

Внизу подъ горой, на которой построена Пенза, въ малонаселенной части ся, среди довольно общирной площади, стоить церковь апостоловъ Петра и Павла. Въ день праздника сихъ святыхъ, вокругъ церкви собирался народь и происходить торгь. Но какъ жители, покупатели, купцы и товары размножились и стало тъсно, то и перенесли давки немного отдаль, на пространное поле, которое тоже получило название площади, потому что окраено едва виднъющимися лачужками.

Туть стояли ряды, сколоченные изъ досокъ и крытые лубками; между ними была также лубками крытая дорога для проходящихъ. Вездъ сквозило, отовсюду могли проникать солнце, дождь и пыль. Съ утра до вечера можно было туть находить разряженныхъ дамъ и дъвицъ и услужливыхъ кавалеровъ. Но покупать можно было только по утру, и то доволено рано: остальное время дня ряды дълались мъстомъ всеобщаго свиданія. Не тернятія пъшеходства, по большей части весьма тучныя барыни, съ дочерьми, толстенькими барытнями, преспокойно садились на широкіе прилавки, не оставляя бъдному торговцу

<sup>\*)</sup> Во время Кіевскихъ контрактовъ видѣлъ я уже ярмарку, по опа не имѣла пичего похожаго на наши впутрениія ярмарки. Тамъ бываетъ опа зимой, въ Япварѣ, и на Подолѣ всѣ обывательскіе домики обращаются въ теплыя лавки, куда заѣзжаютъ один только покупатели

ни полъ-аршина для показа товаровъ. Вокругъ суетились франты, и съ ихъ ужимками, вотъ какъ обыкновенно начинался разговоръ: «Что покупаете-съ?» — «Да ничего, батюшка, ни къ чему приступу нѣтъ»; а купецъ: «Помилуйте, сударыня, да почти за свою цѣну отдаю», и такъ далѣе. Такъ по нѣсколькимъ часамъ оставались неподвижны сіи массы, и часто маски въ тоже время: сдвинуть ихъ съ мѣста было совершенно невозможно; не помогли бы ни убѣжденія, ни самыя учтивыя просьбы, а начальству бѣда бы была въ это вступаться. А между тѣмъ, это одна только въ году эпоха, въ которую можно было запасаться всѣмъ привознымъ \*). И потому-то матери семействъ, жены чиновниковъ, бѣдныя помѣщицы, въ простенькихъ платьяхъ, чѣмъ свѣтъ спѣшили дѣлать закупки, до прибытія дурацкой аристократіи.

Одна весьма важная торговля начиналась только въ рядахъ, но условія ея совершались послъ ярмарки. Это быль ловъ сердецъ и приданыхъ: какъ на Азіатскихъ базарахъ, на прилавкахъ, взрослыя дъвки также выставлялись, какъ товаръ.

Помінцикамъ и ихъ семействамъ, съйхавшимся почти изо всей губерніи, можно было бы, кажется, уміть пріятнымъ образомъ недільку повеселиться. И было бы гді: вокругъ Пензы, ять одной и въ двухъ верстахъ отъ нея, есть прелестныя рощины; нітъ, они предпочитали грязь, пыль и духоту ярморочную. Одно увеселеніе, которое похоже на что вибудь, бывало въ Петровъ день: это назывался воксалъ или баль въ регулярномъ саду г. Горпхвостова, куда въ этотъ день платили за входъ. Садъ былъ не великъ; но галдарея, какъ еще говорили тогда, была преогромная, правда, однако, также досчатая. Она была обита выбъленою холстиной и украшена пребольшущею жестяною люстрой; въ окнахъ же стояли деревянные треугольники, къ коимъ прибивались желізные шандалы. Тутъ довершались побіды красоты: статуи, кои какъ вкопанныя сиділи на ярмаркі, здіть одушевлялись, приходили въ сильное движеніе, при блескі сальныхъ світь и звукахъ громкой музыки.

Кстати объ увеселеніяхъ. Кто бы могъ повърить? Въ это время было въ Пензъ три театра и три труппы актеровъ. Такое чудо нужно объяснить. У насъ все такъ шло съ временъ Петра Великаго: кроется крыша, когда нътъ еще фундамента; были уже университеты, академін, гимназін, когда еще не было ни учителей ни учениковъ; вездъ

<sup>\*)</sup> Замвчательно также, что Пензенскіе курды, коихъ число и состояніе столь малы, передъ самою ярмаркой стараются выписывать свой товаръ, зная напередъ, что только въ это время можетъ онъ почти весь быть распроданъ. И отъ того-то въ остальные мѣсяцы года въ Пензъ ничего почти нельзя было найти.

были театры, когда не было ин піссъ, ни сколько-нибудь порядочныхъ актеровъ. Право жаль, что, забывъ пословицу: посившишь да людей насмъщишь, мы надорвались, гонясь за Европой. Итакъ въ Пензъ ъри театра, оттого что полубарскій затьи, забытыя въ Петербургь, кое-гдъ ещо встръчались въ Москвъ, а въ провичціяхъ были ещо во всей силь обычая.

Труппа г. Горихвостова посвящена была игранію оперъ и исключительно Итальянской музыкь; особенно славилась въ ней какая-то Аринушка. Сія труппа играла даромъ для увеселенія почтенной публики, собиравшейся у почтеннаго г. Горихвостова. Я къ этому обществу не принадлежаль, сихъ пьвиць не слыхахъ и крайне о томъ жалью: это въ карикатурномъ родь должно было быть совершенство.

Григорій Васильевичь Гладковъ \*), самый безобразный, самый безправственный, жестокій, по довольно умный человъкъ, съ пъкоторыми свъдъніями, пиблъ пристрастіе къ театру. Подль дома своего, на городской площади, построилъ онъ небольшой, однакоже каменный театръ, и въ немъ все было, какъ водится, и партеръ, и ложи и сцена. На эту сцену выгоняль онъ всю дворию свою оть дворецкаго до конюха и отъ горничной до портомойки. Онъ предпочиталъ трагедіи и драмы, но для перемены заставляль иногда играть и комедіи. Последнія шли хуже, если могло быть только чго-нибудь хуже первыхъ. Все это были какія-то страдальческія фигуры, все какь-то отзывалось побоями, и нъкоторые увъряли, будто на лицахъ, сквозь румяна и бълила, были иногда замътны синія пятна. Эги представленія я видълъ, но что сказать мнв объ нихъ? Даже и вспомнить и жалко, и гадко. За деньги (которыя, разумъется, получалъ господинъ) пграли несчастные по зимамъ. Зрители принадлежали не къ самому высшему состоянію.

Самаго стариннаго покроя баринъ, носастый и брюхастый Василій Ивановичъ Кожинъ, безъ всякой особой къ тому склонности, изъ подражанія, или такъ для препровожденія времени, затѣялъ также у себя камедь; и что удивительнѣе, сдѣлалъ сіе удачнѣе другихъ. Но о труппѣ его потолкуемъ послѣ; а теперь поговоримъ о томъ, что занимательнѣе, о его домашней жизни. Почти до шестидесяти лѣтъ прожилъ онъ холостой, въ деревнѣ, рѣдко изъ нея выѣзжая, какъ вдругъ въ сосѣдствѣ его появилась одна старая, на помадѣ, на духахъ и на блондахъ промотавшаяся сіятельная чета. Князь Василій Сергѣевичъ и княгиня Настасья Ивановна Долгоруковы, въ близкомъ родствѣ со

<sup>\*)</sup> Братъ его Иванъ Васильевичъ былъ при Александръ оберъ-полицеймейстеромъ въ объихъ столицахъ.

вейми знатнъйшими фамиліями, имъя сыновей генераловъ, при концъ дней своихъ принуждены были поселиться въ оставшейся имъ Пензенской деревнъ. Съ нима была дочка Катерина Васильевна, сорокальтняя дъва; не знаю была ли она разборчива въ Москвъ, но въ глуши, куда она попалась, рада-рада умег была, чтобъ выйти... за Василія Ивановича; добрые сосъди это дъло какъ-то состряпали. Она была воспитана въ Смольномъ монастыръ, безъ Французскаго языка не могла дохнуть, а на немъ между сосъдями ей не было съ къмъ слова молвить. Цълый въкъ съ старымъ медвъдемъ, котя смирнымъ, ручнымъ, но прожить въ его берлогъ! Это ужасно. Дъло ръшено; она купила въ Пензъ общирный, ветхій, деревянный домъ и перевезла въ него мужа со всъми его театральными затъями. Благодарю за то судьбу мою: во всякій пріъздъ мой въ Пензу, они были моею отрадой.

Есть странности, коихъ предесть на словахъ или перомъ никакъ передать невозможно: надобно было ихъ видъть. Странности сихъ супруговъ пропсходили отъ сочетанія въ нихъ всевозможныхъ противоположностей. У обоихъ было добръйшее сердце, но въ немъ дворянская спъсь чрезвычайно умножилась княжескимъ родствомъ. Надобно было видъть ихъ обхожденіе; слова ты они не знали между собой. Еслибъ онъ былъ женатъ на великой княжнъ, то, кажется, болъе почтенія онъ не могъ бы ей оказывать; она платила ему тъмъ же, стараясь другимъ дать чувствовать, что молодая жена обязана уважать стараго лътами мужа.

Трудно было назвать ее уродливою, а красивою еще труднъе: какъ для красоты женской, такъ и для безобразія есть нъкоторыя условія; она имъ всемъ была чуждою. Похожаго на ея лицо я нигде не встръчалъ и увъренъ, что никто не встрътитъ. Все то, что у другихъ бываетъ продолговато, у нея было совершенно круглое, и глаза, и носъ, и ротъ. Съ брюшкомъ нъсколько скривленнымъ, она никогда не была, но въчно казалась, беременною. Цвътъ лица у нея былъ свътло-мъдный, тъло плотное, но не регулярное какъ у Василія Львовича Пушкина, если въ сихъ Запискахъ его кто припомнитъ. Съ нимъ имъла она много сходства и въ характеръ: была также добродушна, чрезвычайно легковърна и также хотъла всъхъ любить и всъми быть любимою. Но чего въ немъ не было, она была безмърно вспыльчива; гиввъ ея бывалъ мгновененъ, но ужасенъ, и казалось, что въ углу ея добръйшаго сердца хранится для запаса злость безъ всякаго употребленія; но когда нужда потребуеть, она является, и тогда бъда! Самыя жесточайшів, язвительныя истины осыпають оскорбителя Катерины Васильевны. Вообще до глубокой старости на ней оставался отпечатокъ первобытнаго Смольнаго воспитанія; она сохраняла дітскую, милую откровенность. Пороки, или лучие сказать, недостатки ел были малочислениы и безвредны для общества: ода была неопрягна, скупа и прожорлива, любила фздить по чужимъ объдамъ и подъ именемъ ридикюля всегда посила съ собою огромный мѣшокъ, куда клала фрукты, сласти, конфеты, на сихъ объдахъ собираемые, и ими же потомъ у себя гостей потчивала. Въ дополнение скожу, что она говорила голосомъ удушливо-перхотнымъ и къ тому же картавила.

Одно не могу я похвалить въ ней: ея безчеловъчный эгонзмъ. Со строгою супружескою върностью, съ безчувствіемъ, съ равнодушіемъ, котъла она плънять; не раздъля ихъ, возбуждать сильныя страсти, сводить людей съ ума. Многіе прикидывались влюбленными: тогда поглядъли бы вы, съ какимъ гордымъ самодовольствіемъ смотръла она на свои мяимыя жертвы! Въ числъ ихъ былъ и я; а Василій Пвановичь и не думалъ ко мит ревновать: онъ зналъ, что полубогиня не можетъ имъть слабостей, и даже собользновалъ робкой моей любви. Въ его отсутствіе, она дълалась иногда гораздо смълъе, но разумъется до извъстныхъ границъ, которыя мы съ ея супругомъ умъли ей ставить: когда она казалась встревоженною, изумленною, я становился отчаянно почтительнымъ и удалялся. Не знаю, отчего эта мистификація могла меня нъкоторое время занимать; я думаю, отъ скуки.

У такихъ добрыхъ господъ-содержателей труппа не могла быть иначе какъ веселою, прекуріозною. Кожинымъ удалось гдъ-то нанять вольнаго актера Грузинова, который препорядочно зналъ свое дъло; да и между дъвками ихъ нашлась одна, Дуняша, у которой, невзначай, быль природный таланть. Катерина Вэсильевна, помня, какъ въ Смольномъ сама госпожа Лафонъ учила ее пграть Гонолію, преподавала свои наставленія, кои въ настоящемъ случав, мев кажется, были безполезны; ея актеры могли пграть однь только комедін ст. птніемъ и безъ пънія. Эту труппу называли губернаторскою, ибо мой отецъ дъйствительно ей покровительствовалъ и для ея представленій выпросиль у предводителей пребольшую залу дворянскаго собранія, псключая выборовъ почти всегда пустую. Завелось, чтобы туда вздили (разумъется, за деньги) люди лучшаго тона, какія бы ни были ихъ политическія мивнія. Къ Гладкову же въ партеръ ходила одна чернь, а въ ложи вздила зввать злейшая оппозиція, къ которой однакоже онъ самъ отнюдь не припадлежалъ.

Этотъ разъ прожиль я въ Пензъ не съ большимъ пять мъсяцевъ, но дълалъ изъ нея частыя отлучки. Первая поъздка моя была вскоръ послъ Петровской ярмарки, Саратовской губерніи, Балашовскаго уъзда, въ село Зубриловку, о которомъ было помянуто въ первой части сихъ Записокъ. Въ проъздъ нашъ чрезъ Москву, объдалъ у насъ мо-

лодой, великій господинъ, князь Өедоръ Сергвевичъ Голицынъ, также читателю знакомый, и взялъ съ моихъ родителей слово отпустить меня въ ихъ деревню къ 5 Іюля, дню именинъ отца его. За годъ до того, будучи Рижскимъ военнымъ губернаторомъ, киязь Сергій Өедоровичъ, по какому-то небольшому неудовольствію, вышелъ въ отставку и повхалъ жить на зиму, какъ всв тогдашніе бояре, въ Москву, а на лёто въ свою Зубриловку. Въ Казацкомъ мнё такъ ее расхвалили, что я съ нетерпёливымъ удовольствіемъ туда отправился.

Мнъ надобно было сдълать 130 верстъ проселочными дорогами, но я вездъ находилъ славныхъ лотадей за умъренную цъну. Сперва ночеваль я въ нашемъ Симбухинъ, а потомъ въ тридцати верстахъ оттуда, въ сель Бекетовкъ, нашелъ я Хоперъ почти ручейкомъ, и во всю дорогу редко разставался съ его берегами. Если онъ самъ выбраль мёста, чрезъ кои началь протекать, то надобно предполагать въ немъ много вкуса, ибо они очаровательны; взялъ бы онъ немного льеве, и опъ быль бы въ пустынь, а туть, что за виды, что за рощи, или лучше сказать, что за лъса, темные, но не дремучіе! Провзжая ими въ льтній день, дышешь какою-то жаркою, душистою влагой, подобною (но во сто разъ лучше) тъмъ парамъ, которые поднимаются съ горячей плитки, когда льють на нее спиртовые духи. Досадно, что я никогда не умълъ описывать природу, ни чувствъ, которыя она во мнъ производить; право жаль, ибо, любуясь ея красотами, я всегда делаюсь чрезвычайно добръ и вселюбителенъ. Между тъмъ, по всей дорогъ безпрестанно находишься въ нёсколькихъ верстахъ, иногда даже въ нёсколькихъ сотняхъ сажень, отъ голой степи, которая начинается внезапно и тянется на сотни верстъ, какъ великій постъ, въ одну минуту прерывающій шумную масляницу. Върно последній ямщикъ, который везъ меня въ вечеру, былъ, какъ и я, обвороженъ прелестью воздуха и неба, что, не замътивъ узкаго Хопра, переъхалъ чрезъ него, сбился съ дороги, и мы попали въ степь, гдъ, плутавъ нъсколько времени, только послё полуночи, почти передъ разсветомъ, могъ я прівхать въ Зубриловку. Тамъ, однакоже, по заведенному славному порядку, мит тотчасъ отвели хорошую комнату съ хорошею постелью.

Когда я проснудся и одёдся, то было уже около десяти часовъ утра, и всё, для поздравленія хозянна именинника, собирались въ залу, гдё поставленъ быль завтракъ. Я какъ будто предугадалъ, что взялъ съ собою мундиръ; ибо всё пріёзжіе гости, сосёдніе дворяне и даже самые сыновья князя были при мундирахъ, при шпагахъ, и кто ихъ имёлъ, при орденахъ. Кому нынё изъ отставныхъ вельможъ будетъ оказана подобная почесть? Теперь сбылась гадкая Русская пословица, что отъ кого чаютъ, того только и величаютъ.

Хотя ему было не въ диковинку, но киязь Голицынъ былъ тропуть сими знаками уваженія и вообще со всіми обощелся скоріве какъ съ дорогими гостями, чімъ съ людьми, прібхавшими къ нему на поклоненіе. Объ немъ говорить нечего, онъ ко миз всегда былъ очень добръ; да и сама сердитая княгиня была эготъ разъ со мною безмірно ласкова.

Зубриловка есть одно изъ немногихъ мъсть въ Россіи, нодобныхъ палацамъ и замкамъ, коими усвяна Польша. Тамъ Славянское племя долго и тщетно гнули подъ феодальныя формы: ни Радзивилы, ни Сапъги, ни Чарторыйскіе, не смотря на несмътныя богатства, на многочисленный дружины, ихъ окружавшія, никогда не могли едблаться совершенно независимыми владътелями, какъ высокіе бароны въ Германін, Францін и Италін. Ихъ неограниченная, ихъ необузданная власть, все оставалась насиліе, не законъ. Въ Россіи удъльные князья являли когда-то и что-то тому подобное; съ истребленіемъ уділизма, съ утвержденіемъ единодержавія, намъстники государевы, начальники городовъ и областей, съ ограниченною властью, получали помыстья, вивсто жалованья, и въроятно палаты для жительства. Хоромы владъющихъ помъстьями, какъ и богатыхъ вотчинниковъ, въ старинное неприхотливое время, могли отличаться отъ избъ простолюдиновъ только большимъ размъромъ и большею опритностью. Мало-по-малу блескъ двора сталъ привлекать богатыхъ владъльцевъ въ Москву, а исканіе мъсть и почестей удерживать ихъ въ ней; съ улучшеніемъ вкуса, съ умножениемъ потребностей начали строиться шире и прочнъе, и тогда деревянная Москва сдълалась Москвою бълокаменною. Какъ видно изъ исторіи, не одни опальные царедворцы и воеводы ссылались въ свои деревни; но и другіе, послуживъ Богу и Царю, удалялись на отдохновение въ свои родовыя или жалованныя имънія. Долго существоваль сей обычай, и въ отдаленныхъ отъ столицы мъстахъ неръдко можно было найдти маститую старость вельможи, окруженную всеобщимъ благоговъніемъ и отражающую блескъ, заимствованный ею отъ свътлаго лица государева (я говорю ея языкомъ), при коемъ она нъкогда находилась. Въ такого рода жизни, кажется, нътъ вичего феодальнаго.

Нѣсколько позже, привычка къ солнцу не дозволяла далеко отдаляться отъ лучей его. Тогда, кажется, родилось названіе подмосковныхъ и умножилась цѣнность ихъ. Тогда, не переставая быть царедворцемъ, не покидая любезныхъ ему золотыхъ цѣпей, могъ бояринъ на лѣто освобождаться отъ ихъ тягости, такъ однакоже, чтобы, при первомъ позывѣ царя или честолюбія своего, могъ онъ скорѣе возложить ихъ на себя. Во временныхъ убѣжищахъ начали, на подобіе

царскихъ, заводиться въ маломъ видъ дворцы и сады, а въ отдаленныхъ богатыхъ вотчинахъ, ветхія зданія господскія стали клониться къ паденію и замъняться, гдъ волостною избой, гдъ домикомъ для прикащика или управителя.

Но время текло, нравы мёнялись, и строился Петербургъ. Съ начала однакоже, въ новую столицу перенесены обычаи старой, и среди окрестностей первой явилось великольпіе по большей части уже новыхъ боярскихъ фамилій, въ Гостилицахъ, въ Славянкъ, въ Коировъ, въ Мурзинкъ, въ Муринъ, въ Парголовъ. Это было не надолго, это казалось слишкомъ далеко отъ двора, и всъ названныя мъста опустълн. Тогда богатыя, прекрасныя дачи по Петербургской дорогъ, на царскомъ пути, всъ разряженныя, съ объихъ сторонъ вытянулись почтительнымъ фрунтомъ. Кто бы могъ прежде ожидать? И онъ брошены, и онъ распроданы подъ фабрики. Нынъ, въ самомъ Царскомъ Селъ, въ Павловскомъ, въ Петергофъ или на островахъ, поближе къ Каменному и Елагину дворцамъ, Русская знать, въ хорошенькихъ, разубранныхъ уютныхъ дачкахъ гнъздится, жмется, какъ дворня въ пюдскихъ. И эти люди называютъ себя аристократами!

Въ старину, то-есть какъ говорится въ Россіи, лѣтъ сорокъ тому иззадъ, всѣ отставные вельможи полагали, что имъ нигдѣ приличнѣе жить нельзя какъ въ отставной столицѣ. Нѣкоторые изъ нихъ не оставляли ея во все лѣто, имѣя въ самомъ городѣ сады, въ десять или въ двѣнадцать разъ болѣе иныхъ Каменноостровскихъ дачъ; другіе ѣздили въ свои подмосковныя, кои продолжали беречь и украшать; немногіе, какъ киязь Сергій Өеодоровичъ, отправлялись въ дальнія деревни.

Итакъ Зубриловка его, равно и лежащее въ тридцати верстахъ отъ нея, село Надеждино, князя Куракина, еще красовались тогда и славились не только во всемъ околоткъ, но и во всъхъ сосъднихъ губерніяхъ. Грустно теперь подумать объ нихъ. Что сдълалось и съ вами, Ташань, Батуринъ, гдъ долго и тихо догасали два фельдмаршала, герой Россіи и геній доброты? Гдъ ихъ потомство, и кому вы нынъ принадлежите? А ты, Бълая Церковь, мъсто знаменитое въ лътописяхъ воинственной, вольной Украйны, что стало съ тобою? Иятидесятильтнія просвъщенныя старанія одной Русской женщины превратили степь твою въ безконечный прелестный вертоградъ; ты сдълалась добычею горделивой, злой, неблагодарной Польки, ея невъстки, ненавистницы имени Русского, и она обрекла тебя забвенію и запустънію.

Какъ въ предшествующую ночь, за Хопромъ, верчусь я все около Зубриловки, и насилу могу въ нее попасть. Деревня построена въ низу и отдъляется прудомъ и плотиною отъ горы, на которой

стоить господскій домь, каменный, трехъ-этажный. Въ соединеніи съ двуми большими каменными-же двухъ-этажными флигелями, носредствомъ двухъ предлинныхъ оранжерей и имѣи подлѣ себи церковь, величиною превосходящую самый большой уѣздный соборъ, домъ сей, вся эта масса зданій представляются глазу добольно поразительно. Исключая той горы, на которой находятся строенія, съ лѣвой ся стороны, есть еще двѣ другія гораздо ея выше; всѣ они покрыты густымъ лѣсомъ, а въ ихъ промежуткахъ долины, ущелья и пригорки чрезвычайно разнообразятъ мѣстоположеніе и безпрестанно производять новые виды. Горы сіи паполнены родниками, которые изъ боковъ ихъ вырываются сильно быющими ключами 1). Легко можно повѣрить, послѣ такого Эдема, какою пустыней должно было казаться, хогя и въ лучшемъ климатѣ, плоское Казацкое: на его равнинѣ только что было гарцовать казакамъ.

Только вокругь господскаго дома видна рука искусства, но и туть, въ этихъ бассейнахъ, каскадахъ, сильно помогала ей природа. Имъніс сіе было не родовое; князь Голицынъ купиль его и потомъ три года сряду стояль въ немъ на безсмънныхъ квартирахъ съ двадцати-четырехъ-эскадроннымъ Смоленскимъ драгунскимъ полкомъ, коего онъ быль начальникомъ. Утверждаютъ, что всъ построенія Зубриловки были дъло рукъ солдатскихъ; это извиняется дурнымъ обычаемъ: полкъ давался тогда какъ аренда, п въ самомъ Петербургъ, начальники гвардіи симъ дешевымъ, способомъ возводили себъ дома.

Хотя я быль въ новомъ мѣстѣ, однакоже въ знакомой сторонѣ: всѣ сыновья князя Сергѣя Өеодоровича (исключая Михаила, который служилъ тогда въ Семеновскомъ полку) были на лицо. Меньшіе, Василій и Владиміръ, все еще находились въ малолѣтствѣ; двое постарѣе ихъ, Павелъ и Александръ, прежніе мои соученики, только что взяты изъ пансіона аббата Николя, гдѣ кончили ученіе ²); Өеодоръ былъ каммергеромъ и въ отпуску, Сергѣй и Григорій въ отставкѣ.

Сей послъдній при новомъ Государъ вступиль было въ службу, не генераль-адъютантомъ какъ прежде, а генераль-майоромъ по арміи;

¹) Насъ князь Сергій, третій сынъ хозяпна, повезъ кататься въ открытыхъ линейкахъ, чтобы показать намъ окрестности. Мы остановились и вышли погулять по одной долинъ, исполненной благоуханія и пересъченной свѣтлыми бъгущими ручьями. Я бы назвалъ ее долиной счастія, готовъ бы построить тамъ домикъ и оставаться въ ней въкъ. Съ нами первою гостьей была генеральша, Агнія Дмитріевна Ступишина, наша Пензенская и бывшая губернаторта; опа не могла понять, зачъмъ мы тутъ остановились. "Помилуй, батюшка, князь Сергъй Сергъевичъ, куда ты насъ это завезъ, сказала она, али деревьевъ-то не видали, али травы?" Меня такъ и взорвало.

<sup>2)</sup> Что это было за ученье! Вст воспитанники этого пансіона, которые знають что-пибудь, начали учиться уже по выходт изъ него.

но въ вслъдъ за отцомъ опять ее оставилъ. Во время коронаціи Александра, женился онъ на молодой дѣвицѣ, графинѣ Катеринѣ Ивановнѣ Сологубъ, дочери извѣстной при Екатеринѣ красавицы Натальи Львовны и племянницѣ Александра и Димитрія Львовичей Нарышкиныхъ. Она была изъ числа тѣхъ женщинъ, кои, къ чести прежняго времени и къ стыду настоящаго, встрѣчались тогда чаще чѣмъ нынѣ. Ихъ образцомъ была императрица Елисавета Алексѣевна. Пріятности лица молодой княгнии Голицыной были ничто въ сравненіи съ ея скромною любезностію: не покидая земли, она все казалась на дорогѣ къ небу, и еслибы могла быть убыль въ ангелахъ, то, я увѣренъ, что изъ такихъ существъ дѣлали бы ихъ новый наборъ.

Житье въ Зубриловкъ мнъ показалось славное; оно напоминало, какъ богатые и знатные баре живали въ старину. Нътъ лишнихъ прихотей, но всего вдоволь; столъ изобильный, сытный и вкусный, прислуга многочисленная, ворота настежъ, сосъди, мелкіе дворяне, такъ и валятъ, но не обременяя собою: предовольны, когда хозяннъ скажетъ имъ привътливыхъ слова два-три. Князь Өедоръ, мой милый аристократъ, будущій владълецъ Зубриловки, тогда уже поговариваль объ vie de château, объ удовольствіи по временамъ удаляться въ свой замокъ, среди малаго, но избраннаго круга; толиу же сосъдей показывать только въ важныхъ случаяхъ, ва празднествахъ, какъ декорацію. Они съ отцомъ имъли разныя понятія о деревенской жизни.

Пробывъ въ отсутствии четыре или пять дней, воротился я въ Пензу. Она нъсколько присмиръла послъ тъхъ отзывовъ, которые сообщены были ей изъ Петербурга. \*\*\* въ ней не было, и по заючности не могъ бы онъ такъ сильно на нее дъйствовать, еслибъ, какъ Илія возносясь, не бросилъ онъ мантіи своей, какъ Елисею, нъкоему г. Бекетову.

Преемникомъ его былъ въ званіи прокурора г. Ламановъ, человъкъ тихій и благородный; во въ немъ оставался онъ не болье полутора года, бывъ переведенъ вице-губернаторомъ во вновь учрежденную Томскую губернію. Тогда отставной маіоръ Бекетовъ, по ходатайству друга своего, \*\*\*, произведенъ въ надворные совътники и назначенъ на его мъсто. Въ умъ и познаніяхъ этотъ человъкъ отсталъ даже отъ \*\*\*, но въ дерзости и безнравственности его самого превзошелъ.

Онъ былъ двоюродный братъ знаменитаго нашего поэта Дмитріева; къ тому же его звали Аполлонъ Николаевичъ, поэтому почиталъ онъ себя въ обязанности быть въ знакомствъ съ музами и въ правъ судить о литературъ. И по этой части былъ онъ оракуломъ въ Пензъ, то есть его сужденія принимались слъпо, почтительно, но въ

тоже время невнимательно, какъ о дълъ постороннемъ, ни до кого не касающемся, какъ ръчь на непонятномъ языкъ. А что это было за глубочайшее невъжество!

Первый годъ своего прокурорства онъ быль довольно умвренъ, пристоенъ; мы были тогда знакомы, и опъ просилъ меня съ скромною гордостію заглянуть въ оставленное имъ для службы его сельское убъжище. На возвратномъ пути изъ Зубриловки долженъ я быль переменить лошадей въ селе его Черкасскомъ, и въ отсутствие хозяина, но по его приглашенію, пошель смотрать его домь. Онъ быль каменный, двухъэтажный и поставленъ совсемъ поперекъ большой дороги; съ правой стороны была роща, съ лъвой садъ; малое пространство между ними и домомъ было еще наполнено двумя откосами или пантдусами въ нихъ ведущими. Только подлё самаго дома, подъ откосами, съ объихъ сторонъ оставлено было для проъзда по аркъ, дабы никто не могъ ни пробхать, ни пройти, не полюбуясь, не подивясь причудливости г. Бекегова. Внутренность дома отвъчала наружности его: вездъ безпорядокъ; по моему совсымъ непріятный, везды претензіп на странность, все не на своемъ мъсть. Напримъръ, среди кабинета его нашель я гипсовую статую Амура (я ожидаль найти Бахуса) съ извъстною надинсью, qui que tu sois, на столикъ визитную карточку хозяина, на которой написано: pour prendre congé; наконецъ на крытой соломою конюшив заметиль я honny soit qui mal y pense. И что всего страневе, г. Бекетовъ прескверно говорилъ по-французски и не могъ почти слова сказать безъ ошибки.

Описывая первый прівздъ мой въ Пензу, упомянуль уже я о госпожть Бекетовой, крассть холодной и суровой, блиставшей какъ солнце на снъжныхъ равнинахъ. Такія женщины въ многочисленныхъ обществахъ служатъ ему только наружнымъ украшеніемъ, но въ семейной жизни они ея благополучіе. Какъ бы не замъчая пороковъ мужа и слабостей отца, Прасковья Петровна Бекетова обоихъ почтительно и нъжно любила, какъ долгъ, для матери была утъшеніе, Провидъніе для дътей, и она осталась до конца жизни набожною, благотворною, любимою и всепочитаемою. Какъ я всякому люблю отдавать справедливость, то и о самомъ Бекетовъ долженъ сказать, что въ поступкахъ противъ жены его нечъмъ было упрекнуть, равно какъ и въ лихоимствъ. Эти двъ обязанности почиталъ онъ священными.

Родители Бекетовой также находились тогда въ Пензъ. Отецъ ея, Петръ Михайловичъ Опочининъ былъ добръ и слабъ характеромъ. Онъ былъ богатый Ярославскій помъщикъ, но въ первой половинъ жизни, черезчуръ любя ея наслажденія, какъ многіе другіе наши дво-

ряне, съ безпечностію истинно-русскою, успѣлъ все имѣніе прожить \*); подъ старость лѣть въ чипѣ статскаго совѣтника, принужденъ онъ былъ принять должность совѣтника Пензенской Уголовной Палаты, въ тѣ поры еще довольно уважаемую.

О женъ его, Алексантръ Өедоровиъ, урожденной Ладыженской, скажу только, что она служила образцомъ дочери. При воспоминания о прежней роскопии, ни жалобы, ни упрека пикогда изъ устъ ея не выходило: она имъла эту тихую твердость, героизмъ женщинъ. Не знаю право, куда такія жены дъватись? Нынъ малъйшая слабость мужа служитъ женъ предлогомъ его преслъдовать и, среди собственныхъ безпорядковь, еще казаться жертвою. Въ этомъ отношеніи Европейскіе обычан не моремъ, не прямо вошли къ намь, а черезъ Польшу.

Пріязнь матери моей сь г-жей Опочининой, подчиненность мужа ея отду моему, и увъщанія сына ихъ, служившаго въ Петербургъ, до нъкотораго времени удерживали буйные порывы противъ насъ г. Бекетова. А этотъ шуринъ былъ ему весьма полезенъ, ибо находился въ самомъ завидномъ положени для молодаго человъка. Ротмистръ ковной гвардіи и любичый адьютангь цесаревича Константина Павловича, съ пріліною наружностью и гибкимъ вкрадчивымъ характеромъ, онъ удивительно всёмь нравился и мужчинамъ, и женщинамъ. Онъ быль ростомъ не великъ, но чудесно сложенъ, въ самомъ голосв имъть что-то привлекательное, хотя въ немъ ничего не было женоподобнаго, а развы только одинь императорь Александрь болые его одарень быль мужскимь кокетствомь. Ни передъ къмъ не увижаясь, онъ однакоже никому не показывалъ гордости, и, въроятно не любя печальных лиць, самъ старанся всемъ уныбаться. Выло ли это въ немъ врожденное благосклонное ко всемъ чувство, то сіе дълаетъ честь его сердду; или въ столь молодыхъ лътахъ это уже было слъдствіемъ разсчета, тогда оно служить доказательствомъ тонкаго ума. Всякій ищеть пути къ возвышенію; а онъ не ошибся въ томъ, который избраль. Передъ тымь зимой я съ нямъ познакомился; но видълся съ нимь не часто, или мни такъ казавось, потому что всакій разъ

<sup>\*)</sup> Не знаю, дозволено ли порицать слабость, когда она двлается почти всемъ общею и когда, такъ сказать, она есть двйствіе мъстностей. Стъсненные въ взвъстныхъ границахъ, во всемъ размежеванные, западные вароды давно уже принуждены разчитывать. Но въ Россіи все сще такъ безпредъльно, и власть царя, и настоящія границы, и будущее ся предназначеніе, что неудивительно, если въ корепныхъ си жителяхъ такъ много преувеличеннаго и все такъ дълается на широкую руку. Болъе всего это выкезывалось въ Москвъ. Но подождемъ: уже и въ ней ультрамотовство примътно уменьшишплось; число номъщиковъ въ Россіи навърное удесятирилось съ тъхъ поръ, а число промотавшихся, конечно, не составляетъ и дссятой доли противъ прежизго. Не доказывать и пото, что Нъмцы не пъррасно насъ обработываютъ?

обращение его и разговоръ были столь милы, что я бы его не на-

Я объщаль ивсколько повыхь портретовь, ивкоторые уже намараль, а остается еще довольно. При представлении ихъ я не буду, какъ въ Кіевв, слъдовать порядку адресь-календаря: Непза всегда была городь дворянскій, а не казонный. Но какъ надобно какого вибудь порядка держаться, то я раздъляю ихъ на враговь, на пріятелей и на преданныхъ дому нашему.

Въ числъ первыхъ къ сожально находились два семейства, дотоль связанныхъ съ монии родителяли узами самой тьсной дружбы. Одно изъ нихъ, семейство Ступининыхъ, состояло изъ четырехъ лицъ и трехъ покольній. Я только что говорилъ объ Агніи Дмитріевив, которую видъль въ Зубриловкъ; у нея была мать, у нея быль мужъ, у нея была дочь. Сама она была женщина простая, суетливая, ни добрая ни злая и великая хлопотунья. За то мать ея, Елисавета Петровна Леонтьева, была одарена необыкновеннымъ умомъ, которымъ прикрывала всъ недостатки стариннаго воспитанія; будучи малочиновная и небогатая вдова, и не самой строгой правственности, она умъла себя поставить на такую ногу, что никто не смъль ей отказывать въ знакахъ наружнаго уваженія. Когда же она единственную дочь свою выдала за Пензенскаго губернатора, тогда похищенное ею право первенства обратилось въ законное, неоспоримое.

Иванъ Алексвевичъ Ступишинъ открываль Пензенскую губернію, былъ первымъ въ ней губернаторомъ. Трудно было найти человъка, у котораго голова была бы пустве; а между тъмъ онъ избранъ Екатериной и, что еще удивительнъе, выборъ сей нельзя было осудить. Находившись долго въ военной службъ, онъ былъ изъ числа тъхъ строгихъ, точныхъ исполнителей даваемыхъ имъ предписаній, которые бываютъ полезны тамъ, гдъ умствованія могли бы только запутывать дъла. Какъ онъ былъ нрава серіознаго и весь исполненъ чести, доброты и справедливости и какъ онъ попалъ въ то счастливое время, когда правительство само поддерживало поставляемыхъ имъ начальниковъ, то, волею или неволею, всъ почтительно ему повиновались. Кътому же и дълъ сначала было немного; и въ вихъ, кажется, было столь же мало отвлеченностей, какъ и въ мысляхъ Ивана Алексвевича. Оставивъ службу, онъ ръдко показывался въ Пензъ, хотя и жилъ въ тридцати верстахъ отъ нея, въ деревнъ своей Пановкъ.

Полученное имъ довольно большое наслъдство послъ брата и пожалованное ему имъніе, вмъстъ съ цебольшимъ родовымъ, составило ему до полуторы тысячи душъ; а какъ у него была одна только дочь, то и могла она почитаться богатою невъстой, особенно въ провинціи. Эта молоденькая, бъленькая, полненькая дочь его, Александра Ивановна, имъла самое пріятное изъ дурныхъ лицъ. Ея воспитаніемъ занималась преимущественно умная бабка ея Леонтьева, и хотъла имъ прославиться, стараясь одарить ее всёмъ, чего въ самой недоставало, и не щадя на то денегъ. Внучка оправдала ея ожиданія: отъ всёхъ другихъ дъвицъ въ Пензъ отличалась скромностію, любезностію, знала иностранные языки и по французски выражалась, какъ говорили тогда на немъ въ большомъ свътъ; много читала, переводила и казалась чуждою даже маленькимъ дъвичьимъ сплетнямъ. Голосъ ея былъ пріятный и въ согласіи съ нъжностію, съ чувствительностію, которыя, какъ имълъ я случай узнать послъ, были въ ней не столько врожденныя, какъ внушенныя иностранными гувернантками.

Никто изъ молодыхъ людей (которыхъ, впрочемъ, было немного) не смъль къ ней подступиться, и еслибы маленькое, едва замътное предпочтение не ободрило старшаго брата моего Павла, которому она чрезвычайно нравилась, то онъ довольствовался бы любить ее въ молчанін. Однакоже, они поняли другь друга, воспламенились и объяснились; но дъвица Ступишина, зная уже виды и надежды, не столько родителей, какъ гордой честолюбивой бабки, просила его до удобнаго случая хранить ихъ взаимную страсть. И дъйствительно, г-жа Леонтьева, выдавъ глупую бъдную спроту свою за генералъ-поручика и губернатора, могла надъяться, что такая внука будеть за канцлеромъ или за фельдмаршаломъ. А между тъмъ дъвочкъ, восторженной отъ чтенія романовъ, довольно пріятно, въ тиши уединенія, на яву длить собственный романъ. Одинъ учитель, Французъ (эти люди всегда мѣшаются въ любовныя дёла), который прежде того даваль уроки, часто навёщаль Пановку, отвозиль туда письма оть брата и привозиль оттуда на нихъ отвъты. Письма ея были по-французски, а какъ братъ мой на этомъ языкъ говорилъ нехорошо, а писалъ еще хуже, то тотъ же самый Французъ, болье со словъ, переводиль Русскія его письма, а онъ уже потомъ списывалъ. Когда случилось мив послв читать эти посланія молодой Ступишиной, то миж казалось, что страсть и искусство выражать ее далве идти не могуть; но еще поздиве, когда я болъе начитался романовъ, нашелъ въ нихъ цълыя страницы, уже мною читанныя. Какъ все это болье переписывалось чымь сочинялось, никакая любовная переписка названія сего такь не заслуживаеть.

Прошло въсколько мъсяцевъ, и оба семейства, ничего не подозръвая, продолжали свои дружественныя снешенія и, не смотря на тридцать верстъ разстоянія, довольно часто другъ друга посъщали. Наконецъ робкая дъва осмълилась признаться во всемъ отцу, который одобрилъ ея желанія, и она посиъшила сообщить о томъ моему брату.

Въ нетерпвливой радости своей онъ обратился къ родителямъ, и они нашли все это дъломъ весьма обыкновеннымъ, естественнымъ. Партія была самая выгодная, неравенство могло только быть въ одномъ состояніи; къ тому же въ провинціи это могло казаться соединеніемъ двухъ династій. Но не такъ думали Леонтьева и дочь ея; узнавъ истину отъ неосторожнаго старика, онъ въ два-три дня усибли совсѣмъ сбить его съ толку, и когда мать моя прібхала къ нимъ съ формальнымъ предложеніемъ, то госпожа Леонтьева, отъ имени всѣхъ, не весьма искусно, но довольно учтиво сдѣлала отказъ.

Можно себъ представить, что изъ того послъ произошло, види съ одной стороны женщину живую, самолюбивую какъ мать моя, а съ другой—раздраженную, бранчивую дуру Леонтьеву и дочь ея, и между ними услужливыхъ сплетчицъ и перенощицъ. Болъе года прошло послъ этого разрыва, когда во второй разъ пріъхалъ я въ Пензу, и вражда была тогда во всей силъ; за то и любовь молодыхъ людей также не угасала, и тайная переписка продолжалась еще года два.

Другое семейство, о коемъ я упомянулъ, было нъкоторымъ образомъ продолжениемъ перваго. Говоря о молодости отца моего и о первыхъ связяхъ его въ Пензъ, я назвалъ Ефима Петровича Чемесова,
мужа древнихъ временъ. Болъе тридцати лътъ существовала у него съ
отцомъ моимъ дружба старинеая, непоколебимая. Онъ былъ еще довольно молодъ, когда безиощадный для дворянъ Пугачевскій бунтъ достигнулъ Пензы. Всъ бъжали. Онъ остался, примъромъ своимъ ободрилъ нъкоторыхъ молодыхъ помъщиковъ и, пользуясь довъренностію
и уваженіемъ, которыя имълъ даже между простымъ народомъ, изъ
господскихъ людей, изъ мъщанъ и изъ нъсколькихъ поселянъ успълъ
собрать почти цълый полкъ, который вооружилъ наскоро и назвалъ
уланскимъ; надобно знать, что ни самъ онъ и никто изъ его сподвижниковъ никогда не бывалъ въ военной службъ \*). Съ этимъ войскомъ
онъ выступилъ противъ непріятеля, но къ счастію былъ такъ уменъ

<sup>\*)</sup> Не доказываеть ли это, что всякій Русскій въ одинъ мигъ изъ мирнаго гражданина можетъ превратиться въ смѣлаго воина? И послѣ того какъ не видѣть, сколь безполезенъ отяготительный, извурительный для государства обычай держать въ мирное время полмиліона подъ ружьемъ? Миъ кажется достаточно бы было одиихъ кадровъ, когда могучій голосъ Царя можетъ въ короткое время и пятаго отъ сохи вызвать къ оружію-Неужели солдаты только для потѣхи и помпы царей? Тогда это тягостнѣе, чѣмъ роскошь десяти дворовъ. Миѣ все кажется, что Славянское племя, разумѣется кромѣ Поляковъ (которые въ немъ выродки), имѣетъ въ себѣ что-то молочное, что-то бѣлое, свѣжее, пръсное. Турки, равно какъ и Нѣмцы, берегутъ его въ погребъ, въ преисподвей; Пруссаки квасятъ его, гноятъ, чтобы сдѣлать изъ него какой-то сыръ; но тамъ, гдѣ оно свободно, появленіе непріятеля кипятитъ его какъ огонь, оно клокочетъ, и горячія его волны какъ льва поглощаютъ враговъ.

и осторожень, что не хотыль дать себя и людей своихъдаромъ зарызать. Сила мятежниковъ была уже такъ велика, что при первомъ появленін его бы истребили; онъ довольствовался вести партизанскую войну, нападать врасплохъ на отряды вражьи, отбивать конвои, затруднять сообщенія, спасать бъгущихъ отъ злодвевъ, сохранять духъ повиновенія въ крестьянахъ. Онъ ничего не бралъ у жителей, ничего не стоилъ казив, и содержалъ команду свою единственно отхваченнымъ у мятежниковъ. Удивительно, что такіе подвиги не были награждены, но въ нихъ самихъ находилъ онъ уже себъ награду; этою эпохой, по всей справедливости, всю жизнь свою гордился. Нъсколько времени быль онъ потомъ провинціальнымъ прокуроромъ и наконецъ воеводою (съ нимъ и прекратилось Пензенское воеводство). Такъ какъ маленькое тщеславіе всегда бываетъ слабая сторона добродушныхъ людей, то и онъ не былъ его чуждъ: на низкомъ каменномъ жиль в построиль онъ обширный деревянный домъ, понын еще существующій, и сколь возможно лучше, по тогдашнему времени, его убраль; почитая себя представителемь царской власти, онъ назваль его дворцомъ, и когда въ торжественные дни послъ молебна приглашаль онь къ себъ чиновниковъ объдать, то всегда говориль: «Покорно прошу ко мив во дворецъ».

Большую страсть имълъ онъ къ чтенію: все, что было писано, печатано по-русски, подлинники и переводы, по какой бы части наукъ, о какомъ бы предметъ то ни было, все онъ прочиталъ, но все безъ разбора, безъ системы, и еслибъ онъ приготовленъ быль образованіемъ, то конечно быль бы ученъйшимъ тогда человъкомъ. Страсть къ наукамъ изобразилъ очень хорошо въ немъ Загоскинъ, въ романъ своемъ Искуситель. Но еще болье быль онь падокь на умь; умныхь людей обожаль онь, и потому ни мало ни удивительно особенное пристрастіе его къ единственной сестръ своей, вышесказанной Елисаветъ Петровнъ Леонтьевой. Несмотря на то, онъ однакоже сначала не хотель никакого принять участія въ ссоръ ея съ нашимъ семействомъ. Къ сожалѣнію, вмѣстѣ съ честностію, съ благородствомъ души, не соединялъ онъ тёхъ строгихъ, твердыхъ правилъ, коими руководствовался отецъ мой; быль снисходителень къ негодяямъ: довольствуясь на нихъ не походить, онъ выслушиваль ихъ вранье и жалобы, оспариваль ихъ, потомъ модчалъ и, наконецъ, чуть ли не готовъ былъ съ ними соглашаться. Къ тому же онъ старълъ, слабълъ, начиналъ слъпнуть и съ каждымъ днемъ становился подвластиве хитрой сестрв своей. Онъ не побранился, не поссорился съ отцомъ моимъ, къ тому не было ни малъйшаго повода; но онъ вдругъ остылъ къ нему и такъ остался до смерти

своей. Впрочемъ съ объихъ сторонъ никто не слыхаль отъ нихъ ни малъйшей жалобы, ни малъйшаго осужденія.

Когда отецъ мой прибылъ въ Пензу на губернаторство, тогда дворянство, обрадованное его прівздомъ, желая чёмъ нибудь ему угодить, не нашло пичего лучше, какъ друга его Чемесова единогласно избрать своимъ губерискимъ предводителемъ. Тъже самые люди, прибъгая къ нему потомъ, старались увърить его, что долгь и безпристрастіе требують отъ него, чтобъ онъ быль защитникомъ ихъ правъ противъ насилія; но ему не было случая за нихъ вступаться: никто не думаль нападать на нихъ. Желая сколько нибудь сблизиться съ ослъпленнымъ другомъ, отецъ мой, будучи въ Петербургъ, настоятельно, убъдительно, чрезъ Кочубея выпросиль ему чинъ статскаго совътника. Сначала это старика было потвшило; но Леонтьева скоро усивла его увърить, что это сдълано было съ намъреніемъ его унизить, и онъ почиталь это жесточайшею обидой. Я быль крестный сынь его и, слъдуя старому обычаю, по духовному родству обязанъ былъ его посъщать. Какъ онъ, такъ и семейство его всегда встръчали меня съ распростертыми объятіями.

Семейство сіе было многочисленное; у него было четыре сына и пять дочерей. Супруга его, Мароа Адріановна, имфла въ себв много оригинальнаго, была типомъ старинной дворянской спъси и фамиліи Чемесовыхъ и Киселевыхъ, къ коимъ принадлежала по замужеству и происхожденію, почитала выше всёхъ другихъ дворянскихъ родовъ въ Россіи. Она вела жизнь самую праздную; ни деревенскимъ, ни домашнимъ хозяйствомъ, ни воспитаніемъ дътей, ни даже угощеніемъ посьщавшихъ ее, она никогда не занималась; не понимала другой любви, кромъ супружеской, не предавалась особенной набожности, не любила выбажать, не думала о нарадахъ, не умъла пірать въ карты; а между тъмъ никогда не знала скуки. Тьфу пропасть, скажутъ иные, да чго же она дълала? А вотъ что: у ней была чудесная жельзная память, вивств (чему трудно повврить) съ чрезвычайнымъ любопытствомъ п удивительною скромностію. Она любила собирать въсти, но не разглашать ихъ; она ихъ копила, прятала и, не обременяя ее, наполняла ими память свою. Она была мастерица выспрашивать; все, что оть нея болъе или менъе зависъло, служанки, даже мелкія дворянки и чиновняцы не смёли къ ней являться безъ короба вёстей. Однакоже, далье Пензенской губерній, изъ которой она никогда не вывзжала, вп любопытство, ни свъдънія ея не простирались. Зато уже пъ ней знала она ръшительно все: годъ, мъсяцъ и день рожденія каждаго изъ дворянъ, у кого сколько душъ, сколько земли, сколько долгу и кому онъ долженъ. Этого мало, въ каждомъ домъ извъстна ей была вся его поднаготная, она знала имена всёхъ дворовыхъ людей и женщинъ, ихъ родство, ихъ поведеніе, милостивое или жестокое обращеніе съ ними господъ; ничего не записывая, всему вела она върный счетъ. Въ этой женщинъ можно было предполагать много философіи, она ни къ кому не имъла пристрастія и никогда не чувствовала гийва, она была откровенна, правдолюбива и не терпъла лжи; но сіи качества были иногда бичомъ общества. Вообще она ръдко говорила о томъ, что знала, но иногда совсемъ неожиданно приходила ей фантазія при всёхъ начинать свои допросы. «Скажите, матушка, сколько вамъ лътъ?» или: «Какъ велико ваше состояніе?» Молодыя женщины, переходящія въ зрівлыя лъта, обыкновенно отъ словъ сихъ блъднъли: не было возможности утанть отъ нея ни одной недъли; обличенія, доказательства были у нея тотчасъ готовы. «Не правда, случалось мив слышать, я помню, это было тогда-то и такъ-то». И вев сіи публичныя испытанія двлались съ убійственнымъ хладнокровіемъ неумолимаго судьи. Имя Мароы было дано ей очень кстати, ибо ей можно было сказать, какъ въ Св. Писанін: Марва, Марва, печешися о мнозъхг.

Всъ четыре сына Ефима Петровича служили; одинъ изъ нихъ достигъ генеральскаго чина, но ни который изъ нихъ не возвысилъ его имени, ни продлилъ его рода. Объ одной изъ дочерей его впослъдстви долженъ буду говорить съ подробностию.

Людей умфренныхъ, которые не интриговали, избъгали ссоръ съ нашими непріятелями, но и не дружились съ ними, въ глаза и за глаза были почтительны къ начальству, но и не искали съ нимъ короткости, однимъ словомъ, держались середины, такихъ людей было немного; почти всъ они не были родомъ изъ Пензы, а находились въ ней только на службъ. Перваго назову и вице-губернатора Сергъя Яковлевича Тинькова, человъка довольно пожилаго, малорослаго и щедушнаго, добраго и честнаго, который при Екатеринъ еще быль вице-губернаторомъ въ Тулѣ \*). Его не любили, но онъ какъ-то всегда ускользалъ отъ Пензенской злости. Жену его Аноису Никаноровну, урожденную Анненкову, я бы назваль Пензенской Шардоншей: она столь же широка была въ объемъ, также была нашею вседневною, также румянилась до самыхъ ръсницъ; два ряда кръпкихъ, хотя и зеленыхъ, зубовъ посредствомъ постоянной улыбки она также всегда выставляла и также любила свътскія увеселенія, то есть хорошій, вкусный объдъ, наряды и бостонъ.

<sup>\*)</sup> Утъшптельно было бы думать, что добродущие доставляетъ долговъчие. Тиньковъч недавно только что умерь 97 лътъ.

Вмвств съ Типьковымъ засъдаль въ Казенной Падатв совътникъ ея, Аванасій Аванасіевичь Докторовь, двоюродный брать изв'ястнаго у насъ генерала. Онъ быль Орловскій номещикъ, нопромотавшійся, попроигранційся старый франть, который служиль по необходимости. Казались въ немъ странны не дъянія его, а манеры, нарядь и какойто особенный, весьма забавный Французскій языкъ. Тогда въ платыв все было просто, гладко, одноцивтно; его же полосатые фраки, пестрые клутчатые жилеты, тканные, вязанные, вышитые, размалеванные отличали его ото всехъ; въ пятьдесять леть онъ румянился, сурмилъ брови, черниль себъ волосы. Слъдуя старинной модъ, носиль онъ двое часовъ, или, по крайней мъръ, двъ цъпочки отъ нихъ, томпаковыя, или симилоровыя съ бредоками, которыя длиню висели изъ жилетныхъ его кармановъ и которыми онъ поигрывалъ, побрякивалъ. Передъ этимъ, быль онь директоромъ училищь въ Перми и Тобольскъ, и тамъ имъль онъ случай набрать множество если не драгоцънныхъ, то самоцвътныхъ каменьевъ и употребить ихъ на разные мелкіе предметы, табатерочки изъ яшмы и порфира, перстеньки бирюзовые, аметистовые, коими покрыты были его пальцы и, наконецъ, двъ цъпочки изъ разныхъ камешковъ, которыя сверхъ жилета носиль онъ крестообразно; всего же примъчательнъе въ его сокровищницъ былъ огромный даллъ, который при важныхъ оказіяхъ, въ видь застежки, являлся у него на груди.

Человъкъ этотъ былъ опасенъ; онъ смъшилъ при первомъ на него взглядь, и селадонство его, его ужимочная учтивость позволяли думать, что можно сменться надъ нимъ безнаказанно. Но беда, если онъ то замътить; голось его возвысится, глаза нальются кровію, онъ распътушится, заговорить о шпагъ и заговорить серьезно. Страсть къ игръ его не покидала, и онъ въ ней почти всегда былъ несчастливъ. Любопытно было видеть, съ какою учтивою улыбкою человекъ этотъ, обремененный семействомъ, проигрывалъ иногда послъдній свой рубль; все заложить, все продать готовъ быль онь, чтобы быть исправнымъ въ платежъ игорнаго долга. Своего, кажется, у него ничего не было, и снъ жилъ помощію богатаго брата глухой жены своей, Варвары Өедоровны, Орловскаго Креза, графа Степана Өедоровича Толстаго. О другомъ его ресурст мит что-то совтство говорить; по званію совътника Казенной Палаты онъ долженъ былъ находиться въ рекрутскомъ присутствіи, и эта обязанность доставляла ему средства и жить, и проживать. Какія противорічня бывають въ человікь! Съ весьма здравымъ разсудкомъ Докторовъ такъ дурачился и съ такою щекотливостію въ отношеніи къ чести прибъгаль къ средствамъ столь беззаконнымъ, можно сказать, столь безчеловъчнымъ!

Дочери его были слегка помазаны свътскимъ образованиемъ и чрезвычайно какъ ломались. Въ молодости онъ были несносны своимъ жеманствомъ, а нынъ, въ старости почтенны твердостію, съ какою умъютъ переносить бъдность Одна изъ нихъ пошла въ гувернантки и добросовъстно, прилежно и съ великимъ успъхомъ занимается воспитаниемъ дъвицъ; другая всегда имъла страсть къ живописи, пишетъ портреты и тъмъ пристойно себя содержитъ. Право, можно подумать, что дъло идетъ о Французскихъ эмигранткахъ.

По обстоятельствамъ, болъе чъмъ по склонности, принадлежалъ къ умъренной партіи одинъ изъ почетнъйшихъ жителей Пензы, дъйствительный статскій сов'ятникъ Егоръ Михайловичъ Жедринскій. Въ Петербургъ провелъ онъ всю молодость свою, которую умълъ продлить за сорокъ лътъ. Онъ служилъ въ гвардіи, былъ только что сержантомъ въ Семеновскомъ полку, какъ нечаянный бракъ вывелъ его въ люди. Начальникъ этого полка, генералъ аншефъ и Андреевскій кавалеръ Өедоръ Ивановичъ Вадковскій, долженъ былъ, какъ говорять, поспъшить замужествомь старшей изъ своихъ дочерей; надобно было сыскать жениха не слишкомъ взыскательнаго и потомъ наградить его за снисходительность. Это доставило Жедринскому не только скорое повышеніе, но и знакомство съ людьми лучшаго тогда общества въ Петербургъ. Когда онъ овдовълъ, изъ гвардіи капитановъ вышель въ отставку бригадиромъ и прівхаль потомъ въ Пензу предстрателемъ Гражданской Палаты, то отъ встхъ ея жителей постоянно отличался неизвъстною имъ пристойностію въ разговорахъ и въжливостію въ обращенів, особенно съ дамами. Хотя онъ быль весьма уже не молодъ и некрасивъ собою, но съ любезностію, которой въ другихъ тогда не было, умълъ еще нравиться женщинамъ. Читалъ онъ мало, и такъ называемый духъ философіи и правила разврата, непосредственно отъ него вытекающія, почерпнуль онъ, кажется, изъ разговоровъ, а не изъ книгъ. Потому-то безъ малъйшаго угрызенія совъсти соблазнивъ онъ одну сиротку, Нъмку, дворянку Раутенштернъ, жившую въ домъ Чемесовыхъ. Когда состояние ея сдълалось несомнънно, и стыдъ ея сталъ всемъ извъстенъ въ маленькомъ городъ, тогда она должна была лишиться покровительства своихъ благодътелей и могла найти убъжище только у самого похитителя ея чести: вступиться за нее было некому, она была круглая сирота. Къ счастію ея, человъкъ безъ сердца, воплощенный гръхъ, прилъпился къ младенцу, ею рожденному: безъ того онъ бы ее прогналъ. Върно уже не ради Христа, Коего божества онъ не признавалъ, върно не изъ состраданія, котораго никогда не зналь, даль онь ей уголокь, обязавъ быть его ключницей и нянькой его ребенка; всегда обременялъ

опь ее потомъ своимъ презраніемъ, не уважая въ ней даже своей жертвы и матери своего сына.

Въ совершенномъ заточенія, не сміл никому показать лица своего, такъ провела лучшіе годы своей жизни хорошенькая, скромная дівушка, рожденная для добродітели, которой, разъ измінивь ей, всегда потомъ останалась она візрна. Мальчикь подросталь, отець отсівкъ перный слогь фамильнаго своего имени и оставиль ему названіе Дринскаго. По связямъ, которыя сохраниль онъ еще въ Петербургі, незаконнаго сына его записали сержантомъ въ гвардію и даже, слідуя тогдашнему злоунотребленію, въ малолітетві выпустили капитаномъ въ какой-то армейскій полкъ, стоявшій въ Пензів. Съ кончиною Екатерины, съ упраздненіемъ Пензенской губерніи, кончилась какъ его служба, такъ и служба несовершеннолітняго его сына.

Нъжность къ сему сыпу, неотступныя мольбы его, и участіе, которое самые равнодушные люди принимали въ злополучной судьбъ бъдной Раутенштернъ, въ началъ царствованія Александра, заставили съдаго Ловеласа съ нею обвънчаться и болье для того, чтобы узаконить сына и дать ему свое имя. Нескоро бъдная женщина ръшилась показаться между людьми, несмотря на свое новое превосходительство, все искала послъдняго мъста въ обществъ и долго еще сидъла въ немъ, потупя взоры, какъ преступница.

Старику Жедринскому было болье семидесяти льть, когда жена его была полна, свъжа и имъла блестяще взгляды. Но онъ быль еще привътливъ, опрятенъ, говорилъ неглупо, подшучивалъ довольно остро и по большей части на счетъ добродътели, церкви, духовныхъ лицъ и обрядовъ. Не смотря на его ласки ко мнъ, и чувствовалъ тайное отвращене отъ сего повапленаго гроба; я все видълъ печать ада въ сардонической улыбкъ, до ушей обнажавшей беззубый ротъ его, и мнъ казалось, что, говоря о немъ совсъмъ не въ смыслъ брани, можно было употребить назване стараго чорта. Наказавемъ его была страсть къ игръ; отъ нея онъ былъ весь опутанъ долгами, и это дълало его еще искательнъе, ко всъмъ ласковъе. Не надъясь много выиграть, но и не опасаясь проиграть, онъ съ госпожею Тиньковой былъ ежевечернимъ партнеромъ моего отца, который, не уважая его, но по сочувствею старыхъ людей къ другимъ старикамъ, жалълъ о немъ и не одинъ разъ имълъ случай дълать ему одолженія.

Совершенно въ его духъ, въ его правилахъ былъ воспитанъ любимый сынъ его, Владимиръ Егоровичъ; но въ немъ было болъе чувства и гораздо менъе ума, чъмъ въ отцъ. Еще въ ребячествъ, самъ родитель наставлялъ его во всъхъ карточныхъ играхъ; и въ двънадцать лътъ сидълъ уже опъ съ большими за бостономъ; впослъдстви

ученикъ превзошелъ наставника, и его выигрышъ часто заменялъ неудачи последняго; въ обоихъ, кажется, недоставало решимости подняться на ть смълыя спекуляцін, отъ коихъ единственно по сей части обогащаются. Воспитанный эмигрантомъ Виконтомъ де-Мельвиль, молодой Дринскій изрядно говориль по-французски; стараясь подражать манерамъ отца своего, онъ черезчуръ пересластиль, сдълался приторенъ и жеманенъ. Опъ слылъ красавцемъ, ему было осмнадцать или девятнадцать льть, когда увидьль я его въ первый мой прівздъ, и я совстить этого не нашель: черты довольно правильныя, но совстмъ обыкновенныя, ничего не выражающія, лицо бледное, нъсколько желтоватое, характеръ и разговоръ столь же безцвътные, какъ и лицо, которое одно только иногда умёль онъ искусно расцвечивать; вотъ весь онъ. Совство этимъ, какъ онъ былъ единственный молодой чедовъть въ Пензъ, то и почитался опаснымъ для женскихъ сердецъ; и дъйствительно, не столько изъ собственныхъ злыхъ побужденій, сколько по наущению отца, который думаль оживать въ немъ, успъль онъ завлечь нъсколько легкомысленныхъ, чтобы хвалиться ихъ слабостію. Прокуроръ Бекетовъ также взялся быть его вожатымъ; но въ немъ не было довольно энергіи, чтобы когда либо дойти до высочайшей безиравственности.

Безпристрастіе, конмъ я все хвалюсь, къ сожальнію не дозволяетъ, какъ бы миъ хотълось, превознести похвалами людей, которые постоянно показывали приверженность отцу моему. Однакоже между ними одни отличались умомъ, другіе честностію и добротою; но были и такіе, или лучше сказать такой, въ которомъ ничего этого нельзя было найти. Такого звали Дмитрій Владимировичъ Елагинъ. Также, какъ г. Жедринскій, служиль онъ въ Семеновскомъ полку и изъ капитановъ вышель въ отставку бригадиромъ и, также какъ онъ, опредъленъ былъ въ Пензу предсъдателемъ, но только Уголовной Палаты. Что-то такое похожее на воспитаніе оставило на немъ едва замітные следы, тогда какъ дурная компанія, посреди коей онъ жилъ, отзывалась во всъхъ его сужденіяхъ, разговорахъ и даже тълодвиженіяхъ. Однакоже не надобно думать, чтобы онъ быль забіяка, игрокъ, мотъ, пли пьяница; въ немъ ничего не было такого, что въ старину называли гвардейское молодечество, а скорбе гаерство, которое можно было находить между нижними чинами во всякой гвардейской ротъ. Тотъ, ктобы вздумалъ назвать его повъсой, конечно захотълъ бы польстить ему: онъ просто быль пакостникъ, лгунъ и пустомеля. Начиная старъть, любиль онъ вспоминать молодость и ко всему придирался, чтобы съ восхищениемъ поговорить о царствовани Екатерины, на которую взносиль величайшія нельпости, между прочимь, будто она удо-

стоивала его разговорами и называла mon enfant. Опъ быль только дерзокъ на словахъ и чрезвычайно злорфчивъ; это почти со всфми его поссорило; по въ тоже время (чего я до сихъ поръ не могу понить), съ столь низкими пороками, человъкъ этотъ быль исполненъ страха и обожанія къ отцу моему, который его презираль и даже редко съ нимъ говорилъ. Отогнать его было труднее, чемъ верную собаку, и такъ териъли его, пока къ нему не привыкли. Что бы мы ни дълали, а все болъе или менье принадлежимъ къ своему въку: какъ въ молодости моей матери недьзя было жить безъ шутовъ, то со всемъ ся умомъ Елагинъ казадся ей иногда забавенъ. Другое еще дъло было со мною, когда г. предсъдатель не быль удерживаемъ законами благопристойности; отъ его росказней, отъ простопародныхъ прибаутокъ, отъ сквернословія его часто валялся я со сміху. Простите меня, читатель: я быль такъ молодъ, а въ Пензъ была такая тоска! Что касается до службы его, то не знаю что сказать; а говорили, будто онъ на пенсіи у секретаря своей палаты.

Одинъ бъдный, выслужившійся дворянинъ, собою очень видный, женился на доброй, глупой и богатой невъсть, дочери Василья Николаевича Зубова, двоюродной сестръ князя и графовъ Зубовыхъ. Иванъ Андреевичъ Маленинъ, въ званіи городничаго, начальствоваль въ Пензъ, когда, при Павлъ, была она уъзднымъ городомъ, и до нъкоторой степени напоминаль собою прежнихь ея воеводь и губернаторовь. Безпеченъ, хотя и тщеславенъ, довольствовался онъ тою порціей величія, которая въ сей аристократической республикъ, какъ единственному оффиціальному лицу, ему на долю доставалась, и съ дворянами довольно ладилъ. При вторичномъ открытіи губерніи овъ уже въ прежней должности остаться не хотёль и сдёлань совётникомъ Казенной Падаты; тогда сталь онь въ ряды другихъ бояръ, получивъ въ городъ великій въсъ отъ роли, которую передъ этимъ игралъ, отъ знатнаго родства, хорошаго состоянія и большаго хлебосольства. Онъ быль мужикъ честный, правдивый, чистосердечный, но, вижсты съ тымъ и осторожный: никогда не говориль неправды, но не всегда говориль правду. Его преданность отцу моему, безъ малъйшей подлости, свободомыслящіе въ Пензъ именовали подобострастіемъ, а онъ не хотълъ даже брать труда на нихъ сердиться. Маленькое чванство, лошади, псария, вотъ всъ его извинительныя слабости. Ученостію ни онъ, ни жена его не могли похвастаться: домашняго маляра своего называль онъ въ шутку Сократомъ, увъренъ будучи, что Сократъ былъ великій живописецъ. Супруга его, Александра Васильевна, долго подагала, что всьхъ медиковъ зовутъ Петерсонами, потому что первый, который ее лъчилъ, носилъ сіе имя.

Господинъ и госпожа Дубенскіе, Григорій Львовитъ и Анна Егоровна, привязаны были не столько къ лицу, какъ къ мѣсту губернатора, и отъ одного къ другому переходили по наслъдству. Онъ былъ молчаливъ и довольно угрюмъ, а она добрая женіцина, большая болтунья п первая въстовщица въ городъ. Между ними существовало странное условіе, предписанное мужемъ: она, которая наединъ трепетала отъ его взгляда, должна была при людяхъ на него покрикивать, а онъ отмалчиваться и казаться у нея възагонъ.

Нѣкто Андрей Сергѣевичъ Мартыновъ, весьма еще не старый помѣщикъ и богатѣйшій женихъ въ провивціи, также какъ и Дубенскіе, любилъ безъ памяти власть; но свѣтской ему было мало: онъ прибавилъ еще къ ней духовную и былъ всегда на безсмѣнныхъ ординарцахъ какъ у епископа, такъ и у начальника губерніи. Въ его гостинной, на первомъ мѣстѣ, всегда висѣло изображеніе архіерея между портретами губернатора и губернаторши, разумѣется, господствующими: по мѣрѣ какъ назначаемы были новые, высылались они въ залу, гдѣ, по прошествіи двухъ десятковъ лѣтъ, составилась презанимательная портретная галерея.

Я бы никогда не кончиль, еслибь захотыть представить всыхь странныхь людей, коими тогда населена была Пенза. Я выбираль любопытныйшихь изъ нихь, а остальныхь берегу въ запасы для будущихь посыщений. Но объ одномъ человыкы не могу здысь умолчать: опъ быль мий слишкомъ памятень.

Тажкій, горькій опыть показаль мнв, что въ нашей Россіи каждый честный, умный и благородно-мыслящій человъкъ, коему ввъряется начальство, долженъ вмъть своего плута. При опредълени отца моего, рекомендовали ему въ Москва накоего Арфалова или Арфалоса, бывшаго секретаремъ при Курскомъ губернаторъ Бурнашевъ, человъкъ извъстномъ и почтенномъ, и вмъстъ съ нимъ оставившаго службу: это одно уже говорило въ его пользу. Огромная голова, высоко поднятая, твердый голось, сиблая поступь, все, что служить вывёской честности, все это къ нему могло возбудить довъренность самыхъ опытныхъ людей; но гордость, злоба, хитрая месть и алчность до времени скрывались за этою личиной. Онъ родомъ былъ Грекъ, не знавшій, однакоже, природнаго языка своего; но родился ли онъ въ Россіи или въ малольтствъ вывезенъ откуда нибудь? Къ какому состоянію принадлежаль онь, гдб учился и какъ поступиль на службу? Все это умёль онь задергивать непроницаемою завёсой. Онь быль чрезвычайно уменъ и трудолюбивъ, и коварство Грека, какъ броню, облекъ еще въ Русское подъячество. Ему нуженъ былъ одинъ только человъкъ, начальникъ его; но и съ нимъ отвергалъ онъ обыкновенныя

средства униженій и лести. Съ нимъ позволяль онъ себѣ иногда отрывистыя возраженія, но видя настойчивость, отвѣчаль на нее неодобрительнымъ молчаніемъ, за которымъ всегда слѣдовало быстрое исполненіе приказаній. Онъ старался изучить характеръ начальника, съ каждымъ днемъ становиться ему необходимѣе и мало-по-малу успѣвалъ увѣрить его, что за него готовъ онъ и въ огонь, и въ воду. Сильнѣйшій государственный человѣкъ въ послѣдніе годы жизни Александра слѣдовалъ этой же самой методѣ; но Арфаловъ можетъ почитаться изобрѣтателемъ ея.

Грустно было видъть, какъ дерзкій этотъ мошенникъ овладъль старостію бъднаго отца моего. По большей части онъ же быль причиной негодованія на него, а прикидывался добровольною жертвой, за върность къ нему радостио выносящею отъ всъхъ гоненія и такимъ образомъ нечестіе свое сплеталь съ честію почтеннаго моего родителя. Почти со всеми обходился онъ холодно, сухо; въ случать же нужды всегда у него были готовы рёзкіе обидные отвёты: какое было ему дъло! Будучи только секретаремъ губернатора, изъ-за него дъйствоваль онъ, какъ изъ-за укръпленія; смънять его, что за бъда? Онъ примется за другаго. Съ самаго начала возненавидъли мы другъ друга, никогда не говорили и не кланялись; и какъ ни молодъ я былъ, какъ ни робокъ при отцъ, не страшась его гнъва, при первомъ словъ объ Арфаловъ приходила ко миъ чудесная смълость, и я принямался его обвинять. Бъдность, въ которой жиль онъ съ своимъ семействомъ, была всегда побъдоноснымъ отвътомъ въ устахъ моего родителя. Только при его преемникъ построилъ онъ каменный домъ и купплъ деревню.

Чтобы скорње забыть этого человъка, отправимся въ дорогу, на ярмарку, въ Саранскъ. Она обыкновенно бываетъ въ половянъ Августа, около Успеньева дня, вскоръ послъ Макарьевской, которая отъ нея была не далеко и оканчивалась тогда къ 1-му Августа. Всв на сей послъдней нераспроданные товары привозплись на Саранскую, гдъ и продавались дешевле, отчего она была богаче и многолюдиве Пензенской. Сверхъ того, въ убздныхъ городкахъ, на небольшомъ пространствъ, въ хорошее время года, ярмарки всегда бываютъ живъе, кипучъе, чъмъ въ губернскихъ городахъ; на нихъ что-то похожее на лагерное житье, или на ту беззаботную, безцеремонную жизнь, которую ведутъ на минеральныхъ водахъ. Нъсколько дней, проведенныхъ тамъ съ моимъ семействомъ, чрезвычайно возвеселили духъ мой. Только для того, чтобы показать, какъ мало въ это время дворяне брезгали мъстами, и какъ они еще были уважены, скажу, что городничимъ въ Саранскъ быль тогда человъкъ извъстной фамилін, имъвшій тысячу душт, брать сенатора, Алексий Өедөрөвичь Желтухинь.

Въ самый день Успенія быль въ Саранскь, профадомъ изъ Петербурга въ Саратовъ, оберъ-камергеръ Александръ Львовичъ Нарышкинъ и остановился въ немъ на цёлыя сутки. Зачёмъ бы, кажется, человъку, который совсъмъ не былъ хозяинъ, предпринимать столь трудныя путешествія въ дальнія свои деревни? Особенно тогда, какъ на столь великомъ пространствъ, при каждомъ шагъ долженъ быль онь встръчать недостатокъ и худое качество съъстныхъ припасовъ? За твиъ-то именно онъ и вздилъ. Крвикое сложение самаго Русскаго человъка онъ нъсколько поразстроилъ вседневною, изысканною, прихотливою пищей; впрочемъ, здоровье его цвёло, но вкусъ иногда притуплядся; доктора, вмёсто діэты, советовали ему путешествовать по Россіи, онъ долженъ былъ проголодаться; однимъ словомъ, въ Саратовъ фадилъ онъ за апетитомъ. Отецъ мой былъ съ нимъ знакомъ, и я было забыль, что передъ этимъ, въ Апрълъ, онъ меня ему представиль, и первый разь въ жизни быль я у него въ Петербургъ на истинно-аристократическомъ балъ.

Кому тогда въ Россіи не извъстны были наслъдственные веселость духа, умъ, острота и любезность этихъ Нарышкиныхъ, не столько потъшниковъ, какъ часто утъшителей дальнихъ родственниковъ
своихъ, членовъ императорской фамиліи. Старина еще показывалась
въ широкомъ ихъ боярскомъ житъв, когда уже всв удовольствія новой образованной жизни блистали въ ихъ бесвдахъ; и сія встрвча, сіе
соединеніе лучшаго изъ двухъ разныхъ временъ, дълаетъ ихъ незабвенными. Особенно, говорятъ, былъ примъчателенъ Левъ Александровичъ, отецъ того, о комъ пишу; у того, говорятъ, все подавай на столъ
и встяхъ давай за столъ, и сколько бъдныхъ дворянъ, возвращаясь въ
свою провинцію, хвалились тъмъ, что у него объдали: они могли думать, что были при дворъ, ибо дворъ и Нарышкины всегда въ совокупности тогда являлись мыслямъ \*). Александръ Львовичъ былъ уже
гораздо разборчивъе, а еще болъе сыновья его.

Но и онъ сохранялъ еще въ себъ типъ прежняго вельможества. Онъ не зналъ, что такое неучтивость, со всъми, съ къмъ имълъ дъло, не только былъ ласковъ, даже фамильяренъ, безъ малъйшаго, однакоже, урона своего достоинства. Вообще эти люди, съ пъедестала своего, какъ-то свободно, безбоязненно нагибались, какъ будто чувствуя, что упасть имъ никакъ невозможно. Будучи и въ Петербургъ ко всъмъ привътливъ, въ провинціи Нарышкинъ былъ особенно любезенъ съ гу-

<sup>\*)</sup> Кто бы могъ ожидать! Когда я сіе пишу, ни одного Нарышкина нѣтъ при дворѣ, хотя еще ихъ довольно есть въ Россіи. Когда всѣ при дворѣ то, видно, Нарышки вымъ нѣтъ уже тамъ мѣста.

бернаторомъ и его сыномъ. Туть случился одинь богатый помъщикъ, Вельяшевъ, у котораго поваръ почитался и былъ дъйствительно лучшимъ во всей губерніи; къ нему позвалъ отець мой его объдать, а
къ себъ на вечеръ и ужинъ; въ дорогъ тъмъ и другимъ остался онъ
чрезвычайно доволенъ. Съ нимъ былъ меньшой сынъ его, Кирила Александровичъ, съ которымъ въ Петербургъ пришлось мит сказать слова
два-три; тутъ я съ нимъ немного поболъе познакомился, по гораздо
короче въ слъдующемъ году.

Возвратясь въ Пензу, я опять педолго въ ней оставался: отцу моему въ Сентябръ нужно было объъзжать губернію, и онъ взяль меня съ собою. Въ столь отдаленное время и въ столь отдаленной провинціи, провздъ губернатора могъ въсколько походить на тріумфальное шествіе; вездъ ожиданія, вездъ суета, вездъ встрьчи, вездъ толны народа, которыя стоять съ почтеніемь, смотрять съ любопытствомь; во всёхъ уёздныхъ городахъ лучтія квартиры, во всёхъ деревняхъ лучшія комнаты господскаго дома. Обозрівніе судовъ, тюремъ, дорогъ, мостовъ, переправъ, множество заботъ, у самихъ губернаторовъ отнимали все, что такія путешествія могли имъть для нихъ пріятнаго. Но губернаторскому сыну оставались один только удовольствія: наперерывъ старались угостить его, доставить ему разнаго рода наслажденія, разумъется самыя грубыя, матеріальныя, и между ними, сказать ли правду?.. и довольно постыдныя, кои юноша, менте пылкій и болте цвломудренный, чвмъ я, отвергь бы съ презрвніемъ. Но что двлать, такъ ужъ тогда водилось.

Между селами въ Пензенской губерніи, Екатериною произведенными въ города, считались два: Мокшанъ и Городище, которыя, если возможно, были еще хуже Чембара. За то Краснослободскъ, Саранскъ, и Инсаръ, по народонаселенію своему, по торговлів и по числу церквей, и тогда уже были достойны названія городовъ. Многіе и понынъ смъются надъ бъдностію и ничтожествомъ всъхъ этихъ мъстечекъ, разсыпанныхъ въ Россіи, именующихся городами, забывая, что каждое изъ нихъ можетъ быть зародышемъ большаго города и не примвая великихъ перемвнъ, отъ одного только даннаго имъ имени въ нихъ последовавшихъ. Еслибы одни только правильность линій, чистота и порядокъ ихъ отличали отъ другихъ казенныхъ селеній, то и тъмъ бы они много выиграли. Какъ часто видимъ мы людей визкаго состоянія, мъщанъ, даже простыхъ крестьянъ, внезапно разбогатъвшихъ счастіемъ и оборотливостію въ торговыхъ дълахъ; любовь къ родимому мъсту есть замъчательная черта въ сихъ выходцахъ изъ бъдности; къ ней примъшивается маленькое тщеславіе, и они, на удивленіе и на зависть земляковъ, громоздятъ каменныя палаты. Глядя на нихъ и желая не совершенно отъ нихъ отстать и заслужить имя настоящихъ горожанъ, другіе также начивають строить опрятные домики и могутъ имѣть надежду съ нѣкоторою выгодою отдавать ихъ въ наймы судьямъ и канцелярскимъ. Раздробленіе имѣній и потребность общежитія также способствуютъ умноженію жителей въ сихъ городкахъ; самые мелкопомѣстные дворяне все уже не прежніе варвары, три времени года потрудясь въ полѣ надъ хлѣбопашествомъ своимъ, зимой скучають въ домикахъ своихъ, занесенныхъ снѣгомъ; дороговизна губернскихъ городовъ пугаетъ ихъ бѣдность, а въ уѣздныхъ вмѣстѣ съ должпостными лицами могуть они составить нѣчто похожее на общество.

Разумѣется, я здѣсь говорю не объ уѣздныхъ городахъ, кои, будучи прибрежны большимъ рѣкамъ, ведутъ обширную торговлю, или
имѣютъ давно заведенную промышленность, которая годъ отъ году
болѣе процвѣтаетъ, но только о городкахъ, кои, лишены будучи всѣхъ
способовъ, кромѣ тѣхъ, на кои я указалъ, однакоже, не падаютъ, а
по маленьку все идутъ впередъ. Въ продолженіи почти сорока лѣтъ,
пеодпократно со вниманіемъ проѣзжая черезъ нихъ, я утвердительно
могу сказать, что всѣ эти центрики растутъ и расширяются. Они
порождены великою мыслію Екатерины, отъ нея ведутъ свое начало
и развѣ тогда только погибнутъ, когда исчезнетъ объ ней память.
Шестидесятилѣтняя жизнь для города младенчество, а наши ребятагорода, право, не тощаютъ, а примѣтно укрѣпляются.

Усердствуя, если не благосостоянію, которое доставляють только время п труды, то по крайней мъръ украшенію Пензенскихъ уъздныхъ городовъ, отецъ мой выпросилъ чрезъ министровъ внутреннихъ дълъ и финансовъ двъсти тысячъ рублей ассигнаціями, съ тъмъ, чтобы, раздавъ ихъ дворянамъ, подъ върные залоги, на положенные сроки, изъ капитала и процента, въ семь лътъ выстроить въ каждомъ изъ девяти городовъ большое каменное двухъ-этажное зданіе съ таковыми же флигелями, для присутственныхъ мъстъ и жительства городничаго. Мнъ пріятно теперь вспомнить, что всъ сіи города сохраняютъ понынъ памятники полезной заботливости отца моего \*).

Изъ числа помъщиковъ, коихъ посътили мы на семъ пути, двоетрое жили истинно по-барски; это были братья Хрущовы, Араповъ и Вельяшевъ. Если когда-нибудь случится мнъ опять встрътиться съ ними въ моихъ воспоминаніяхъ, то, можетъ быть, скажу объ нихъ нъ-

<sup>\*)</sup> Я забыль сказать, что отець мой склониль помещика Колокольцова продать въ казну за двадцать тысячь рублей ассигнаціями два каменные дома, одинь трехь-этажный, а другой двухь-этажный, которые по тогдашиему стоили полтораста тысячь, и успыль только за оказанную имъ умеренность выпросить ему монаршее благоволеніе. Одинь изъ сихъ домовъ досель губернаторскій.

сколько словъ. Теперь поговорю объ одномъ прівзжемъ изъ Петер-бурга баринъ, у котораго въ деревив довольно скучно (для меня по крайней мърѣ) должны мы были пробыть почти сутки. Еще въ Кіевъ, останавливаясь съ кавалерійскимъ полкомъ, коимъ онъ начальствоналъ, Михайло Алексъевичъ Обръзковъ познакомился съ моими родителями. При Навлъ подвергся онъ общей участи, былъ произведенъ генераломъ, украшенъ лентой, потомъ отставленъ и сосланъ; при Александръ опять былъ принятъ въ службу, по сначала только числился въ пей и жилъ, гдъ хотълъ. Послъ покойной жены его, урожденной Талызиной, досталось ему съ дътьми богатое наслъдство въ Пензенской губерніи, —безконечная лъсная дача, при коей устроилъ онъ общирный винокуренный заводъ; въ это имъніе, которое тогда было единственнымъ источникомъ его доходовъ, пріъзжалъ онъ по временамъ хозяйничать.

Отецъ его быль нашимъ посланникомъ въ Константинополъ; тамъ нашель онь себъ жену, въ этой странной касть, въ этой помъси, составленной изъ людей всёхъ Европейскихъ націй, не имбющихъ отечества и употребляемыхъ миссіями всёхъ державъ; отъ нея произошель нашъ Обръзковъ и, кажется, наслъдовалъ всей безнравственности ея родственниковъ. Есть пороки, которые вредять успъхамъ человъка, имъ подвластнаго, которые даже губять его; есть напротивъ другіе, которые способствують его возвышенію, обогащенію. Одни только последніе имель г. Обрезковь. Оть Востока, где онь родился, приняль онъ вмъстъ съ жизнію неутомимую алчность къ ея наслажденіямъ; а Европа восемнадцатаго въка научила его дъйствовать осторожно, но не отступать ни отъ какихъ средствъ къ достижению желаемаго. Онъ получилъ прекрасное свътское образованіе, имълъ много основательности, особенно разсчетливости въ умъ; но ни единаго похвальнаго, благороднаго чувства, я увъренъ въ томъ, не ощутилъ онъ ни разу въ душт своей. Не знаю, чему болъе можно было дивиться, безумію ли его спъси, или безстыдству его подлости? Отъ одного къ другому викто еще, какъ онъ, такъ быстро не умълъ переходить: сегодня имъстъ онъ въ васъ нужду, хотя не очень великую, и готовъ вмъсто ковра разстилаться подъ ногами вашими; но она удовлетворена, вы ему безполезны, и завтра же станеть онъ васъ мърять глазами и обдасть презрительнымъ, нестерпимымъ холодомъ. Въ Петербургъ жилъ онъ въ самомъ аристократическомъ кругу и (еще разъ прошу позволенія заимствовать у Французского языка, чего неть въ нашемъ), владея въ совершенствъ жаргономъ большаго свъта, постоянно въ немъ удерживался. Тамъ разумъется быль онъ умъреннъе, тамъ съ каждымъ умъль онъ очень тонко оттёнять свое обхожденіе; только внё его предавался онъ крайностямъ и готовъ былъ плевать на ту руку, которую вчера лизаль.

Страсть его (никогда истинная любовь) къ женскому полу и желаніе ему правиться тогда уже начинали его делать смешнымъ. Ему было за сорокъ лътъ; однакоже, онъ еще очень молодилъ себя. Онъ быль небольшаго роста, тонокъ, строенъ и чрезвычайно ловко танцоваль; искусственная бълнзна его лица спорила съ искусственною чернотой его волосъ, и яркій искусственный румянецъ покрываль его щеки; но раннее употребление косметическихъ средствъ повредило его кожь: она уже тогда казалась выкрашенною подошвой. Ничто не могло быть совершениве механизма его наряда и въ изобрътени его непремънно долженъ былъ участвовать какой-нибудь скульпторъ: такъ было все пропорціонально, такъ все хорошо пригнато, гдъ дополнено, гдъ убавлено; вездъ шнурованіе, тамъ винть, тамъ пружина; и въ этой бронъ, въ которой выступаль онъ противъ спокойствія женскихъ сердецъ, всъ телодвижения его были такъ свободны, что никто не могъ бы полозръвать туть чего-нибудь поддёльнаго. Чтобъ открыть всё таинства сего туалета, нуженъ былъ зоркій, любопытный мой взглядъ; по тъснотъ деревенскаго дома его, я спалъ съ нимъ почти въ одной комнать; онъ вставаль очень рано, а я, притворясь спящимъ, въ открытую дверь, полуоткрытымъ глазомъ могъ прозрать весь этоть снарядъ и даже самую подошву лица его, къ утру уже полинявшую и пожелтъвшую.

Туже самую осень посѣтиль онъ насъ въ Пензѣ, остановился у насъ въ домѣ, прожилъ двѣ недѣли и по собственному выбору помѣщался въ занимаемыхъ мною комнатахъ; но дверь уже не отворялась, и я могъ его видѣть только въ полномъ блескѣ и устройствѣ. Онъ вставалъ всегда рано; иногда, когда я лежалъ еще въ постели, заходилъ онъ ко мнѣ и журилъ за лѣность, безъ церемоніи садясь ко мнѣ на кровать. Иногда необыкновенныя его ласки меня смущали, но онъ расточалъ ихъ всему семейству, всему дому и не оставлялъ безъ вниманія даже любимой собачки моей матери.

Полгода спустя, сдёланъ онъ генералъ-кригскомисаромъ. Въ семъ званіи оставался онъ не более двухъ лётъ; хищничество его сдёлалось такъ очевидно, что, несмотря на сильное покровительство, онъ удаленъ отъ должности и преданъ суду, который однакоже оправдалъ его. Послё того прінскалъ онъ другое мъсто, гдъ более наживы и мене ответственности, мъсто директора департамента внешней торговли, и очень долго занималъ его. Въ званіи сенатора сохраняль онъ военный чинъ и мундиръ и продолжалъ въ немъ тянуться и пялиться; подъ конецъ съ размалеванной рожей казался онъ даже страшенъ Но

когда производство въ дъйствительные тайные совътники динило его эполетовъ, то съ отчаннія умыль онъ лицо, бросиль шнуровки и нарики, обнажиль съдины свои и приняль человъческій видъ.

Нъсколько лътъ еще въ знакомствъ со мною продолжалъ онъ оказывать прежнюю благосклонность; всъ сношенія мои съ нимъ должны были прекратиться службой отца моего. При первой встръчв послъ того, показалъ онъ мнъ столь удивильное, столь наглое высокомъріе, что съ тъхъ поръ довольствовался я мъняться съ нимъ презрительными взглядами. Гораздо послъ, когда мнъ счастіе нъсколько улыбнулось, встрътясь со мною, вздумалъ онъ дружелюбно протянуть мпъ руку; я обрадовался случаю, вспомня, что у него хирагра, схватилъ ее и такъ сильно сжалъ, что онъ долженъ быть закричать, послъ чего отошелъ я съ извиненіемъ и поклономъ.

Нътъ, гнусенъ былъ человъкъ, и спверна объ немъ память! Я говорю былг, ибо въ живыхъ его не почитаю, хотя физически онъ не умиралъ. Его гордость, безчувствіе, эгонзмъ, сребролюбіе, разврать безъ примъси малъйшей добродътели, нынъ жестоко наказаны. Тамъ, гдъ другіе находять награду и вънець долговременно понесенныхъ трудовъ, тамъ, гдъ другихъ ожидаетъ уважение людей въ высокомъ чивъ и глубокой старости, тамъ подавляется онъ всеобщимъ презръніемъ. Тотъ, который всю жизнь прельщеніями и деньгами соблазняль невинность и кучу жертвъ принесъ своему сластолюбію, на старости палъ безоруженъ въ съти, разставленныя распутницей, которая безъ большаго искусства умъла превратить ихъ въ брачныя узы. Мгновенно прежній міръ исчезъ передъ нимъ: знакомые, родные, даже дъти его оставили. Симъ последнимъ долженъ былъ онъ отдать родовое вменіе первой жены, а награбленное скоро похитила у него вторая. Недуги, тълесныя страданія посътили его, и на одръ бользнионъ не утъщенъ даже присутствіемъ той безстыдной женщины, которой онъ всёмъ пожертвоваль: она разъвзжаеть, твшится и редко его навещаеть. Сколько лъть такимъ образомъ онъ уже не живетъ и умереть не можетъ! Если онъ сохранилъ разсудокъ и память, то ничего ужаснъе сего положенія я не знаю. Симъ примітромъ не хочеть ли справедливое Небо устрашить ему подобныхъ? Или въ милосердіи Своемъ еще на этомъ свъть, для очищенія отъ гръховъ, не послало ли Оно ему сей несчастный бракъ?-Я не понимаю, какъ столь ничтожное воспоминание могло такъ далеко меня увлечь. Въдь вышелъ цълый эпизодъ, который, можетъ-быть, я весьма не кстати здёсь вклеилъ.

Прежде нежели оставлю Пензу, долженъ я поговорить о родственникахъ, которыхъ я въ ней имълъ и о коихъ я досель умалчивалъ, потому что они жили болъе въ деревнъ, чъмъ въ городъ. Тетка моей матери была второю женою Михаила Ильича Мартынова, у котораго ихъ было три; следственно только дети втораго брака его были довольно въ близкомъ съ нами родствъ. Изъ нихъ находилось тогда въ Пензъ двое: Өедөръ Михайловичъ Мартыновъ и Наталья Михайловна Загоскина. Первый быль не последній въ Пензе чудакъ. О немъ нельзя говорить, не объяснивъ напередъ, что такое была супруга его, послъдняя, какъ говорили, изъ своего роду и, кажется, послъдияя въ родъ тъхъ женщинъ прежняго въка, коихъ Фонъ-Визинъ и Капнистъ такъ върно изобразили, а Рахманова такъ удачно представляла на сценъ. Она предпочитала деревенское житье городскому и постоянно имъла пребываніе, въ сорока верстахъ отъ Пензы, въ селеніи своемъ Кучкахъ. Тамъ, среди сельской тишины, почти ежедневно свиръпствовали бури ея гивва; тамъ все трепетало передъ ней, тамъ била она дъвокъ, съкла мужиковъ и терзала словами двухъ взрослыхъ падчериць. Но коль скоро завидить издали приближающуюся коляску или тельжку на ресорахъ, спвшить укротить свое бышенство и всякаго прівзжаго, внутренно посылая къ чорту, встрівчаеть съ отверстыми объятіями и словами: «Ахъ, батюшка, отецъ ты мой родной! Да какъ тебя Богъ занесъ, да какъ разодолжилъ, что пожаловалъ. > Погомъ, угощая дорогаго гостя, выжимала она улыбку на уста и нъжнымъ голосомъ говорила слугамъ: «Другъ мой, голубчивъ Андрюша, подай это, прими то-то», а Өедө и Андрюша дрожали какъ листь, ибо при улыбкъ взоры ея сверкали еще яростію.

Мужъ ея былъ совстить тому противное, ни къ кому не ласковъ, ко всемъ доброжелателенъ. Въ обществе иногда бываль онъ довольно непріятенъ, всёхъ прерываль, говориль громко, хохоталь во все горло. Самый добрый и честный крпкунъ, часто враль, а иногда п лгунъ по легковърію, потому что готовъ быль повторять всякій слышанный имь вздоръ, всякую умышленно сказанную нелепость, нужно ли къ этому прибавить, что въ Пензъ былъ онъ первымъ въстовщикомъ? Съ такими склонностями и съ такою женою ему не очень весело было оставаться въ деревиъ, и отъ того большую часть времени проводплъ онъ въ городъ, гдъ пмълъ скромную квартиру: зачъмъ ему большая, когда съ утра до ночи разъвзжалъ онъ по гостямъ, собиралъ и развозплъ новости? Впрочемъ, съ сожительницею своею былъ онъ всегда въ совершенномъ согласін, потому что злодъйка любила его безъ памяти, берегла и тешила, потому что онъ былъ простосердеченъ, а она хитра, потому что онъ не имълъ большаго достатка, а она весьма хорошее состояніе и, наконецъ, потому что она одна занималась хозяйствомъ, предоставляя ему въ полное распоряжение все время его. которое, какъ мы видъли, онъ съ такою пользою умълъ употреблять.

Глядя на сіе супружество, казалось, что видинь союзъ пътуха съ кошкою.

Потомство этого Михаила Ильича Мартынова, отъ всёхъ трехъ браковъ, при многихъ похвальныхъ качествахъ, отличалось однимъ общимъ порокомъ-удивительнымъ чванствомъ, которое проявлялось въ разныхъ видахъ, смотря по характеру, положению или образу воспитанія каждаго изъ происходящихъ отъ него лицъ. Такъ напримъръ, Өеодоръ Михайловичъ чванился тъмъ, что остался старшимъ въ родъ Мартыновыхъ и, на подобіе сеніоровъ въ Нѣмецкихъ княжескихъ домахъ (о существованіи конхъ впрочемъ онъ не въдалъ), хотълъ быть главою многочисленнаго потомства отца своего, требуя отъ членовъ сего семейства знаковъ не только покорности, но и подобострастія, и тъмъ не только не раздражалъ, даже потъшалъ ихъ тщеславіе. Другое было въ немъ еще забавнъе: это притязание на ученость, котя въ Пензъ, и въ то время, немногіе превосходили его въ невъжествъ. Въ доказательство просвъщеннаго вкуса и любви къ наукамъ, завелъ онъ у себя въ деревив кабинетъ ръдкостей. Что это такое было, трудно себъ представить! Сову ли кто убьеть, ужа ли поймаеть, скоръе несетъ къ доброму барину; изъ одной велить онъ набить чучелу, кожу съ другаго натянетъ на палку. Пріятели, родные, старались посъщать его не всегда съ пустыми руками, но не разорялись на покупку игрушекъ, коими дарили стараго ребенка: кто доставитъ ему заржавденный кусокъ жельза, увъряя, что это отломокъ съкиры или бердыша, найденный на древнемъ полъ битвы; иной привезетъ ему свиной клыкъ, выдавая его за зубъ какого-нибудь ръдкаго Американскаго дикаго звъря; изъ Петербурга насылались ему купленные на толкучемъ рынкъ подъ именемъ картинъ намалеванныя корки. Немногіе совъстились и наделяли его довольно порядочными вещицами. Для сего драгоцъннаго собранія не было, однакоже, особеннаго помъщенія; все это громоздилось въ трехъ низенькихъ пріемныхъ его комнатахъ, столовой и двухъ гостиныхъ; поворотиться бывало трудно, и особенно непріятно объдать посреди чучелъ. Странно въ немъ и то, что онъ увъренъ быль и другихъ увъряль, будто читаль всъхъ иностранныхъ писателей, котораго бы при немъ ни назвали, только не помнить содержанія ихъ твореній; когда же начнутъ ему доказывать, что они никогда не были переведены на Русскій языкъ, а другаго кромъ его онъ не знаетъ, то другихъ возраженій, кромъ грубостей, онъ не находитъ.

Сестра, гораздо моложе его, не совсъмъ была чуждою Мартыновской спъси; но сія спъсь едва была замътна среди любезности ея, привътливости ко всъмъ.

Въ Пензв ие находилось хозяйки дома болве пріятной Натальи Михайловны Загоскиной. Замъчено, что тяжкія испытанія разнымъ образомъ дъйствуютъ на людей: они болъе раздражаютъ злыхъ, а добрыхъ научають терпънію и списходительности. Такъ было съ Натальей Михайловной. Почти въ ребячествъ выдали ее за человъка, хотя молодаго, но весьма страинаго. Съ самыми кипящими страстями, Николай Михайловичъ Загоскинъ любилъ добродътель и исполненъ быль религіозныхъ чувствъ; безъ родителей, безъ совътовъ, совершенно свободный, хотъль онг. отъ силы страстей оградиться неодолимымъ оплотомъ и затворился въ ствнахъ монастыря. Тамъ болъе года постился онъ, молился и готовъ былъ принять пострижение, а плоть все одолъвала духъ. Добросовъстные монахи убъдили его предпочесть супружество, какъ состояніе истинно-христіанское, если не столь святое, какъ монашество. Какъ онъ былъ весьма не бъденъ, не старъ и не дуренъ собою, то легко было найти ему невъсту, и въ награду за его добросердечие Небо послало ему дъвочку кроткую, умную и веселую. Съ нею обръль онъ счастіе, а она только благоразуміемъ и осторожностію могла наконецъ до него достигнуть; непримътно исправляя ихъ, должна была она переносить кучу странностей, которыя были следствіемъ борьбы человеческихъ слабостей съ упорною волею побъдить ихъ. Проведя нъсколько лътъ съ нимъ въ добровольномъ заточеніи, она умъла извлечь его изъ него вывсть съ народившимся семействомъ.

Сіе семейство уже тогда было многочисленно. Нынъ столь извъстный Загоскинъ былъ первымъ плодомъ сего брака, и странности, которыя первые примъры и первое воспитание въ немъ оставили, ни временемъ, ни треніемъ объ людей высшихъ сословій не могли быть изглажены. Ему было тогда лътъ четырнадцать, и уже по тогдашнему обычаю его готовили на службу, хотя ученіе его не только не было кончено, мив кажется даже не было начато. Имя Миши, коимъ звали его, было ему весьма прилично; дюжій и неуклюжій какъ медвъженокъ, имълъ онъ довольно суровое, но свъжее и красивое личико. Мнъ онъ не нравился по тъмъ же самымъ причинамъ, по коимъ многіе и теперь имъютъ несправедливость не любить его: прежде не зналъ онъ существованія приличій свъта, а посль мало объ нихъ заботился. Многіе и тогда обижались слишкомъ фампльярнымъ его обхожденіемъ. Какъ истинно-Русскій весельчакъ, любилъ онъ всегда безъ желчи, безъ злости, безъ малъйшаго дурнаго умысла, подшучивать въ глаза надъ слабостями людей и такимъ образомъ, задъвая самыя чувствительныя струны ихъ самолюбія, часто творилъ изъ нихъ непримиримыхъ себъ враговъ; потомъ онъ же удивлялся и готовъ былъ сказать: да, кажется, за что бы? Не только тогда, но и гораздо послв не могь и подозръвать удивительнаго, оригинальнаго таланта, который такъ внезанно и ярко въ немъ развился; при всегданней его разсъянности,
которая давала ему видъ легкомыслія, могь ли я предполагать въ немъ
тъ постоянныя, глубокія наблюденія, кои снабдили сочиненія его столь
живыми, върно изображенными картинами? Кто бы какъ ни любилъ
перо его, по кто узнаеть сердце, которое имъ водило, тотъ полюбитъ
человъка, я увъренъ въ томъ, еще болъе, чъмъ автора. Я скажу объ
немъ, какъ Інсусъ объ Магдалинъ: многое должно ему простить, ибо
много любилъ онъ добро, исполненіе своихъ обязанностей, много любилъ Бога, отечество свое и весь родъ человъческій. Его отпускали
въ Петербургъ со мною, поручая его братскимъ моимъ объ немъ попеченіямъ. Ну, умъли же найти ему наставника!

Во время нашихъ сборовъ, явился въ Пензъ умный, богатый и брадатый Василій Алексвевичъ Злобинъ, на обратномъ пути въ Петербургъ изъ Волжска и Саратова. Мив теперь совъстно вспомнить, какъ тогда за нимъ ухаживали: лучшаго пріема нельзя было бы сдълать вельможь; всѣ чиновники ходили къ нему являться, и у губернатора объдалъ онъ всякій день, занимая, какъ прівзжій гость, первое мъсто. Послъ того, кажется, трудно новыя покольнія слишкомъ упрекать въ поклоненіи злату. Однакожъ не миъ осуждать почести, оказанныя Злобину: онъ въ это время самымъ любезнымъ образомъ вызвался сдълать миъ великое одолженіе. Привыкнувъ къ нътъ, онъ ъхалъ одинъ въ просторной четверомъстной каретъ; я захворалъ, и онъ предложилъ миъ половину оной, съ объщаніемъ дорогой оберегать меня. Наши двъ зимиія кибитки, моя и Загоскина, примкнули къ его поъзду, и мы 4 Ноября отправились въ путь.

Старики прежде не охотно входили въ сужденія съ молодежью, и я Злобина зналь только поверхностно; но туть, запершись въ кареть, въ безпрестанныхъ съ нимъ разговорахъ, узналъ я, сколько, безъ всякаго ученія, въ простомъ Русскомъ человъкъ можетъ быть природнаго ума: въ каждомъ словъ сколько толку, какой великій смысль! Иногда онъ меня ими ужасалъ. Порабощеніе у насъ никогда до того не простиралось, чтобы, какъ у невольниковъ древняго міра и Новаго Свъта, оно у кръпостныхъ нашихъ отнимало даже время на размышленіе, а опасеніе проговориться заставляло ихъ быть осторожными въ ръчахъ и кроткими въ выраженіяхъ. Изъ того произошли миліоны погововорокъ и пословицъ, составляющихъ народную мудрость, которая изъ рода въ родъ переходя, какъ умственное наслъдство, все болъе обогащается новыми мыслями. Въ этомъ, мнъ кажется, ни одинъ народъ въ міръ не можетъ сравниться съ нашимъ.

Передъ самымъ нашимъ отъвздомъ выпалъ снъгъ, стали морозы и сдълалось первопутье; оттого мы не ъхали, а летъли, и хотя по откупнымъ дъламъ Злобинъ долженъ былъ останавливаться въ Саранскъ и Арзамасъ и промъшкалъ въ обоихъ болъе полутора сутокъ, все-таки пріъхали мы въ Москву 8 числа, въ самый Михайловъ день. Тутъ мы разстались: онъ на другой день поъхалъ далъе, а я остался погостить у сестры.

Что сказать мив о тогдашней Москвв? Трудно изобразить вихорь. Съ самаго вступленія на престоль императора Александра, каждая зима походила въ ней на шумную недвлю масленицы. Я помню, какъ малолётнимъ случилось мив быть въ комнать, гдв изъ большихъ бутылей переливали наливки въ жестяной чанъ, а изъ него разливали по бутылкамъ, и какъ, не проглотивъ ни капли, я опьявълъ отъ одного пріятнаго ягодно-спиртоваго запаху. Тоже было со мною и въ Москвъ: не имъя ни много знакомыхъ, ни намъренія долго въ ней оставаться, я подобно другимъ не веселился, а отъ однихъ разказовъ объ объдахъ п приготовленій на балы кружилась у меня голова. Въ ночи съ 28 на 29 Ноября поскакалъ я въ Петербургъ.

Дорогой случилось со мной нъчто довольно забавное. Въ Твери остановился я въ извъстномъ трактиръ Итальянца Гальяни (который давно уже померъ, но котораго имя до сихъ поръ сохранила заведенная имъ гостиница). Я проголодался, промерзъ и спросиль поъсть; туть были офицеры какого-то кавалерійскаго полку, которые кого-то угощали, кого-то провожали и меня очень ласково пригласили съ собой объдать. Я даромъ наълся и уступая потчиванію, еще болье напился, потомъ поблагодарилъ ихъ и пошелъ ложиться въ кибитку. Я проснулся передъ разсвътомъ и когда спросилъ, скоро ли прівдемъ на станцію, мнъ сказали, что мы провхали Валдай и что я проспаль болъе двухъ сотъ верстъ. Чъмъ свътъ, 1-го Декабря, прибылъ я въ неизбъжный мив Петербургъ, пробывъ не съ большимъ двое сутокъ въ дорогъ. Я не знаю, какъ это случилось: я не ъхалъ на курьерскихъ, не имълъ права торопить, слуга мой ничего лишняго не платилъ; но видно, счастіє приходило ко мит во сит и приводило съ собой лихія тройки и лихихъ ямщиковъ.

## VII.

Вотъ уже третій разъ, что я прівзжаю въ Петербургъ, подумалъ я; неужели и нынѣ не болѣе посчастливится мнѣ въ немъ, какъ было доселѣ? Теперь я прівхалъ одинъ, никто не привозилъ меня, и даже я самъ привезъ младаго птенца, совсѣмъ не питомца Музъ, но который впослѣдствіи долженъ былъ содѣлаться однимъ изъ ихъ отличнѣйщихъ служителей. Теперь надлежало мнѣ самому промышлять о себѣ.

Какъ неимущіе провинціалы, начали мы съ Ямской и оттуда, сділавъ нісколько поисковъ во внутрепность города и открывъ довольно удобную квартирку неподалеку отъ Невскаго Проспекта, черезъ три дня съ Загоскинымъ въ нее перейхали.

Едва счеть я пужнымь явиться къ Сперанскому и, не объявляя ему о моемъ намъреніи, мимо его прямо графу Кочубею подаль прошеніе, въ коемъ объясниль всю странность положенія моего. Опредъленіе меня въ министерство не заставило себя долго дожидаться; черезъ два дня подписана бумага, по не совству согласно съ моимъ желаніемъ и требованіемъ: нбо найдено невозможнымъ зачислить мит въ службу все то время, въ которое ничего офиціальнаго обо мит не было. Я и тъмъ остался доволенъ; попавъ разъ на мъсто, могъ я изъ него прінскивать другую, болте пріятную или выгодную службу. Пока я фиктивно служилъ, то ходилъ еще иногда въ экспедицію, а со дня опредъленія въ нее, началъ забывать, какъ отворяются ея двери.

Веселость, царствующую въ Москвъ, можно было также найти тогда и въ Петербургъ, и въ той же степени, но въ умъреннъйшемъ, болъе пристойномъ видъ. Сколько припомню, я не видалъ тогда мрачныхъ лицъ, не слыхалъ недовольныхъ ръчей. На награды были очень скупы; попасть въ службу ко двору, кромъ тъхъ, коимъ знатный родъ, вмъстъ съ богатствомъ, давалъ на то право, никто не смълъ и помышлять; доступъ въ большой свътъ былъ очень труденъ; ничто не возбуждало ни чрезмърнаго честолюбія, ни тщеславія, слъдственно и зависти, и всякій жилъ про себя, отъ всего сердца веселясь въ своемъ кругу и не думая о лучшемъ. Дворъ отличался болъе величіемъ, чъмъ изысканностію и разорительною прихотливостію роскоши; въ частныхъ домахъ вмъсто нея было изобиліе и съ златою умъренностію всъ души были въ покоъ.

Меня одного, можетъ быть, терзало тогда желаніе чего-то лучшаго, чего-то высшаго. Прежняя скудость и разсчетливость Петербургской моей жизни мнѣ вдругъ наскучили; я сталъ гораздо лучше одѣваться, чаще нанимать лошадей, искать знакомствъ, ѣздить по вечерамъ и баламъ. Все это было гораздо забавнѣе, но кошелекъ мой примѣтно сталъ тощать, и я начиналъ (чего дотолѣ никогда не было) думать о томъ, гдѣ бы, въ случаѣ нужды, занять мнѣ денегъ? Изъ сихъ затрудненій былъ я выведенъ однимъ представившимся къ тому весьма удобнымъ случаемъ.

Въ Февралъ мъсяцъ 1805 года всъ начали толковать о посольствъ, отправляемомъ въ Китай. Въ арисгократическомъ міръ только о томъ и было разговоровъ; потому что знатный баринъ, дъйствигельный тайный совътникъ, оберъ-церемоніймейстеръ, графъ Юрій Алек-

сандровичъ Головкинъ назначенъ былъ чрезвычайнымъ и полномочнымъ посломъ. Столь многочисленнаго посольства никогда еще никуда отправляемо не было: оно должно было составиться изъ военныхъ, ученыхъ, духовныхъ лицъ и гражданскихъ чиповниковъ разныхъ въдомствъ. Чего же лучше? сказалъ я себъ и, много не подумавъ, началъ проситься о причисленіи меня къ свитъ сего посольства.

Пользуясь ласковымъ приглашеніемъ Александра Львовича Нарышкина, сделаннымъ въ Саранске и ободренный ласковымъ его пріемомъ въ Петербургь, раза два или три въ зиму быль я у него на балахъ, удостоился даже нъсколькихъ словъ отъ его Марьи Алексвевны, и на вечерахъ сихъ почти успълъ побъдить гордую свою заствичивость. Графъ Головкинъ быль женатъ на родной сестръ его, Катеринъ Львовнъ, и почти всякій день бываль у него. Какого мнъ пути еще искать было? Но я вспомниль, что, передъ этимъ лътъ за пать, тоть же самый Нарышкинь все объщаль опредвлить меня пажемь и ничего не сдълалъ. Какъ быть? Другаго средства не было, и я приступиль къ нему съ своею просьбой. На этотъ разъ стоило мив только намекнуть добръйшему Александру Львовичу о моемъ желаніи, и на другой же день письмо графа Головкина къ графу Кочубею испрашивало его согласія на временное увольненіе меня изъ его въдомства. Я даже не успълъ еще быть представленъ послу, и миж пришлось являться къ нему и благодарить его въ одно время.

Не польза наукъ, коихъ не было во мив положено и первоначальнаго основанія, заставляла меня предпринять столь отдаленное путешествіе, ни даже любопытство увидёть землю, никёмъ изъ Русскихъ моихъ современниковъ тогда не посёщенную: поёздка въ Германію мив показалась бы гораздо привлекательнее. Я уже признался въ томъ, какія причины побуждали меня рёшиться на двухгодовое странствованіе: я былъ угрожаемъ совершеннымъ безденежьемъ. Подъименемъ дворянина посольства, опредёленъ я былъ въ число его канцелярскихъ служителей; каждому изъ нихъ назначено по шести сотъ рублей серебромъ годоваго жалованья и, сверхъ прогоновъ, по тысячё рублей на подъемъ. Въ мои разсчеты входила также и родительская помощь; ибо я увёренъ былъ, что отецъ, одобривъ мое намёреніе, въ семъ случаё не пожалёетъ для меня денегъ, въ чемъ и не ошибся.

Съ какою цёлію было отправляемо столь великолённое посольство? Воть о чемь не догадался я даже спросить. Я быль матрось который, сёвь на корабль, не подумаеть узнать, зачёмь онь плыветь въ Ость-Индію, Бразилію или Канаду. При сей мысли мнё правс стыдно иногда бываеть самого себя; но какъ я вспомню большук часть моихъ товарищей, которые, какъ мнё кажется, также въ этом

предпріятіи видівли одну продолжительную, веселую прогулку, то и нахожу себя извинительнымъ.

Признаюсь, я и до сихъ поръ полагаю, что само правительство въ этотъ дълъ не имъло никакого твердаго намъренія и въ Китай посылало Головкина, такъ, на всякій случай, на удачу, на авось. Все было такъ молодо, такъ зелено, все дълалось такъ необдуманно; но всъ побужденія были великія, прекрасныя. Молодость царя имъла пужду въ двятельности, а продолжающійся миръ съ Европейскими державами давалъ ей мало пищи; тогда въ благородныхъ порывахъ своихъ обратился онъ къ Востоку и къ другимъ частямъ свъта, дабы и первые мирные годы царствованія свосго ознаменовать какими нибудь полезными, памятными событіями. Вотъ почему Русскіе корабли подъ начальствомъ Крузенштерна и Лисянскаго сдълали первое путешествіе вокругъ свъта; съ ними Ръзановъ отправленъ былъ посланникомъ въ Японію; ему же поручено было въ Америкъ стараться о распространеніи нашей торговли и нашихъ владьній; на берегахъ Чернаго и Азовскаго морей строились новые города, открывались новые порты; за Кавказомъ Циціановъ велъ счастливую, славную войну съ Персіянами; надобно было, наконецъ, подумать и о Китайцахъ, отдаленнъйшихъ нашихъ сосъдяхъ. Туть явились Іезуиты, съ предложеніемъ усердныхъ услугъ, Іезуиты, которые при Екатеринъ и до нея, при Польскомъ правительствъ, имъли столицу свою въ Полоцкъ, а со временъ Павла поселились и въ Петербургъ. Ихъ предложенія были чистосердечны: не зная никакой національности, сія папская милиція готова всегда удружить правительству, коего покровительствомъ она пользуется или отъ коего имъетъ право его ожидать. Патеръ Груберъ, генералъ Ордена, чрезъ миссіонеровъ своихъ, имъвшихъ тогда большое вліяніе въ Пекинъ, приготовилъ Китайское правительство къ благосклонному намъ пріему. Князь Чарторыйскій управляль Коллегіей Иностранныхъ Дълъ и, способствуя нашимъ затъямъ, съ столь великими издержками сопряженнымъ, можетъ быть внутренно смъядся надъ ними. Нътъ, въ Россіи не должно было ожидать благословеннаго окончанія ділу, начатому подъ руководствомъ Поляка и Римско-католическихъ монаховъ.

При Аннъ Іоанновнъ и Биронъ, когда Нъмцы такъ заботились о пользъ и чести Русскихъ, Савва Владиславичъ Рагузинскій, посланникъ ихъ, безъ всякой причины, въроятно изъ одной учтивости, отступился отъ владъній нашихъ по самую ръку Амуръ, на берегу которой наши кръпостцы составляли уже цълую линію и былъ выстроенъ городъ Албазинъ. Сія земля, Даурія, имъющая до полуторы тысячи верстъ протяженія и изобилующая всъми дарами природы, до сихъ

поръ остается незаселенною и нейтральною, дабы Небесное царство не одною каменной ствной, но и мъстами необитаемыми было ограждено отъ опаснаго нашего сосъдства. Надвялись (такъ меня послъ увъряли) посредствомъ искусныхъ преговоровъ склонить Китайцевъ къ измъне нію сего условія и къ допущенію Русскихъ въ прежнія ихъ владънія.

Такъ какъ Китайцы самый церемонный народъ въ мірѣ, то чего же приличнъе какъ послать къ нимъ оберъ-церемоніймейстера? Такъ какъ сношенія наши съ ними болье торговыя, чѣмъ политическія, то чего же выгоднѣе, какъ отправить къ нимъ президента Коммерцъ-Коллегін? Графъ Головкинъ былъ и то, и другое; а сверхъ того человѣкъ весьма высокаго роста, величавъ, осанистъ, съ большимъ орлинымъ носомъ, умными глазами и медоточивымъ языкомъ: появленіе его должно было производить почтительный страхъ, довъренность и любовь. Забыли только объ одномъ, о довольно важномъ во всякихъ дѣлахъ: о характеръ человѣка.

Кажется, все потомство бывшаго при Петръ Великомъ, перваго графа Головкина, Гаврилы Ивановича, поселилось за границей, не отказываясь, однакоже, отъ Русскаго подданства и, не знаю по какому праву, продолжая владъть имъніями въ Россіи и пользуясь съ нихъ доходами. Сей пагубный примъръ, который такъ распространился, и нынъ заставляетъ только роптать, но всеобщаго негодованія еще произвести не можетъ. Когда Россія къ Европъ станетъ въ таковомъ же отношеніи, какъ Ирландія къ Англіи, и столицы Запада будутъ поглощать всъ плоды потовыхъ, кровавыхъ трудовъ нашихъ поселявъ: тогда только противъ сихъ добровольныхъ, въчныхъ, преступныхъ отчужденій отъ отчизны будутъ приняты сильныя мъры. Какъ бы то ни было, отецъ посла Головкина никогда не бывалъ въ Россіи, женился на какой-то Швейцарской аристократкъ и дътей крестилъ въ Реформатскую въру.

Когда сынъ его явился ко двору Екатерины, въ немъ, кромъ имени, ничего Русскаго не было. Она приняла его въ гвардію, опредълила ко двору, женила на дочери любимаго своего Нарышкина и милостивыми словами привлекла его къ престолу своему, привязала и къ государству. Всъ знатные молодые люди тогдашняго времени старались быть тъмъ, чъмъ ихъ сдълали судьба и воспитаніе: быть иностранцами съ Русскимъ именемъ; слъдственно ничто не могло побудить его преобразоваться въ Русскаго. И онъ остался настоящимъ дореволюціоннымъ Французомъ, сохранивъ до глубокой старости всю ихъ любезность, ихъ самонадъянность и легкомысліе. Одно только напоминало Швейцарское его происхожденіе по матери: удивительная его разсчет-

ливость, которую въ роскошной, мотоватой нашей Россіи позволяли себъ называть скупостію.

Съ поверхностными познаніями, кои онъ имѣлъ, могъ онъ въ обществъ, гдъ никогда не углубляются въ обсуживаемые предметы и скользятъ по нимъ, казаться свъдущимъ во всъхъ наукахъ. Только въ дълахъ это было все ничтожество Русскихъ знатныхъ господъ новъйшихъ временъ. За то, что за выходъ, что за важность, что за представительность!

И это все было бы очень хорошо, еслибъ по крайней мъръ дали ему сколько нибудь дёльнаго и просвещеннаго секретаря посольства; но и туть умьли сдвлать выборь еще хуже самого Головкина. Одинъ нахаль, по имени Левь Сергьевичь Байковь, служившій въ ковной гвардін, подбился къ графу Маркову и въ 1801 году вь званін канцелярского служителя побхаль съ нимъ въ Парижъ; послъ разрыва съ Бонапарте, онъ послъдній изъ нашихъ оттуда вывхалъ. Въ трехгодичное свое тамъ пребываніе, онъ исполвился не революціоннаго духа, который при первомъ консуль началъ исчезать, но нестерпимаго, неблагопристойнаго тона новой Франціи. Магницкій, его товарищъ, въ сравнени съ нимъ казался скромнымъ; однимъ словомъ, съ ногъ до головы, въ немъ было что-то такое непотребное, что порядочной женщинь, кажется, не красныя нельзя было съ нимъ говорить. Въ буйной молодости цесаревичь Константинь Павловичь охотно окружаль себя подобными людьми; ихъ наглые пороки казались ему молодечествомъ, и Байковъ былъ въ числъ его любимцевъ. Эта связь, сивлость его и разсказы о Парижь дали ему большой ходъ въ обществъ. Его пожаловали камеръ-юнкеромъ, хотя ему было гораздо за тридцать лътъ; но это для того, чтобы доставить ему пятый классъ и право на мъсто перваго секретаря посольства въ Китай. Къ занятію сего мъста считали его болъе кого-либо способнымъ: онъ умълъ къ кому захочеть подольститься, ничего не стыдился, не зналь совъсти, лгалъ безъ милосердія. Какъ же ему было не провести или, по-просту сказать, не надуть Китайцевъ?

Второй секретарь быль уже настоящій, природный Французь графъ Ламберть \*), который однакоже гораздо менфе имъ казался, чфмъ оба предыдущія лица. Какъ иностранецъ въ Русской службъ, старался онъ съ ними ладить, хотя впрочемъ нельзя было его упрекнуть въ гибкости характера; онъ быль довольно вфжливъ, но холоденъ,

<sup>\*)</sup> Его братъ былъ однимъ изъ извъстныхъ, храбръйшихъ генераловъ нашей арміи. Солдаты его очень любили, находя въ немъ совершенно Русскаго человъка. Они были эмигранты.

остороженъ, скупъ на слова и до того спъсивъ, что никому почти не кланялся, а только легкимъ, едва замътнымъ наклопеніемъ головы даваль знать, что отвъчаеть на поклонъ. Передъ этимъ, кажется, былъ онъ употребленъ при миссіяхъ нашихъ въ Копенгагенъ и Мадритъ; но дипломатическихъ способностей, видно, въ немъ или не было, или ихъ не умъли оцънить: ибо, не смотря на предпочтеніе, даваемое у насъ иностранцамъ для занятія посланническаго мъста, опъ впослъдствіи никогда его получить не могъ.

Третій секретарь посольства назывался Андрей Михайловичъ Доброславскій, который ни доброй, ни худой славы никогда заслужить не могъ. Онъ быль въ числъ тъхъ людей смирныхъ, трудолюбивыхъ, покорныхъ, бездарныхъ, можно сказать удобныхъ, коихъ начальство такъ любитъ и мало уважаетъ, которые въ тихомолку продолжаютъ службу и непримътно ее оставляютъ. Этотъ былъ уже совсъмъ не Французъ, ибо ничего не зналъ кромъ Русскаго языка, и хотя на немъ говорилъ чисто, а все-таки съ примъсью Украинскаго наръчія. Находясь въ Коммерцъ-Коллегіи, изъ которой онъ никогда не выходилъ, зналъ онъ хорошо только одну таможенную часть; тамъ сдълался онъ извъстенъ президенту коллегіи графу Головкину, который (я было и позабылъ сказать), по званію сенатора, получилъ порученіе обозръть и ревизовать всъ губерніи, чрезъ кои онъ долженъ былъ проскакать. И на сей предметъ взялъ онъ съ собою сего великаго искусника.

Вотъ все почти, что составляло дипломатическую или дъловую, письменную часть посольства; за тъмъ слъдовала ученая часть, и наконець мы, которые молодостію, развязностію, красивымъ нарядомъ, даже самымъ числомъ, должны были служить къ возвышенію блеска посольства и важности посла.

И въ этомъ отношеніи, безъ хвастовства скажу, все было очень удовлетворительно. Изъ аристократическихъ гостиныхъ молодые люди такъ и ринулись въ невиданное, неслыханное посольство. Семи мѣстъ кавалеровъ и столькихъ же дворянъ посольства не было достаточно, чтобъ опредълить всъхъ просившихся, и это особенно шевелило моє самолюбіе: съ кѣмъ ни встрътишься изъ знакомой молодежи, всякій спрашиваетъ съ недовольнымъ видомъ (по крайней мѣрѣ мнѣ такъ казалось), какія у насъ дѣлаются приготовленія, скоро ли поъдемъ; какъ ни бранимъ мы зависть, какъ ни презираемъ ею, а все болъсизъ того хлопочемъ, чтобы произвесть ее. Во время странствованію успѣемъ мы познакомиться съ моими сопутниками, но считаю не лиш нимъ на первый случай здѣсь ихъ представить.

Между кавалерами, первыми стояли по списку два дъйствительныхъ камергера, Васильчиковъ и князь Голицынъ. Алексъй Васильевичъ былъ одинъ изъ техъ четырехъ братьевъ Васильчиковыхъ, изъ конхъ Иларіонъ Васильевичь болфе всфхъ возвысился въ почестяхъ и сдълался извъстиве. Ихъ рыцарями назвать было не можно; имя благородныхъ витязей имъ было приличиве, ибо всв опи были Русскіе дворяне въ душв, и давно уже Исковская губернія гордится ихъ родомъ. Нашъ Васильчиковъ былъ не слишкомъ высокаго ума, за то высокъ былъ онъ сердцемъ, и еслибъ одного усердія, прилежанія было достаточно, чтобъ сдълаться искуснымъ въ дълахъ гражданской службы, то могъ бы онъ быть со временемъ дучшимъ изъ нашихъ государственныхъ людей. – Ни объ одномъ Голицынъ скоро нельзя будетъ говорить безъ его родословной въ рукъ: до того они размножились. Голицына, который находился при посольствъ, звали Димитрій Николаевичь; онъ быль сынь одного богатаго князя Николан Алексвевича и княгини Марыя Адамовны, урожденной Олсуфьевой, и съ братомъ своимъ оставались они единственными потомками знаменитаго Димитрія Михайловича, пережившаго двухъ меньшихъ братьевъ, фельдмаршаловъ, Михайловъ Михайловичей и, по милости Бирона, кончившаго дни въ ссылкъ. Объяснивъ такимъ образомъ родословную этого Голицына, кажется болъе объ немъ сказать нечего, развъ только то, что онъ быль добрый малый, безъ претензій, чрезвычайно угревать и не виденъ собою. Онъ умеръ смертію героевъ на войнъ съ Французами.

За тымъ слыдують четыре камеръ-юнкера: Нарышкинъ, Бенкендорфъ, Гурьевъ и Нелидовъ. Я уже сказаль, что съ Кириломъ Александровичемъ познакомился я въ Саранскы; послы того въ Петербургы, въ домы отца его, знакомство сіе сдылалось короче; во время же путешествія нашего, его пріязнь, его постоянно хорошее ко мыврасположеніе не одинъ разъбыли мин весьма полезны. Онъ былъ примычателенъ тымъ, что въ немъ сливались и смышпвались два противоположные характера его родителей: онъ соединяль въ себы Нарышкинское барство, роскошество и даже шутливость вмысты съ крутымъ нравомъ, благородными чувствами, бережливостію и аристократическою гордостію матери своей Марьи Алексывны. Онъ былъ еще весьма молодъ, но умыль брать какой-то верхъ надъ своими товарищами, къ чему впрочемъ ему много способствовала любовь къ нему посла, по жень роднаго его дяди.

Константинъ Венкендороть былъ меньшой и единственный братъ послъ всъмъ столь извъстнаго, Александра Христофоровича. Онъ во мнъ, какъ и во всъхъ знакомыхъ своихъ, оставилъ по себъ самую пріятную память. Не трудно было любить его: онъ былъ чрезвычайно

доброжелателенъ, съ тъмъ вмъстъ уменъ и образованъ. Его мать изъ Германіи послъдовала за великою княгиней, послъ императрицей Маріей Өеодоровной, въ Россію, вышла замужъ за Русскаго генерала, но прожила недолго на чужой сторонъ и четырехъ сиротъ своихъ завъщала сей государынъ. Съ такимъ покровительствомъ и съ счастливыми способностями, Константинъ Бенкендоров на всъхъ путяхъ, кои иногда мънялъ онъ, встръчалъ успъхи и честь. По его веселому нраву, по его разсъянности можно было иногда принягь его за Француза; но Нъмецъ былъ виденъ въ Нъмецкомъ прямодушіи, твердости, правдолюбіи, которыя, по крайней мъръ у насъ въ Россіи, скоро останутся однимъ историческимъ воспоминаніемъ. По чувствамъ привязанности къ Россіи былъ онъ истинно Русскій, и сіе доказалъ онъ тъмъ, что за границей въ поединкахъ стоялъ за честь ея.

Молодой, свъжій, откормленный, упитанный тълецъ, туго начиненный словами, а не мыслями, сынъ будущаго министра финансовъ Гурьева, находился между нами и думаль, что дълаеть тъмъ великую честь посольству. Онъ вмъстъ съ Бенкендорфомъ и Нарышкинымъ быль воспитань въ пансіонъ аббата Николя, почти въ одно время произведенъ съ ними камеръ-юнкеромъ и вифстф отправлялся въ Китай; въ семъ тріумвирать конечно могь онъ почитаться Крассомъ по его жадности и златолюбію. Въ самой молодости, когда все такъ живо представляется сердцу и уму, до одного ничто къ нему не доходило, другой быль окутань какою-то густою оболочкою, чрезь кою сь трудомъ проникали понятія. Когда, бывало, онъ просыпается и глядить во всв глаза, то долго, очень долго, не можетъ понять, что говорять; около часу ему, бывало, нужно, чтобы въ мозгу своемъ пробудить способность мыслить. Все въ немъ было тупо и тяжело; это просто быль желудокь, облеченный въ человъка. Но оставимъ его; судьба столько разъ носъ съ носомъ сводила меня съ нимъ, что въ случаяхъ поговорить о немъ не будетъ недостатка.

Нелидовъ, Любимъ Ивановичъ, былъ всёми любимъ, ибо имълъ сердце столь же кроткое, нѣжное, какъ и наружность. Онъ былъ флигель-адъютантомъ при Павлѣ, когда старшій братъ его Аркадій Ивановичъ былъ его молодымъ любимцемъ и генералъ-адъютантомъ; оба они не избѣжали общей при немъ участи, были отставлены и высланы изъ столицы.

Седьмой и послъдній изъ кавалеровъ посольства былъ коллежскій совътникъ Павель Петровичъ Карауловъ, передъ этимъ полковникъ Преображенскаго полка, высокій и красивый мужчина, но отвратительный своею приторностію и жеманствомъ. Полагая въроятно, что этимъ тономъ можно болъе нравиться старымъ и богатымъ женщи-

намъ, къ коимъ не одинь разъ нанимался онъ въ любовники, сохраняль онъ его по привычкъ и съ мужчинами. Взыскательность этихъ барынь провела уже пъсколько морщинъ по лбу его, и вообще онъ, Васильчиковъ и Нелидовъ почитались у насъ стариками, потому что они были лътъ тридцати или безъ малаго, а мы лътъ двадцати или около того.

Между пами, семью дворянами посольства, самый знатный быль Николай Ивановичъ (не знаю почему) Перовскій, побочный сынъ графа Алексвя Кириловича Разумовскаго; такъ по крайней мърв думаль онь и показываль то. У родителя его, какъ у Людовика XIV-го, были такія діти отъ разныхъ, не браковъ, а сожитій. Этотъ быль отъ перваго, но воспитывался не въ родительскомъ домъ, а у тетки Наталін Кириловны Загряжской, гдв съ малолетства дышаль онъ придворной атмосферой. И надобно сказать правду, онъ имълъ все, что отличаеть Русского аристократа: манеры большаго свъта, совершенное знаніе Французскаго языка, а во всемъ прочемъ большое невъжество. Другіе братья его, рожденные отъ последующихъ сожитій, такъ же, какъ и онъ, получили название свое отъ Перовой рощи подъ Москвой, принадлежащей ихъ отцу, но, кажется, были имъ болъе любимы и передъ старшимъ имъли преимущество восить отческое его имя и называться Алексъевичами. Они получили тщательное воспитаніе людей средняго состоявія, долженствующихъ пробиться службой и трудами. Онъ теперь почти ничто; они занимаютъ первыя мъста въ государствъ. Незаконнорожденныя дъти находятся вообще въ фальшивомъ положенін: природа даетъ имъ права, въ коихъ отказывають имъ законы; они стоятъ выше и ниже людей обыкновенныхъ состояній, такъ сказать вив общества; они не иначе какъ штурмомъ могутъ въ немъ брать свои мъста. Въ этомъ случав нашъ Перовскій былъ истинный герой: грудью шель онъ впередъ, продирался, затиралъ слабыхъ, обходилъ сильныхъ; дивились его дергости, смъялись надъ нею, но не мъшали ему; и онъ, равный всъмъ высшимъ, преспокойно сталъ смотръть великимъ бариномъ.

Исключая сына сенатора Теплова, также ничёмъ кроме дурацкой спеси непримечательнаго, да еще меня, Перовскій никого изъ другихъ товарищей своихъ не удостоивалъ разговорами. Сіи остальные собратія мои были нижеследующіе.

Францъ Александровичъ Юни, маленькій, сухощавый, старообразный, увертливый Нъмчикъ, не безъ ума, не безъ способностей, не безъ хитрости и слегка балагуръ. Онъ высоко не лъзъ; едва знаемый графомъ Головкинымъ, онъ все увивался около Байкова и вмъстъ съ

секретаремъ Доброславскимъ и нъкоторыми другими составлялъ его свиту и партію.

Корнвевъ, коллежскій ассесоръ, лють тридцати отъ роду, служиль въ Иностранной Коллегіи и не зналь ни одного иностраннаго языка. Непонятно, какъ его всунули въ это посольство. Онъ быль отмвнно прость и толсть, неопрятенъ, ленивъ и вечно заспанъ; онъ, весь какъ будто быль налить растопленнымъ жиромъ; когда шель онъ, то тело его трепетало какъ несомый на блюде картофельный кисель; когда же лежаль онъ, то похожъ быль на засаленный тюфякъ.

Живой и веселый мальчикъ, Александръ Хвостовъ, сывъ столь извъстнаго чрезвычайными порученіями въ Константинополь, эпикуреизмомъ, остроумный шутками и стихами Александра Семеновича Хвостова, былъ однимъ изъ пріятнъйшихъ для меня сотоварищей. О послъднемъ, также весьма молодомъ мальчикъ, Клементъ, ръшительно нечего сказать.

Столь же принужденное модчаніе долженъ я хранить и въ разсужденіи нѣкоторыхъ другихъ лицъ, о которыхъ говорить не сто́ить, но о коихъ упомянуть я считаю обязанностію. Напримѣръ, что́ бы я сказалъ о казначеѣ посольства, надворномъ совѣтникѣ Осиповѣ, о коммиссарѣ посольства, коллежскомъ совѣтникѣ Алексѣевѣ, о двухъ фельдъегеряхъ офицерскаго чина, Штосѣ и Михайловѣ? Наконецъ, объ аптекарѣ Гельмѣ? Ибо чего не было у насъ, въ нашей подвижной колоніи! Только изъ этого народа надобно изъять одного человѣка или, если вѣрнѣе говорить, изъ этого стада хочется мнѣ выхватить одну паршивую овцу.

У вышесказаннаго коммиссара Алексвева, которому самому двлать было нечего, быль еще помощникъ Эдуаръ Карловичъ Цирлейнъ. Сывъ бъднаго Нъмецкаго ремесленника, онъ выучился немножко порусски и по-французски и, съ этимъ малымъ запасомъ, пустился въ службу и дошель до того, чего люди съ достоинствами не часто достигаютъ. Онъ былъ маленькій, гаденькій, гниленькій, совсёмъ пустой и безграмотный человъкъ и въ посольствъ почитался послъднимъ изъ послъднихъ. Головкинъ, у котораго служилъ онъ въ Церемоніальномъ Департаменть, взяль его съ собою болье какь прислугу, чымь въ видь чиновника. Этотъ Нъмецъ былъ еще скромнъе Нъмца Юни. Куда ему до Байкова! Онъ водилъ дружбу съ камердинеромъ посла и съ его поваромъ и по-пріятельски ходиль къ нимь завтракать. Долго послъ того, изъ Церемоніальнаго Департамента перешель онъ въ Петербургскій Почтамтъ, гдъ и понынъ занимаетъ мъсто равное званію старшаго столоначальника: выше сего по недостатку въ способностяхъ онъ никакъ стать не можетъ. И въ этомъ званіи онъ превосходительный, весь въ лентахъ и звъздахъ, и получаетъ огромное содержаніе; чъмъ могъ онь заслужить сіе въ столь пустыхъ должностяхъ? Но опъ Нъмецъ; а у насъ Нъмецъ, линь попади на тропу, безъ заслугъ, безъ стараній, одною силою существующаго между ними согласія, такъ и начнетъ подыматься вверхъ. Я не изъ зависти сіе говорю: можно ли завидовать Цирлейну? Еще менъе изъ злобы: онъ малый смирный, и еслибы хотълъ, то и мухи не умълъ бы обидъть; но мнъ досадно и стыдно за Россію.

Еще не кончено, еще не всъ названы и описаны, еще были при посольствъ: исторіографъ, три нереводчика, профессоръ живовиси изъ Академіи Художествъ и съ нимъ два воспитанника, изъ нея выпущенныхъ, для снятія видовъ и костюмовъ; наконецъ, докторъ медицины, штабъ лъкарь и антекарь, котораго я уже назвалъ.

Званіе или, пожалуй, должность исторіографа дана была меньшому брату почтеннаго генерала Сухтелена. Что такое быль онъ въ Голландін, миж неизвъстно; въроятно дворянинъ, ибо все семейство называлось фанъ-Сухтеленъ; но какія у него тамъ были занятія, какое мъсто? Вотъ чего въ самомъ короткомъ съ нимъ знакомствъ не могъ я у него вывъдать. Видно, это мъсто было не послъднее, когда, въ соотвътственность тому, приняли его въ Русскую службу прямо коллежскимъ совътникомъ, передъ самымъ отправленіемъ въ Китай. Ему было гораздо за пятьдесять лъть, чуть ли не подъ шестьдесять, и вичто уже въ немъ не было молодо: ни завидное его здоровье, поддерживаемое однакоже тщательными стараніями о его сохраненіи, ни самая всегдашняя веселость его, часто забавная, но никогда не живая. Въ немъ было слишкомъ много ума, хладнокровія и лічости, чтобъ имъть злое сердце; за то и чувствительности искать въ немъ было бы напрасно. Руфъ (то-есть Рохъ) Корниловичъ Сухтеленъ, былъ человъкъ нынъшняго времени, нанпріятнъйшій эгонстъ. Тогда еще ихъ было у насъ мало, и они почитались добръйшими людьми; и дъйствительно, онъ словомъ никого не захотълъ бы обидъть, по заочности едва задёль бы человёка легкою шуткой (все опасаясь сдёлать изъ него врага, не изъ чего другаго), но уже не пошевелилъ бы пальцемъ, чтобъ оказать мальйшую услугу. Онъ все житейское размърилъ по масштабу; вычислиль всв пріятности жизни, равно какъ и всю тягость ея, всв ея страданія, и нашель, что въ совершенномъ спокойствіи духа и тъла можно единственно обръсти блаженство въ міръ. Онъ спъшиль погасить въ себъ первыя искры страстей и, размысливъ, какъ много стоитъ труда сдълать самого себя счастливымъ, счелъ излишпимъ пещись не только объ общемъ благъ людей, но и кого-либо изъ нихъ въ особенности; всю нъжную заботливость свою обращалъ вигель.

къ себъ и, соблюдая сію нравственную діэту, долго и спокойно прожиль въкъ.

Онъ тогда только оставилъ Голландію, когда Французская революція проникла въ нее съ оружіемъ и, прівхавъ къ брату въ Россію, всюду потомъ за нимъ следовалъ. Находясь подъ крыломъ у ангела, вездъ должно было ему казаться раемъ; холостой, но окруженный почтительнымъ къ нему, любезнымъ семействомъ, котораго не имълъ онъ труда ни воспитывать, ни содержать, имълъ онъ всякаго рода утъщенія, и дни его текли безъ заботь, но не безъ дъла. Онъ любилъ читать и проводиль жизнь у обильнаго для того источника: въ библіотекъ брата своего. Чего онъ не зналъ? И что за необъятная, и съ тъмъ вмъсть для свъта безполезная была въ немъ ученость! Въ первой молодости, когда въ числе не совсемъ потухшихъ страстей оставалось въ немъ сильное любопытство, вздилъ онъ за Океанъ, въ Голландскую Гвіану. Этотъ подвигь, для него самого неимовърный, до того поразиль его, что онъ никогда не упускаль случая объ немъ поговорить, и я самъ столько разъ слышалъ названія Демерари, Эссеквебо и Суринами, что затвердиль ихъ. Семейство генерала Сухтелена иногда скучало сими частыми повтореніями и, можетъ-быть, желая, чтобы новое впечатльніе изгладило старое, и свыжіе любопытныйшіе разсказы замінили надовініе ему, уговорило старика отправиться въ Китай.

Изъ трехъ переводчиковъ, одинъ былъ для Монгольскаго языка, другой для Китайскаго, третій для Латинскаго, необходимаго въ сношеніяхъ нашихъ съ іезуитскими миссіонерами. Первый изъ нихъ, надворный совътникъ Игумновъ дожидался насъ на Китайской границъ. Другой былъ коллежскій ассессоръ Владыкинъ, крещеный Киргизъ, который, не знаю какимъ образомъ, провелъ нъсколько лътъ въ Китав, выучился трудному его языку, и потому былъ опредъленъ въ Иностранную Коллегію и получалъ въ ней чины. Онъ мало говорилъ, много улыбался и почитался у насъ не столько человъкомъ, какъ запасною вещью, необходимою только на границъ и за границей. Третій былъ коллежскій ассесоръ Христіанъ Андреевичъ Сруве, отъ котораго не такъ легко отдълаешься, какъ отъ двухъ предъидущихъ.

Съ тъхъ поръ, какъ завелась въ Россіи дипломатическая часть, служить въ ней фамилія Струве безпрерывно, исключительно; она плодуща и многочисленна, и потому нътъ у насъ почти миссіи, къ которой не быль бы приткнутъ какой-нибудь Струве. Это цълый родь общихъ мъстъ, все люди самые обыкновенные, никогда выше, никогда ниже посредственности, которыхъ употреблять не безполезно, слишкомъ возвышать трудно. Изъ нихъ выродокъ, то-есть какъ карло въ семей-

ствъ людей средняго роста, достался на долю Китайскому посольству. Онъ былъ, какъ сухарикъ, топенькій и крошечный, тихъ нравомъ, нъженъ сердцемъ, пылокъ воображеніемъ. Путешествіе, которое начиналъ онъ съ нами, было для него не первое въ этомъ родь: лътъ двънадцать передъ этимъ, находился онъ въ свить Кутузова, когда, посля Ясскаго мира, вздиль онъ посломь въ Константинополь; восточные обычан ему уже были извъстны. Онъ быль тогда еще невинный юноша и любилъ предаваться мечтаніямъ, среди конхъ одинъ разъ забрель онь въ какое-то мъсто, далеко отъ жилищъ, гдъ былъ встръченъ наединъ неистовымъ янычаромъ, который жестоко оскорбилъ его честь; сіе происшествіе сильно подвиствовало на его нервы и навсегда оставило въ немъ примътную робость. Онъ съ ребячества исполневъ былъ религіознаго чувства; на бъду его, явились мистическіе писатели, Сведенборгъ, Эккартстаузенъ и Юнгъ-Штиллингъ; чтеніе сихъ авторовъ, въ которое погрузился онъ, изсушило и безъ того уже тощій мозгъ его. Онъ сталъ грезить на яву и всемъ разсказывать, какъ на Невскомъ Проспектъ, среди дня, видълъ онъ отца своего, давно уже умершаго, въ алмазныхъ сапогахъ; житель другаго міра не могъ сообщаться съ нимъ языкомъ смертныхъ, а хотълъ показать ему, что онъ на пути къ въчному блаженству. Въ Петербургъ все предвъщало, что бъдный духовидъцъ будетъ жертвой и забавой вътреной нашей молодежи. Мнъ одному быль онъ жалокъ: его простодушіе, его дътская улыбка, когда изръдка бываль онъ весель, даже неудовольствіе, которое показываль онь, какъ ребенокъ, который дуется и не смветь заплакать, все располагало меня къ состраданію, котораго не понимаю какъ другіе не раздёляли.

Никакого сожальнія не возбуждаль во мит другой чудакь, также отміченный еще въ Петербургі мітомь и назначенный кандидатомь въ придворные шуты Головкина; этоть быль зубасть, громогласень и всёмь такъ и різаль правду. Русскій живописець, Андрей Ефимовичь Мартыновь, дітотвительно быль чрезвычайно смітомь. Онъ быль не безь таланта, и хотя онъ почиталь себя выше Рубенса и едва ли не выше Рафаэля, имя его не блестить въ художественной нашей літошиси, и Академія не гордится его произведеніями. Виновать и каюсь: маленькою лестью успіть я овладіть имь, и когда бывало разсержусь на кого изъ сильныхь, то заряжу его своею злостію и изъ усть его, какъ изъ отверстія пистолета, пущу выстріть. Бывало, бісясь, расхохочутся; но въ послідствій, замізчая, что не всегда онъ неудачно замахивается, а иногда довольно тяжело умітеть ранить, стали рітме его дразнить и боліте остерегаться.

Два рисовальщика, данные ему въ помощь, Александровъ и Васильевъ, довольно хорошо знали свое дъло, но были замъчаемы тогда только, когда приносили и ноказывали свои рисунки. Ни который изъ нихъ не прославился послъ въ живописи.

Главнымъ медикомъ при посольствъ былъ Реманъ, только что прибывшій изъ Германіи. Это путешествіе и знакомство, которыя оно ему доставило, было первымъ его успъхомъ въ Россіи; но и безъ того имълъ онъ все, чтобы сдълать себъ въ ней имя и состояніе: былъ уменъ и добръ, весель и остороженъ, искателенъ и благороденъ, а какъ врачъ ученъ и пскусенъ. Къ счастію, кажется, никто не имълъ нужды прибъгать къ его помощи въ продолженіи нашего странствованія, и по окончаніи его почитался онъ только пріятнымъ собесъдникомъ. Извѣстность пріобрълъ онъ вскоръ послъ того, жилъ счастливо и умеръ гражданскимъ генералъ-штабъ-докторомъ.

Штабъ-лъкарь Гарри, Англичанинъ, взятый прямо съ корабля и посаженный въ посольскую коляску, былъ молодъ, красивъ, молчаливъ, гораздо серіознъе Ремана и, также какъ онъ, не имълъ у насъслучая показать своего искусства. Послъ того служилъ онъ при дворъ.

Уфъ, какъ я усталъ, и какъ бы хотвлось скорве кончить сію длинную номенклатуру! Но когда я упомянулъ даже о фельдъегеръ Штосъ, то какъ же пропустить графа Ивана Потоцкаго, просвъщеннъйшаго и оригинальнъйшаго изъ Поляковъ, который по случаю отправленія нашего посольства быль принять въ Русскую службу тайнымъ совътникомъ? Какъ не говорить о людяхъ, составлявшихъ у насъ ученую часть, которой управленіе или, лучше сказать, направленіе, поручено было сему Потоцкому? Онъ почти столько же, какъ и старшій брать его, графь Северинъ Осиповичь, уміль наукі давать удивительную привлекательность и насъ, невъждъ, заставлялъ приступать къ ней не только безъ боязни, но и съ особеннымъ наслаждениемъ. Въ историческихъ и другихъ изысканіяхъ своихъ былъ онъ упорно трудолюбивъ, какъ Немецъ, а въ заключеніяхъ, кои выводилъ онъ изъ своихъ открытій, легкомыслень, какъ Полякъ. Неутомимыя его упражненія, безпрестанное напряженіе умственных силь, вмъсть съ игривостію самаго живаго воображенія, кажется, были нісколько вредны для его разсудка. Говорять, что жемчужины не что иное, какъ накипь въ морскихъ раковинахъ, ихъ бользны: такъ точно и легкое повреждение разсудка у Потоцкаго произвело прекрасные перлы, два Французскіе романа. Немногіе, кои читали ихъ тогда, дивились ихъ смълой новости; въ нихъ былъ виденъ и наблюдатель, и мечтатель, и изобрътатель, и свътскій, и ученый человъкъ. Кажется, въ нихъ также можно видъть и типъ нынъшнихъ романовъ; они, по крайней мъръ,

могли бы служить имъ образцами: такъ всъ безобразные, отвратительные и ужасающіе предметы въ нахъ скрашены искусствомь и пристойностію автора.

Отранности его были замътны въ самомъ нарядъ; онъ былъ въ одно времи и небреженъ, и чистоплотенъ, совсъмъ не заботился о повроъ платън своего, но всегда былъ изысканно опрятенъ. Иногда по недосугамъ не имълъ онъ времени датъ обръзатъ себъ волосы, и они почти до плечъ у него развъвались, какъ вдругъ, въ минуту нетерпънія, хваталъ онъ ножницы и самъ стригъ ихъ у себя на головъ и вкривь и вкось, послъ чего, разумъется, смънилъ всъхъ своею прической. Въ отношеніи къ Головкину, велъ онъ себя отмънно прилично, не подавалъ ему ни малъйнаго повода къ неудовольствію, за то и не баловалъ излишнею почтительностію. Всегда углубленный въ науку, онъ заслонялъ себя ею отъ нашихъ сплетенъ, хотя и жилъ посреди ихъ. Онъ былъ немного кривобокъ, и правов плечо было у него выше лъваго; имълъ лицо блъдное, черты довольно пріятныя, глаза голубые и, нътъ въ томъ сомнънія, точно помъщанные.

Онъ уже нѣсколько лѣтъ былъ женатъ на одной изъ двѣнадцати или пятнадцати дочерей графа Потоцкаго же, Феликса, котораго въ переводѣ Поляки называли Щенснымъ, то есть Счастливымъ, вѣроятно потому, что онъ весьма счастливо измѣнилъ старому своему отечеству; сыновья же сего Феликса, чтобы загладить его преступленіе, измѣняли новому, а дочери измѣняли только мужьямъ. Ту, которая была за нашимъ Яномъ Погоцкимъ, звали Констанція, хотя она была непостоянна, какъ всѣ Польки, ни болѣе, ни менѣе, и мужъ любилъ ее безъ памяти, хотя она была хромая и хотя она его терпѣть не могла, потому что почитала горбатымъ. Нѣсколько лѣтъ спустя послѣ нашего путешествія, она бѣжала отъ него съ какимъ-то родственникомъ; но по крайней мѣрѣ не хотѣла, подобно другимъ своимъ соотечественницамъ, вмѣшивать религію въ дѣла распутства, не разводилась съ нимъ и не выходила ни за кого замужъ. Въ отчаяніи о ея потерѣ онъ зарѣзался бритвою.

Профессоръ астрономіи, статскій совътникъ Шуберть, почитался въ посольствъ старшимъ между своими собратіями. Что мнъ говорить о его знаніи? По наукъ своей онъ давно уже у насъ знаменитъ и препрославленъ; только нъсколько словъ о его наружности и характеръ. Онъ былъ длинный, сухощавый, учтивый, но иногда весьма сердитый и взыскательный старикъ. Съ самаго начала не полюбился онъ Головкину и окружавшей его молодежи. Чтобъ осадить его гордость, старался посолъ держать его наравнъ съ другими профессорами, которые и по лътамъ могли бы годиться ему въ сыновья. Самъ

же Шубертъ, забывая, что онъ князь звъздочетовъ, мало дорожилъ своимъ достоинствомъ и предпочиталъ ему свътскія отличія; онъ видълъ въ себъ генерала, потому что на шляпъ имълъ плюмажъ, а на шев сіяющій огромный Анненскій крестъ, еще довольно ръдкій, носящихъ который простой народъ величалъ тогда превосходительствомъ. При немъ офиціально находился шестнадцатильтній его сынокъ, ласковый, бълокуренькій мальчикъ, нынъ съдовласый несносный старикъ, тогда по квартирмейстерской части едва произведенный подпоручикъ, нынъ генералъ-квартирмейстеръ.

Другіе профессора, коихъ было четыре, немного болье могли похвалиться расположеніемъ къ себь посла, и если Шубертъ довольно явно ненавидьль его, то и они тайкомъ не менье его презирали. И по моему это было бы несправедливо, еслибъ сіе чувство съ объихъ сторонъ не было взаимное. Презрительное негодованіе едва было замьтно только въ Клапроть, и онъ дъйствительно изъ нихъ болье всъхъ заслуживаль уваженія. Въ посльдствіи отомстиль онъ посольству маленькою Ньмецкою брошюркой, въ которой представиль все безразсудство главныхъ его дъйствующихъ лицъ. Онъ зинимался, кажется, частію историческою и словесною.

Для занятій по части естественной исторіи посланы были три профессора, Редовскій по минералогіи, Адамсъ по зоологіи и Панснеръ по ботаникъ. Всъ четверо были ребята довольно молодые; одинъ только Редовскій перешель за тридцать льть. Онь быль Прусскій Полякь, Адамсъ же Русскій Нъмецъ; первый ничего не зналь ни по-польски, ни по-русски, другой плохо говорилъ по-нъмецки и вообще совсъмъ не похожъ былъ на ученаго. А еще менъе Панснеръ, невысокій, но плотный, широкоплечій, плосколицый, обжорливый здоровякъ, мало говорившій и повидимому мало думавшій и мало занимавшійся до того, что многіе сомнъвались въ его знаніи. Трое, Клапротъ, Редовскій и Панснеръ были выписаны изъ Германіи, одинъ только Адамсь доморощенный. Примичательное и пріятное встхъ мно казался Редовскій, человькъ кроткій, влюбленный въ науку, при весьма незавидномъ здоровьт. Онъ одинъ только не воротился изъ Китайскаго посольства: на обратномъ пути онъ остался въ Сибири и за новыми открытіями отправился сначала по Ленъ въ Якутскъ, а оттуда въ Охотскъ, гдъ и погибъ отъ убійственнаго его климата.

Подъ начальствомъ графа Потоцкаго и начальникомъ надъ офицерами свиты по квартирмейстерской части поставленъ былъ полковникъ Өеодоръ Филипповичъ Довре, полу-Французъ, родомъ изъ Брабанта (когда онъ принадлежалъ еще Австріи), въ первой молодости

находившійся въ Польской службь и перешедшій потомъ изъ нея въ Русскую. Съ отдичнымъ образованіемъ и большою опытностію, опъ умѣлъ со всѣми быть хорошъ. Не добръ и не золъ, не безобразонъ и не красивъ, а какъ умиый и ученый, если не великій богачъ, то по крайней мѣрѣ достаточный человѣкъ, онъ находилен въ носольствѣ, вѣроятно какъ и вездѣ, не возбуждая пичего чрезвычайнаго и не творя ничего отмѣнно замѣчательнаго. Никого не обгоняя и не отставая ни отъ кого, всю жизнь прослужилъ опъ въ военной службѣ, бывалъ въ сраженіяхъ, и никогда не далъ молвѣ пичего сказать о себѣ. Золотая посредственность, а не просто посредственность была его удѣломъ. Онъ давно полный генералъ, но по глубокой старости, кажется, нигдѣ не употребляется.

Капитанъ Теслевъ и четыре подпоручика, Теннеръ, Ивановъ, Богдановичъ и Мошинскій, даны были въ его распоряженіе, гдѣ будетъ возможно, для снятія плановъ въ Китаѣ. Всѣ они какъ будто были выточены по формѣ, данной генераломъ Сухтеленомъ, ихъ начальникомъ и образователемъ; имъ отзывалось отъ нихъ: такое же какъ и въ немъ смиреніе безъ низости, и ученыя свѣдѣнія безъ педантства. Чувствительный Ивановъ рано кончилъ жизнь самоубійствомъ, а Мошинскій пропалъ для меня безъ вѣсти. Другіе же всѣ генералы, и одинъ изъ нихъ, Теслевъ, исправляетъ должность Финляндскаго генераль-губернатора.

Кажется, конецъ; но нътъ, еще не совсъмъ. Какія-то еще двътри фигуры въ рясахъ, какъ будто сквозь туманъ являются моей памати, и между ними немного болбе явственное лицо двадцати-иятилътняго архимандрита Аполлоса, начальника духовной миссіи, отправленной съ нами для смёны прежней, для коей кончился положенный десятильтній срокъ. Архимандрита, его монаховъ и студентовъ мы ръдко, почти никогда не видъли; наши сильные не больно уважали православіе: Головкинъ былъ реформать, Потоцкій католикъ, а Байковъ не принадлежаль ни къ какой въръ. Мнъ Аполосъ казался чтото жалокъ. Ему не было болбе двадцати пяти лътъ отъ роду, а въ отношеніи къ свъту это еще младенчество для человъка, который никогда не покидаль ствиъ Духовной Академіи. Еслибы молодой монахъ, при всей неопытности своей, хотя и въ другую часть свъта, въ новый для него міръ, подобно предшественникамъ своимъ, отправленъ быль обыкновеннымъ путемъ и порядкомъ, то после десяти летъ, созравь въ Пекина, онъ со сваданіями, другимь мало извастными, воротился бы въ отечество свое примъчательнымъ лицомъ. Но на его несчастіе опъ попался въ вертлявое, насміншливое посольство, не быль съ нимъ принятъ и после меня, говорять, наделаль какихъ-то глупостей. Дорого и долго онъ за нихъ платилъ; ибо, какъ я слыпалъ, онъ и понынъ только что архимандритомъ въ какомъ-то отдаленномъ монастыръ.

Приготовленія наши къ отъёзду были самыя веселыя и забавныя. Въ нёжномъ попеченіи о подчиненныхъ, самъ посолъ, разумёется, пофранцузски, сочинилъ для нихъ длинвую инструкцію, съ которой до сихъ поръ храню я копію и въ которой предписываеть онъ имъ разныя средства къ предохраненію себя отъ великихъ бёдствій, угрожающимъ имъ на ужасномъ пути, имъ предстоящемъ. Хотя бы пораспросилъ онъ немного Сибиряковъ, чтобы не быть такъ смёшнымъ! Право, можно было подумать, что чрезъ Нубію и Абиссинію падлежитъ намъ проникнуть во внутревность Африки. Сіе твореніе мудраго его предвідёнія читали мы всё и даже переписывали съ благоговёніемъ.

Исключая военныхъ, всёмъ чинамъ посольства, какого бы вёдомства они ни были, выпросилъ графъ Головкинъ мундиръ Иностранной
Коллегіи, который тогда былъ очень простъ: зеленый съ бёлыми пуговицами и чернымъ бархатнымъ воротникомъ и общлагами. Онъ сдёлалъ болѣе: онъ испросилъ дозволеніе украсить его богатымъ серебрянымъ шитьемъ, котораго онъ тогда еще не имѣлъ и, вмѣсто обыкновенныхъ статскихъ шпажекъ, носить намъ форменныя военныя сабли, на
черной лакированной, черезъ плечо носимой, перевязи, съ вызолоченными, бронзовыми двуглавымъ орломъ и вензелемъ императора. Въ
дополненіе, вмѣсто шляпъ даны намъ были зеленыя фуражки, похожія
и на киверъ, и на каску, также съ прибавкой серебрянаго шитья.
Какъ хотѣлось симъ нарядомъ щегольнуть намъ въ Петербургѣ! Но
какъ театральный костюмъ, имѣли мы право надѣть его только при
выходѣ на сцену, то-есть при выѣздѣ за заставу.

Мои занятія въ Петербургъ при посольствъ были довольно маловажны: они ограничивались еженедъльнымъ дежурствомъ въ залъ (она же и канцелярія) посла, которая служила входомъ прямо въ его кабинетъ. Отъ переписки бумагъ уклонялся я не отъ лъни, а вопервыхъ потому, что изъ моихъ товарищей только три плебейскія фигуры, Карнѣевъ, Юни и Клементъ, были на то посвящены, и потому вовторыхъ, что сіе поставило бы меня въ зависимость или отъ Байкова, который мнѣ казался нестерпимъ, или отъ Доброславскаго, который былъ мнѣ жалко-смѣшонъ. Виѣстѣ съ патриціями Перовскимъ и Тепловымъ старался я все становиться въ рядъ величаво-праздныхъ камеръ-юнкеровъ и лѣзъ прямо къ послу. Не знаю, худо ли, хорошс ли я дѣлалъ, что не скрывалъ отвращенія своего отъ Байкова. Еслибт я болѣе умѣлъ владѣть собою, то, можетъ-быть, онъ меня бы полюбилъ, за то сдѣлался бы со мною фамильяренъ и сталъ бы повелѣвать. Но

онъ возненавидълъ меня; не смъю сказать, чтобъ онъ боялся меня, но по крайней мъръ не позволяль себъ ни малъйшей неучтивости; былъ только что холоденъ и тайкомъ только противъ меня одного старался возбуждать посла. Что же вышло изъ того? Правда, я одинъ только сдълался предметомъ если не гоненій, то частыхъ придпрокъ и нападокъ. Напримъръ, если я опоздаю на дежурство или по болъзни не могу на него явиться, то именемъ Головкина посылается докторъ Реманъ меня свидътельствовать; иногда какое нибудь нескромное слово мое перетолковывается Байковымъ. За тъмъ обыкновенно слъдовали наединъ личныя объясненія съ посломъ; я ихъ не боялся: я уже зналъ какъ обходиться съ Французами; маленькая лесть, всунутая въ оправданіе, тотчасъ обезоруживала его, и дъла мои шли потомъ лучше прежняго. Байкову никакъ не удалось тогда почать меня.

Отъ дѣлъ посольства перейду я на нѣсколько строкъ къ семейнымъ дѣламъ моимъ. Какъ будто мнѣ на смѣну, прибылъ братъ мой Павелъ, старшій и отставной. Онъ не долго имъ оставался, ибо слѣдующимъ лѣтомъ опять вступилъ въ проклятый провіантскій штатъ. Онъ остановился у меня, и намъ втроемъ съ Загоскинымъ было немного тѣсненько. Тутъ надобно сказать, что и съ симъ послѣднимъ сдѣлалось: по протекціи Злобина, когда впрочемъ никакой протекціи на то не было нужно, опредѣлили его въ канцелярію государственнаго казначея Голубцова, и мнѣ казалось, что канцелярскія занятія и ему не совсѣмъ по сердцу.

Другой брать мой, Николай, ожидаль тогда быть отцомъ. Женатые люди, кои не имъютъ высокихъ чиновъ, ръдко остаются въ военной службъ, особливо когда нътъ войны. Неудобныя помъщенія въ маленькихъ городахъ, иногда въ бъдныхъ селеніяхъ, частые переходы дълаютъ для семействъ ихъ жизнь весьма тягостною. Брать мой подалъ въ отставку и былъ уволенъ съ чиномъ подполковника. Въ тоже время (2 Марта 1805 года) жена родила ему сына, которому въ честь родителя моего, конечно уже не мнъ, дано было имя Филипа. Супруги были довольно молоды, чтобы надъяться видъть его большимъ; но имъ не суждено было испытать великихъ горестей и радостей родительскихъ. Пробывъ нъсколько мъсяцевъ въ Воронежъ, они къ концу лъта пріъхали на житье въ Пензу.

Отъ сего города не слишкомъ далеко пролегала дорога въ Сибирь. Я улучилъ удобную минуту, чтобы, мимо Байкова, выпросить у графа Головкина дозволение отправиться сперва одному для прощания съ родителями, а потомъ уже въ Казани дожидаться прибытия посольства. Въ разговорахъ съ глазу на глазъ, посолъ всегда былъ ко мив весьма

снисходителенъ. И такъ 21 Мая, благословясь, отправился я въ даль-

## VIII.

Посль отъвзда моего изъ Петербурга, ивсколько времени еще длилось въ немъ очарованіе, въ которомъ близъ пяти льтъ находилась вся земля Русская и которое неоднократно усиливался я изобразить. Но уже приближался конецъ блаженнаго времени, того незабвеннаго пятильтія, которое не для меня одного быстро просіяло, какъ одинъ только веселый, ясный, праздничный день. Пока я странствовалъ среди отдаленнъйшихъ паселеній Россіи, происходила въ ней ощутительная перемьна, и наступала вторая эпоха царствованія Александра. Когда, посль кратковременнаго отсутствія, водворился я въ счастливое дотоль мое отечество, то многое въ немъ измънилось; поколебалась въра въ его несокрушимость; на долго, можетъ быть, на всегда нарушены взаимныя любовь и довъренность царя и народа.

Здъсь долженъ я проститься съ мечтами моей молодости, хотя ова тогда была еще во всей силь перваго цвъта; здъсь позволю я себъ взглянутъ на Европу, то-есть на Францію, начинавшую въ ней владычествовать, на Францію, источникъ нашихъ золъ, на эту Францію, на которую смотрълъ я доселъ только что съ удовольствіемъ, какъ на модную лавку или на книжный магазинъ.

Бонапарте, отнынъ императоръ Наполеонъ, еще и безъ сего титула спокойно въ ней царствовалъ. Когда ступени сооружаемаго имъ престола обагрилъ онъ кровію Бурбона, то болье всъхъ Русскій дворъ изъявилъ негодованіе. Екатерининскій Марковъ находился тогда въ Парижъ; онъ думалъ, что онъ въ Варшавъ и имъетъ дъло съ Польскимъ сеймомъ, и поведеніемъ своимъ ускорилъ разрывъ; но отъ разрыва до войны еще не близко. Въ отвътъ на упреки и угрозы Европейскихъ государей, надълъ на себя Наполеонъ и давровый вънецъ Кесарей и Августовъ, и желъзную корону Карла Великаго; такимъ образомъ всемірно объявлялъ онъ притязанія свои на равное имъ владычество и, несмотря на тысячельтнюю давность, во второй разъ котъль воскресить Западную имперію.

Между тъмъ Англія хотъла въ этомъ видъть одно только неосторожное его тщеславіе и, замъчая сколь жестоко тъмъ оскорбляются права Австрійской имперіи, такъ смирно и не страшно носящей названіе Римской, она старалась возбудить не только ее одну къ войнъ, но посредствомъ преданныхъ ей министровъ и отдаленную Россію. Всъ эти тайны кабинетовъ были неизвъстны публикъ, мнъ кажется болъе отъ того, что она ими мало занималась, и при отъъздъ моемъ ничто не предвъщало еще скораго поднятія оружія.

Съ безпечностію силы (какъ столь удачно выразился пъвецъ двънадцатаго года) смотръла Россія на грозныя тучи, собирающіяся на Западъ. Она измъряла пространство, отъ бурныхъ мъстъ ее отдъляющее, помнила Суворова и Нови, помнила, какъ одинъ ея батальйонъ возстановлялъ Пеаполитанское королевство, и думала, что всегда будетъ время унять затъйника. По когда блеспуло передъ ней кровавое солнце Аустерлица, она изумнлась, не скрыла своего неудовольствія и тъмъ возбудила его и безъ того уже въ охладъвшей къ ней дущъ Императора.

Отъ величественнаго и печальнаго зрълища, на которое указалъ я здѣсь, скорѣе перекидываюсь въ телѣгу, въ которой такъ радостно мчался я по Московской дорогѣ. Много мнѣ было съ нею хлонотъ, отъ необыкновенной ел постройки болѣе изъ прутьевъ, чѣмъ изъ дерева. Это была просто Польская бричка, за дешевую цѣпу добытая мною въ Петербургѣ, длинаяя, укладистая и легкая. Къ несчастю, я первый показалъ такого рода экипажъ; она новостю своею удивляла ямщиковъ и огромностю пугала ихъ; называли ее то баней, то анбаромъ; они вѣрить не хотѣли, чтобы, не уморивъ тройки, можно было ее везти. Тщетно въ ихъ присутствіи, вмѣстѣ съ слугою моимъ, употребляя легкое усиліе, приводилъ я ее въ движеніе: они предполагали тутъ особенную какую-нибудъ уловку или колдовство, и я увѣренъ въ томъ, что еслибъ я не имѣлъ подорожной по казенной надобности, то мнѣ рѣшительно отказали бы въ требуемомъ мною числѣ лошадей.

Москву нашель я столь же полною жителей какъ и зимой. Въ концъ Мая дворяне не слишкомъ торопились въ свои подмосковныя: любили тогда повеселиться и отъ столичиаго шума не очень спѣшили къ сельской тишинъ. Къ тому же, большая часть помѣщиковъ, въ Москвъ живущихъ, мало была зиакома съ мелочною роскошью и долгами: имъ не нужно было двѣ трети года жить нищенски въ деревнъ, чтобы три мѣсяца поблистать въ ней зимой наравнѣ съ другими.

Одъвшись въ парядный свой костюмъ, спъшилъ я въ немъ явиться къ начальнику столицы, Беклешову, и когда онъ не обратилъ на него никакого вниманія, то мит стало очень обидно. «Мит теперь некогда съ тобой много толковать, сказалъ мит сей старый другъ отца моего, а прітажай-ка сегодня объдать: тогда поговоримъ». Я надъялся, что за столомъ будетъ что-нибудь болте лестное для моего самолюбія; но и тутъ ошибся: старики мало удостоивали молодыхъ своими разговорами, и все ограничилось двумя-тремя маловажными вопросами. Мит было предосадно, и разумъется, послъ того я его не видълъ: видно, что я начиналъ уже идти за въкомъ.

Не смотря на то, я не оставиль однакоже, чтобы не побывать у другихъ довольно важныхъ лицъ и былъ счастливъе. Москвичи на все курьозное смотрятъ съ любопытствомъ и удовольствіемъ и меня не оставили безъ замѣчанія. Между прочимъ, посѣтилъ я и прежняго своего начальника, Бантышъ-Каменскаго, который принялъ меня очень ласково, пригласиль объдать и предложилъ мнѣ навѣдываться въ архивъ для прочтенія весьма важныхъ документовъ, относящихся къ прежнимъ Китайскимъ посольствамъ. Мнѣ было не до того, мнѣ хотълось нагуляться въ Москвъ; впрочемъ еслибъ и была охота заняться, то не достало бы на то времени. Раза два побывалъ я въ архивъ и довольно разсѣянно пробъжалъ данныя мнѣ бумаги, что весьма не полюбилось Николаю Николаевичу и, кажется, не возвысило меня въ его мвѣніи.

Я всего пробыль тогда съ недвлю въ Москвв и жиль почти за городомъ, остановившись у зятя и сестры въ Крутицкихъ казармахъ, гдв для начальника выстроены были вновь прекрасныя деревянныя хоромы вь два жилья, съ прекраснымъ видомъ на Москву-ръку. Добръйшая моя чета пользовалась въ это время всъмъ возможнымъ на свътъ счастіемъ. Графъ Салтыковъ купилъ для бывшаго, любимаго своего адъютанта хорошенькую, прибыльную подмосковную; безбъдное состояніе, молодость, здоровье, спокойная совъсть, совершенное между собою согласіе, всеобщая любовь, миленькіе, подростающіе сынки, все это дълало существованіе ихъ завиднымъ, все украшалось для нихъ цвътами. Увы, тернія были впереди, и близко! И сколько такихъ гнъздъ разрушено было потомъ западными вихрями!

Въ первый разъ увидель я съ удовольствіемъ Пензу. Въ ней никого почти не было, кромѣ моего семейства: исключая служащихъ,
всѣ разъѣхались по деревнямъ, а собираться на ярмарку еще было
не время. Безпокойства моей матери насчетъ опасностей, которыя, по
ея мнѣнію, мнѣ предстояли, радость моего отца, который наконецъ
начиналъ во мнѣ видѣть что-то дѣльное, умножали, если возможно,
ихъ нѣжность ко мнѣ, а меня дѣлали совершенно счастливымъ. Окруженный одними родными, пріятелями и приверженцами отца моего, я
вполнѣ насладился удовольствіемъ быть такъ искренно любимымъ и,
котя на малое время, могъ обрѣсти рай среди самаго Пензенскаго ада.
Но пріятное никогда не бываетъ продолжительно: отпраздновавъ самымъ веселымъ образомъ, въ селѣ нашемъ Симбухинѣ, день рожденія
отца моего, 12 Іюня, чрезъ нѣсколько дней надобно было думать о
разлукѣ. Медлить было невозможно, ибо съ первыхъ чиселъ Іюня посольство должно было отдѣленіями начать отправляться въ путь; а

какъ распоряженія сдъданы были носл'я меня, то я и не зналъ, къ которому принадлежу.

Снаряжая меня въ дорогу, не одићии деньгами снабдили меня родители, но и многими нужными для меня вещами; сверхъ того, отняли у себя необходимаго почти для нихъ крѣпостнаго человъка, берейтора Гаврилу Олисова, и дали мнъ въ услужение на все время моего странствования. Мать и сестры со слезами разстались со мною 17 Іюня у заставы, а до перваго увзднаго городка, въ сорока верстахъ отъ Пензы находящагося, взялся меня проводить г. де-Руссель.

За это доброе дело и за доброе ко мит расположение обязанъя, кажется, заплатить ему какою-нибудь услугой и думаю, что сделаю сіе, передавъ имя его потомству, если только мое до него дойдетъ. До перваго еще открытія Пензенской губерніи, быль онь нарочно выписанъ изъ Франціи, чтобы быть учителемъ въ домъ воеводы Чемесова; по какъ и черезъ кого, этого я не въдаю. Нътъ сомнънія, что изъ соотечественниковъ своихъ онъ первый явился въ Пензъ, и потому-то не диво, что онъ въ ней дивомъ казался. Кажется, онъ былъ простой селянинъ (какъ сіе произношеніемъ его доказывалось), но смътливый, предпрінмчивый и кое-какъ выучившійся грамоть, и Россія своимъ варварствомъ не столько испугала его, какъ приманила. Когда онъ прибылъ въ нее, то почти никого не нашелъ съ къмъ бы ово рить на природномъ языкъ, и чтобъ учить по-французски, долженъ былъ самъ напередъ выучиться по-русски: такимъ образомъ Руссель совству обрусти. Онъ быль молодь и дюжь и, говорять, имъль довольно прибыльные любовные успъхи. Когда онъ понакопиль нъсколько денегъ, то взялся за умъ, то есть принялся за торговлю; и какъ онъ быль добръ, честенъ и внушалъ къ себъ довъренность, то скоро и нажился. Только то странно, что когда онъ сдълался Русскимъ купцомъ и изъ Жанъ Жозефа переименовалъ себя въ Иваны Осиповичи, то къ простому имени своему вздумалъ прибавить Французское благородное де. Наконецъ, въ званіи прикащика управляль онъ виннымъ откупомъ въ Городищъ, куда онъ провожалъ меня и гдъ онъ имълъ домъ лучше и опрятнъе другихъ. Никакая Русская барышня въ старину не пошла бы за иностранца, учителя или купца, и потому де-Руссель долженъ былъ удовольствоваться супружествомъ съ Нъмкой-колонистской, съ которою и имъль уже взрослыхъ сыновей. Все это: онъ самъ, нажитое имъніе и прижитое семейство какъто вдругъ исчезло, все осталось, все легло въ землъ Русской.

Рано по утру оставилъ я Городище и простился съ добрымъ Иваномъ Осиповичемъ, который въ немъ угостилъ и успокоилъ меня. Дорога изъ Пензы въ Симбирскъ самая безмолвная, самая уединен-

ная, какъ вев дороги въ Россія, кои, далеко отъ столицъ и въ сторонь отъ большихъ трактовъ, служать только соединениемъ двухъ губернскихъ городовъ. Отъ Городища я профхалъ верстъ полтораста, во весь день не встрътивъ болъе двухъ или трехъ крестьянскихъ телъгъ. На всемъ этомъ протяжении, не слишкомъ широкій путь лежалъ мит черезъ лъсъ, и я смотрълъ на небо сквозь продолговатое, узкое отверстіе. Лишь только перевдешь за Суру, начинаются въковыя дубравы, черезъ кои нъкогда безъ имени она протекала; долго, почти до половины прошедшаго столътія съкира не нарушала ихъ молчанія, и подъ тънію ихъ пять зимнихъ мъсяцевъ накопившіеся снъга, тая три дътнихъ, питали ея воды и весь годъ дълали ее судоходною. Берега сей ръки, нынъ ръчки, начинали уже обнажаться; но когда въ это время проважаль я безконечный Засурскій лесь, кажется, что хищная рука форштмейстеровъ не проникала еще въ глубину его священнаго мрака, не вырубался онъ для варенія хмёльнаго напитка, развратителя Русскаго народа, не ръдълъ онъ отъ мотовства распутныхъ дворянскихъ наследниковъ, нынё въ одинъ день цёлыя десятины его поглощающихъ, и явился мнъ во всемъ своемъ величіи.

Одни чувствують, другіе чувствують и умѣють выражаться. Я принадлежаль къ числу первыхъ и потому съ восторгомъ, года полтора спустя, прочиталь я въ Шатобріанѣ описаніе своихъ ощущеній. Все, что говорить онь о пустынныхъ лѣсахъ Америки, могло относиться тогда и къ Засурскому; тоже тумное молчаніе, тѣже невнятные звуки, невѣдомо откуда выходящіе, тоть же благоуханной влагой умѣряемый жаръ. Жужжаніе миліардовъ невидимыхъ насѣкомыхъ, щебетанье и чириканіе милліоновъ птицъ, перескакиваніе бѣлокъ, трепетанье и чоканье вѣтвей, хрустѣнье листьевъ и хвороста подъ ногами идущаго звѣря, все сливалось въ одинъ тихій гулъ, все бору давало голосъ, какъ говорить Шатобріанъ. Могли же близко тутъ быть волки, медвѣди, а мнѣ и въ голову не приходило бояться: такъ былъ я очарованъ, такъ все окружающее меня казалось мнѣ спокойно, торжественно, хвалебно.

Прелестное въ мірѣ всегда бываетъ и опасно: Засурскій лѣсъ не однихъ лютыхъ звѣрей скрывалъ тогда въ своей чащѣ, но и недобрыхъ людей. Это узналъ я, когда, выѣхавъ изъ него въ открытыя мѣста и подъѣзжая къ одному уѣздному городу, замѣтилъ множество разставленныхъ пикетовъ. Въ этомъ городѣ, который не знаю почему названъ Корсунемъ (когда онъ ничего не имѣетъ общаго съ Херсономъ и Херсонисомъ) бываетъ одна изъ многолюднѣйшихъ ярмарокъ въ Россіи, и на везущихъ на нее товары дѣлались еще изъ сего лѣса частыя нападенія. Не смотря на средства къ обогащенію, Корсунь

127

столь же мало представляеть примъчательнаго какъ и другой городокъ, Тагай, который и въ тотъ же день проъхалъ.

Мив не судьба была видьть Симбирскъ. Я подъвзжалъ къ нему почью; передъ разсвътомъ пошелъ проливной дождь, отъ котораго защитился я всъми застежками моей брички, и не смълъ изъ нея выглянуть: такимъ образомъ прівхалъ я на весьма незавидный почтовый дворъ. Я спъшиль ъхать, дождь не упимался, и я выбхалъ изъ Симбирска также укрытый какъ и въбхалъ въ него.

Въ нъсколькихъ верстахъ отъ Симбирска погода разгудялась, и небо опять просіяло, но вскорѣ потомъ сокрылось отъ глазъ моихъ; кръпкій сонъ одольль меня, и я проспалъ почти до самаго вечера. Вывхавъ изъ одной грязной деревни, гдѣ долженъ я былъ починить колесо, гдѣ поѣлъ и напился чаю, узналъ я, что зовутъ ее городъ Бунискъ. На другой день часу въ десятомъ утра прівхалъ я въ Услонъ, деревню въ семи верстахъ отъ Казани, на превысокомъ и прекрутомъ берегу Волги лежащую. Тутъ въ первый разъ увидълъ я издали пашу Татарскую столицу и у ногъ моихъ царицу рѣкъ въ настоящей красѣ ея. Я говорю въ настоящей, а не въ полной, ибо она возвратилась уже изъ ежегоднаго посъщенія, которое она дълаетъ Казани и вошла въ берега свои. Но и тутъ переправа черезъ нее была продолжительна и мнѣ показалась опасна. Ровно въ двѣнадцать часовъ 21 Іюня пріѣхалъ я въ Казань.

Я изъ Петербурга имёль письмо къ одному молодому человёку отъ отца его, богатаго купца Василья Васильевича Евреинова, который въ столицё хлопоталь по дёламъ своимъ, видёлъ меня у Злобина и предложилъ остановиться въ собственномъ его Казанскомъ домё. Этотъ домъ находился близъ крёпости, противъ Гостиннаго двора, на самой главной улицё, которой имя я теперь забылъ. Я прямо туда въёхалъ, но мнё сказали, что молодой хозяинъ кому-то домъ свой отдалъ на лёто, а самъ живетъ за городомъ на мыльномъ заводё. Куда мнё было дёваться? Мнё рядомъ указали на Нёмецкій трактиръ.

Хозяиномъ его быль Иванъ Иванычъ Шварцъ; столь же пошлое имя между Нъмцами, какъ Смирновъ и Поповъ между Русскими. Мнъ все въ немъ показалось швариз, и рожа, и душа, и я, кажется, не ошибся. Нельзя себъ представить, какъ Нъмцы въ старину у насъ бывали дерзки! По всему было видно, что этотъ человъкъ изъ простыхъ мужиковъ; онъ былъ грубіянъ и плутъ, съ проъзжими обходился невъжливо и дралъ съ нихъ безъ милосердія, а у него останавливалось и ему покровительствовало губернское начальство; за то, разумъется, и съ нимъ былъ онъ почтителенъ и угодливъ. Пріъзжіе изъ уъздовъ и сосъднихъ губерній въ это время скупились и стыдились жить

въ гостиницахъ; а родные и знакомые, преслъдуя своимъ гостепримствомъ, ихъ до того не допускали. Одна только необходимость заставляла никому незнакомыхъ людей, какъ и я, селиться въ единственномъ заъзжемъ домъ сего большаго города; и потому-то Шварцъ вымещалъ на нихъ свои недоборы и видълъ въ нихъ беззащитныя жертвы своей алчности. Онъ былъ не простой трактирщикъ, а вмъстъ съ тъмъ и содержатель клуба или благороднаго собранія: оно помъщалось въ семъ же самомъ домъ и имъло пребольшую залу, въ которой по зимамъ танцовали.

Какъ отъ публичнаго лица въ Казани, надъялся я отъ г. Шварца узнать что-нибудь на счетъ проъзда чиновниксвъ посольства. Онъ мнъ отвъчаль, что мало о томъ заботится, но слышаль однакоже, что какіе-то посольскіе обозы проходили черезъ Казань. Уставъ отъ дороги, я послъ объда легъ отдохнуть, а слугу своего послаль между тъмъ поразвъдать о томъ въ городъ. Онъ ходилъ не даромъ и къ вечеру пришелъ мнъ сказать, что улицы черезъ двъ отъ нашего жилища, одинъ купеческій, пустой, просторный, каменный домъ отведенъ подъ постой для посольства, что всъ принадлежащіе къ нему въ немъ останавливаются и что даже въ это время наполненъ онъ пріъзжими.

Рано по утру на другой день пошелъ я туда и нашелъ Шуберта съ сыномъ, Довре со всеми его офицерами и лекаря Гарри. Мы дотоль были мало знакомы, но, какъ будто на чужой сторонь, встрытились дружески. Вотъ что узналъ я отъ нихъ: чтобы не имъть затрудненія въ лошадяхъ, графъ Головкинъ разділиль весь нашъ побіздъ на десять, не помню, на двънадцать отдъленій, отправляя ихъ черезъ три или четыре дня одно послъ другаго. Графъ Потоцкій съ четырьмя профессорами открываль тествіе; за нимь следовала духовная миссія; Шуберть и Довре составляли третье отділеніе. Въ слідующихъ за тёмъ отделеніяхъ, каждое подъ управлевіемъ котораго нибудь изъ нестоль важныхъ чиновниковъ, Осипова, Алексева, Корнева и другихъ, везены были вст тяжести посольства: богатые подарки императору и его двору, палатки на всякій случай, множество дорожной складной мебели, большой казенный серебряный сервизъ для нашего употребленія, и мало ли чего, между прочимъ цёлый оркестръ музыкантовъ. Всю эту истинно царскую помпу заключалъ посолъ со штатомъ своимъ и канцеляріей. Меня къ тому Байковъ не допустилъ, а приписаль къ предпоследнему отделеню, коимъ заправляль камеръюнкеръ Нелидовъ. Слъдственно долго еще мнъ было дожидаться своей очереди, и мив предстояло довольно времени, чтобъ изучить Казань и соскучиться въ ней.

Любезные мои товарищи приглашали меня умъститься съ ними, но сего предложенія я принять не могъ. Правда, домъ снаружи и внутри быль очень хорошо выбъленъ, за то болье уже не спращивай: ни зеркальца, ни занавъски; двъ, много три досчатын кровати и нъсколько большихъ столовъ изъ простаго дерева составляли всю его меблировку. Старику Шуберту отвели уголокъ понокойнъе; прочіе же жили съ неприхотливостію совершенно-военною; каждая комната была въ одно время и спальня, и столовая, и чертежная, нбо столы были покрыты планами и рисунками, и всъ спали, кажется, въ повалку.

Погулявъ по городу, прежде нежели возвратился я домой, зашелъ я въ домъ Евреинова, чтобъ узнать, какимъ образомъ могу я сыну доставить письмо данное мий отцемъ. Я взошелъ по листници; не встрътивъ никого въ передней и пройдя первую большую комнату, во второй нашель я сидящихъ три дамы: одну старую и двухъ молодыхъ; я извинился передъ инми въ своей нескромности и объяснизъ причину моего внезаппаго посъщенія; онъ просили меня състь, и знакомство сділалось у насъ очень скоро. Пожилая барыня была Анна Давыдовна Кикина, урожденная Панчулидзева, сестра весьма извъстнаго въ нашихъ мъстахъ Саратовскаго вице-губернатора; другія же двъ были ея дочери, одна замужняя и одна дъвица. Мужъ старшей дочери, служащій въ провіантскомъ штать подполковникъ Шеваревъ, находился въ какомъ-то свойствъ съ Евренновыми и жилътутъ у нихъ даромъ. Ничего не могло быть благосклонные моихъ новыхъ знакомокъ; онъ взяли у меня письмо къ хознину дома и, какъ приближался объденный часъ, то-есть было болье двънадцати часовъ полудня, пригласили съ собой объдать. Вскоръ пришель и зять госпожи Кикиной, и мы съли за столь. Анна Давыдовна должна была смолоду быть очень хороша собою: Грузинскія правильныя черты сочетались на лицъ ся съ бълизною съверныхъ женщинъ; въ ней виденъ былъ тотъ природный умъ, который угадываеть законы общежитія; старшая дочь ея, Шеварева, была хороша и глупа, меньшая дурна и ума самаго пріятнаго; о зять не стоить говорить. Я чрезвычайно обрадовался сему первому нечаянному знакомству. Пенза, которая отъ Казани отдълена одною только Симбирскою губерніей, тогда почти столь же мало имъла съ ней сношеній, какъ съ Гамбургомъ, и потому изъ нея я ни къ кому не могъ быть адресованъ.

Тоть же день, въ сумерки, прівхаль ко мив получившій уже письмо отъ отца своего, Иванъ Васильевичь Евреиновъ и сталъ убъдительно просить меня перевхать къ нему на заводъ, который хотя и находился въ двухъ съ половиною верстахъ отъ мъста моего жительства, но былъ смеженъ съ городомъ. Для пъшехода разстояніе ужасвигель.

ное! Возраженія мон побъдиль онь объщаніемь дать къ полное распоряженіе мое легонькія дрожки съ парою борзыхь, отчанныхъ коней, которые, по моему велънію, въ одинъ мигъ вихремъ будутъ переносить меня куда угодно. Противь этого устоять я не могъ; нервы у меня не были разстроены, я не былъ такимъ трусомъ какъ нынъ, и скакать мнъ казалось блаженствомъ. Уже было поздно, и мы положили, что перенесеніе мое совершится въ слъдующее утро.

Три чистыя, покойныя комнаты, которыя самъ онъ занималь, уступиль мив хозяннь мой и перешель на отцовскую половину. Онъ быль человъкъ лъть двадцати пятн; высокій, сухощавый и смуглый, побрый и степенный, своею бережливостію, разсчетливостію, трудами безпрестанно поправлявшій діла отца своего, котораго предпріничивость часто грозила имъ разореніемъ. Я началъ жить на всемъ готовомъ, но скучая уединеніемъ, велъ себя весьма нескромно, цълый день разъбзжаль и возвращался домой только что объдать и ночевать. А побрый мой хозяинъ хотя бы взглядомъ упрекнулъ меня за невниманіе къ нему. Не понимаю, изъ чего онъ бился? И говоря языкомъ нынъшняго въка, спрашиваю у себя, на какую потребу быль ему мододой человъкъ, котораго онъ дотолъ вовсе не зналъ и въ это время мало видель? Да такъ просто, представился случай одолжить, а такіе люди ни за что его не пропустять. Если онъ ожидаль благодарности, то и въ этомъ ошибся; ибо вскоръ потомъ забылъ я одолжение его, и его самого, и только теперь съ чувствомъ о томъ вспоминаю. Пусть нынъ поищутъ подобныхъ ему людей!

Житье въ Казани для свитскихъ офицеровъ было еще пріятнѣе; жители ея носили ихъ на рукахъ; не довольствуясь каждый день звать ихъ объдать, они посылали къ нимъ на домъ множество съъстнаго, сухарей, кренделей, пироговъ, пирожковъ и тому подобное. Эти господа не безъ сожалѣнія разставались съ симъ городомъ, и дабы сдълать меня участникомъ и преемникомъ изобилія, въ коимъ они находились, полковникъ Довре, наканунъ отъъзда своего, повезъ меня въ нъкоторые изъ тъхъ домовъ, съ коими успълъ познакомиться.

Между прочимъ завхали мы къ одному члену Военной Коллегіи, генераль-маіору Петру Дмитріевичу Бестужеву-Рюмину, который находился туть на слёдствіи по одному пустому дёлу въ провівнтской коммиссіи; онь давно его кончиль, но медлиль отъёздомъ, чтобы продлить пріятную для него роль ревизора. Онъ прежде того быль адъютантомъ у Наслёдника и вмёстё съ тёмъ шпіономъ, приставленнымъ къ нему Павломъ Первымъ, о чемъ Императоръ узналь по восшествіи на престоль; разумёется, что онъ его при себё не оставиль, однакоже и не почель его достойнымъ своей мести. Это быль препустёйшій

чоловъкъ въ міръ, который тщетно силился придать себъ какую-то важность: природа и обстоятельства тому препятствовали. Онъ нахальнымъ образомъ поселился въ домъ у губернатора, который тогда былъ въ отсутствіи, и безъ его въдома, на его счеть, приказываль готовить себъ кушанье и даже на сін объды зваль гостей.

Пока мы съ нимъ разговаривали, пріёхалъ губернаторъ изъ дороги, и наморщась, весь запыленный, вошель въ комнату. Бестужевъ встрівтиль его какъ ни въ чемъ не бывало, а мы съ Довре натурально ему представились. Онъ, какъ умёлъ, насъ привітствоваль и пригласиль на другой день объдать. Довре, поблагодаря, извинился отъвадомъ.

Этотъ губернаторъ, Борисъ Александровичъ Мансуровъ, былъ человъкъ вдовый, довольно пожилой, отмънно добрый, до губернаторства находившійся все въ военной службъ. Не знаю почему искалъ я въ немъ сходства съ отцомъ моимъ, но кромъ доброты и честности никакого не находилъ; вообще онъ былъ очень любимъ, но мало уважаемъ, что происходило отъ вредной для власти со всъми фамильярности. Дня въ два мы коротко съ нимъ познакомились, и онъ успълъ уже мнъ жаловаться на безстыдство Бестужева, который мало что безъ его приглашенія живетъ въ его домъ, но и нозволяетъ себъ въ немъ хозяйничать.

Видно, я казался ему менте тягостнымъ, ибо онъ признался мить, что болте для того желаетъ выжить Бестужева, чтобы меня помъстить у себя. Дъло было трудное, едва ли возможное, и потому губернаторъ придумалъ другое средство, чтобы приблизить меня къ себт. Въ Казани было два брата, Порфирій и Христофоръ Львовичи Молоствовы, весьма богатые и уважаемые помъщики, которые лътомъ жили въ деревнт. Съ ними, и особенно съ первымъ, жилъ Мансуровъ въ тъсной дружбъ. Домъ сего Порфирія Молоствова находился напротивъ губернаторскаго, и располагая имъ какъ собственнымъ, онъ предложилъ мит занять въ немъ двттри комнаты. Онъ былъ не слишкомъ веселаго нрава, но любилъ веселость и молодежь, и ею окружалъ себя. Въ числъ его приближенныхъ находился, по моему, тогда не совствъ молодой человъкъ, Андрей Андреевичъ Нечаевъ, шуринъ Молоствова, который также жилъ въ семъ домъ и которому поручилъ онъ угощать меня.

О перемъщенія своемъ гордо возвъстиль я Евреннову, какъ будто объ освобожденіи отъ плъна. Добродушіе сего почтеннаго человъка заставило его думать, что онъ чъмъ-нибудь не угодиль мнѣ, оскорбиль меня: онъ началь извиняться; тогда я почувствоваль что-то похожее на угрызеніе совъсти и первыми ласковыми словами спъшиль его успокоить.

Тутъ началась для меня самая веселая жизнь, въ колостой губернаторской компаніи, такъ что я не имълъ никакой нужды ъздить въ тъ дома, куда Довре возилъ меня знакомить и которые лътомъ никогда, или по крайней-мъръ на короткое время, разставались съ городомъ. Примъчательны были только два семейства, коимъ я былъ представленъ и коихъ, въ свою очередь, не излишнимъ считаю представить здъсь читателю.

Отставной сенаторъ, Өедоръ Өедоровичъ Желтухинъ, жилъ тогда въ Казани. При Екатеринъ былъ онъ Вятскимъ губернаторомъ. Жителей сей губерніи, почти все казенныхъ крестьянъ, управляющіе оною, кажется, и понынъ почитають своими собственными; видно, что г. Желтухинъ слишкомъ сильно въ томъ убъдился, ибо его призвали къ отвъту въ Петербургъ. Судъ продолжался, медлилъ приговоромъ, а покамъстъ тъснилъ обвиненнаго и все высосанное имъ мало-по-малу изъ него выжималь. Наступило грозное царствование Павла, и Желтухинъ ръшился на отчаянное средство. Онъ явился въ пріемный день у генераль-прокурора съ запечатаннымъ огромнымъ пакетомъ въ рукахъ. Въ короткихъ словахъ изобразилъ онъ унижение, въ которомъ находится, униженіе, которое терпить, и при всёхъ просиль тщательно разсмотръть заключенныя въ пакетъ бумаги, которыя по его увъренію послужать къ совершенному его оправданію. Вельможа, котораго благодарность не позволяеть миж назвать, довольно разсжянно приказаль секретарю привять пакеть изъ рукъ его и отнести къ себъ въ кабинетъ. Тамъ наединъ принялся онъ разсматривать документы и насчиталь, говорять, до ста тысячь неоспоримыхь доказательствь въ его пользу; вытребоваль дело, доложиль Императору, и черезъ два дня Желтухинъ изъ подсудимаго въ Сенатв пересвлъ въ судящіе. Туть поспёшиль онъ вознаградить себя за понесенвые убытки и сдълалъ хорошо, ибо при Павлъ, какъ извъстно, даже на неподвижномъ мъстъ сенатора никто долго усидъть не могъ. Онъ былъ отставленъ и высланъ изъ столицы.

Сей почтенный человъкъ былъ не любящъ, не любезенъ и не любимъ. Жилъ онъ уединенно, посъщали его немногіе; но при встръчахъ всё оказывали ему тъ знаки уваженія, въ которыхъ тогда лътамъ и званію отказывать было не позволено. Когда Доврѐ привезъменя къ нему, онъ поблагодарилъ и его, и меня. Братъ его Алексъй Өедоровичъ, о коемъ мимоходомъ я упомянулъ, былъ городничимъ въ Саранскъ и находился подъ начальствомъ отца моего; это одно уже располагало его быть со мною ласковымъ, и дня два спустя прислаль онъ звать меня объдать. Этого объда я не забуду. Я не говорю о столъ, который могъ быть очень хорошъ или очень дуренъ, я не могъ

судить о томъ, ибо все, что у меня было передъ глазами, отнимало у меня апетить. Насъ было только четверо: хознинъ съ женою и дочерью, да и четвертый. Никогда, ни прежде, ни после не встречаль я лиць, болве выражающихъ злобу, какъ лида обоихъ супруговъ, Өедора Өедоровича и Анны Николаевны, урожденной Мельгуновой. Между темь привычиля улыбка не покидала ихъ устъ, но въ ней было что-то презрительное и злорадное, (съ такою улыбкою убиваютъ врага), и она становилась пъживе, когда только взоры супруговъ, созданныхъ другь для друга, встрвчались между собою. Разговоръ со мною хозяйна быль въжливый, совствы не глупый, но весьма обыновенный; видно, что въ приглашеніи меня послёдоваль онъ только принятому обычаю. А я охотно бы избавиль его оть того. Худоба, блёдность и въчный трепетъ слугъ, глубокая печаль и страхи, изображенные на чертахъ замужней, разводной его дочери Каховской \*), молчание ея и потупленные взоры, все мив показывало, что я нахожуся въ царствъ ужаса, какъ городская молва вследъ за темъ мнъ подтвердила. Вставши отъ стола, я спешилъ вонъ, и къ счастію меня не удерживали. Выходя изъ сего дома, мев пришла смешная мысль сравнивать себя съ Даніиломъ, когда по милосердію Божію онъ исходилъ невредимъ изъ львиной ямы.

Другое, семейство, съ которымъ меня познакомили, также слыло немного добръе Желтухиныхъ, но по крайней мъръ не посътители его могли на то жаловаться.

У Ивана Осиповича и Натальи Ипатовны Юшковыхъ было пять сыновей и столько же дочерей, отъ сорока лътъ до пятнадцати и ниже; и это было менъе половины нарожденныхъ ими дътей; большую же половину они похоронили. Только у насъ въ Россіи, и то въ старину, смотръли безъ удивленія на такое плодородіе семействъ, коимъ болъе принадлежитъ названіе рода или племени. Никуда такъ охотно не стеклются гости какъ въ тъ дома, гдъ между хозяевами можно встрътить оба пола и всъ возрасты. Вотъ почему домъ Юшковыхъ почитался и былъ дъйствительно однимъ изъ самыхъ веселыхъ въ Казани. Старшіе сыновья служили въ Преображенскомъ полку; двое изъ нихъ, одинъ недавно вышедшій въ отставку, а другой по бользни въ отпуску, находились тогда при родителяхъ и помогали имъ принимать гостей.

<sup>&#</sup>x27;) Сверхъ того было у пихъ еще четыре сына, изъ коихъ двое сдълались извъстьны. Старшій Сергьй Өедоровичь быль трусь и глупь; другой Петръ Өедоровичь уменъ и храбръ; но оба злы и жестоки. Оба кончили жизнь генералъ-лейтенантами; послъдній умеръ предсъдателемъ Молдавскаго Дивана во время послъдней Турецкой войны.

Не въ столь веселый, но болье пріятный домъ повезъ меня губернаторъ Мансуровъ: ко вдовъ одного изъ предмѣстниковъ своихъ, князя Семена Михайловича Баратаева, матери пяти красавицъ. Одну изъ нихъ и, какъ увъряли меня, самую прелестную, я не нашелъ: смерть похитила ее у семейства за мѣсяцъ до моего пріѣзда. Черное платье и печальный видъ дѣлали еще трогательнѣе красоту четырехъ оставшихся. Безъ блестящаго воспитанія, безъ малѣйшаго кокетства, всѣ онѣ были привлекательны, и какъ ни хороши были собою, поговоривъ съ ними немного, можно было почувствовать, что наружность́ ихъ только красивый футляръ, вмѣщающій въ себѣ нѣчто болѣе драгоцѣнное, ангельскую душу. Какъ мать, такъ и дочери, были привѣтливы и скромны, и все въ домѣ семъ показывало благочестіе и пристойность.

Какъ бы мив не позабыть пару добрыхъ людей, которые сами старались со мной познакомиться: старика коменданта, генераль-майора Кастелли и жену его Софью Васильевну, урожденную Нелюбову. Съ Итальанскимъ прозваніемъ, быль онъ простой Русскій солдать, не зналъ никакого иностраннаго языка и даже походомъ Суворова въ Италію, въ которомъ находился, не умълъ воспользоваться, чтобы выучиться по-итальянски. Жена его имъла недостатокъ, дурную привычку (порокомъ, право, назвать грфшно) все разсказываемое преувеличивать. Примъчательно, что въ ней это было врожденное, общее со всъми членами ея семейства; братья, сестры, всь безъ краснаго словца ступить не могли. Изъ нихъ я помею одну, генеральшу Елисавету Васильевну Репнинскую, которую знаваль я въ Кіевъ, и артилерійскаго генерала Василья Васильевича Нелюбова, которые искусство сіе доводили до совершенства; и онъ самъ, бывало, шутя говорилъ: «Нелюбова не слушай, а лгать не мъшай». Добродушіе Казанцевъ не дозволяло имъ оспаривать госпожу Кастелли, ни поднимать ее на смъхъ.

Не знаю, что мит сказать объ обществт, въ которомъ я жилъ. Молодыхъ людей, служащихъ и не служащихъ, окружавшихъ тогда губернатора, встхъ до одного я помню; но сдтлаю будто ихъ перезабылъ, потому что, право, они того стоятъ: ни одного порока, ни одной доблести. Каковы были они, таково было Казанское общество, илп по крайней мъръ та часть его, которую въ трехнедтльное пребывание усптлъ я узнать. А между тъмъ собирались, разговаривали безъ умолку, толковали, а о чемъ? Богъ въсть, хотя бы о собакахъ или объ урожать. Анъ нътъ! ни пересудовъ и злословія, ни политики, ни литературы, а такъ какой-вибудь вздоръ взбредетъ, не на умъ, который тутъ не вмѣшивался, а на языкъ, и какъ на жерновть начнетъ перемалываться. Однакоже не худо ли я дълаю, что почти съ

пренебреженіемъ говорю о томъ, что меня самого тынило и тогда какъ я самъ все зря говорилъ? Вспоминая вычныя претензій, вычную клевету, грубыя, иногда язвительныя шутки Пензенскія, я какъ будто успокоивался веселымъ, безвиннымъ Казанскимъ пустословіемъ.

Новорожденный Казанскій Университеть виділь я въ неленкахъ. Кончились первые его экзамены, и я присутствоваль на торжественномъ актів, когда призы раздавались студентамъ. Строеніе было довольно общирно, не то что послів, когда его распростравили; но нынів нівть ни одной гимназін, которой публичныя испытаніян е представляли бы зрізлища, боліве уваженія возбуждающаго. Чтобы дать понятіе о степени младенческаго его ничтожества, скажу только, что Яковкинъ быль его ректоромъ.

Дважды пламя пожирало Казань, после того какъ я быль въ семъ городь, и онъ, говорять, въ новой красоть подымался изъ развалинъ. Съ тъхъ поръ какъ я его видълъ, долженъ былъ онъ перемъниться, и можеть быть теперь и не узналь бы его. Но и тогда, по населенію, по числу и прочности зданій, если не по красоть, могь онь действительно почитаться третьимъ Русскимъ городомъ: ибо Рига Нъмецкій, Вильно Польскій, а Одесса Вавилонскій городь. Сначала ожидаль и искаль я въ Казани Азіятской физіономіи, но вездъ передо мной подымались куполы съ крестами, и только издали глаза мои открыли потомъ минареты. Казань, сколько могла, старалась рабски все перенимать у побъдительницы своей, Москвы; въ шестнадцатомъ и семнадцатомъ столетіи Россія повелительно, а не всепокорно делала завоеванія, какъ въ восемнадцатомъ и девятнадцатомъ въкъ. Не знаю почему госпожа Сталь называла Москву Татарскимъ Римомъ; гораздо справедливъе и основательнъе можно было назвать Казань Татарскою Москвой: также кремль, также древніе соборы и храмы, въ одномъ стилъ и современные Московскимъ церквамъ, ибо новое зодчество началось у насъ при обоихъ Іоаннахъ. Купцы, чиновнички и мелкіе дворяне, также какъ въ Москвъ за Москвой-ръкой и за Яузой, жили здъсь за Казанкой и за Булакомъ. Сплотное каменное строеніе было при мив только по Большой улицв и вокругъ такъ-называемаго Чернаго озера; туть были всв публичныя зданія, торговля, и жило лучшее дворянство; въ другихъ кварталахъ каменное строеніе мѣшалось съ деревяннымъ.

На самыхъ окраинахъ города поселены были первобытные жители Казани, побъжденное племя Татарское. Тамъ только, когда я жилъ на заводъ Евреинова, могъ я часто ихъ встръчать. Я заходилъ въ ихъ мечети и безвозбранно смотрълъ на ихъ моленіе. Я любилъ ихъ смълый, откровенный взглядъ, ихъ довърчивый характеръ; одной

храбрости Русскихъ они бы не уступили, но хитрость и соединенныя силы ихъ задавили. Примъчательно, что хотя они народъ торговый, а никто изъ нихъ не богатъетъ подобно Русскимъ купцамъ, которые въ глазахъ ихъ дълаются милліонерами; стало быть и въ оборотливости наши ихъ превзошли. Изъ ихъ древностей видълъ я только въ кръпости какіе-то переходы, бывшіе при царицъ Сумбекъ и носящіе ея имя. Въ окрестностяхъ Казани посътилъ я одинъ только весьма не замъчательный Хижицкій монастырь, мъсто погребенія богатыхъ людей, куда ежегодно бываетъ крестный ходъ изъ собора.

Внутренность видённыхъ мною домовъ богатствомъ и обширностію мало разиствовали отъ Пензенскихъ; только я замётиль, что бумажныя обои продолжали здёсь быть въ употребленіи, когда въ Москве и даже Пензе они совсёмъ были брошены. Одинъ только губернаторскій казенный домъ, не знаю у кого купленный, великолёпіемъ превосходиль другіе; къ украшенію его много послужила Китайская торговля. Большая гостиная была обита шелковою матеріей, по которой въ Китайскомъ вкусь очень пестро разрисованы были цвёты и листья; въ диванной стёны были настоящія Китайскія, разноцвётныя, лакированныя, и на нихъ были выпуклыя фигуры, какъ будто изъ финифти.

Былъ также въ Казани и театръ, пребольшущій, деревянный, посреди одной изъ ея площадей; но лѣтомъ на немъ не играли. Содержатель его, Петръ Васильевичъ Есиповъ, былъ одинъ изъ тѣхъ Русскихъ дворянъ, ушибенныхъ театромъ, которые имъ же потомъ лѣчились. Онъ жилъ тогда въ деревнѣ, я думаю, единственной, ему оставшейся, верстахъ въ сорока отъ Казани, и съ самаго пріѣзда моего слышалъ я все о замышляемомъ на него набътъ губернатора съ своимъ обществомъ: въ семъ предпріятіи долженъ былъ я участвовать. Почти передъ самымъ концомъ пребыванія моего въ Казани собрались, наконецъ, на сію партію удовольствія, какъ говорятъ Французы. Предувѣдомленный о нашемъ нашествіи, хозяинъ ожидалъ насъ твердою ногой. Какъ эта поѣздка была для меня единственною въ своемъ родѣ; то нѣтъ возможности не поразсказать объ ней.

Насъ восемь человъкъ отправилось въ линейкъ, въ томъ числъ губерваторъ и Бестужевъ. Это было въ шесть часовъ вечера; многіе другіе, въ разныхъ экипажахъ, пустились еще съ утра. Мы ъхали не шибко, перемъняли лошадей и переправлялись черезъ Волгу, а между тъмъ не видъли, какъ проъхали болье сорока верстъ; всю дорогу смъ-ялись, а чему? какъ говоритъ нашъ простой народъ, своему смъху. Генералъ Бестужевъ, развеселясь, также хотълъ насъ потъшить; онъ не умълъ пъть, но прекрасно насвистывалъ, даже съ варіаціями, всъ повъстныя пъсни. Часу въ двънадцатомъ могли мы только прівхать,

по домъ горълъ, какъ въ огив, и хозяннъ встрътилъ насъ на крыльцъ съ музыкой и ивніемъ. Черезъ полчаса мы были за ужиномъ.

Росподинъ Есиповъ быль рапо состарившійся холостякъ, добрый и пустой человъкъ, который никакого понятія не имъль о порядкъ, не умъть ин въ чемъ себъ отказывать и чувственнымъ наслажденіямъ своимъ не зналъ ни мъры, ни границъ. Онъ насъ употчивалъ по своему. Я зналь, что дамы его не посъщають и крайне удивился, увидъвъ съ дюжину довольно нарядныхъ женщинъ, которыя что-то больно почтительно обошлись съ губернаторомъ: все это были Фени, Матреши, Ариши, кръпостныя актрисы Есиповской труппы. Я еще болъе изумился, когда онъ пошли съ нами къ столу, и когда, въ противность тогдашняго обычая, чтобы женщины садились всв на одной сторонь, онь размыстились между нами, такъ что я очутился промежъ двухъ красавицъ. Я очень проголодался; столъ быль заставленъ блюдами и обставленъ бутылками; внъ себя я думалъ, что всякаго рода удовольствія ожидають меня. Какъ жестоко быль я обмануть! Первый кусокъ, который хотъль я пропустить, остановился у меня въ горль. Я думаль голодь утолить питьемь: еще хуже. Не было хозяевь; слъдственно, къ счастію, некому было заставлять меня тость; за то гости и гостьи приневоливали пить. Не знаю, какое название можно было дать этимъ ужаснымъ напиткамъ, этимъ отравленнымъ помоямъ. Это какое-то смъшение водокъ, винъ, настоекъ съ примъсью, кажется, пива, и все это подслащенное медомъ, подкрашенное сандаломъ. Этого мало, настойчивыя приглашенія сопровождались горячими лобзаніями дівь съ припъвами: «Обнимай сосъдъ сосъда, поцълуй сосъдъ сосъда, подливай сосёдъ сосёду». Я пиль, и мнё быль девятнадцатый годь отъ роду; можно себъ представить, въ какомъ расположении духа я находился! На другомъ концъ стола сидъли, можно ли повърить? актеры и музыканты Есипова, то-есть слуги его, которые сменялись, вставали изъ-за стола, служили намъ и потомъ опять за него садились. Въ Шотландін, говорять, существоваль обычай, чтобы господа и служители одного клана садились за одинъ столъ; въ этомъ можно видъть нъчто патріархальное, а туть какая была патріархальность!

Сатурналіи, вакханаліи сін продолжались гораздо далеко за полночь. Когда кончился ужинъ, я съ любопытствомь ожидаль, какому новому обряду насъ подвергнуть. Самому простому: исключая губернатора и Бестужева, которымъ отвели особыя комнаты, проводили насъ всъхъ въ просторную горницу, родъ пустой залы, и пожелали намъ доброй ночи. На полу лежали тюфячки, подушки и шерстяныя одъяда, отнятыя на время у актеровъ и актрисъ. Я нагнулся, чтобы взглянуть на подлежащую мніз простыню и вздрогнулъ оть ея пестро-

ты. Сопутники мои, въроятно зная напередъ обычаи сего дома, спокойно стали раздъваться и весело бросились на поганыя свои ложа. Нечего было дёлать, я должень быль послёдовать ихъ примъру. Разгоряченный виномъ, или тъмъ что называли симъ сменемъ, разъяренный поцелуями, я млель, я кипель. Жаръ крови моей и воображенія можеть быть, наконець, бы утихъ, еслибы темнота и молчание водворились вокругъ меня; самый отвратительный запахъ коровьяго тухлаго масла, коимъ напитано было мое изголовье, не помъщалъ бы мнъ успокоиться; но при свътъ сальныхъ свъчъ, каляканье, дурацкій нашъ дорожный разговоръ возобновился, и другіе, прівхавшіе прежде насъ, подливали въ него новый вздоръ. Не одинъ разъ подымалъ я не грозный, но молящій голосъ; полупьяные смъзлись надо мной, не столь учтиво, какъ справедливо, называя меня нъженкой. Одинъ за другимъ начали засыпать; но когда последніе два болтуна умолкли, занялась заря, которая безпрепятственно вливалась въ наши окошки безъ занавъсъ. Между тъмъ, сверху мухи и комары, снизу клопы и блохи, вст колючія насткомыя объявили мнт жестокую войну. Ни на минуту не сомкнувъ очей, истерзанный, я всталъ, кое-какъ одълся и побрелъ въ садъ, чтобъ освъжиться утреннимъ воздухомъ. Такъ кончилась для меня сія адская ночь.

Солнце освътило мнъ печальное зрълище. Длиныя аллеи прекрасно насаженнаго сада, съ безподобными липами и дубами, заросли не только высокою травой, въ иныхъ мъстахъ даже кустарникомъ; изрядныя статуи, къ счастію, не мраморныя, а гипсовыя, были всѣ въ инвалидномъ состояніи; изъ довольно красиваго фонтана, прежде, говорять, высоко бившаго воду, она легонько сочилась. Взглядъ на домъ былъ еще непріятнъе; онъ былъ длинный, на каменномъ жильъ, во вкусъ большихъ деревянныхъ домовъ временъ Елисаветы Петровны, общитый тесомъ, съ частыми пилястрами и разными фестонами на карнизахъ, съ полукруглымъ наружнымъ крыльцомъ, ведущимъ сперва къ деревянной терассъ; всъ ступени были перегнивши, наружныя украшенія поломаны, пныя обвалились; если запустъніе было въ саду, то раззореніе въ домъ. Одинъ только новопостроенный театръ въ боку содержался въ порядкъ. Видно, что отецъ жилъ бариномъ, а сынъ фигляромъ.

Вся честняя компанія собрадась къ чаю; послѣ того всѣ принялись за карты; никто не подумаль пойдти прогуляться. Я приступиль къ губернатору съ просьбою, даже съ требованіемъ, велѣть мнѣ дать телѣту съ парою лошадей, чтобы воротиться въ Казань, и изобразиль ему весь ужасъ ночи, проведенной безъ сна. Вздумали было шутить, но истинная горесть всегда бываетъ трогательна и краснорѣчива; ей

вняли и пачали совътоваться какъ бы утъпить меня и успокоить на слъдующую ночь. Мансурову пеобходимо было спать одному: опъ имълъ на то свои причины (всъ губернаторы, бывшіе и настоящіе, пользуются нъкоторыми господскими правами); Бестужевъ, хотя и гепералъ, ихъ не имвль; положено было поставить мнв кровать въ его компатв и даже занавъской оградить меня отъ свъта и насъкомыхъ. За объдомъ я ълъ какъ Французъ, на обратномъ походъ въ 1812 году; онъ былъ шуменъ, веселъ, но болѣе пристоенъ чѣмъ ужинъ, ибо драматическихъ артистовъ съ нами не было: всв они наряжались и готовились тотчасъ послъ объда потъшить насъ оперой Коза рара или Рыдкая вещь. Играли и пъли они, какъ всъ тогданние провинціальные актеры, не хуже, не лучше. Наученный опытомъ, я быль осторожень за ужиномъ, надежда меня болье не оживляла, я отворачивался отъ поцълуевъ, не слушалъ припъвовъ, и опричь кваса ничего не хотълъ пить. Послъ спокойной ночи, проведенной съ почтеннымъ Бестужевымъ, я всталъ, и мы въ той же линейкъ, но другою дорогой отправились обратно въ Казань. Ну, господинъ Есиповъ! На томъ свъть да отпустятся тебъ твои прегръщенія, а здісь ты быль хуже Буянова и опасиве Опаснаго Сосъда. На половинъ дороги завхали мы объдать къ сестръ и зятю Есипова, бригадиру Өедору Өедоровичу Геркену, которые, кажется, ръдко съ нимъ видълись и совсъмъ инымъ образомъ жили, какъ онъ.

. Отдъленія посольства черезъ три-четыре дня следовали одно за другимъ, останавливаясь въ Казани для починки и отдыха, такъ что иногда одно настигало другое и гнало впередъ, ибо для каждаго потребно было не менве сорока лошадей. Чиновники, ими управлявшіе и ихъ сопровождавшіе, иные меня навъщали, у другихъ я навъдывался; отъ нихъ узналъ я, что посолъ намфренъ, отправивъ последнее отдъленіе, не ранъе какъ спустя двъ недъли послъ него, вывхать изъ Петербурга. Однимъ утромъ, не хозяинъ, а угоститель мой, г. Нечаевъ, сказалъ мив, возвратись отъ губернатора, что въ рапортв, поданномъ ему о прівзжихъ, находится камеръ-юнкеръ Нелидовъ съ отделеніемъ своимъ, состоящимъ по большей части изъ чиновниковъ. Это было для меня почти сигналомъ отъезда. Я пошель отыскивать временнаго, дорожнаго своего начальника и нашелъ его вмъстъ съ Сухтеленомъ въ трактиръ у Шварца; (въ каменномъ пустомъ домъ, гдъ всъ посольские останавливались, они жить не захотъли. Въ немъ остались дворяне посольства, Хвостовъ и Клементъ, аптекарь Гельмъ и обозъ отдъленія).

Съ величайшимъ удовольствіемъ встрѣтилъ з большое согласіе въ этомъ странствующемъ обществѣ. Кротость Нелидова, спокойный духъ

и просвъщенный умъ Сухтелена, весслая живость Хвостова и простодушіе Клемента объщали мит пріятныхъ и уживчивыхъ спутниковъ и сдержали объщанное. Чтобы удружить симъ господамъ, началъ я ихъ угащивать Казанью, все показывать, всюду возить, со всти знакомить: я уже почиталъ себя въ правт въ ней хозяйничать. Нелидову и даже Сухтелену такъ полюбилось, что вмъсто предполагаемыхъ трехъ дней они прожили пять, и только 13 Іюля, послъ поздняго прощальнаго объда у Мансурова, ръшились оставить Казань. У меня были еще кое-какія дъла, и я вытхалъ нъсколько позже, но догналъ ихъ на первой станціи, гдт мы и ночевали.

Здёсь начинаешь какъ будто прощаться съ матушкой-Россіей и близиться къ огромной ея дочери, Сибири. Отсюда начинается также мое офиціальное путешествіе, и описаніе его переношу я въ следующую главу.

## IX.

Не должно ожидать отъ меня того, что требуется отъ другихъ путешественниковъ, ученыхъ или литераторовъ. Любопытныхъ открытій по части естественной, глубокихъ наблюдегій по части нравственной и политической, я дълать не могъ. Если какой-нибудь странный обычай возбуждаль мое вниманіе, если величіе новой для меня природы нногда поражало меня, то произведенными во мнъ ощущеніями, сколько могу, готовъ подблиться съ читателемъ, но многаго объщать не смъю. Когда я бду одинъ, то на предметы, встръчающеся мив на пути, смотрю обыкновенно прилежнее; а туть я находился въ обществе, гдъ каждый разговорами старался развлекать скуку другихъ, скуку безконечной дороги. Въ самый же первый день мы съ Сухтеленомъ распорядились слёдующимъ образомъ: у него была новая, дегкая, покойная, двумъстная коляска, дорогой немного пострадавшая отъ лишней нагрузки; мы условились чтобы мев сидеть въ ней вместе съ нимъ, а бричку мою обратить въ кладовую какъ для его, такъ и для монуъ пожитковъ. Общество мое ему показалось пріятнымъ: не столько собесёдникъ, сколько внимательный слушатель былъ ему нуженъ, и мнъ пришлось Голландіей и Америкой заниматься болье, чъмъ Сибирью.

Въ день прибытія послъдняго посольскаго отдъленія, семейство Ю шковыхъ отправилось въ деревню, съ небольшимъ во ста верстахъ отъ Казани и въ одной верств отъ Сибирскаго тракта находящуюся. Сыновья взяли съ меня слово, пригласивъ моихъ товарищей, своротить къ нимъ съ дороги, погулять, попировать у нихъ и дали объщаніе отпустить насъ съ пирогами и другими съвстными припасами.

Я объявиль о томъ Сухтелену: онъ любиль покущать, ибо у эгоистовъ всегда славный желудокъ. Разыгралси въ немъ анистить темъ более, что въ упраздненномъ городъ Арскъ и въ слъдующихъ за нимъ селеніяхъ въ тоть день никого найдти и ничего достать было нельзи. Къ вечеру, вступивъ въ Вятскую губернію, прівхали мы въ богатое татарское селеніе Янгуль и остановились у зажиточнъйшаго изъ жителей. Хозяннъ, видно, былъ плохой магометанивъ, потому что встрътилъ насъ съ полдюжиной парумяненыхъ и набъленыхъ женщинъ; они что-то праздновали и пригласили насъ съ собой за транезу; но не было возможности: такъ на столъ все было неопрятно и такъ чувствителенъ быль духь кобыльяго мяса. Между томь присланный нарочно оть больнаго исправника объявиль намъ, что онъ было велёль туть готовить для насъ объдъ, но что Юшковы тому воспрепятствовали, сказавъ, что они сами насъ цълый день будутъ дожидаться. И такъ мы къ нимъ отправились. Давно уже смерклось, и подлё меня, въ темнотъ, Сухтеленъ безпрестанно восклицалъ: «Ахъ, далеко ли намъ еще до пироговъ!> Мы вътхали на широкій дворъ, и одинь лай собакъ насъ встрътиль; вев уже улеглись. Кто-то во тьмв появился, и мы отъ него настоятельно стали требовать, чтобъ онъ разбудилъ и вызвалъ къ намъ молодыхъ господъ. Они потихоньку вышли въ халатахъ и шепотомъ стали извиняться, что не могутъ насъ принять, пбо боятся потревожить сонъ семпдесятильтней матери, указали намъ на городокъ Малмыжъ, въ десяти верстахъ отъ нихъ лежащій, и объщались на другой день сами туда къ намъ прівхать. Нетъ, досады обыкновенно-хладнокровнаго Сухтелена описать невозможно; къ счастію она обратилась не на меня. «Какіе неучи, повторяль онъ, а еще дворяне и гвардіи офицеры! Ихъ мать, ихъ мать! Что намъ до ихъ матери? Развъ я прівхаль обольщать, соблазнять ее? Я прівхаль, чтобъ всть».

Утвшеніе ожидало насъ въ Малмыжь. Онъ еще не быль опять возведень въ званіе увзднаго города, однакоже въ немъ жиль прежній городничій, безъ должности, но не безъ дъла. Любовь жителей давала ему содержаніе, и они добровольно шли къ нему на судъ. Забыть его имя могло бы еще быть извинительно, но не спросить даже о немъ, право, гадко; а мы это сдълали. У него была страсть ловить всъхъ проъзжихъ и угощать у себя, и потому-то насъ прямо къ нему и ввезли. Комнаты были высокія, домъ не очень великъ, но отмѣнно опрятенъ; черезъ пять минутъ онъ освѣтился, а черезъ полчаса поспъль ужинъ, который стоилъ двухъ объдовъ: все было изобильно, просто, свѣжо и хорошо приготовлено; у людей съ похвальными наклонностями всегда бываетъ и вкусъ. Чело Сухтелена просіяло; не умѣя говорить по-русски, онъ хозяину за столомъ безпрестанно дѣ-

даль ручкой, какъ бы мысленными поцёлуями желая изъявить ему свою благодарность; похваламъ ему не было конца, равно какъ и брани Юшковымъ. Я умиралъ со смёху и не замёчалъ, что тутъ есть нёчто обидное, презрительное отъ иностранца и жителя столицы къ Русскимъ и провинціаламъ, коихъ они почитаютъ обязанными имъ угождать. Мы спали также хорошо какъ и ужинали.

Мы едва успъли проснуться часу въ десятомъ, какъ нагрянули братья Юшковы, на собственныхъ лихихъ фестеркахъ. Нелидовъ встрътиль ихъ чрезвычайно въжливо, а Сухтеленъ очень холодно. Хозяинъ сунулся было съ завтракомъ, но они едва дозволили намъ выпить по чашкъ чаю. Въ двадцати верстахъ было ихъ селеніе Гоньба съ винокуреннымъ заводомъ, на берегу широкой ръки Вятки н у самой переправы черезъ нее. Повара съ ранняго утра были туда отправлены, и тамъ происходила страшная стряпня, чтобы сколько-нибудь вознаградить за тщетныя наши ожиданія наканунь. Не болье какъ въ часъ прилетели мы туда на борзыхъ коняхъ и въ просторной избъ прикащика нашли уже накрытый столь. Скоро сталь онь гнуться подъ тяжестію приносимых блюдь, и Сухтелень у Юшковых начиналь уже пожимать руку. Пресыщенный, упоенный старикъ быль растроганъ, и когда въ лодкъ, переплывъ ръку, гостепримные братья на другомъ берегу ея стали съ нами прощаться, онъ съ нежностію ихъ поцаловалъ. «Вотъ примъръ, говорилъ онъ мнъ потомъ наставительно, что никогда не надобно спъшить съ сужденіями своими о людяхъ». А я позволиль себъ замътить ему, что кажется только въ Россіи можно быть такъ взыскательну съ незнакомыми, и онъ замолчалъ.

Этотъ случай напомниль намъ, что необходимо нужно заботиться о дальнъйшемъ нашемъ продовольствіи. Я предложиль Нелидову слъдующій планъ. У каждаго изъ насъ было по одному слугѣ; камердинеръ Нелидова, какъ Метръ-Жакъ, быль въ тоже время и поваръ; отъ первой должности каждый день надлежало увольнять его на все то время, что онъ будетъ заниматься другою, а покамъстъ всѣ наши люди должны находиться къ услугамъ его господина. Вотъ еще другое. Я успѣлъ замътить, что молодому Клементу хочется играть какуюнибудь роль, хотя бы весьма не важную; его надзору были поручены три или четыре качалки \*) съ нами отправленныя. Но этого было мало

<sup>\*)</sup> Качалки эти были четвероугольные, продолговатые ящики, величиною съ карету, повъшенные на ремняхъ и пазахъ. Онъ чъмъ-то были плотно набиты; можетъ быть, въ нихъ были п панталоны Байкова, а можетъ быть золотыя или серебряныя вещи, назначенныя въ подарокъ Пекинскому двору. Храненіе ихъ было строго намъ наказано, содержаніе ихъ было намъ неизвъстно.

для его двительности. Онъ быль очень чипопочитателень, а какъ онъ находился въ четырнадцатомъ классъ, а Нелидовъ въ пятомъ, то мив пришло въ голову создать для него новую должность, родъ адъютанта при начальникъ нашего отдъленія. Въ семъ званіи, долженъ онъ будетъ каждое утро ранке отправляться для заготовленія провіанта въ томъ мість, гдв у насъ назначень обёдъ и съ Метръ-Жакомъ тамъ насъ дожидаться. Скромный Нелидовъ боялся обидъть его такимъ предложеніемъ, но я взялся сдёлать опое отъ его имени и имёлъ совершенный успівхъ. Новыя заботы чрезвычайно полюбились Клементу и польстили его честолюбію, которое между людьми въ такихъ разныхъ видахъ является.

Отъ ръки Вятки начинаются селенія того народа или Финскаго илемени, которому она дала свое имя, равно какъ и всей области и главному ея городу, прежнему Хлынову. Тогда была рабочая пора; жители сіи, Вотяки, цълый день были въ поль, и мы мало ихъ видъли. Они рослье, дородные и опрятные другихъ Чухонцевъ, но мны показались столь же безсмысленны. Языкъ ихъ долженъ быть не весьма благозвученъ, судя по названіямъ ихъ деревень, въ коихъ учреждены были станціи: Какси, Можги, Пумсы, Бокчегурты, Чемотуры. Они пугали избалованный мой слухъ, ибо тогда всь романисты и поэты именами старались ласкать его: нынъ съ такими именами не только можно написать героическую поэму, но пожалуй втереть ихъ и въ идиллію.

Мы ъхали дремучими лъсами, почти того не примъчая; просъка были сажень во ста ширины, и въчно подлъ тъни, мы никогда не знали ея: а жаръ былъ лътне-съверный, то-есть нестерпимый. Потомуто ръшились мы ъхать только ночью, а днемъ отдыхать; станціонныя же избы представляли къ тому большія удобства, ибо просторомъ сво-имъ онъ бы въ маленькихъ городахъ могли называться домами. Лъсу было вдоволь, щадить его было нечего, и строеніе сихъ избъ стопло не дорого.

Во время отдыха на одной изъ сихъ станцій, мы съ удивленіемъ увидъди вошедшаго къ намъ офицера въ Преображенскомъ мундиръ. Это былъ графъ Толстой Өедоръ Ивановичъ, доселъ столь извъстный подъ именемъ Американца. Онъ дълалъ путешествіе вокругъ свъта съ Крузенштерномъ и Ръзановымъ, со всъми перессорился, всъхъ перессорилъ, какъ опасный человъкъ былъ высаженъ на берегъ въ Камчаткъ и сухимъ путемъ возвращался въ Петербургъ. Чего про него не разсказывали! Будто бы въ отрочествъ имълъ онъ страсть ловитъ крысъ и лягушекъ, перочинымъ ножикомъ разръзывать имъ брюхо и по цълымъ часамъ тъщиться ихъ смертельною мукою; будто бы во

время мореплаванія, когда только начинали чувствовать некоторый недостатокъ въ пищъ, любезную ему обезьяну женскаго пола онъ застрёлиль, изжариль и съёль; однимь словомь, не было лютаго звёря, съ коего неустрашимостію и кровожадностію не сравнивали бы его наклонностей. Дъйствительно онъ поразиль насъ своею наружностію. Природа на головъ его круго завила густые, черные его волосы; глаза ого, въроятно отъ жара и пыли покраснъвшіе, намъ показались налитыми кровью, почти же меланхолическій его взглядъ и самый тихій говоръ его настращеннымъ моимъ товарищамъ казался омутомъ. Я же, не понимаю какъ, не почувствовалъ ни малъйшаго страха, а напротивъ, сильное къ нему влечение. Онъ пробылъ съ нами не долго, говорилъ все обыкновенное, но самую простую ръчь велъ такъ умно, что мив внутренно было жаль, зачёмъ онъ отъ насъ, а не съ нами ъдеть. Можеть быть, онъ сіе замътиль, потому что со мною быль ласковъе, чъмъ съ другими и на дорогу подарилъ миж сткляницу смородинаго сыропа, увъряя, что, приближаясь къ болье обитаемымъ мъстамъ, онъ въ ней нужды не имъетъ. Столь примъчательное лицо заслуживаеть, чтобы на немъ остановиться, но я надёюсь еще съ нимъ встрътиться въ сихъ Запискахъ и поговорить объ немъ пообстоятельнъе.

Скоро вступили мы въ переднюю Сибири, въ Пермскую губернію; тутъ опять появились Русскія селенія. Мы нашли одинъ только трупъ городишка Оханска, который за мѣсяцъ до нашего прівзда весь выгорѣлъ; на крутомъ берегу Камы, высоко и одиноко торчалъ еще домъ, занимаемый прикащикомъ Злобина, содержателя питейнаго откупа во всей губерніи. Онъ угостилъ насъ по-злобински, пока черезъ рѣку переправляли наши повозки. Славное вино развеселило сердца наши, и радость въ насъ умножилась, когда въ сопровожденіи сего прикащика, на двѣнадцативесельномъ его катерѣ, оглашенные пѣснями его гребцовъ, мы стрѣлой полетѣли черезъ широкую Каму. Долгъ благодарности заставилъ насъ вспомнить о Юшковыхъ, о Гоньбѣ и о рѣкѣ Вяткѣ. Но что она въ сравненіи съ Камой, съ этимъ обращикомъ рѣкъ зауральскихъ! Всѣмъ она взяла, сія величественная Кама, и шириной, и глубиной, и быстротой, и я не могу понять, почему полагаютъ, что она въ Волгу, а не Волга въ нее впадаетъ.

Ночью, часу во второмъ, прівхали мы въ губернскій городъ Пермь и достучались у городничаго до указанія намъ квартиры. Въвхавъ въ Пермь, особенно при темнотв, нъкоторое время почитали мы себя въ полв: не было тогда города, гдв бы улицы были шире и дома ниже. Это не было царство какъ Казань и Астрахань, не княжескій удвльный городъ, даже не слобода, которая, распространяясь, заставила посадить въ себя сперва воеводу; это было пустое мѣсто, которому лѣть за двадцать передъ тѣмъ велѣно быть губернекимъ городомъ, и опо послушалось, но только медленио. Торговля есть первое условіе существованія новыхъ городовъ; и здѣсь, хотя слабо, но она одна его поддерживала. Десятокъ каменныхъ двухъэтажныхъ купеческихъ домовъ красовались уже въ сторонѣ на берегу Камы, тогда какъ главный въѣздъ и главныя улицы находились въ томъ видѣ, въ которомъ ночью не столько узрѣли мы, какъ угадали ихъ. Утромъ мы еще болѣе изумились пустотъ города Перми: только одна узкая дорога посреди улицы была наѣзжена; все остальное обратилось въ тучные луга, на которыхъ паслись сотни гусей.

Прівхавшій прежде насъ и зажившійся за починками, казначей посольства Осиповъ напугалъ насъ разсказомъ о начальникъ губерніи, котораго представиль сущимь медвідемь. Это быль Карль Өедоровичъ Модерахъ, сынъ одного учителя математики въ кадетскомъ корпусъ, какъ я слышаль отъ отца моего. Върно, сынъ хорошо учился у отца, ибо въ свое время почитался у насъ однимъ изъ лучшихъ инженеровъ; по его проекту и подъ его наблюдениемъ берега Фонтанки выложены были гранитомъ. Года за два до смерти Екатерины назначенъ онъ былъ губернаторомъ въ Пермь и съ тъхъ поръ никогда не выважаль изъ своей губернін; мысль о благв ввереннаго ему кран такъ овладъла имъ, что онъ день отлучки почиталъ вреднымъ для него; однакоже и по заочности быль онь уважаемь и награждаемь при Павлъ и при Александръ. И въ этомъ самомъ 1805 году къ Пермской его губерніи прибавили ему Вятскую, поставивъ его надъ объими генераль-губернаторомъ; въ Пермь же покамъстъ губернатора не назначали. По истинъ онъ не былъ любезенъ, сей камергерской добродътели въ немъ не было; уединенная и вмъстъ дъятельная жизнь въ отдаленномъ мъстъ хоть кого заставитъ потерять желаніе и забыть о способахъ нравиться, кольми паче людей серіозныхъ, со строгою нравственностію. Модерахъ быль честень, добрь, умень и сведущь въ делахъ; но какъ все великими трудами пріобретенное ценится более, чемъ даровое, то и генераль-губернаторство свое, кажется, ставиль онъ наравив съ владътельнымъ герцогствомъ. Къ тому же, какъ въ Перми нътъ другихъ дворянъ, какъ богатыхъ заводчиковъ, живущихъ въ столицахъ, то болъе десяти лътъ и не видълъ онъ никого кромъ подчиненныхъ, а между пробажими по большей части мелкихъ чиновниковъ и ссыльныхъ: вотъ что обращению его давало холодность, сухость, которыя не совсёмъ были пріятны.

Мы нарядились въ мундиры и пошли къ нему in corpore. Рядомъ съ его домомъ былъ другой, одинаковой съ нимъ величины, въ которомъ находилось Губернское Правленіе; онъ въ это время тамъ присутствоваль, и насъ, Богъ въсть зачъмь, туда повели. Доложили объ насъ, и онъ велълъ намъ сказать, чтобы мы приходили въ другой часъ, а что тутъ ни мъсто, ни время ему насъ принимать; мы тоже думали, но только можно было отвътъ сдълать поучтивъе. Все это такъ намъ не понравилось, что мы, возвратясь домой, замышляли, не видавшись съ нимъ, на другое утро пуститься далъе. По крайней мъръ мы были довольны нашею квартирой въ чистенькомъ домъ часовыхъ дълъ мастера Розенберга, который увърялъ насъ, будто онъ двоюродный братъ генерала сего имени. Мы объдали въ его саду, въ который выходъ былъ прямо пзъ нашихъ комнатъ. Послъ объда пріъхаль городничій отъ имени генералъ-губернатора звать насъ на другой день къ нему объдать; и такъ отъъздъ нашъ должны мы были отложить до слъдующаго вечера.

Мы нашли г. Модераха чрезвычайно важнымъ, что намъ весьма не полюбилось, особливо послъ черезчуръ добраго Мансурова. Семейство его состояло на лицо изъ жены и шести дочерей, двухъ замужнихъ и четырехъ дъвицъ; единственный сынъ былъ въ военной службъ и въ отсутстви. Генералъ-губернаторша была добрая Нъмка, которая, какъ намъ казалось, охотно должна была ходить и на кухню, и на погребъ. Старшая дочь, женщина весьма обыкновенная, была замужемъ за предсъдателемъ Уголовной Палаты, статскимъ совътникомъ Иваномъ Михайловичемъ Энгельгардтомъ, какъ бы то ни было двоюроднымъ братомъ графинь Браницкой и Литты, княгинь Голицыной и Юсуповой, что ему было весьма не къ рожъ. Четыре взрослыя дъвки были только что молоды.

Но какъ алмазъ вправленный въ олово, такъ сіяла посреди сего семейства вторая дочь Модераха, Софья Карловна, выданная за Гатчинскаго генералъ-лейтенанта Аггея Степановича Пъвцова, инспектора пъхотной дивизіи и шефа Екатеринбургскаго полка, который въ томъ городъ и стоялъ на квартирахъ. Мужъ поъхалъ осматривать полки, а жену покамъстъ отправилъ къ родителямъ. Она была двадцати трехъ лътъ. Столь милаго личика и столь пристойнаго, умнаго кокетства трудно было найдти. Отъ ея взоровъ и ръчей все наше отдъленіе вдругъ восиламенилось; самъ ледяной Сухтеленъ началъ таять, а бъдный нашъ Нелидовъ! Онъ не на шутку влюбился, за то болъе всъхъ и полюбился; впрочемъ, и каждый изъ насъ сначала могъ считать себя предпочтеннымъ. Чудесная сія женщина была вмъстъ съ тъмъ и просвъщеннъйшая изъ всъхъ тъхъ, коихъ дотолъ я видълъ; свободно выражаясь на иностранныхъ языкахъ, наслаждалась всъми цвътами литературы и въ преддверіи Азіи, читая журналы, знала все, что про-

**исходит**ь нь Европъ. Разумъется, что нашь отъйздъ быль еще отложень; насъ тоть же день пригласили еще на вечеръ.

Неключая Сухтелена (старика и брата генералъ-ниженера), Модерахъ почти никого изъ насъ не замъчалъ. Надобио думать, что старшін дочери, въ отсутствіе паше, шешнули ему что-пибудь для насъ выгодное, представивъ людьми довольно порядочными и, можетъ-быть, кто знаетъ, женихами для меньшихъ его дочерей; потому что вечеромъ быль онь внимательные и привытливые къ намъ. Были собраны какіето два-три аматёра, чтобы сопровождать (аккомианировать) одну изъ сихъ младшихъ дочерей, которая передь нами хотвла блеснуть музыкальнымъ искусствомъ, довольно страннымъ для женщины: она играла на скрипкъ. Но еслибъ она играла и на контрабасъ, то я мало бы тому подивился, бывъ совершенно углубленъ въ созерцание сестры ея, Иввцовой \*). Сія чародыйка, желая продлить наше пребываніе въ Перми, заставила зяти своего, Энгельгардта, пригласить насъ на другой день къ себъ объдать. Третій день, 22 Іюля, быль табельный, именины императрицы Маріп Өеодоровны, въ который генералъ-губернатору надлежало дать офиціальный объдъ. Какъ Модерахъ быль бъденъ и разсчетливъ, то отпраздновали мы сей день партикулярнымъ образомъ. На объдъ, на балъ и на ужинъ пригласилъ насъ Пермскій амфитріонъ, губернскій казначей Дягилевъ, у котораго въ этотъ день жена была именинница. Мы было хотели отговориться, но Софья Карловна намъ не вельла. Мы знали одно только семейство Модераха; тутъ увидъли мы все Пермское общество, и я нашелъ, что оно двумя десятками годовъ отстало отъ Пензенскаго и Казанскаго. Мущины безъ всенижайшаго поклова не подходили къ дамамъ и говорили имъ съ безпрестаннымъ словоерсомъ. Итакъ вивсто однвиъ сутокъ, прожили мы почти пять, и только 23 Іюля вырвались изъ пустаго города, оживленнаго присутствіемъ одного превосходнаго существа.

Объ немъ были всё помышленія, всё разговоры согласныхъ соперниковъ въ первый день разлуки съ нимъ; но дорожныя впечатлѣнія, какъ бы спльны ни были, скоро изглаживаются новыми. На другой же день, по прибытіи въ уфздный городъ Кунгуръ, свѣжія прелести двадцатилѣтней городничихи, княгини Маматказиной, жены шестидесятипятилѣтняго городничаго, насъ взволновали: взоры ея и даже слова сулили намъ счастіе и конечно по одиночкѣ каждому умѣли бы дать его; но къ сожалѣнію, мы ѣхали толпой и не могли долго останавливаться.

<sup>\*)</sup> Будучи вдовою, она была назначена пачальницей Екатерининскаго Института въ Москвъ.

Городъ Кунгуръ, самый старинный въ Пермской губерніи, быль прежде мѣстопребываніемъ воеводы и, такъ сказать, столицей Біарміи или Великой Перми, когда города сего имени еще не было. Онъ не имѣлъ и третей доли пространства занимаемаго Пермью, за то жителей втрое болѣе. Все въ немъ возвѣщало жизнь и дѣйствіе, и онъ казался въ отношеніи къ Перми какъ илотный, здоровый старичокъ, невысокаго росту, къ длинному, вытянутому юношѣ, который едва держится на ногахъ. Строеніе въ немъ было довольно не регулярно; но оно стоитъ на высокомъ мѣстѣ, въ пріятномъ положеніи и орошается двумя рѣчками, коихъ берега столь же красивы какъ и названіе: ихъ зовутъ Ирень и Сильва.

Съ самаго въвзда въ Пермскую губернію ощутительна въ ней становплась рука Модераха: онъ устроилъ въ ней такія дороги, съ которыми можно было бы обойдтись безъ шоссе. Посрыты горы, накатаны, убиты дороги, со спусками для воды въ канавы, прорытыя по бокамъ; для предохраненія откосовъ горъ отъ осыпи, укрѣплены онъ простыми плетнями во всю ихъ высоту и за нахъ брошены съмена разныхъ растеній; проростая сквозь сін плетни, обвивая ихъ и покрывая ихъ цвътами онъ давали имъ видъ пестрыхъ тканей и занавъсокъ. По ту сторону Перми дороги сін недавно были ковчены, а къ Кунгуру и за нимъ уже успъли утвердиться. Къ несчастію, да, точно можно сказать, къ несчастію, черезъ нъсколько лють провъдали о томъ въ Петербургъ и, видя съ какими малыми средствами и какъ успъшно произведены сін работы, вздумали имъ подражать. Забыли только, что Модерахъ дълалъ все исподволь, годъ за годомъ, со знаніемъ инженера и съ бережливостію Нъмца. Въ Великороссійскихъ же нашихъ губерніяхъ, гдъ всему велять кипъть, построеніе новыхъ дорогъ перепортило, истребило только старыя, разорило жителей, обогатило надемотрщиковъ и губернаторамъ доставило награды.

Въ пятидесяти верстахъ отъ Кувгура, начинается непримътно постепенное возвышение Уральскаго хребта, и тутъ ступаешь на землю, чреватую металическими богатствами. Тутъ, не далеко въ сторонь отъ большой дороги, верстахъ въ двухъ, находится жельзный Суксунскій заводъ, принадлежавшій Николаю Никитичу Демидову. О его роскоши и о скупости вмъсть гласятъ Россія, Франція и Италія; но знаетъ ли кто, слыхалъ ли кто о безпримърномъ гостепріимствъ, заведенномъ имъ на Суксунскомъ заводь? Всякій проъзжій, какого бы званія онъ ни быль, въ одиночку или съ обозомъ, казеннымъ или собственнымъ, имъетъ право на семъ заводь остановиться и требовать, чтобы въ экипажахъ или повозкахъ его починки, какъ бы велики ни были, сдъланы были даромъ. Сего мало: во все время что продолжается

сія починка, имветь онъ, также даромъ, квартиру со столомъ, а въ зимнее время съ отопленіемъ и съ освещеніемъ.

Сими щедротами мы воспользовались и хорошо сделали, что въ этомъ случав не поспъсивились. Наши экипажи были въ жалкомъ состояній по неопытности или небрежности служителей при насъ находящихся, и мы о томъ не догадывались; по осмотръ оказалось, что потребуется по крайней мъръ полторы сутки на ихъ совершенную починку. Намъ отвели просторный и покойный домъ, достаточно снабженный мебелью, и доставили събстиыхъ припасовъ сутокъ на трое. Управитель Пермяковъ, простой крестьянинъ съ бородою, котораго по всей справедливости можно было назвать господиномъ Пермяковымъ (такъ онъ былъ уменъ и учтивъ), явился къ намъ, какъ сказалъ онъ, за приказаніями и съ просьбою посётить его жилище. Оно было въ каменномъ домъ о двухъ этажахъ, съ пребольшимъ садомъ надъ пребольшимъ прудомъ; полы лоснились чистотою; главнымъ украшеніемъ просто выбъленныхъ комнать были картины, довольно искусно писанныя на жести; всв онв были произведенія мастеровъ другаго дальняго Демидовскаго завода, называемаго Тагильскимъ. Отъ скуки ходили мы бродить по окрестностямъ и находили мъста живописныя; когда бы не климать, туть можно бы было вёкь остаться. Производства работь на заводъ мы не могли видъть, ибо рабочіе льтомъ трудятся въ полъ.

Русское населеніе, по большой Спбирской дорогь, какъ будто на двое разръзываетъ Пермскую губернію, отбросивъ Пермяковъ, Зырянъ и Вогуличей, коренныхъ, первобытныхъ жителей на Съверъ, а на Югъ Тептерей и Башкирцевъ. Сін послъдніе не разъ бунтовали и принимались за оружіє; для обузданія ихъ выстроенъ былъ рядъ кръпостей по восточной отлогости Урала. Когда Башкирцы присмиръли, укръпленія пали, и только имена кръпостей Ачитской, Бисерской, Киргишанской, Кленовской сохранились селеніямъ заступившимъ ихъ мъсто. Мы мъняли въ нихъ лошадей; одно только, называемое Кленовская кръпость, мнъ показалось примъчательно и осталось памятно по ужасу произведенному во мнъ мъстами его окружающими, мрачнымъ сосновымъ лъсомъ, оврагами, пропастями, на каждой верстъ встръчаемыми.

Казенный Билимбаевскій заводъ находился на самой вершинъ Урада; слъдующая же за нимъ станція Ръшета на противоположномъ спускъ. Мы не замътили какъ перевалились чрезъ эту знаменитую цъпь Уральскихъ горъ; болье ста верстъ, все на изволокъ взъвзжали мы и немного круче стали спускаться. Ужаснъйтая гроза встрътила насъ на рубежъ Европы и Азіи; молнія поминутно сверкала, дождь водопадомъ лился съ неба, и эхо невидимыхъ для насъ горъ повторя-

до сильные громовые удары. Это принудило насъ болье двухъ часовь остановиться въ Билимбаевъ. Ручей болье чьмъ рычка, Чусовая (последняя, на сей сторонь Урала) ниспадающая съ горъ, отъ дождевой воды до того раздулась, что черезъ нее нужно было сдылать переправу; это еще насъ остановило, такъ что въ этотъ день опоздали мы прівздомъ въ Екатеринбургъ, отъ котораго находились менье чьмъ въ пятидесяти верстахъ.

Сосъдству съ первыми въ Россіи золотыми прінсками обязанъ сей городъ своимъ рожденіемъ; за два года до кончины своей Петръ Великій окрестиль его во имя супруги своей, съ прибавкою неизбъжнаго для всъхъ новосозидаемыхъ при немъ городовъ Нѣмецкаго бурга; при Виронъ, кажется, учрежденъ въ немъ первый бергамтъ. Города́, подобно людямъ, наружностію показываютъ свои лѣта. Екатеринбургъ не былъ старикъ, какъ Кунгуръ, ни мальчикъ какъ Пермь: въ немъ было чувствительно недавнее, но не вчерашнее. По сю сторону длинной плотины черезъ рѣку Исеть, приводящую въ движеніе шлифовальныя и золотопромывальныя фабрики, помѣстили насъ въ просторномъ двухъ-этажномъ деревянномъ домѣ. Онъ намъ показался новостію, потому что былъ построенъ совсѣмъ по образцу Молдавскихъ домовъ, съ длинною и широкою поперечною комнатой, съ четырьмя малыми по четыремъ ея угламъ, съ крытою галлереей вокругъ всего дома и съ верхнимъ этажемъ, совершенно подобнымъ нижнему.

Домъ сей быль ветхъ и запущенъ; давно уже не жила въ немъ владълица его, довольно богатая заводчица, госпожа Фелицата Турчанинова \*). Ея имущество, тогда еще въ однъхъ рукахъ, сравнивала одна умная женщина съ порядочнымъ слиткомъ золота, который раскололся на кусочки между тремя сыновьями ея и пятью дочерьми, Титовой, Кокошкиной, Ивеличевой, Зубовой и Колтовской; послъ нихъ же кусочки разлетълись на блестки, за которыя третье поколъніе, кажется, по сю пору грызется и ръжется.

Мы пробыли три дня въ Екатеринбургъ, не познакомившись ни съ къмъ изъ его жителей. Пользуясь прекрасиъйшею погодою, мы предпочли, гуляя, осматривать все примъчательное въ немъ; видъли какъ промывають въ немъ золото, какъ изъ больной глыбы желтокрасноватаго песку добывается метала менъе чъмъ на полчервонца; заходили въ мастерскія, гдъ для Петербургскихъ дворцовъ отдълываются

<sup>\*)</sup> Между постоянными нашнии образцами, Французами, въ этой свободной землъ, гдъ всъ рабы моды, завелся обычай, чтобы въ сампльному пмени знаменитостей всегда прибавлять врестное. По неволъ дълаясь подражателемъ, я назвалъ Фелицату Турчанинову, кавъ бы Амабль Тастю, Делфину Ге или Жоржъ Занда.

огромной величины и превосходной работы, малахитовыя, порфировыя, яшмовыя разныхъ цвётовъ вазы, также табакерки и другія изділія для продажи. Ходили за городъ, виділи лагерь Екатеринбургскаго ийхотнаго полка, коего шефа, мужа пашей Извцовой, все еще не было; подлів самаго почти лагеря любовались богатыми, тамъ дешевыми, мраморными памятниками падъ усопшими, въ монастырів поставленными.

Отъ Екатеринбурга пролегають двё дороги во впутренность Сибири: одна идеть на Тобольскъ, другая чрезъ уёздный городъ Ишимъ, и послёдняя тремя стами верстами короче первой. Мы избрали послёднюю, тёмъ болес, что на ней было для насъ приготовлено большее число лошадей. Съ первой станціи Косулиной, гдё дорога дёлится на двое, своротили мы вправо и чрезъ нёсколько часовъ прітхали на казенный, чугунноплавильный Каменскій заводъ. Какъ для жителей Петербурга отработка чугуна не представляетъ ничего новаго, то и отклонили мы предложеніе идти смотрёть ее; но какъ заводы въ Сибири суть настоящіе города, то и воспользовались приглашеніемъ управляющаго провести у него вечеръ и ночь. Это было съ 31-го Іюля на 1-е Августа. Когда мы встали чтобы продолжать путь, то съ чувствомъ не совсёмъ пріятнымъ нашли, что воздухъ сдёлался вдругъ гораздо свёжёє; и въ Россіи Августъ почитается осеннимъ мѣсяцемъ, а мы тали въ Сибирь.

Мы стали болье торопиться, чтобы менье времени провести въ дорогь, и для того начали скакать день и ночь. Такимъ образомъ рышительно не видыль я заштатнаго города Долматова, ибо спаль, когда перемыняли въ немъ лошадей; въ уыздномъ же за тымъ городы Шадринскы мы едва кое-что успыли перекусить. Спышили, мучились мы напрасно, проызжая чрезъ мыста изобильныя, пріятныя, гды везды можно было найдти припасы и чистые, удобные ночлеги; тамъ только, гды ныть ихъ, надобно вести скаковую жизнь въ коляскы. Чрезмырно уставши, на общемъ совыть положили мы остановиться и переночевать въ сель Сопинины и тамъ проститься съ Пермскою губерніей и Модерахомъ, то-есть съ прекрасными его дорогами. Однакоже въ этомъ селеніи не могь я много отдохнуть: мню отвели особую избу, гды первый разъ въ жизни увидыль я человыка съ рваными ноздрями; это быль ея хозяинъ. Каюсь въ своей трусости: я заставиль солдата нашего отдъленія ночевать съ собою.

Грустною улыбкой встрётила насъ Тобольская губернія: стало опять жарче, но небо покрылось сёрыми тучами, и теплый, тихій, мелкій дождикъ началъ портить дорогу и безъ того незавидную, когда мы прибыли на станцію Мостовскую, людное и зажиточное селеніе съ самымъ живописнымъ мѣстоположеніемъ. Послё этой станціи, отъёхавъ

верстъ сто, за рѣчкою Тоболомъ, которая шириною съ Каму, природа начинаетъ примътно дурнъть, болотныя мѣста показываются чаще, и лѣсъ становится мельче. Тутъ, на одной изъ станцій, помнится Голышмановой, остановились мы въ необыкновенномъ жилищъ, составленномъ изъ четырехъ флигелей, соединенныхъ между собою переходами. Хозяинъ съ бородой и въ простомъ крестьянскомъ платъѣ встрѣтилъ насъ съ учтивостію и привѣтами образованныхъ людей; на скромный вопросъ кѣмъ-то изъ насъ сдѣланный: кто онъ таковъ,—отвѣчалъ онъ нахмурясь и очень сухо, что простой мужикъ; потомъ удалился и не возвращался, но прислалъ намъ довольно порядочный обѣдъ.

На безлюдьи, говорить пословица, и Өома человькь, и въ малонаселенныхъ мьстахъ смотрять на малые города почти какъ на маленькія столицы; мы сами, Петербургскіе жители, подъвзжая къ Ишиму,
видьли въ немъ какъ будто ньчто важное. Этотъ чистенькій городъ
быль не очень малъ. Во время нашего провзда гордился и славился
онъ тьмъ, что быль мьстомъ рожденія колежскаго совьтника Бакулина, перваго министра, то-есть правителя канцеляріи господина Селифонтова, генераль-губернатора всея Сибири, и льтнимъ мьстопребываніемъ госпожи Бакулиной, которая въ немъ жила и царствовала.
Я самъ видьль, какъ, встрътясь на улиць съ сопровождавшимъ насъ
въ прогулкъ городничимъ, она величественно, почти повелительно съ
нимъ говорила и какъ подобострастно, съ непокрытою и опущенною
головой, отвъчаль онъ ей. Увы, все это могущество и слава скоро
должны были исчезнуть какъ дымъ!

Отъёхавъ верстъ триста отъ Ишима, у станціи Крупенской, мы переправились черезъ знаменитый Иртышъ, въ водахъ котораго погибъ Ермакъ, нашъ Кортесъ, нашъ Пизарро. Я тогда прочелъ еще немного Русскихъ стиховъ, но это немногое зналъ наизустъ: какъ мнѣ обидно показалось, когда я увидёлъ что Иртышъ, въ этомъ мѣстъ, совсъмъ не крутитъ и не сверкаетъ какъ у Димитріева, а въ ровныхъ берегахъ медленно катитъ желтоватую, отъ глины погустъвшую волну.

Вдоль этой дороги, отъ самаго въйзда въ Тобольскую губернію, находились мы въ близкомъ разстояніи отъ Сибирской линіи, по которой регулярныя войска и казаки охраняють эту сторону отъ вторженій Киргизъ-кайсацкихъ. Но они вёдь не Черкесы; однакоже иногда сквозь кордонъ, не пробивались они, а прокрадывались, не отважно дъйствовали, а говоря словами жителей, пошаливали, то-есть захватывали стада и кое-когда ихъ стрегущихъ. Разсказы о томъ возбудили если не опасенія наши, то по крайней мърѣ вниманіе. Однажды, поднявъ верхъ коляски, по ровной дорогъ, мы съ Сухтеленомъ медленно ъхали на усталыхъ коняхъ и кръпко заснули, какъ вдругъ про-

буждены были страннымъ топотомъ, ржаньемъ и криками. Старикъ и молодой, оба опъмъли; съ ужасомъ брошенный другь на друга взглядъ сказалъ: мы въ илъну! Мы не смъли выглянуть и чунствовали, что вокругъ насъ несутся эскадроны. Что же вышло? Цълыя сотни, «косяки», какъ ихъ тамъ называютъ, цълые табуны лошадей перегопались жителями съ одного настбищнаго мъста на другое. Можно себъ представить, какъ смъшно и стыдно намъ стало самихъ себя.

Ужаснъе сего происшествія въ сихъ ужасныхъ мъстахъ мы ничего не видёли. Еслибъ я былъ одаревъ живымъ воображеніемъ нынъшнихъ Французскихъ писателей, то какими прелестными выдумками могъ бы украсить свой разсказъ; хочется, да не могу, какъ-то совъстно: хотя и путешествоваль, а все лгать не выучился. Воть таки, напримъръ, недавно появился романъ г. Александра Дюма, подъ названіемъ Метръ-д'Армъ. У меня волосы становились дыбомъ, когда я читаль о всёхъ лишеніяхъ и мученіяхъ, претерпённыхъ бёднымъ мусью Метръ-д'Армъ, на пути изъ Казани въ Тобольскъ; а между тъмъ лътъ за тридцать прежде описываемаго имъ, по темъ же самымъ местамъ преспохойно пробхалъ я взадъ и впередъ, находя вездъ селенія, просторныя, чистыя, теплыя избы, въ которыхъднемъ сытно влъ, а ночью сладко спалъ. Еслибъ я имълъ случай встрътиться съ сочинителемъ, то со всемь уважениемь къ его великому таланту, позволиль бы себе сказать ему: «Послушайте, г. Александръ Дюма, не будьте правдивы, это всякому Французу дозволено; но по крайней мъръ будьте скольконибудь правдоподобны. Въдь всъ нынъ смъются надъ вашимъ же соотечественникомъ Левальяномъ, который никогда не бывалъ во внутренности Африки, хотя вм'єсто дичи и настр'вляль тамъ множество тигровъ и гізнь. Вы также всёхъ волковь и медведей изо всей Россіи загнали на встръчу вашему Метръ-д'Армъ; вы изъ нихъ составили целыя полчища, и на необитаемой, безпредельной, снежной равнине, при сорока градусахъ мороза и при свътъ съвернаго сіянія, заставляете его съ ними сражаться. Несчастный, если онъ и побъдплъ, то какъ онъ не умеръ или не сошелъ съ ума! Нътъ, г. Дюма, вы слишкомъ безчеловъчны». Что дълать! У Французовъ такъ уже ведется: между ними есть некоторыя условныя истины, которымъ они верять болбе чемъ настоящимъ.

Надобно сказать правду, что мѣста, чрезъ кои мы проѣзжали, совсѣмъ не были привлекательны красотою, что въ избахъ тараканы хозяйничали и жили въ совершенномъ согласіи съ людьми, и наконецъ, что все это было лишь приготовленіемъ къ величайшимъ непріятностямъ путешествія и къ воззрѣнію на настоящее безобразіе природы. Мы приближались къ Барабинской степи.

Не знаю, можно ли дать название степи величайшему изъ блать земнаго шара? Бараба въ Сибири въ самомъ огромномъ размъръ то что Понтийския болота въ Италии. Ниспадающия съ Апениновъ воды въ застоъ и нагноении своемъ производятъ близъ Рима зловредныя испарения; что же такое должно быть, когда низменное мъсто, имъющее нъсколько сотъ верстъ длины и ширины, кажется, какъ губка, принимаетъ въ себя всю влагу трехъ цъпей горъ, въ нъкоторомъ отъ него разстоянии его окружающихт: Урала, Становаго или Яблоннаго хребта и Алтайскаго. Многіе полагаютъ, съ большимъ въроятіемъ, будто въ этомъ мъстъ было внутревнее море, подобное Каспійскому и Аральскому и что послъ какого-то сильнаго переворота на землъ, воды его утекли, неизвъстно куда. Сіе предположеніе подтверждается изобиліемъ озеръ, по Барабъ разсъянныхъ: многія изъ нихъ, въ близкомъ разстояніи и соединеніи между собою, подъ именемъ Чановъ, удостоиваются названія моря.

На станціи Копьевой попали мы опять на большой Сибирскій тракть, уже отъ Тобольска идущій: слъдующая за нею станція Резина есть послъдняя въ Тобольской губерніи, а послъдующая Мурашева первая въ новоучрежденной тогда Томской. Станція сія почитается началомъ нестерпимой Барабинской степи; но еще прежде нея почувствовали мы вліяніе дурнаго воздуха. Каково намъ было слышать, что все видимое и обоняемое нами одно только вступленіе въ сіи печальныя мъста!

Скоро прибыли мы въ столицу Барабы, посадъ Каинскъ, упраздненный было и только за годъ до насъ опять увздный городъ. Около него замътилъ я лъсочки, наполненные одними осиновыми деревьями; сіе заставило меня думать, что названіе Каинска дано ему въ честь Каина, который за первое братоубійство осужденъ былъ трястись какъ осиновый листъ. И въ немъ были жители, былъ городничій, присутственныя мъста и даже недостроенная каменная церковь, въ придълъ которой совершалось богослуженіе. Насъ не обманули, сказавъ, что предыдущее ничто въ сравненіи съ тъмъ, что насъ за Каинскомъ ожидаетъ.

По дорогѣ были устроены гати изъ хворостины и тростника; наполняясь клейкою грязью, въ сухое время представляли онъ гладкую
и твердую поверхность, по которой скакать было легко. И этого утъшенія судьба не оставила намъ: въ минуту нашего выъзда изъ Капнска пошель частый и мелкій дождикъ и продолжался безпрерывно.
Къ несчастію, быль онъ довольно теплый и служилъ, такъ сказать, растворомъ всему ядовитому, сокрытому между мховъ, одинъ надъ другимъ цълыми покольніями поросшихъ, изъ коихъ составляется тутъ

грунть земли. Что за отвратительный запахъ мы почувствовали! Какъ стустилась атмосфера, которая въ этомъ состояни порождаеть обыкновенно бользиь, столь извъстную подъ именемъ Сибирской язвы! Нока мы вхали, ивсколько людей успъли уже ею заразиться.

Описать же самую дорогу невозможно; о подобной ей могуть имъть понятіе только тв, кои зимой, въ дождливое время, фадили по Одесскимъ улицамъ. Почти не подвигансь, плыли мы по смрадному морю, выбивались изъ сей пучины золь. Какъ жалко было смотреть на лошадей! Бъдныя твари тщетно рвались, чтобы поскакать; кнута было не нужно: ихъ подстрекали тысячи живыхъ иголокъ. Ночуя сырость, Сибирскія насъкомыя, гиганты въ сравненій съ нашими, подпялись всв изъ щелей, въ которыхъ притались отъ солнечнаго свъта и зноя. Одни скоты оставались имъ въ жертву; люди же были одъты и замаскированы: у каждаго изъ насъ, не исключая ямщиковъ, на головъ была сътка изълошадиной гривы, сквозь которую трудно было пролезть толстымъ комарамъ и монкамъ; случалось однакоже, что, найдя скважину въ перчаткъ, они запускають чрезъ нее свое жало, и тогда на нъсколько часовъ пухнетъ рука. На ночлегахъ вокругъ избъ и внутри ихъ защищались мы отъ сихъ злодбевъ безпрестаннымъ куревомъ.

Человъкъ человъка осуждаетъ часто на въчную муку; это иногда заставляло меня думать, что адъ его выдумка. И еслибъ онъ дълалъ сіе изъ мести, а то по большей части для своихъ выгодъ, для прибыли. Кто бы добровольно пожелаль остаться въ Барабъ? Конечно, правительство поступало справедливо, заселяя ее людьми, ссылаемыми за преступленія. Но чэмъ же виноваты ихъ несчастные потомки? А впрочемъ, еслибы не было по ней цепи деревень, то было бы почти разорвано сообщение между Восточною и Западною Сибирью. Какъ эти бъдные жители малорослы, худощавы, какая синеватая блъдность покрываеть ихъ лица! Жилища ихъ однакоже не такъ дурны, какъ бы можно ожидать въ мъстахъ совершенно безлъсныхъ, у людей, которые ни пастыри, ни хавбопашцы; нбо у нихъ нвтъ ни луговъ, ни полей, годныхъ для засъва. Избы ихъ суть постоялые дворы для безконечныхъ обозовъ, которые всю зиму тутъ тянутся. Симъ промысломъ, равно какъ и рыболовлей, живутъ они; иные наживаются и отъ того не слишкомъ жалуются на судьбу свою. Зима для нихъ лучшее время года, здоровое и прибыльное, и они начинають оживать, когда природа замираетъ.

Страданія наши наконець прекратились; топи, туманы, дожди, непогодь, все исчезло вмёстё съ Барабой. Мы благополучно достигли до Чаускаго острога, принадлежащаго вёдомству Колывано-Воскресен-

скихъ горныхъ заводовъ. Главное ихъ мѣсто, городъ Барнаулъ, былъ губернскимъ въ бывшемъ при Екатеринъ Колыванскомъ намѣстничествъ, при Павлъ упраздненномъ. Польза края заставила, при Александръ, учредить вновь третью Сибирскую губернію, и она въ началъ 1804 года открыта въ Томскъ, куда мы ѣхали. Губернаторомъ тамъ былъ Васплій Семеновичъ Хвостовъ, родной дядя ѣхавшаго съ нами молодаго человъка.

Когда мы отдыхали въ Чаускомъ острогъ, вхавшій изъ Томска чиновникъ горнаго въдомства сказалъ намъ, что губернаторъ только что воротился изъ дальняго путешествія въ съверную часть своей губерніи. Молодой Хвостовъ изъявилъ Нелидову желаніе скорѣе увидъться съ дядей; видя, что есть возможность отлучаться изъ отдѣленія, и мнѣ пришла охота ему сопутствовать, а Нелидовъ не умѣлъ иначе сдѣлать какъ дать свое согласіе на наши предложенія. И такъ въ туже ночь, вдвоемъ, поскакали мы въ Томскъ.

Селенія, черезъ кои мы пробзжали, принадлежали всё горному управленію. Меня удивили въ нихъ просторъ и опрятность двухъэтажныхъ деревянныхъ домовъ и видъ довольства и зажиточности мужиковъ; не знаю, къ чему отнести ихъ благосостояніе, къ собственному ли ихъ трудолюбію, къ мѣстнымъ ли выгодамъ, или къ попеченіямъ о нихъ начальства. Къ сожальнію, я не могъ вполнв насладиться удовольствіемъ такого зрълища: я бодро выдержалъ муку Барабинскую, а тутъ первый разъ еще въ дорогь почувствовалъ себя нездоровымъ. Во время двухчасовой переправы черезъ необъятную Обь,
тутъ же среди парома варилась уха на славу, изъ самыхъ лучшихъ
рыбъ, и стоила бездълицу; я заплатилъ за нее, но не въ состояніи
былъ даже прикоснуться къ ней губами. Чѣмъ хуже я себя чувствовалъ, тѣмъ болье торопилъ своего товарища и, пробывъ въ дорогь
не съ большимъ сутки, 18 Августа на разсвъть пріъхалъ въ новый
губернскій городъ.

Губернаторъ быль уже на ногахъ, съ нѣжностію облобызаль племянничка и со мной обощелся очень дасково. Между тѣмъ я успѣлъ уже выздоровѣть; чѣмъ же я вылѣчился? Чѣмъ такъ часто лѣчится молодость: однимъ краснымъ днемъ. Домъ, который занималъ Василій Семеновичъ, былъ незавидный, разумѣется, для губернатора. Будучи вдовъ и безъ семейства, сказаль онъ, помѣщеніе для него одного кажется ему достаточнымъ; но только жалѣетъ о томъ, прибавилъ онъ, что не можетъ удержать у себя столь любезныхъ гостей. И потому какъ можно ближе отъ себя приказалъ намъ отвести покойную квартиру.

Онъ былъ человъкъ тучный, тяжеловъсный, степенный и разсудительный, всю живость ума предоставившій брату своему Александру Семеновичу; лицо онъ имълъ багровое, говорилъ тихо и размърно,
дъйствовалъ осторожно, одиакоже не медленно. Если прибавить къ
тому, что онъ былъ самыхъ честныхъ правилъ и исполненъ человъколюбія, то надобно признаться, что дучнихъ качествъ для занимаемаго
имъ мъста требовать не можно. Впослъдствін увидимъ, какъ съ нимъ
было поступлено. Въ Томскъ видна была прочная основа для губернскаго города. Замътно было, что онъ поднялся самъ собою, выросъ
естественнымъ образомъ, безъ усилій правительства, и что, слъдуя теченію времени, онъ отъ младенчества постепенно перешелъ въ зрълый
возрастъ. Въ немъ считалось болъе восьми тысячъ жителей и шесть
или семь каменныхъ церквей, исключая двухъ; дома же всъ были деревянные. Общества никакого не было; мъста еще не всъ были заняты, а тъ, кои на нихъ были назначены, не всъ еще прибыли.

У губернатора за объдомъ, къ удивленію нашему, встрътили мы Довре́ съ его свитскими офицерами. Они ъхали еще тише насъ; доро́гой фуры ихъ всѣ поломались, и уже нѣсколько дней жили они въ Томскѣ, чтобы совершенно ихъ вычинить; нетерпѣливый Шубертъ съ сыномъ ускакалъ впередъ. Впрочемъ это было уже не въ первый разъ, что мы догоняли и обгоняли посольскіе транспорты, которые тѣми же причинами были останавливаемы; также и они насъ обгоняли иногда. Порядокъ шествія нашего былъ вовсе разрушенъ. Цѣлыми сутками послѣ насъ прибылъ Нелидовъ съ Сухтеленомъ, когда еще Доврѐ не уѣхалъ, и чтобъ имѣть лошадей въ дорогѣ, по неволѣ должны были они на нѣсколько дней тутъ остановиться.

Скучно, томительно было намъ въ Томскъ. Губернаторъ былъ человъкъ прекрасный, даже багровый, сказалъ я выше, но слишкомъ серіозный, и предметы разговоровъ его мнъ казались совсъмъ не занимательны; Сухтелену полюбился онъ болъе всъхъ, ибо хорошо кормилъ насъ. Дни стояли ясные, но начинали коротъть, а ночью небо покрывалось обыкновенно тучами, такъ что зги было не видать. Нелидовъ съ отдъленіемъ жилъ на другомъ концъ города, въ полуторъ верстъ отъ насъ и спозаранку убирался домой; во всемъ городъ мало еще было дрожекъ, а объ извощикахъ уже и не спрашивай; чтобъ увидъться съ своими товарищами, должны мы были ночью съ фонаремъ въ рукахъ странствовать по пустымъ улицамъ.

Вдругъ прискакалъ курьеръ съ извъстіемъ, что за нимъ слъдуетъ самъ посоль со свитою своею. Какая быстрота и какая дъятельность! Онъ только въ половинъ Іюля оставилъ Петербургъ и въ одинъ мъсяцъ успъль не только сдълать 4500 верстъ и промчаться черезъ во-

семь или девять губерній, но на бѣгу обревизовать въ нихъ дѣла и на лету написать о томъ донесенія. Мы ахнули, ибо Довре только что наканунь выѣхалъ: посоль, можетъ быть, не захочетъ остановиться, мы должны будемъ его пропустить, на иѣсколько дней остаться въ Томскъ и обратиться въ хвостъ главы нашей, Головкина.

Черезъ нѣсколько часовъ послѣ пріѣзда курьера узнали мы, что губернаторъ поѣхалъ самъ встрътить посла на берегу рѣки Томи и проводить его оттуда въ приготовленный для него каменный домъ купца Мыльникова, лучшій въ городѣ. Мы не замедлили туда явиться во всей формѣ и были привѣтствованы милостиво. Мы нашли его окруженнаго Байковымъ, Ламбертомъ, Нарышкинымъ, Доброславскимъ, Реманомъ; другіе чиновники еще не прибыли, а нѣкоторые съ его дозволенія изъ Екатеринбурга отдѣлились отъ него, чтобы взглянуть на Тобольскъ. Онъ объявилъ намъ, что намѣренъ три дня пробыть въ Томскѣ, чтобы осмотрѣть присутственныя мѣста; они едва были открыты, и крайней надобности въ томъ не было, но отъ Екатеринбурга скакалъ онъ безъ памяти, и ему хотѣлось отдохнуть. Вслѣдствіе того и приказалъ онъ намъ немедленно отправиться и дожидаться его въ первомъ городѣ, до котораго однакоже было еще пятьсотъ верстъ.

Мы съ Хвостовымъ преспокойно легли спать и на другой день не слишкомъ рано отправились. На второй станціи нашли мы Клемента, Гельма и нашъ обозъ, примкнули къ нимъ и вмъстъ пустились гнаться за Сухтеленомъ и Нелидовымъ, которые, желая въ точности выполнить приказаніе начальника, еще до свъту выъхали. Мы догнали ихъ только ночью на одной станціи, на которой ръшились они нъсколько часовъ отдохнуть и насъ дождаться.

Мы шибко вхали твии безпредвльными льсами, которые неизевстны старому міру. Во времена Тацита существовали они въ отчизнь Тевтоновъ, въ глухой тогда Германіи и имъ были описаны; въ Америкъ поэтически вдохновенъ ими былъ Шатобріанъ; въ Засурскомъ льст видвлъ я ихъ обращикъ. Но не мив дано изобразить ихъ величественный ужасъ. Гдв мы ни вхали дотоль, исключая Барабинской пустыни, вездв пахло жильемъ; а тутъ начинаешь чувствовать отсутствіе населенія. Правда, каждая станція деревня, но другихъ мы не видъли; еще далье, и находишь болье почтовыхъ дворовъ, нежели селеній. Между твиъ положеніе мъстъ становится тутъ опять болье и болье гористо. Ачинская кръпость, тогда посадъ, а послъ насъ увздный городъ Ачинскъ, въроятно былъ укръпленъ не для защиты отъ непріятелей, а отъ разбойниковъ, въ ущельяхъ гивздившихся. Слъдують за твиъ двъ ужасныя станціи, Большія и Малыя Кемчуги, каждая по 35 верстъ; пространство между ними наполнено вертепами.

Посреди сихъ мрачныхъ мъстъ находится открытое, и на немъ является вамъ чистенькій и веселенькій городокъ: это Красноярскъ, гда намъ вельно было дожидаться провода посла. Мы все подвигались на Востокъ, по вмъсть сътьмъ и на Югъ, и отъ того-то внутри Сибири, къ концу Августа, въ Красноярски встричены еще были красными диями. Что можетъ быть лучше? Мы имъли жаръ съ прохладой. Впрочемъ, не насъ однихъ погода хотъла собой попотчивать: она тутъ круглый годъ поступаеть такъ съ жителями, какъ они пасъ увъряли. Волве дванадцати пасмурныхъ дней не бываеть у нихъ въ году, сказывали они намъ, то-есть по одному на мъсяцъ, и обыкновенно въ эти дни или сыплетъ снътъ, или ливмя льетъ дождикъ, покрываетъ или освъжаеть землю, а потомъ дълается опять чисто, дълается жаръ или морозъ. Не завидно ли это покажется Петербургскимъ жителямъ и особливо жительницамъ? Старухи шестидесяти и болбе лътъ сохраняють въ этомъ чудномъ городкъ здоровье и всъ признаки его: бълые зубы, алыя щеки и черные волосы. Величайшимъ же украшеніемъ Красноярску служить Енисей, ръка-море, которой нътъ равной, нътъ подобной ни въ Европъ, ни въ Россіп. Здъсь не клубится безпредъльный Енисей, какъ сказалъ первый изъ ныившнихъ нашихъ поэтовъ \*), можеть быть далье, можеть быть въ другое время, а передъ нами столь же величаво, какъ и быстро, катилъ онъ прозрачныя, какъ стило, студеныя струн свои. А за нимъ вдали, какъ будто вблизи, рисовались и красовались высокія Саянскія горы, отрасль Алтайскихъ. Величайшая изъ нихъ казалась досягаемою для руки, а была въ 20 верстахъ отъ Енисея; отличающая ее отъ другихъ горъ нагота служила доказательствомъ недавняго ея существованія: лътъ за пятьдесять передъ тъмъ, силою подземнаго огня, часто тутъ колеблющаго землю, была она вытолкнута изъ нъдръ ез и воздвигнута на этомъ мъстъ.

Насъ посътиль одинъ ученый, который имъль постоянное пребываніе въ этомъ городъ. Г. Спасскій посвятиль себя изысканію всъхъ предметовъ, могущихъ сколько-нибудь объяснить древность Сибири. Онъ полагалъ, что въроятное переселеніе черезъ нее народовъ должно было оставить за собою ихъ слъдъ, и всюду искаль его. Для того лазилъ онъ по горамъ, списывалъ на ребрахъ ихъ изсъченныя надписи на непонятномъ языкъ, съ удивительнымъ чутьемъ угадывалъ мъста старыхъ могилъ и довольно удачно иногда въ нихъ рылся. Такимъ образомъ составилъ онъ себъ изрядный музей изъ хартій, оружій и маленькихъ бурхановъ или мъдныхъ идоловъ. Труды его были признаны полезными, одобряемы и поддерживаемы Академіей Наукъ.

<sup>\*)</sup> А. С. Хомяковъ. П. Б.

Знатные люди въ Россіп ничего долго вынести не могуть, ни труда, ни покоя, ни даже веселья. Графъ Головвинъ прискакалъ, когда мы еще не ожидали его, кажется, на другой день послъ насъ; побъжаль взглянуть на стъны присутственныхъ мъсть, пригласилъ насъ къ себъ объдать, много шутилъ за столомъ, а послъ объда опять сълъ въ коляску. Черезъ два дня и мы за нимъ послъдовали.

Отъ Канскаго острога, нынъ города, и ръки Кана, одной изъ главнъйшихъ между второстепенными Сибирскими ръками, начиналась Иркутская губернія. Безконечный лівсь и туть продолжаеть тянуться въ ужасной красотъ съ столътними дубами своими, въковыми кедрами и необъятными лиственницами. Одно происшествіе, туть случившееся со мною, довольно ужасно, чтобы разсказать здёсь объ немъ. Начинало смеркаться, и тучи заволакивали небо. Сухтеленъ пожелаль остановиться на весьма хорошемъ почтовомъ дворъ, куда мы прівхали. Спъшить было не къ чему; но я разсчитываль, что еще рано, что мы легко можемъ сдълать одну станцію, мнъ хотьлось выиграть ее, и я уговорилъ Нелидова не слушать старика. Онъ разсердился на меня за то и не пустиль къ себъ въ коляску; я же преспокойно залегь въ кладовую, на этотъ разъ ссылочную мою бричку и крвико заснуль, лишь только тронулись съ мъста. Жестоко быль я наказань за неуваженіе въ старости: когда я проснулся, измученныя лошади, самыя худшія изъ вебхъ, которыхъ намъ дали, стояли неподвижно, не смотря на усилія и побои ямщика и моего Гаврилы; а между тъмъ дождь, котораго во свъ не слыхалъ я, болъе часа лилъ какъ изъ ведра. Ночь была такая, что хоть глазъ выколи, а отъ спутниковъ моихъ мы давнымъдавно отстали. Мнъ объявлено, что другаго средства нътъ, какъ отпрячь одну изъ четырехъ лошадей, самую кръпкую, състь на нее и шажкомъ за свъжими конями поъхать на станцію, до которой однакоже было болъе шести верстъ. Меня взяло раздумье, кому изъ насъ ъхать. Страшная рожа ямщика, которую видълъ я съ вечера, и грубый, охриплый голосъ его, который я слышаль, заставляли меня подозръвать со стороны его дурной умысель-привести къ намъ своихъ товарищей; оставаться съ нимъ было не весело, а вхать одному, лъсомъ, въ такую ночь, также не совсемъ было пріятно. Я решился однакоже на последнее; перекрестясь, тряхъ тряхъ потащился я верхомъ, весь орошаемый сверху шумнымъ водопадомъ. Сбиться съ пути было невозможно: широкая просъка шла на тысячу версть, боковыхъ, проселочныхъ дорогъ не было. Не знаю, провхалъ ли я болве половины предлежащаго меж пространства, какъ вдругъ услышалъ въ лъсу страшное завываніе стап волковъ. Я обмеръ; конь мой вздрогнулъ, тс останавливался, то пытался идти рысью. Снаружи леденвль я оть сырости и холода, спутри кровь начинала застывать въ жилахъ моихъ. Машинально, безъ памяти сидбль и, и теперь не понимаю какъ меня пронесло.

Привычный конь самъ собою остановился у крыльца почтоваго дома, изъ котораго высыпали любонытные. Меня должно было снять, и всё изумились моей блёдности, когда ввели меня въ комнату. Разспрашивать было нечего: еще и тутъ былъ слышанъ вой. Когда я немного опомнился, первое слово мое было моленіе о помощи оставленнымъ мною въ лёсу, и тотчасъ за ними были посланы вооруженные ямщики. Всё съ безпокойствомъ старались меня отогръть, напонть горячимъ; самъ Сухтеленъ много хлопоталъ, сопровождая однакоже заботливость свою ворчаньемъ и упреками. Странно, что я забылъ названіе сихъ станцій: видно, страхъ отнибъ у меня память.

Следующую ночь провели мы въ жалкомъ городе Нижнеудинске, въ которомъ отъ общества выстроенъ былъ особливый домъ для проъзжихъ по казенной надобности. Мы еще не успъли встать съ постели, какъ явилось четыре проъзжихъ, именио тъ, кои, сопутствуя послу, оставили его, чтобъ увидъть Тобольскъ: Васильчиковъ, Бенкендороъ, Гурьевъ и Перовской. Мы одълись и, заказавъ общій большой объдъ, пошли съ ними прогуливаться не столько по городу какъ вокругъ его: ибо въ немъ видътъ было нечего. Такъ-какъ эти господа ъхали въ двухъ коляскахъ, и не могло быть большой разницы въ числъ лошадей, то и согласились мы отправиться компаніей до Иркутска, къ которому подъвзжая, казалось, мы на последней станціи; и действительно, до него оставалась безделица, всего только пять-сотъ верстъ. За объдомъ, Бенкендорфъ довольно разсъянно сказалъ намъ одну въсть, которую мы столь же равнодушно и спокойно приняли: въ Тобольскъ получено было извъстіе, что гвардія начинаеть выступать изъ Петербурга. Противъ кого? Да, разумъется, противъ Французовъ; когда мы воротимся изъ Пекина, то успъемъ еще узнать о побъдахъ нашихъ, подумаль я.

Менње сутокъ провхали мы вмъстъ съ нашими же новыми товарищами; наша медленность, тяжесть нашихъ фуръ, дурная привычка каждый день ночевать, имъ не понравились, и они насъ кинули. Однакоже, на бъду одного изъ нихъ, ръшились они переночевать въ одной деревнъ, на берегу широкой ръки, которой имя не вспомню: ихъ было такъ много. Гурьевъ не согласился, оставилъ коляску свою Бенкендорфу, а самъ съ однимъ слугой, переправясь черезъ ръку, поскакалъ въ перекладной телъгъ, чтобы первому явиться къ послу въ Иркутскъ, мъстъ общаго нашего сборища. Оставшіеся еще не спали, когда услышали нъсколько глухо до нихъ дошедшихъ выстръловъ и думали, что

онъ въ потьмахъ изволитъ тѣшиться; каково было ихъ удивленіе, когда по утру на слѣдующей станціи нашли они его истерзаннаго, почти помѣшаннаго. Вотъ что случилось съ нимъ. Едва успѣлъ онъ отъѣхать три версты отъ переправы, какъ нѣкто стоявшій посреди дороги, имъ въ темнотѣ не замѣченный, схватилъ лошадей его и остановилъ ихъ. Гурьевъ, полагая, что онъ имѣетъ дѣло съ однимъ человѣкомъ, не трусилъ, выстрѣлилъ въ него и не попалъ; въ туже минуту самъ услышалъ нѣсколько выстрѣловъ и увидѣлъ себя спереди, сзади и съ боковъ окруженнымъ вооруженными людьми, выскочившими изъ лѣса. Сопротивленіе было невозможно; они обезоружили его, связали какъ его, такъ и слугу и ямщика, и всѣхъ трехъ вмѣстѣ съ лошадьми и телѣгой поволокли въ глубину лѣса. Тамъ отыскали они знакомую имъ поляну, остановились на ней, завязали глаза тремъ плѣнникамъ своимъ, а ихъ самихъ, стоймя, руками назадъ, привязали къ деревьямъ; потомъ разложили огонь, открыли чемоданъ и стали въ немъ копаться.

Обыскъ въроятно не отвъчалъ ихъ ожиданіямъ, ибо они начали съ досадою говорить о сдъданной ими ошибкъ. Изъ словъ ихъ видно было, что они поджидали какого-то купеческаго прикащика съ десятками тысячъ рублей, и что же нашли? немного платья, немного былья, вышитый мундиръ, который могъ быть для нихъ уликой, и денегъ только что на прогоны. Пошли между ними совъщанія, отъ коихъ бъднаго Гурьева по кожъ подирало; мнънія были несогласны: одни требовали чтобы людей заръзать, а лошадей и пожитки увезти; другіе, болъе склонные къ милосердію, полагали, что надлежить довольствоваться малой наживой, захваченныхъ же ими слъдуетъ выпроводить на большую дорогу, взявъ съ нихъ напередъ клятвенное объщаніе, что, во мзду даруемой имъ жизни, они никому не будутъ говорить о томъ что съ ними происходило. Спорили долго, наконецъ остановились на мысли однаго разбойничьяго доктринёра, чтобы взять деньги и золотые часы, а плънниковъ, не убивая и не отвязывая, предоставить произволу судьбы. Приговоръ исполневъ, они удалились.

Я не люблю Гурьева, но и до сихъ поръ не могу вспомнить безъ состраданія объ ужасъ его положенія. Подобно мнъ, и еще болье беззащитень, могь онъ ожидать нападенія хищныхъ звърей. Занялась заря и поднялись насъкомыя, Сибпрскія страшныя насъкомыя и началя покрывать язвами всь открытыя части его тъла. Среди этой пытки въ безпамятствъ рвался и метался онъ, и отъ того веревки, коими онъ быль прикръплень, вытягиваясь, оставили нъкоторую свободу его рукамъ; онъ воспользовался тъмъ, вооружился терпъніемъ и наконець высвободиль какъ себя, такъ и сомучимыхъ своихъ. Лошади, телъга, чемоданъ, все тутъ было, и даже одинъ забытый разбойниками пред-

меть, который онь не оставиль взять сь собою: длинный ножь сь примъчательною рукоятью. Не безъ труда выбрался онь на дорогу и прівхаль на станцію, почти вмъсть съ товарищами своими, которые эту ночь весьма спокойно проснали.

По представленному Гурьевымъ ножу, виновные были потомъ отысканы. Въ близости отъ сей дороги существовала казенная суконная фабрика, основанная при князъ Потемкинъ, когда сей необыкновенный человъкъ мечталъ между прочимъ и о завоевани Китая; туда изъ Россіи ссылались на въчную работу люди пойманные въ разбоъ; за ними былъ плохой присмотръ, и нъкоторые изъ нихъ, шатаясь, по старой привычкъ, брались за прежнее ремесло.

На свъжіе, на горячіе слъды прівхали мы на станцію, черезъ нъсколько часовъ посль происшествія, о которомъ съ великими подробностями разсказаль намъ станціонный смотритель. Слъдующую ночь, разумъется, остановились мы, хотя находились близко отъ Иркутска. Сія ночь была последняя, которую провель я въ обществъ моихъ, скажу, милыхъ спутниковъ, всегда снисходительныхъ, всегда веселыхъ. Во время продолжительнаго пути кто ни ссорится? А мы два мъсяца на большой дорогъ жили душа въ душу.

Хотя мы и были въ Сибири, но все-таки на самомъ Югѣ ея, подъ 52-мъ градусомъ съверной широты, и отъ того-то Сентябрь совсъмъ не Сентябремъ смотрълъ на насъ: погода стояла прекрасная, такая, какъ въ Петербургъ иногда бываетъ она невзначай среди Августа. Въ день Рождества Богородицы, 8 числа, остановились мы въ виду Иркутска, у Вознесенскаго монастыря, вошли въ церковь, исключая еретиковъ Сухтелена и Гельма, приложились яъ мощамъ Св. Инновентія, просвътителя сихъ странъ. Потомъ начали мы переправляться черезъ широкую Ангару, ръку-потокъ, съ простію вырвавшуюся изъ Байбала; быстръе и прозрачнъе ея, кажется, нъть ръки въ міръ: на глубокомъ диъ ея видны всъ песчинки. Долго продолжалась церемонія нашей переправы, ибо далеко надобно было подыматься противъ теченія, чтобъ оттуда стрелой спуститься къ пристани. Весь Иркутскъ, на ровномъ мъстъ, вытянутъ по Ангаръ. Солице такъ и сіяло, что придавало ему какой-то праздничный видь, когда мы подплыли къ нему. Надобно было случиться, чтобы посоль, который жиль на самомъ берегу, вышель въ это время прогуляться; но опъ вышель не инкогнито, а въ шитью, въ дентахъ и звъздахъ, въ сопровождени всей собравшейся, многочисленной свиты своей, когда кругомъ народъ валилъ, чтобы поглазъть на его величие. Онъ остановился у пристани и первый въ Иркутекъ встрътилъ насъ ласковыми словами. Глаза мои въ толпъ устремились на Гурьева; прасныхъ пятенъ не было на лицъ его, по онъ

похудёлъ, и я разчелъ, что нёсколько фунтовъ жиру должно было въ немъ растаять въ жаркую для него ночь. Тутъ же при после былъ и городничій, который сталъ разводить насъ, то-есть далъ по проводнику, чтобы указать назначенную каждому изъ насъ квартиру. Въ этой суматохё мы не успёли порядочно проститься.

Я еще тогда не брился, слъдственно туалеть мой не могъ долго продолжаться; помъстили же меня близко отъ посла, и я поспъшиль къ его объденному столу, на который сдълаль онъ намъ общее приглашение.

Домъ, гдъ онъ имълъ жительство, былъ выстроенъ при Екатеринъ генералъ-губернаторомъ Якоби, который такъ долго начальствоваль въ Пркутскъ и еще долъе находился потомъ подъ судомъ. Его называли дворцомъ, всъ генералъ-губернаторы жили въ немъ, и последній, туть находящійся, Силифонтовь уступиль его прівзжему гостю. Домъ этотъ былъ деревянный, въ одинъ этажъ, но чрезвычайно длиненъ и высокъ: комнаты были огромныя, особенно три: пріемная зала, столовая и большая гостиная: первыя двъ были пестро расписаны по штукатуркъ, послъдняя обита зеленымъ атласомъ въ позолоченныхъ рамкахъ. Посвятивъ нъсколько дней отдохновенію, посолъ первый разъ принималь въ сихъ чертогахъ; все посольство на лицо, до интидесяти человъкъ вмъстъ наполняли ихъ и садились за одинъ столъ, за которымъ находились и мъстные начальники: генералъ-губернаторъ Селифонтовъ, бывшій военный губернаторъ генераль-лейтенанть Лебедевъ, гражданскій губернаторъ Корниловъ, вицъ-губернаторъ Шишковъ и многіе другіе. Въ боковой комнать гремьла музыка, отличный поварь Французъ приготовляль объдъ, который подавали на богатомъ казенномъ серебрянномъ сервизъ, и тщеславный графъ Головкинъ сіялъ веселіемъ.

Начиная съ этого дня, сіп торжественные, сіп иышные объды сдълались ежедневными; мы имъли право, а отнюдь не обязанность, являться на нихъ, хотя впрочемъ въ этомъ только состояла тогда вся служба наша. Мы бы могли въ иные дни пользоваться и приглашеніями Пркутскихъ жителей; мы не получили ихъ, ибо сіи жители были одни чиновники и купцы. Мы часто слышали похвалы какому-то старинному Русскому хлѣбосольству; если оно и существовало когда-нибудь, то въ одномъ только дворянскомъ сословіи: можетъ ли въ мірѣ быть что-нибудь негостепріимнѣе Русскаго купечества? Обычай и тщеславіе заставляютъ нашихъ купцовъ праздновать крестины и имянины, свадьбы и похороны; тогда только, безъ мѣры и безъ вкуса, кормятъ они званыхъ на убой; остальное же время, двери на запоръ, въ кругу своего семейства довольствуются они самою умѣренною, простонародною пи-

щею. Въ нашъ разсчетливый въкъ и дворяне начинають перенимать у кущовъ. Въ знойныхъ пустыняхъ Аравін гостепріниство между Бедуннами есть исполненіе долга, предписываемаго Кораномъ; такого гостепріниства мы имѣть не обязаны: у насъ вездѣ постоялые дворы, заѣзжіе дома и гостининцы. Въ Европъ гостепріниство есть слъдствіе потребности въ общежитін; мы его также имѣть не можемъ, ибо сей потребности не чувствуемъ.

Между Иркутскими купцами, ведущими обширную торговлю съ Китаемъ, были миліонщики, Мыльниковы, Сибиряковы и другіе; но всъ они оставались върны стариннымъ Русскимъ, отцовскимъ и дъдовскимъ обычаимъ: въ каменныхъ домахъ большія комнаты содержали въ совершенной чистотъ, и для того викогда въ нихъ не ходили, ежились въ двухъ-трехъ чуланахъ, спали на сундукахъ, въ коихъ прятали свое золото, и при неимовърной, даже смъщной дешевизнъ, ъли съ семьею одну солянку, запивали ее квасомъ или пивомъ.

Совствить не таковт быль купчикъ, къ которому судьба привела меня на квартиру. Алекстй Ивановъ Полевой, родомъ изъ Курска, лътъ сорока съ небольшимъ, былъ весьма не богатъ, но весьма тороватъ, словоохотенъ и любознателенъ. Жена у него была красавица, хотя уже дочь выдана замужъ; онъ держалъ ее на заперти, и мы, кажется, другъ другу очень понравились. Онъ гордился не столько ею самою, какъ ея рожденьемъ: у нихъ былъ девятилътній сынишка, Николай, нъжненькій, бъленькій, худенькій мальчикъ, который влюбленъ былъ въ грамоту и бредилъ стихами. Съ худой ли, съ хорошей ли стороны онъ теперь извъстенъ всей Россіи. Я всякій день ходилъ объдать къ послу и только вечеромъ зналъ хлъбосольство моихъ хозяевъ. Можно было подумать, что они хотятъ меня окормить. Насытлсь отъ Французскаго объда, я за ужиномъ безъ пощады опоражнивалъ Русскія блюда; не знаю, кого изъ супруговъ мнъ благодарить или бранить за сіе пресыщеніе. Я думаю однакоже скоръе жену.

Никакой нужды не имъль я искать въ Пркутскъ знакомства; я не успъль еще хорошенько свести его въ Петербургъ со многими изъ моихъ товарищей, въ Иркутскъ сдълалось это скоръе, и мы проводили вечера во взаимныхъ посъщеніяхъ. Къ счастію, погода не мънялась, и пъшеходство не было для насъ тягостію. Нъкоторые изънасъ сочли однакоже неизлишнею учтивостію сдълать утренніе визиты двумъ старшимъ начальникамъ, генералъ-губернатору и гражданскому губернатору, о которыхъ необходимо приходится мнъ здъсь говорить.

Семидесятильтній старець, Иванъ Осиповичь Селифонтовь, еще дюжій и плотный, хотя не весьма большаго роста, быль въ молодости

своей морякъ. Нечаянный случай сделаль его лично известнымъ Екатеринъ, которая, угадавъ въ немъ хорошаго губернатора, въ семъ званін назначила его въ Рязань; надобно полагать, что она не раскаевалась въ семъ выборъ, потому что девять льтъ спустя сдълала его генералъ-губернаторомъ Пермскимъ и Тобольскимъ. Съ упраздненіемъ сего мъста при Павль посажень онь въ Сенать и долго слыль въ немъ чудомъ безкорыстія и правосудія. Между тімь Тобольская губернія почиталась внутреннею, а Иркутская, пограничная, находилась подъ управленіемъ военныхъ губернаторовъ. Когда въ 1803 году признали за благо изъ сихъ двухъ губерній сдълать три, подъ общимъ названіемъ Сибирскихъ, поставивъ надъ ними одного генераль-губернатора, то общее мижніе на сіе місто призвало Селифонтова. Онъ сначала отговаривался и насилу принялъ должность, многотрудную для добросовъстного человъка. Онъ поселился въ знакомомъ ему Тобольскъ и, оставивъ тамъ все семейство свое, прівхалъ на нъсколько мъсяцевъ въ Иркутскъ, когда на бъду его и на несчастіе Сибири судьба пригнала въ нее Китайское наше посольство.

Съ появленіемъ Головкина наступило полное его затмініе. Онъ не кичился, не соперничалъ съ нимъ, но, будучи въ одномъ съ нимъ чинъ и званіи сенатора, не хотъль слишкомъ кланяться. Отъ самой Москвы, посолъ встретилъ перваго человека, который не согнулъ передъ нимъ колъна и почиталъ себя ему равнымъ: этого гордость его перенести не могла. Были, можетъ-быть, некоторые безпорядки: на такомъ обширномъ пространствъ какъ исправить ихъ въ короткое время? Правитель канцеляріи, Бакулинъ, немного чванился и пользовался недозволенными выгодами; но отъ нихъ былъ онъ только что сытъ, а отнюдь не богатыль. Ни объ одной вопіющей несправедливости мы не слыхали: веселость, довольство и изобиліе между людьми простаго званія, которое вездѣ встрѣчали мы, служили явнымъ доказательствомъ добраго управленія. Грубыя шутки Байкова, которыя имёли мы глупость повторять, дошли до жителей, а люди всегда готовы жаловаться изъ пустяковъ, когда подается имъ малъйшій къ тому поводъ. Не знаю, что именно писаль Головкинь въ Петербургъ, лишь знаю, что въ донесеніяхъ своихъ представилъ положеніе Сибири въ самомъ черномъ видъ.

Почтенный Алексый Михайловичъ Корниловъ, къ сожальнію, также не совсьмъ ладилъ съ Селифонтовымъ, и отъ этого былъ въ большой милости у посла. Домъ его могъ почитаться единственнымъ въ Иркутскъ; миловидная и добродушная жена его Александра Ефремовна, урожденная Фанъ-деръ-Флитъ, въ немъ угощала насъ и своею непринужденною, можно сказать, неумышленною любезностію всьмъ нравилась.

Въ день коропаціи, 15 Сентибри, была она хозийкою на многолюдномъ, и, говорятъ, престрапномъ балъ, который городу давалъ Головкинъ. И не опишу его, ибо простудившись не былъ на немъ.

О прибытіп своемъ въ Иркутскъ, графъ Головкинъ, чрезъ нарочно посланнаго курьера на границу, увъдомилъ Китайское правительство; вмѣстѣ съ тѣмъ сообщилъ онъ ему подробный списокъ о всѣхъ находившихся при немъ чиновникахъ и служителяхъ. На посланіе свое не замедлилъ онъ получить отвѣтъ, въ коемъ правительство сіе, всегда склонное къ подозрѣніямъ, непремѣнно требовало отъ него уменьшенія свиты. Желая показать снисходительность, графъ послалъ новый списокъ съ значительною убавкою его сопровождающихъ. Тайна сихъ переговоровъ была извѣстна только Байкову и Ламберту; надобно однакоже было, наконецъ, объявить объ ней, и какъ посолъ вообще не любилъ старости и въ особенности чувствовалъ отвращеніе отъ астронома Шуберта, то онъ съ сыномъ первые были пожертвованы. Можно себѣ представить бѣшенство надменнаго старика: онъ въ туже минуту потребовалъ подорожную и на другой же день уѣхалъ изъ Иркутска.

Между тъмъ съ нимъ поступили въжливо въ сравнени съ тъми, отъ коихъ сочли нужнымъ скрыть ихъ выключку. Ихъ, Богъ въсть зачъмъ, потащили на границу, чтобы, въ минуту перевзда черезъ нее, сказать имъ: «теперь ступайте назадъ». Я находился въ числъ ихъ.

Подагая, что за тёмъ нётъ ужъ никакихъ препятствій ко вступленію ему въ Зайцынское царство, посоль началь приготовляться къ
отъёзду. Прежде всего надобно было отправить наши тяжести, накопившіяся въ Иркутскъ. Я никакъ не могъ думать, что буду имѣть
честь, вслёдствіе новаго распредёленія, слёдаться начальникомъ перваго обознаго отдёленія. Я узналь руку Байкова, который хотёлъ
низвести меня на степень низшаго разряда чиновниковъ. Что было дѣлать? Я повиновался, утёшаясь надеждою, что буду въ Китав, если
хотятъ обратить меня въ нужнаго человёка. На меня взвалили съ полдюжины зеркаловъ, которыя, необъятною своею величиной, должны
были ужаснуть и прельстить Китайцевъ; не думалъ ли Байковъ, что
я разобью ихъ? Но мнё дали двухъ проворныхъ унтеръ-офицеровъ,
которые отъ самаго Петербурга во всю дорогу неотлучно при нихъ
находились.

Предводительствуя зеркалами, первый и одинъ отправился я изъ Иркутска 22 Сентября послъ объда. Тутъ кончается для меня Сибирь и начинается все то, что имълъ я общаго съ Китаемъ. Для описанія того нужна мнъ особая глава.

## X.

Только что вывдешь изъ Иркутска, начинаются чрезвычайно высокія горы, покрытыя льсомь, по объимь сторонамь Ангары. У подошвы сихъ горь, по берегу сей быстрой рьки, въ ньсколько часовъ провхавъ шестьдесять версть, увидьль я Байкаль, изъ котораго она вытекаеть. Далье, направо и нальво, тыже самыя горы, все болье и болье воздымаясь, идуть на ньсколько сотъ версть вокругь всего этого чуднаго озера, прозваннаго съ семъ краю сердитымъ и святымъ моремъ. Они обхватывають его на всемъ его протяженіи и образують какъ бы продолговатую чашу, на днь которой колыхаются его воды.

Обыкновенво, отъ Лисвинишнаго мыса, на которымъ я остановился, до Зимовья Голоустнаго, дълають еще шестьдесять версть вдоль Байкала, чтобы переправиться черезъ него въ самомъ узкомъ мъстъ, гдъ онъ имъетъ только 55 верстъ ширяны. Но тутъ, у истока Ангары, нашелъ я суда, назначенныя для перевозки тяжестей посольства. Немного поодаль, въ сторонъ, стоялъ на якоръ единственный фрегатъ сего моря и дожидался посла и его свиты, имъ управлялъ какой-то флотскій офицеръ.

Какъ я на Лисвинишный мысъ прівхалъ вечеромъ поздно, то и не могъ ранве следующаго утра начать нагрузку порученныхъ моему надзору огромныхъ ящиковъ, что надлежало делать съ величайшею осторожностію. Весь этоть день, 23-е число, былъ на то употребленъ: какъ въ семъ дель я ничего не смыслилъ, то и положился совершенно на своихъ унтеръ-офицеровъ, а самъ, пользуясь наипріятнейшею погодой, карабкался по горамъ, чтобъ открывать оттуда удивительные, хотя и пустынные виды.

Суда на Байкаль, называемыя досчаниками, суть не что иное, какъ большія барки, немного болье тьхъ, кои ходять по Волгь, ими также управляють лоцманы, которые въ знаніи мореплаванія должны уступить простымь матросамь. Я никакъ не подозръваль опасности своего положенія, когда безтрепетно ступиль на свой досчаникъ 24-го числа, часу во второмь по полудни. Въ это утро, какъ и наканунь, погода стояла довольно тихая, намъ дуль попутный вътеръ, не съ большимь сто версть должны мы были переплыть, и я разчитываль, что буду ночевать на противномъ берегу.

Лишь только вышли мы въ открытое море, какъ сталъ накрапывать дождикъ, и вътеръ началъ мъняться. Я этого не замътилъ, а отъ дождя укрылся внизу, гдъ было довольно свътло, чтобы мнъ приняться за чтеніе. Когда стало смеркаться, вышелъ я на палубу и спросиль: далеко ли мы еще оть пристапи? Тугь узпаль я, что мы плынемъ сами не знаемъ куда, что ипогда берегъ теряется изъ вида, иногда опять открывается, по что утвердительно сказать гдб мы, никакъ невозможно и что, въроятно, будемъ мы кататься во всю ночь. Это меня крайне озадачило; однакоже я подумаль, что качка усынить меня, а утромъ мы опять найдемь дорогу. Между темъ, вътеръ, часто мъняясь, около полупочи до того усилился, что сдълалось странию; съ своей стороны, дождь не только не уменьшался, но по временамъ казался воздушнымъ моремъ, и я ни на минуту не могъ заснуть. Мон унтеръ-офицеры, люди Петербургскіе, старались скрыть оть меня опасность; но, при свъть фонаря, я прочель ее въ отчаянныхъ взорахъ доцмана и его работниковъ. Итакъ я могу похвастать, что разъ въ жизни видълъ морскую бурю; представить же ее не берусь. Читая описаніе кораблекрушеній въ романахъ Эжена Сю и капитана Марріэта, которые въ этомъ двав великіе мастера, мив всегда становится и страшно и скучно; куда же мив за ними гнаться! Однакоже, все было какъ следовало, все шло обыкновеннымъ порядкомъ: и паруса рвались, и снасти трещали, равно какъ и самый корпусъ утлой нашей ладын. Я не молился, не плакаль, не ронталь, не кляль на судьбу свою, а просто какъ-то одурълъ. Но скоръе къ концу; утромъ все опять утихло, прояснилось, мы открыли дорогу и передъ вечеромъ причалили къ длинной косъ, ведущей къ такъ-называемому Посольскому монастырю.

Туть были двъ-три избы для странниковъ и тройка съ тельгой, чтобы посылать за лошадьми въ слободку, находящуюся у сказаннаго монастыря. Съ слугою своимъ и имуществомъ сълъ я въ телъгу и поскакаль, поручивь команду свою старшему изъ унтеръюфицеровъ и уполномочивъ его дъйствовать въ мое отсутствие по своему усмотрънію. Пока продолжалась выгрузка, думаль я отдохнуть въ стенахъ святой обители. Когда я подъёхаль къ ней, ударили въ колоколь къ вечерив, я отъ души перекрестился и вошель въ церковь. Это было наканунъ Іоанна Богослова, и въ семъ монастыръ, называемомъ Преображенскимъ (Посольскимъ не знаю почему) былъ придълъ во имя сего евангелиста; можно себъ представить, какъ усердно молился я ему. Игуменъ позвалъ меня къ себъ и сталъ подчивать, чемъ бы вы думали? ломтями разръзаннаго большаго огурца, пересыпанными мелкимъ сахаромъ. А я, который полторы сутки ничего въ ротъ не браль, кромъ чаю и вареныхъ скверыхъ омулей (Байкальскихъ сельдей), и которому такъ нужно было укръпить себя пищей, я чуть было къ чорту не послаль святаго отца и съ братіей. Вообще же въ этомъ монастыръ, въ коемъ самая ограда была деревянная и одна только церковь каменная, какъ показалось мив, царствують такое неввжество, грубость, нищета и нечистота, что я не ръшился въ немъ остаться. Выпросивъ лоскуть бумаги, написаль я къ унтеръ-офицеру, что поручаю ему свою бричку и продолжаю время его владычества до прівзда въ первый городъ, гдв я буду его дожидаться. Какъ люди, которые во всемъ себв отказывають, чтобы посль вполив насладиться, такъ не щадя покоя, чтобы скорве добиться его, вхаль я всю ночь и, сдвлавь полтораста верстъ, прибылъ рано поутру въ убздный городъ Верхнеудинскъ. Онъ былъ гораздо обширите, красивте и опрятите Нижнеудинска и почитался первымъ въ этомъ Забайкальскомъ крат. Въ немъ болте пятнадцати леть городничествоваль Ивань Алексевичь Сенной, толстенькій, веселый старичекъ, съ Георгіевскимъ крестомъ въ петлицъ, который постоемъ у себя отвель миж квартиру. Съ перваго взгляда домикъ его напоминалъ мив Петербургскія дачки; онъ стоялъ на дворв съ крылечкомъ прямо изъ комнатъ въ большой палисадникъ, отдъляющій его отъ улицы; въ семъ садикъ замътилъ я нъсколько кустовъ и стебли подсолнечниковъ, но лътомъ, по словамъ хозяина, наполнялся онъ бархатцами, желтофіолями, настурціями и бальзаминами. Вообще было много въ г-нъ Сънномъ, по моему мнинію, похвальныхъ прихотей. Въ домъ его, гдъ все было вымыто и выметено, видълъ я бъленькія занавъски у оконъ и зеркальцы между ими; множество птицъ въ клъткахъ и картинокъ въ рамкахъ было развъшено на потолкахъ и по стънамъ; все житье его и столь показывали въ немъ если не совсемъ образованный, то образующійся вкусъ.

Семья его состояда изъ жены и молоденькой, изрядненькой дочки. Предметомъ разговоровъ моихъ съ ними все былъ какой-то артилерійскій поручикъ де-Барбишъ, который два года тутъ прожилъ, потомъ убхалъ, но непремвнно къ нимъ воротится. Этотъ настоящій, или Русскій, Французикъ, успвлъ вскружить голову всему семейству; его рисунки подъ стеклами въ почетв висвли отдвльно отъ другихъ картинокъ, дввочку онъ выучилъ играть на гитарв и пвть Русскія пвсенки, матери помогалъ вышивать; воспоминанія о немъ примвшивались ко всвмъ ежедневнымъ ихъ упражненіямъ. Одинъ разъ позволилъ я себв бъдной дввушкъ шепнуть на ухо, что завидую участи де-Барбиша; посмотрвля бы, какъ, вспыхнувъ, она сердито на меня взглянула! Не случилось мнъ узнать, что сдълалось послъ меня; но какъ Сибирскіе жители суть, или по крайней мъръ были при мнъ, весьма легковърны и неопытны, то боюсь за бъдныхъ Сънныхъ.

Какъ изъ посольства я первый показался за Байкаломъ, то въ Вернеудинскъ игралъ роль знаменитаго путепественника и виъстъ отмънно-довъренной особы, когда попеченіямъ моимъ поручены столь же

кахта. 171

огромные, какъ и драгоцъпные предметы. Бъгали смотръть на меня по улицамъ, и самъ почтенный Сънной былъ со мною чрезвычайно почтителенъ; дома же не зналъ чъмъ накормить. Такимъ образомъ катался и только два дни какъ сыръ въ маслъ, пока въ цълости не подвезли миъ моихъ зеркаловъ. Я бы еще побылъ, какъ вдругъ наъхали Тепловъ, Хвостовъ, Струве, Мартыновъ и другіе чиновники съ обозами: и почувствовалъ, что моя роль кончена и въ ту же минуту посиъщилъ ноявленіемъ моимъ удивлять другія мъста.

Немного оставалось мив пространства и времени: въ тоть же вечеръ, неподалеку отъ города Селенгинска, обогналъ меня секретарь посольства графъ Ламбертъ и довольно повелительно сказалъ мив, чтобъ я болве торопился. Меня это удивило: я не зналъ, что Головкинъ послалъ его вмвсто себя на границу принять начальство надъвствии отправленными туда чиновниками. Не менве того сталъ я спвшить, и какъ отъ Селенгинска оставалось мив всего взды 90 верстъ, то я перемвнилъ въ немъ только лошадей и на развътъ 29 Сентября прівхалъ въ Кяхту.

Я ошибся, въ Троицкосавскую кръпость. Настоящая Кяхта, въ которой живуть одни купеческіе прикащики, всего на все не болье полутораста душъ, находится четыре версты далье, на самой черть нашей границы, разстояніемь на пушечный выстръль отъ Китайскаго торговаго селенія Маймачина. А Тропцкосавскъ, довольно большой городокъ, на ручьь Кяхть, заложенный въ Троицынъ день посломъ Саввою Рагузинскимъ, вмъщаетъ въ себъ главную таможню, ея чиновниковъ, купцовъ и значительное число жителей; сверхъ того, пограничную военную команду. Примъчательно, что, слъдуя общему правилу, принятому для пограничныхъ мъстъ, въ Троицкосавскъ не позволено имъть ни одной кирпичной стънки; кажется, нападательной войны съ этой стороны ожидать не можно, развъ возсталь бы какой-нибудь новый Чингисъ-ханъ. Самое названіе кръпости и острокольный, бревенчатый, полуразрушенный заборъ, подъ именемъ укръпленія, также довольно смъшны.

Лучшіе дома въ Кяхтъ (для сокращенія такъ буду называть я Троицкосавскъ) принадлежали таможеннымъ чиновникамъ; по нимъ размъстили насъ. Какъ о трактирахъ тутъ понятія не имъли, то они же вызвались и обязались продовольствовать насъ пищей. Миъ на долю, или я ему, достался великій чудакъ, нъкто Семеновъ, самый тяжелый, несносный, мрачный и нъсколько помъшанный человъкъ. Насъ раздъляли съни; одну половину, состоящую изъ двухъ малыхъ комнатъ, уступилъ онъ миъ, другую, такую же, оставилъ для себя съ женою, пожилыхъ лътъ, какъ и онъ. Не довольствуясь всегда у меня со мною

объдать, какъ хозяинъ, почиталь онъ себя въ правъ входить ко мнъ во всякое время, когда заблагоразсудитъ; сидитъ по цълымъ часамъ, смотрить печально, каждыя десять минутъ выпуская по слову. Спасенія не было отъ него; скажешь, что хочется спать, ложитесь; что хочу читать: читайте, скажетъ онъ, не трогаясь съ мъста. Дорого платилъ я ему за гостепріимство; такого мучителя еще у меня не бывало; въ послъдствіи долженъ былъ я прибъгнуть къ отчаяннымъ средствамъ, чтобъ избавиться отъ него.

Не долгъ, а любопытство заставило меня тотчасъ по прівздв пойдти къ Ламберту въ дорожномъ платьв. Онъ объявиль мив о новыхъ правахъ своихъ и съ видомъ неудовольствія далъ замвтить, что мив не следовало придти къ нему въ такомъ нарядв. Я отввчалъ, что, вывхавъ изъ Иркутска прежде него, не зналъ о сдвланныхъ новыхъ распоряженіяхъ, что я зашелъ наввстить его, какъ знакомаго, но что если ему угодно, я черезъ часъ могу явиться въ мундиръ. Онъ и безъ того почиталъ себя моимъ начальникомъ, и такой отвътъ сдълалъ мив новаго непріятеля.

Съ каждымъ днемъ Кяхта становилась многолюдиве: по ивскольку чиновниковъ вмъстъ прівзжали въ нее и, наконецъ, 6 Октября прибыль самъ посолъ. На другой день начались опять Иркутскіе ежедневные объды для всего посольства; но казенный домъ, въ которомъ посоль остановился, не соотвътствовалъ ихъ пышности. Длинныхъ деревянныхъ два ящика, соединенныхъ третьимъ поперечнымъ и нъсколько ларчиковъ, сзади къ нимъ прикленныхъ, составляли этотъ дворецъ. Впрочемъ, мы располагали не долго оставаться и смотръли на него, какъ на посольскую ставку болъе, чъмъ на домъ.

Между тъмъ проходили дни и недъли, и ничто не предвъщало нашего скораго отъъзда. Чрезвычайная медленность въ отвътахъ Китайскаго правительства послъдовала за первою его поспъшностію; придирки, неумъстныя требованія умножились, и время длилось въ перепискъ.
Главнымъ препятствіемъ къ сближенію была все-таки многочисленность
свиты; болье всего пугали Китайцевъ сорокъ драгунъ съ капитаномъ
и двадцать казаковъ съ сотникомъ, данныхъ послу въ видъ тълохранителей. Они разсуждали, зачъмъ воины въ мирной и союзной землъ?
Они могли бы прибавить, что въ случать непріязненныхъ поступковъ
такая горсточка была бы слабою защитой; Головкинъ же увърялъ, что
сіи воины неотъемлемая принадлежность его достоинства и на этомъ
пунктъ стоялъ твердо. Во всемъ прочемъ былъ онъ уступчивъе; напримъръ, на двухъ чиновниковъ оставилъ онъ по одному служителю,
ихъ же самихъ въ новый списокъ внесъ подъ названіемъ служителей.
Такой обманъ могъ легко открыться и навлечь ему непріятностей; не

лучше ли бы было, безъ малъйшихъ для себя униженія и онасности, на половину уменьшить свое войско?

Были еще другія, постороннія причины, дъйствованнія на неръпительность и сварливость Китайцевъ. Въ началь весны умеръ благонамфренный ісзуитскій генераль Патеръ Груберь, великій помощникъ нашъ въ семъ дѣлѣ; узнавъ о сей смерти, агенты его къ намъ охладѣли. Мы любимъ похвастаться, попугать, и чужестранныя газеты давно уже говорили о великихъ приготовленіяхъ нашихъ и какомъ-то замыслѣ на Китай; добрые же наши союзники, Англичане, не оставивъ того безъ вниманія, имѣли времи предупредить насъ и встрѣтить своими происками. Коварное это правительство, которое завистливыми очами глядитъ на всѣ концы міра, въ мысляхъ тайно пожираетъ Китайскую торговлю и кончитъ тѣмъ, что у насъ на носу ею овладѣетъ.

Все что происходило, скрывалось отъ насъ въ глубокой тайнѣ; у насъ всегда не кстати секретничають. Но что было жестоко и несправедливо, это требовавіе, чтобы мы не показывали нетерпвнія: изъявленіе скуки, мальйшее любопытство въ семъ случав ставились намъ въ величайшую вину. Люди прибъжали къ дверямъ, которыхъ не открываютъ и не соглашаются имъ отпереть, и стой очи какъ истуканы у нихъ! Не знаю право, за кого Головкинъ принималъ своихъ подчиненныхъ. Всвхъ болѣе или менѣе спасала безпечность. Стараясь сохранить всю важность государственнаго достоинства своего, посолъ, до окончанія переговоровъ, ни себѣ ни намъ не позволялъ видѣть Китайцевъ; для того намъ воспрещено было ѣздить въ торговую Кяхту, а ихъ не пускали въ Троицкосавскъ.

Странное было житье разнороднаго общества, собравшагося на краю свъта. Объдали всъ вмъстъ у посла, но что дълать изъ длинныхъ осеннихъ вечеровъ? Основались пріемные дома, и разобраны дни. Нарышкинъ жилъ съ Бенкендорфомъ и Гурьевымъ, Васильчиковъ съ Перовскимъ, Нелидовъ съ Сухтеленомъ и Голицынъ съ Карауловымъ. Симъ превосходительствамъ и высокородіямъ въ совокупности отведены были квартиры попросторные, они были хозяевами четырехъ сборныхъ мысть, а посътителями Тепловъ, Довре. Струве, Хвостовъ, Мартыновъ и я. Ламберть иногда показывался между ними; Байковъ никогда. Остальные вечера проводили каждый у себя дома; я же, бъгая отъ своего Семенова, изъ Кяхтинскаго аристократическаго круга заглядывалъ и въ ученый міръ, и въ плебейское общество посольства. Спросять, что дълали на сихъ вечерахъ? Одни важничали, другіе врали, буфонили, разсказывали, всъ разговаривали, нисто не курилъ; подчивали однимъ чаемъ, который туть быль не въ диковинку; наконецъ, все переговоривши, иные достали карты и засъли въ бостонъ.

Послу, который жилъ въ совершенномъ уединени съ своимъ се кретаремъ посольства, провъдавъ о томъ, стало завидно. Кавалеровъ посольства пригласилъ онъ къ себъ на всъ вечера, а изъ насъ выбралъ четырехъ, Хвостова, Перовскаго, Теплова и меня, и велълъ поочередно на сихъ вечерахъ дежурить. Какая разница! Тамъ были мы въ сюртукахъ, а иногда и ихъ снимали, а тутъ слъдовало быть во всей формъ. Это всъмъ не полюбилось; надобно было какъ-нибудь помочь бъдъ, и для того положили по перемънкамъ двумъ только отправляться, чтобы съ Байковымъ составить партію послу. Я никогда не любилъ картъ и почиталь великимъ мученіемъ чрезъ три дня просиживать цълые часы подлъ стола и смотръть, какъ въ нихъ играютъ.

CTPYBE.

Также никогда не быль я великій навздникь, хотя и сбирался въ кавалерійскую службу, а послу вздумалось верхомъ разгонять скуку по полямъ и рощамъ, въ сопровожденіи приближенныхъ своихъ, въ числъ коихъ, не знаю почему, и меня помъстилъ: Обобрали казачьихъ лошадей, и мы (по крайней мъръ въ дорожномъ платъъ, однако форменномъ, съромъ) летучимъ эскадрономъ носились по окрестностямъ Кяхты.

Мы были подъ 50-мъ градусомъ сѣверной широты и хотя на Востокъ, почти въ сосѣдствъ съ Становымъ хребтомъ, почитаемымъ за одно изъ высочайшихъ мѣстъ въ мірѣ, однакоже въ Ноябрѣ еще не чувствовали зимы. Снѣгъ иногда перепадывалъ, но былъ тотчасъ поглощаемъ песчанымъ грунтомъ земли, на которомъ построена Кяхта. Обыкновенно ее почитаютъ началомъ Кобійской степи, отдѣляющей насъ отъ Китал, а я полагаю его въ Селенгинскъ; ибо природа въ сихъ странахъ вездѣ почти одинакова; вездѣ ровное мѣсто, песчаные холмы, мелкія рѣчки и тощіе лѣски.

Верховыя наши прогулки бывали и забавны; по приглашенію Головкина иногда сопровождаль насъ сморщенный Нѣмчикъ Струве. Великій мистификаторъ, Бенкендорфъ, успѣлъ увѣрить его, что послу будеть весьма, пріятно если онъ одѣнется въ казацкое платье. Надобно было видѣть несчастную, печальную фигурку латиниста, педанта, иллюмината верхомъ, въ этомъ нарядѣ, съ высокою шапкой и парою пистолетовъ за поясомъ. Покорность этого человѣчка, которому нельзя было не видѣть, что его дурачатъ, не знаю чему приписать: подлости ли, Нѣмецкому ли, или христіанскому терпѣнію? Подходилъ Юрьевъ день, 26 Ноября, имянины Головкина; стали думать, какой ему сдѣлать сюрпризъ, чѣмъ бы его развеселить? Безъ Струве дѣло обойтись не могло. Нашли какую-то Французскую фарсу, шараду въ стихахъ, Кокамриксъ, въ которой нѣсколько мужскихъ лицъ и одна женская роль; онъ согласился ее принять и явился въ юбкѣ, въ діадемѣ, въ румянахъ и въ локонахъ, съ неподвижно-серіознымъ лицомъ.

Одного нельзя было сдвлать: заставить его илисать, ибо не съ къмъ было. Мы затвиали балъ и дли того выписали изъ Селенгинска единственную даму, которая собой могла другимъ подать примъръ, жену генералъ-мајора Винклера начальника гарпизона. Ей до смерти хотълось. Родившись въ Усть-Каменгорской кръпости на Иртышъ, она тамъ выросла и вышла замужъ и, переъхавъ прямо съ Сибирской линіи на Китайскую границу, она достигла тридцатилътняго возраста, никогда не видавши какъ танцуютъ. Она объдала и проводила вечера у Головкина. Ничто не подъйствовало на Кахтинскихъ невидимокъ-жительницъ, ни ея примъръ, ни власть посла и генералъ-ревизора. Азілятскіе правы существовали туть во всей своей силъ.

Всему виною быль статскій совътникъ Петръ Дмитріевичь Вонифатіевъ, который болье пятнадцати льтъ управляль Кяхтинскою таможней. Такого хитраго и смълаго плута еще свъть или по крайней мъръ Россія не производила; онъ успъль Русскимъ виушить страхъ и повиновеніе къ себы и пріобръсть совершенную довъренность Китайцевъ. Такимъ образомъ господствовалъ онъ по всей границъ: ничто не дълалось безъ его спроса; его воля была законъ, вся Китайская торговля на немъ какъ на оси вертълась. Нужно ли сказать, что онъ псполненъ быль ума и твердости. Будучи низкаго происхождения и занимая дотоль один инзшіл мыста въ отчизны своей, онь кажется, не слишкомь ее любилъ и почиталъ отечествомъ своимъ то мъсто, гдъ владычествоваль. Говорили о несмътномъ его богатствъ; но время показало, что оно совсёмъ не было такъ огромно, какъ полагали; следуя обычаю, онъ пользовался выгодами, которыя получали тогда всъ таможенные чиновники, но корыстолюбіе всегда уступало у него мъсто властолюбію. Въ Петербургъ имъль онъ большія связи съ Коммерцъ-коллегіей и пользовался особымъ покровительствомъ министра графа Румянцова, личнаго непріятеля Нарышкиныхъ и зятя ихъ Головкина.

Человъкъ этотъ былъ деспотомъ и въ семействъ своемъ; жену съ двумя хорошенькими дочерьми, кромъ церкви, никуда не пускалъ; когда же мы прівхали, то и храма Божія онъ лишились. По существующему ли прежде или по введенному имъ порядку, и другія женщины никогда не показывались мущинамъ, и даже едвали посъщали другъ друга. Головкину, великому обожателю прекраснаго пола, захотълось въ Кяхтъ освободить его отъ оковъ; для того обратился онъ къ Вонифатьеву, стараясь объяснить ему, что онъ упускаетъ единственвый случай выгоднымъ образомъ выдать дочерей своихъ замужъ; что, оставаясь невидимыми, онъ полюбиться не могутъ, и кончилъ приглашеніемъ ихъ къ себъ на вечеръ. Вонифатьевъ довольно сухо откловилъ предложеніе сіе. Любезность и величавость графа Головкина никакого

дъйствія на него не производили. Однимъ праздничнымъ утромъ, окруженный всею свитой, посолъ (какъ всъ знатные люди, которые думають славно говорить по-русски, когда употребляють простонародныя выраженія) иностраннымъ нарѣчіемъ своимъ сказалъ ему: «Пасматрите, Петеръ Митричъ, у мена малатцофъ што сакалофъ». А тотъ, посмотрѣвъ на насъ пристально, очень холодно отвѣчалъ: «нѣтъ, ваше сіятельство, ни одинъ изъ нихъ не годится мнѣ въ зятья», такимъ образомъ оставивъ насъ въ недоумѣніи: гордость ли или скромность внушила ему сей отвѣтъ.

Можно себъ представить, какъ не взлюбиль его великій баринь, начальникь его, какъ президенть Коммерцъ-коллегіи. Но онъ быль подъ крыломь самого министра коммерціи и вель себя такъ осторожно, что не было возможности къ нему придраться. Въ обращеніи съ посломъ быль онъ молчаливь, угрюмь и почтителень; ненавистью же своею предупредиль его. Ему посольство не нравилось; онъ зналь, что оно будеть безполезно и опасался даже, чтобъ оно не произвело у насъ разрыва къ Китаемъ. Нѣтъ сомнѣнія, что у Китайцевъ онъ тайно старался вредить Головкину, однакоже такъ, чтобы неудовольствія отнеслясь къ лицу его, а не къ правительству, его употребившему. У этого чваннаго, чопорнаго, неподвижнаго народа, въ человъкъ высокаго званія веселость почитается преступленіемъ, а черезъ Вонифатьева знали они всѣ подробности нашей залихватской жизни.

Я на минуту ворочусь домой къ хозянну своему. Мнв не было житья отъ него. На однъхъ со мною съняхъ, онъ ръшительно держалъ меня въ осадъ; кто бы ни вошелъ въ нихъ, онъ высовывался въ двери, чтобы поглядьть или, лучше сказать, подглядьть идущаго ко мнь. Вдругъ сталъ ревновать къ старухъ-женъ, отъ которой жилъ я въ двухъ шагахъ, но которой ни разу даже вскользь не видълъ. Заботясь какъ о чести дома своего, такъ и о цъломудріи моемъ, не позволяль онь моему слугъ принимать прачку, приносившую бълье, иначе какъ на дворъ. Я сталъ отъ него запираться, и когда онъ стучался, отвъчаль просто, что не пущу къ себъ; тогда онъ обманомъ умълъ прокрадываться; особенно же когда меня не было дома, вездъ шарилъ, за шкафомъ и за печкой, не найдетъ ли какой-нибудь женщины. Мнъ черезчуръ сдёлалось досадно, и я, никому не жалуясь, просилъ полицеймейстера отвести мив другую квартиру, хотя бы похуже. Пока онъ ее прінскиваль, вступился за меня, вто бы могь ожидать? Байковь. Онъ съ Головкинымъ смотрёли на губерискихъ чиновниковъ какъ на поганую челядь, слишкомъ осчастливленную постоемъ такихъ людей какъ мы; сверхъ того, были и сердиты на Кяхтинскую таможню. Узнавъ нечаянно о моихъ досадно-смъшныхъ несогласіяхъ, Байковъ за меня

обидълся и донесъ о томъ послу, который упрекнулъ меня из ининею териълиностію, не вельлъ мынять квартиры и, признавъ полицеймейстера, отправилъ его съ фельдъегеремъ Штосомъ сказать Семенову его грозное слово. Онъ приказалъ объявить ему, что если впередъ будеть меня трекожить, то угодить Богь въсть куда, и что еслибъ я навель къ себъ дюжину наемныхъ прелестницъ и сдълалъ оргію, то и въ такомъ случать не имълъ бы онъ права мит мынатт. Пораженный Семеновъ бросилси было къ Вонифатьеву; по и тотъ обвинилъ его, хотя никогда не хотълъ и глядъть на меня. Съ тъхъ поръ бъдиякъ умолкъ, все плакалъ да вздыхалъ и никому не ноказывался; онъ точно быль помъщанъ.

Письма и газеты изъ Петербурга приходили къ намъ исправно; только новости никогда не были свъжи, нотому что почта ходила оттуда полтора мъсяца, иногда и долъе. Узнали мы, что Государь отправился къ арміи и всъ тому обрадовались. Со смерти Петра Великаго, около ста льть, ратное поле не видъло Русскаго царя; опасаться же за него намъ и въ голову не приходило: возможно ли, чтобы прекрасный представитель великой Россіи не былъ хранимъ самимъ Богомъ? Въ это время совершенно плънился я Константиномъ Бенкендорфомъ; болъе всъхъ и почти одинъ запылалъ онъ энтузіазмомъ. Какъ любилъ онъ славу Россіи! И я также вспомянлъ 1799-й годъ и ребячы мон слезы восторга при имени Суворова. Бенкендорфъ понялъ меня, и такое единомысліе, сочувствіе, скоро насъ сблизили. Какими благословеніями напутствовали мы Царя! Мы уже гордились его красотою, его доблестьми; еще не доставало ему геройства.

Бенкендорфъ и всколько времени находился въ Берлинской миссін; ему было очень больно видіть, что Пруссія колеблется пристать къ союзу нашему съ Австріей. Какъ всъ Нъмцы, бредплъ онъ молодою королевой, которая, какь звъзда, сіяла тогда на Съверъ Германін. Она была добра, великодушна, чувствительна и прелестна; съ такими качествами можно обойтись безъ большаго ума. На ел посредничество Бенкендоров возлагаль свои надежды. Однимъ утромъ нашель я его, съ газетою въ рукахъ, трепещущимъ отъ радости: наше красное солнышко, Александръ Павловичъ, прикатилъ въ Берлинъ, все тамъ оживиль, все воспалилъ, все очаровалъ. Въ избыткъ чувствъ хотълось ему что-нибудь написать, а безпорядокъ мыслей мъшалъ тому; онъ призвалъ меня на помощь, и мы придумали соединенными силами сочинить акростихъ на имя королевы Луизы. Мы бились съ нимъ болве получаса, и что же вышло? Еслибъ онъ былъ похожъ на что нибудь, я не ръшился бы его здъсь помъстить; но какъ не было въ цемъ ни складу, ни ладу, то готовъ имъ посмъщить читателя.

Les grâces aujourd'hui favorisent nos armes; O Reine, c'est vous dont les yeux, pleins de charmes, Usant du pouvoir qu'ils ont sur nos guerriers, Inspirent le désir de cueillir les lauriers. Soyez pour les Russes et pour leur Souverain, Et nos drapeaux bientôt flotteront sur le Rhin.

Каковы стихи? Не правда ли? Прошу не прогнъваться. Горячо испеку, а за вкусъ не берусь, могли бы мы сказать. Не долго могли мы вмъстъ, забывъ Китай, заниматься Европейскими дълами: скоро наступила для насъ минута разлуки.

Въ послъднихъ числахъ Ноября, не знаю по какому случаю или по какой причинъ, Байковъ верхомъ поскакалъ въ Ургу, разстояніемъ 350 верстъ отъ Кяхты. Это не городъ, а главное кочевье въ Кобійской или Монгольской степи и мъстопребываніе двухъ первостатейныхъ мандариновъ, Вана и Амбана, намъстника и вице-намъстника ханскихъ; до этого мъста, не далъе, ъздятъ обыкновенно посланцы нашего губернскаго Иркутскаго начальства. Онъ, кажется, возилъ ультиматумъ Головкина и, не дождавшись отвъта изъ Пекина, черезъ недълю воротился.

Около половины Декабря дзаргучей или коменданть Маймачинскій потребоваль аудіенціи у посла, и мы въ первый разъ увидъли Китайцевъ. Онъ явился съ пріятнымъ извъстіемъ, что молодой родственникъ императора, Бейсъ, съ многочисленною свитой уже на пути изъ Пекина, чтобы встрътить и проводить туда наше посольство. За тъмъ снято запрещеніе ъздить намъ въ торговую Кяхту и въ Маймачинъ, и я не изъ послъднихъ симъ дозволеніемъ воспользовался.

Маймачинъ—единственный Китайскій городокъ, который я видѣль, и потому не лишнимъ считаю сказать о немъ здѣсь нѣсколько словъ. Онъ построенъ правильнымъ четвероугольникомъ и весь обнесенъ превысокимъ заборомъ; разбитъ онъ, какъ регулярный садъ, и самыя улицы его могутъ почитаться узкими аллеями; строеніе на нихъ совершенно одинаковой вышины, низкое, сплошное, безъ малѣйшаго разрыва и единаго окна. Такою улицей идешь, какъ коридоромъ, между двухъ стѣнъ, вымазанныхъ сѣроватою глиной, не выкрашенныхъ и не бѣленыхъ; справа и слѣва дома различаются только всегда закрытыми отверстіями, раскрашенными воротами со столбиками и пестрыми надъ ними навѣсами. На каждомъ перекресткъ есть крытое мѣсто съ четырьмя воротами, такъ что всякая улица можетъ запираться, какъ домъ; надъ крытымъ же мѣстомъ всегда возвышается деревянная башня, въ два или три яруса, расцвѣченная, съ драконами, колокольчиками, бубенчиками, какіе вы видѣли па картинкахъ или въ садахъ. Это давалс

Маймачину довольно красивый видь, особливо въ сравнени съ двума Кяхтами, большою и малою; по бъда если пожаръ: пичто не уцълъсть! Во внутренности дворовъ, вокругъ всей стъны, идетъ открытая, наружная галлерея на столбикахъ, служащая соединенемъ жилыхъ покоевъ съ амбарами и конюшиями; какъ всё окна выходятъ на галлерею сио, то можно посудить о темнотъ, которая бываетъ въ компатахъ. На другомъ кошцъ города пустили меня въ Китайскую божницу, носвященную богу брани; онъ находится въ особенномъ мъстъ или придълъ и стоя держитъ за узду бъщенато коня. Въ главномъ же храмъ видълъ я колоссальнато Конфуція, богато разодътаго, высоко на тронъ сидящаго, и массивную, пудъ въ двадцать, желъзную полированную лампаду, день и ночь передъ инмъ горящую.

Тъмъ, кои были въ Китаъ, предоставляю я право описывать въ подробности образъ жизии, обычаи и костюмы сего любопытнаго народа. Я же, который видълъ Китайцевъ лишь мелькомъ, на краю ихъ владъній, я почитаю себя свободнымъ отъ обязанности много говорить о нихъ.

Лишь только посоль узналь о прибытіи Бейса въ Маймачинь, призваль меня и съ видомъ сердечнаго сожальнія объявиль о необходимости разстаться со мною. Вмъсто отвъта, я только поклонился и вышель: ни просить, ни жаловаться, пи благодарить, кажется, было нечего. Исключая двухъ Шубертовъ, отца и сына, да меня, еще четыре человъка были пожертвованы необходимости, какъ говорилъ Головкивъ: кавалеръ посольства Васильчиковъ, профессоръ Клапротъ, Корнъевъ и Клементъ. Съ двумя послъдними не сочли нужнымъ много церемониться, а въ прочихъ былъ замъченъ не знаю какой-то духъ непокорности. Не говорю о себъ; но отослать двухъ самыхъ ученыхъ профессоровъ, чтобъ взять съ собою лишнихъ два-три драгуна, кому бы не показалось безразсудно?

Когда Вонифатьевъ узналъ о моей выключкъ, то, встрътясь со мною на улицъ, бросился обнимать. Онъ нашелъ какой-то предлогъ и прежней холодной со мною суровости, и внезапной своей пріязни, затащиль къ себъ, сталъ потчивать и расточать грубыя свои ласки. Какъ знатокъ, предложилъ онъ дешево купить нъкоторыя Китайскія бездълицы и досталъ ихъ почти даромъ, наконецъ прислалъ мнъ на дорогу огромный ящикъ чаю \*). О Головкинъ пока ни слова; но, видя меня разъ довольно печальнымъ, потихоньку сказалъ онъ мнъ: «Не горюй, братъ; повърь мнъ, не бывать имъ далъе Урги; мъсяца пол-

<sup>\*)</sup> Въ юго-восточной Сибири чай почитается поклономъ: не принять его значитъ не отвъчать на поклонъ и за въжливость заплатить неучтивостію.

180 китайцы.

тора попляшуть на морозь, а что увидять? почти тоже, что здысь». Мнь стало гадко, а не менье того онь утышиль меня своими словами.

Сначала Бейсь у посла имѣль публичную аудіенцію, на которой мы всв присутствовали, потомъ другую приватную. Головкинъ, стараясь приноровиться къ восточной напыщенности рвчей, черезъ переводчика такъ и сыпаль гиперболами, на кои Бейсъ отвѣчаль тихо и скромно; а между тѣмъ Байковъ въ углу, со смѣхомъ, ругалъ Китайцевъ непотребными словами, не замѣчая, что въ свитѣ Бейса находились Маймачинцы, очень хорошо понимающіе Русскій языкъ и любимыя народныя поговорки. Китайскій принцъ совсѣмъ не похожъ былъ на Китайца, худощавъ, смуглъ, съ правильными чертами, черными глазами и усиками, съ нѣжнымъ и пріятнымъ голосомъ; онъ всѣмъ нонравился. Нарядъ Китайцевъ невольно смѣшилъ насъ: куріозно было видѣть мущинъ въ кофтахъ съ юбками. Всего страниѣе показался мнѣ экипажъ, въ которомъ привезли Бейса: это были употребляемыя въ Европѣ носилки (рогте-chaise), на двухъ колесахъ съ оглоблями.

Забавны были также и воины Китайскіе, Азіатскіе амуры, съ лукомъ и колчаномъ за спиной, со стеклянною шишкой на шапкъ и съ прикръпленнымъ къ ней павлиньимъ перомъ. Я видълъ, какъ сіи герои, обступивъ нашихъ драгунъ, сидящихъ на конъ, смотръли на нихъ съ ужасомъ: правда, народъ былъ подобранъ все рослый, усастый, лошади подъ ними были, какъ слоны, и каски на нихъ въ аршинъ вышиною; но все-таки солдаты другой Азіатской націи, при видъ ихъ, умъли бы скрыть свой страхъ.

И въ Петербургъ смъялись надъ ними, когда, возвратясь, говорили мы о войнъ съ Китаемъ, какъ о дълъ не только сбыточномъ, но и весьма не затруднительномъ въ исполнении. У тъхъ, кои по крайней мъръ брали трудъ оспаривать насъ, въчнымъ аргументомъ была степь. Конечно, она имъетъ до восьми сотъ верстъ ширины; но эта степь вся заселена кочующими Монголами, не слишкомъ преданными Китайско-Манжурскому племени, съ которымъ не принадлежатъ даже къ одной въръ; но эту степь вездъ пересъкають рычки и рощи, вездъ есть топливо и вода. Для продовольствія десятки степныхъ кораблей, верблюдовъ, могутъ замънить тысячк подъемныхъ лошадей; а ихъ цълыя сотип можно разомъ купить на границъ. Главное же то, что предъ тридцатью тысячами Русскаго войска не устоить полмилона Китайцевъ; кажется, это ясно. У насъ и безъ того слишкомъмного владъній, продолжають спорщики; да кто говорить о завоеваніи Китая, о присоединеніи его къ Россіи? Но когда судьба или, лучше сказать, само Провидъніе, насъ съ завязанными глазами подвело почти къ каменной ствив, какъ не внять его гласу? Какъ не стать на Амуръ и, вооруживъ берега его твердынями, какъ не предписывать законовъ гордому Китаю, дабы для подданныхъ извлечь изъ того неисчислимыя выгоды? Какъ не взять его въ опеку и не защитить отъ вторженій другихъ Европейскихъ пародовъ? Какъ на устьъ Амура, гдв такъ много удобныхъ пристаней, не сдълать новаго порта и не замънить имъ несчастныя Охотскую и Авачинскую гавани? Это во сто разъ было бы полезиве, чъмъ наши глуныя Американскія владінія, вст эти Курильскіе и Алеутскіе острова. Наконецъ, какъ оставлять въ запустьніи великое, илодородное пространство земли и не открыть его на Сіверъ Сибири прозябающимъ племенамъ Якутамъ, Тунгусамъ, Корякамъ, чтобъ изъ животныхъ превратить ихъ въ людей? Гласъ Божій—гласъ народа; въ Иркутскъ, Нерчинскъ и за Байкаломъ нъту жителя, который бы не говорилъ о Дауріи, какъ о потерянномъ рать; эти бъдные люди не могутъ понять, чъмъ прогитьвали опи такъ Бълаго Царя, что онъ имъ не хочеть отпереть его.

Европа поглощаеть все вниманіе правительства, и ему мало времени думать объ Азіатскихъ выгодахъ. Къ тому же почти всегда дипломатическая часть поручалась у насъ пностранцамъ, и они болъе заботились о томъ, что къ нимъ ближе. Биронъ, Иъмець или Латышъ, Вогъ его знаетъ, даромъ отдалъ Даурію, а Русскій Потемкинъ хотълъ опять ее завоевать. Всъ великіе помыслы о славъ Россіп, исключая одной женщины, родятся только въ головахъ однихъ Русскихъ: Годунова, Петра, Потемкина.

Наступиль для посольства день отъвзда, 21 Декабря. Снъту не было; колодъ нъсколько дней началъ усиливаться; въ это утро термометръ на солнцъ спустился на 14 градусовъ ниже точки замерзанія. Перспектива была неутъшительна: дни проводить въ коляскахъ или верхомъ, а ночью въ клътчатыхъ войлокомъ укутанныхъ юртахъ или кибиткахъ; посолъ былъ мраченъ, всъ другіе печальны. Первый разъ въ жизни услышалъ я слово бивуакъ, не зная, что чрезъ нъсколько дней долженъ буду испытать его значеніе. Съ къмъ-то, на дрожкахъ, рано по утру отправился я въ малую Кяхту. Скоро прибылъ посолъ съ дружиной и въ деревянной церкви выслушалъ путешественный молебенъ, что исполнилъ онъ какъ простой обрядъ, который ему присовътовали; вышедши изъ церкви, поспъшилъ онъ състь на лошадь. У меня сердце сжалось, когда пришлось мнъ разставаться съ товарищами; три мъсяца свыкся я съ ними въ ссылкъ; всъ простились со мной дружески, всъ наканунъ снабдили меня письмами въ Петербургъ.

На улицъ и по дорогъ зрълище было любопытное, совсъмъ необыкновенное. Объ Кяхты, Маймачинъ ходили вокругъ обоза, который тянулся болъе чъмъ на версту. Все, что шло черезъ Спбирь отдъле-

ніями было туть собрано вмѣстѣ съ присоединеніемъ драгунъ, казаковъ и свиты Китайскаго князька, которая была вдвоя болѣе посольской. Цѣлые табуны дикихъ, степныхъ лошадей были впряжены въ новозки и Европейскія коляски, какихъ они отъ роду не видывали; онѣ ржали, бѣсились, становплись на дабы и часто рвали веревочныя постромки. На козлахъ сидѣли Монголы съ Русскими людьми, которые учили ихъ править. Другіе Монголы, привлеченные любопытствомъ, носились кругомъ на своихъ лошаденкахъ. Впереди, ужасно величественъ, посоль ѣхалъ верхомъ съ своею кавалькадой. Шумъ, гвалтъ, кутерьма! Я отказался проводить посольство до перваго ночлега; довольно было съ меня слѣдовать за нимъ версты двѣ или три, чтобы полюбоваться симъ удивительнымъ поѣздомъ.

Возвратясь въ Тропцкосавскъ, объдаль я у Вонифатьева, по его приглашенію. До тъхъ поръ онъ быль довольно скроменъ въ ръчахъ о Головкинъ, а тутъ совсъмъ распоясался на его счетъ. Я былъ растроганъ, чувство великодушія во мнъ не погасало, и я отвъчалъ ему довольно ръзко и зло, чтобы разсердить его. Болъе мы съ нимъ не видълись; кажется, послъ того, онъ еще многія, многія лъта царствоваль въ Китаъ.

Намъ, покинутымъ, должно было промышлять о себъ. Клапротъ, подобно Шуберту, коль скоро узналъ объ отчужденіи своемъ отъ посольства, дня не хотълъ съ нимъ оставаться и тотчасъ уъхалъ, съ намъреніемъ предпринять ученое путешествіе по Сибири. Корнѣевъ располагался прожить въ Кяхтѣ до весны. Клементъ совсѣмъ осиротълъ безъ Нелядова, къ коему всякій день являлся за приказаніями, которыхъ никогда не получалъ: этому плющу нужно было дерево. Васильчиковъ состоялъ въ четвертомъ классѣ, слѣдственно еще выше Нелидова, и я безъ большаго труда поладилъ съ нимъ. Изъ Иркутска Алексѣй Васильевичъ въ туже зиму собирался прокатиться въ Якутскъ (охота же ему была), и добровольно подчиненный собесѣдникъ пришелся ему весьма кстати. Миѣ же скорѣе хотѣлось въ Петербургъ.

Вайкаль въ это время года быль непроходимъ: огромныя льдины носились по немъ и только къ концу Января могли его оковать. Мнѣ оставалась другая дорога, вокругъ Байкала, не весьма пріятная, особлибо зимой: изъ семи соть версть до Иркутска, триста необходимо было ѣхать верхомъ. Тоска меня одолѣвала, и я на все готовъ былъ рѣшиться, чтобы не оставаться одному съ Вонифатьевымъ, Кориѣевымъ, Семеновымъ и офицерами Селенгинскаго гарнизоннаго полка.

Но напередъ хотълось мит еще разъ побывать въ Маймачинт и взглянуть на Китайцевъ. На другой день послъ отбытія посольства, 22 Декабря, купецъ Сизовъ, родственникъ Полеваго, возилъ меня туда

объдать къ одному богатому Китайскому торговцу. Меня чрезвычайно забавляль разговоръ гостя съ хозяевами (); два народа создали какойто средній языкъ, которымь говорять и который понимають одни живущіе на границів, и вотъ между прочимъ, что услышаль я на немъ: са много отсель до Печниски походи? Это быль переводъ вопроса моего, далеко ли отсюда до Пекниа. Отъ кушанья же, въроятно по непривычкъ, мит два раза стопнилось: гадко было видъть, какъ Китаецъ запускаеть длинные котти свои въ баранье мясо и рваные куски кладетъ себъ въ ротъ. Десертъ также не слишкомъ быль вкусенъ: леденцы съ померанцами, съ миндалемъ и чеснокомъ.

Я продаль свою бричку и на перекладных телъгахъ вмъсть съ Васильчиковымъ и съ Клементомъ, 23 Декабря отправился въ обратный путь.

Мъстами почти ровными, по голой замерзшей землъ, проскакавъ верстъ почти двъсти, пріъхали мы на другой день въ Харацайскую крѣпость 2). Не въ дальнемъ отъ нея разстояніи, начинаются страшныя Алтайскія горы, черезъ кои не иначе можно перебраться, какъ на тощихъ, но надежныхъ и къ нимъ привычныхъ коняхъ. Дорога, сначала довольно широкая, все болъе и болъе суживается по мъръ какъ подымается въ гору, и превращается наконецъ въ тропинку. Первый день моего всадничества напала на меня храбрость, и я не отставалъ отъ Васильчикова, стараго конногвардейца; можетъ быть, ръшился бы я слъдовать за нимъ и ночью, если бы, проъхавъ верстъ семдесятъ, съ непривычки не почувствовалъ себя совершенно разбитымъ. Мы простились: онъ съ Клементомъ пустился въ опасный путь, а я остался ночевать почти на открытомъ воздухъ.

Какъ Богъ пронесъ его въ темнотъ! подумалъ я, взглянувъ на ужасы, меня окружающіе; но скоро п самъ среди дня долженъ былъ поручить себя Его святому покрову. Это было въ самый день Рождества Христова; мученія, которыя потомъ перенесъ я въ первые три дня праздниковъ, безъ всякаго преувеличенія позволю я себъ назвать адскими. Морозъ, въ полдень солнечными лучами нъсколько смягчаемый, ночью дълался трескучимъ. Весь закутанный отъ него и затянутый, не могъ я безъ большихъ усилій владъть членами и, сидя неподвижно на конъ, коимъ не управлялъ, слъдовалъ въ молчаніи за проводникомъ-Бурятомъ. Скалы непмовърной вышины, почти безъ отвъса, перпендикулярно иногда поднимались передо мной, и я долженъ былъ

<sup>1)</sup> Все одни мущины; Китайки пикогда за каменную ствну не перевзжають.

<sup>\*)</sup> Единожды повсегда пазваніе крапости или острога въ Сибири принадлежить по старой памити мастамъ накогда худо украпленнымъ деревяннымъ палисадомъ.

явать на нихъ троною, зигзагомъ пробитою по ихъ бокамъ. Съ ихъ вершины, кедровые явса, растущіе въ долинахъ (тутъ называемыхъ надями) казались мив засохшею травой, и я съ такою же опасностію, долженъ быль въ нихъ спускаться. Шумные водопады образовали винзу рвчки, коимъ быстрое теченіе не давало замерзать; чтобы переходить ихъ въ бродъ, надобно было погружаться въ нихъ, имѣя воды по грудь лошади; онѣ часто грозили намъ потопленіемъ, и сверхъ того легящія отъ нихъ брызги замерзали на моемъ платьв и обуви. Насъ всего шесть человъкъ: я, слуга мой Гаврила, проводникъ, да три верховые Бурята, которые подъ уздцы вели выочныхъ лошадей. Къ счастію не показывались дикіе звъри, кои во множествъ туть витаютъ; а то бы плохо намъ было: Буряты вооружены были широкими ножами, но ружей и пистолетовъ у нихъ вовсе не было.

Тоть, кто по этому пути провхаль бы лютомъ, несмотря на всвето неудобства и опасности, могь бы замютить дивныя красоты сихъмьсть; маю было не до того: я быль въ совершенномъ отчаний и почти безнамятствю. Одна неприступная громада служила подножиемъ другой, и мию казалось, что я достигаю до небесь; я быль выше того, что такъ называють, и у ногь моихъ могь бы видють облака, еслибъ не вездю было ясно. Изрюдка попадались мию равнины, длиною съ версту или немного болю; тогда не имюль я нужды каблуками возбуждать къ быстротю спасительную подъ собой скотину: надъ пропастями съ осторожностію переступая нога за ногу, туть, какъ бы понимая меня, принималась она скакать во всю прыть.

Бъда одна никогда не приходить. Васильчиковъ взяль съ собою единственнаго Бурята, который немного зналь по-русски, и я съ монми спутниками могь объясняться только пантомимой. Въ торопяхъ, уже върно неумышленно, служитель его захватиль все събстное, запасенное нами, частію въ Кяхтъ, частію въ Харацайской кръпости, вареное и жареное мясо, вино, хлъбъ и сухари. Подъ именемъ станцій въ тридцати пяти, иногда въ сорока верстахъ одна отъ другой, построены были юрты, то-есть осмиугольныя бревенчатыя избы безъ печей, съ широкимъ отверстіемъ посреди крыши; при нихъ находились проводники и лошади. Самыя Монгольскія названія ихъ пугали слухъ: Укыръ Чолонъ, Баянъ Хусунъ, Шара Озорга, Мондокуль. На нихъ надвился я немного утолить свой голодъ. Что же ъли сіи несчастные? Баранье сало, да кпринчный чай! \*) У меня вся внутренность поворо-

<sup>\*)</sup> Кирпичный чай делается изъ молоденькихъ, тоненькихъ прутиковъ чайнаго дереза, которые илотно сколачиваются въ кирпичи. Ихъ режутъ Монголы, толкутъ и варить въ водъ, прибавляя оксучато масла; это ихъ щи.

тилась. Только по двъ таковыхъ станцій въ состояніи быль и сдълать въ одинъ день и по ночамъ останавливался въ юртахъ; а въ нихъ что за ужасъ и что за мерзость! Я ложился на нары, подлъ стъны, которая была не законопачена, ибо не было возможности приблизиться къ нылающему посереднить костру: вокругь него сидъли на корточкахъ Буряты обоего пола, старые и малые, законченые, совстяв нагишомъ, съ овчиннымъ тулуномъ на плечахъ и за спиною. Простите мить, чувствительный читатель; ихъ главное занятіе состояло тутъ въ ковать насъкомыхъ, коими наполнена была ихъ одежда.

Итакъ, почти четверо сутокъ, ни одной минуты не подышавъ теплымъ воздухомъ, ничего не выпи, изнуренный, разбитый, полузамерзшій, нахонецъ 27-го числа въ вечеру почуялъ я берегь. Десять верстъ не довзжая Тункинскаго острога, открылись мив ровное мъсто и глубокій сивть. Онъ одинъ свътльлся въ темнотъ, а я съ остервенвніемъ, безжалостно толкалъ подъ бока бъдную лошадь свою и мчался во весь опоръ по узкой дорогъ. Напрасно кричалъ мив берейторъ Гаврила, что я сломаю себъ шею: я не слушалъ его, и мои спутники должны были за мной слъдовать. Три раза измученный конь, на всемъ скаку, падаль на колъна, а я ему черезъ голову; но всякое паденіе оканчивалось счастливо: теплая шинель, шуба, халатъ и прочее и прочее, во что я былъ закутанъ, превратили меня въ подушку, и меня бросало на снътъ.

Воть я въвхаль въ Тункпнскій острогь; въ немъ была улица, были дома, въ нихъ свътился еще огонь, и я обрадовался, какъ будто лъть десять того не видалъ. Изъ состраданія, Васильчиковъ возвъстилъ о скоромъ прівздв моемъ; меня дожидались и отвели ту самую квартиру, на которой онъ останавливался. Хозяинъ былъ старый, отставной казачій офицеръ, который праздновалъ имянины или рожденіе одного изъ членовъ многочисленной своей семьи. Къ счастію, когда я прівхалъ, вечерній пиръ приходиль къ концу; такъ много было напечено и наварено, что можно было еще десять голодныхъ накормить, а не меня одного. Давъ мнъ большую, опрятную, выбъленную, теплую, даже жаркую комнату, скоро оставили меня въ покоъ; прежде нежели я легъ, выпросилъ я горячей воды и весь вымылся. Нътъ, не забыть мнъ той блаженной мипуты, когда послъ толикихъ страданій увидълъ я себя на мягкомъ пуховикъ, покрытомъ чистою простыней подъ славнымъ стеганнымъ одъяломъ!

Прежде нежели оставлю Тункинскій острогь, хочу обернуться къ презръннымъ Бурятамъ, которыхъ наше правительство почитаетъ ни за что; а они — одинъ изъ тъхъ безцънныхъ подарковъ, кои въ неистощимой щедрости сдълало намъ Провидъніе. Что еслибъ они одарены

186 вуряты.

были эпергіей, подобно Черкесамь? Алтай сдулался бы для насъ хуже Кавказа; въдь ихъ предки были первыми сподвижниками Чингисъ-Хана; а они, старый и вмъсть младенчествующій народь, смиренно и покорно населяють всв владенія наши отъ Бухтармы до Нерчинска и вокругь всего Байкала. Я уже познакомился съ ними въ Кяхтъ \*). Во время прогулки изъ нея въ Кударинскую слободу, своротивъ съ дороги, завзжаль я въ извъстную, большую, деревянную ихъ я нашель ея стыны отъ потолка до низу обитыя холстомъ, на коемъ въ семь или въ восемь ярусовъ изображены были сторукіе, стоглазые, иные весьма неблагопристойные уроды, ихъ идолы. Вокругъ кумприи была ограда, и внутри ея видълъ я первое основание ихъ повъйшаго образованія, школу, и двадцать мальчиковъ, учащихся грамоть, только не-Русской. Не болье ста льть тому, принадлежали они еще къ шаманству; кто-то изъ Тибета завезъ къ нимъ священныя книги, и они всё приняли Ламайскую вёру: воть доказательство, что разсудокъ можеть на нихь действовать. Гораздо после насъ, Англичане прислали къ нимъ просвътителя, г. Свана, методиста или квакера; онъ нъсколько лътъ прожилъ въ Пркутскъ на Русскомъ жалованьъ и, о счастье! ни одного не успълъ обратить въ христіанство; это было бы черезчуръ стыдно нашему духовенству. Теперь слышу я, что двадцать тысячь Бурять сделались православными, шесть тысячь учатся Русской грамотъ съ успъхомъ, и почти всъ принялись за соху, когда въ мое время они и хльба не умъли ъсть. Благословенъ будь, кто бы онъ ни былъ, виновникъ ихъ перерожденія! Буряты или Братскіе, какъ ихъ тамъ называютъ, не что нное какъ Монгоды, настигнутые Русскими и отъ нихъ не бъжавшіе; они въ безпрестанныхъ сношеніяхъ со степными братіями своими, Китайскими подданными. Я вижу въ нихъ цъпь, которую Россін самъ Богъ вложиль въ руку; стоить только нъжненько ее потянуть, чтобы привлечь всё другія Монгольскія племена.

Послъ жестокихъ морозовъ сдълалась почти оттепель, когда, проспавии полсутки, 28-го Декабря, изъ Тункинскаго острога отправился я въ перекладныхъ, крытыхъ саняхъ. Право, человъкъ болъе плоть чъмъ духъ: вспоминая еще вчерашнее, чувствовалъ я себя совершенно счастливымъ. На другой день, 29-го числа, пріъхалъ я въ Иркутскъ и остановился у прежняго хозяина своего, г. Полеваго.

<sup>\*)</sup> Ихъ тайши или киязьки были два раза у Головкина съ своими супругами, Онъ и ихъ даже не посадилъ, а черезъ переводчика только что любезвичалъ съ ними Когда они выходили, то долго надобно было курить, чтобъ изгвать неспосный духъ ихт коиченыхъ овчинъ, кои онъ одии только покрывали сукпомъ.

Для удовлетворенія любонытства, ничего не могь я лучше избрать: Полевой запимален Европейского политикой гораздо болье чъмъ Азіятскою своею торговлей. Въ немъ была замътна наклонность къ тому, чему тогда не было еще имени и что пынъ называють либерализмъ, и онъ выписываль всв газеты, на Русскомъ языкв тогда выходивния. Во времи последняго моего пребыванія въ Иркутске, узналь я у него о томъ, что мъсяца два передъ тъмъ происходило въ Германін; какъ подлецъ Макъ положилъ оружіе при Ульмѣ, какъ Австрійская армія ретировалась, какъ ученикъ Суворова, Багратіонъ, дрался уже съ Французами и при Голлабрюнъ и Вишау далъ вмъ сильный отпоръ. Маленькій сынъ Полеваго не питалъ еще тогда непависти къ своему отечеству; напротивъ прельщался его славою и написалъ четверостишіе, въ которомъ вкленль, играя словами: Богь рати онъ и На полъ онъ. Послъ тоже самое слышалъ я въ Москвъ, и теперь не знаю, гдъ было эхо, тамъ ли, или въ Иркутскъ? Гдъ повторяли, и кто у кого переняль? Я покамъсть быль доволень и пріятными извъстіями изъ армін надівялся насладиться по возвращеній моемъ въ столицу.

Изъ знаменитаго посольства насъ было тогда четверо изгнанииковъ въ Иркутскъ, и всъ мы, не исключая профессора Клапрота, проводили жизнь у губернатора Корнилова. Генералъ-губернаторъ Селифонтовъ давно уже возвратился въ Тобольскъ. Александра Ефремовна, губернаторша, умъла такъ быть любезна съ купцами и женами ихъ, что для нея согласились они на одинъ вечеръ отказаться отъ своихъ предразсудковъ и встрътить у нея новый 1806-й годъ.

Всьмъ снабжають Сибирь преступленія содыланныя въ Россіи: въ Иркутскъ было даже человъкъ до десяти музыкантовъ. На этомъ вечеръ у губернатора поработали они. Васильчиковъ открылъ балъ съ хозяйкой, а послъ того какъ онъ, такъ и она, такъ и почти всъ мы танцовали до упада: худо ли, хорошо ли, только отъ всего сердца. Дамы были все жены чиновниковъ, а кавалеры (такъ называли тогда танцующихъ) были все мужья чиновницъ. Жены же и дочери купеческія, разряженныя по старинь, въ бархатныхъ и парчевыхъ кофтахъ и юбкахъ, съ шелковыми платками, шитыми серебромъ и золотомъ, повязанными на головъ, нъкоторыя изъ нихъ съ кружевами и косынками на плечахъ, бриліантовыми нитками на шев, такими же серьгами въ ушахъ, перстнями на всъхъ пальцахъ, сидъли неподвижны и какъ будто поневоль смотрыли на богоотступныя забавы. Желая угостить какъ ихъ самихъ, такъ и мужей ихъ, согласно ихъ вкусамъ и обычаямъ, хозяннъ приказалъ, чтобы весь вечеръ подносили имъ не прохладительные, а болбе горячительные напитки; онв не отказывались, пили, краснъли и молчали. Надобно было чъмъ-нибудь и другимъ развеселить ихъ; на нѣкоторое время прекратились танцы и начались фанты; хоронили золото, пѣли подблюдныя пѣсни. Между этимя бабочками, были прекрасненькія; слѣдуя наставленіямъ Иркутскихъ франтовъ, я ни съ одной не позволилъ себѣ слова сказать, онѣ бы обидѣлись; за то, во время игрища, ни одно изъ тайныхъ монхъ рукожатій не осталось безъ отвѣта отъ нихъ. Какіе странные нравы! Послѣ имѣлъ я причины благодарить себя за воздержность въ словахъ.

Были въ Иркутскъ музыканты, были и актеры, слъдственно быль театръ, были и содержатели его; все это составилось изъ ссыльныхъ и ихъ дътей, и должно бы быть изрядно. Играли, однакоже, такъ дурно, что хоть бы на Великороссійскомъ губернскомъ театръ.

Въ первый мой прівздъ, быль я, хотя весьма маловажное, однакоже, офиціальное лицо и потому ссыльныхъ не могь принимать у себя; они же сами держали себя отъ насъ поодаль. Теперь же, какъ частный человъкъ, я не отказывался видъться съ ними, тъмъ болье, что они всъхъ посъщали, и я вездъ ихъ встръчалъ. Несчастіе почитается здъсь почти невинностію, и сосланнымъ, лишеннымъ чиновъ и дворянства, подъ именемъ несчастныхъ, оказывается отъ жителей такое вниманіе, что можно подумать, будто общее мивніе, собственною силой, хочетъ возстановить ихъ въ прежнемъ достоинствъ. Нъкоторые изъ нихъ употребляютъ иногда во зло такую снисходительность.

Двое несчастныхъ, какъ ихъ называють въ Сибири, устроили въ Иркутскъ театръ. Одинъ изъ нихъ имълъ большой чинъ и носилъ знатное имя, князь Василій Николаевичъ Горчаковъ. Отъ природы расто читель и плутъ, еще въ первой молодости, разными постыдными средствами и обманомъ проживалъ онъ чужія деньги. Онъ попаль въ милость къ императору Павлу, который, подъ именемъ главнаго военнаго комиссара, опредълилъ его лазутчикомъ къ принцу Конде. Съ его корпусомъ дълалъ онъ походъ въ Германію и безжалостно обиралъ бъдныхъ, храбрыхъ эмигрантовъ, удерживая часть суммъ, отъ щедротъ Царя черезъ него имъ доставляемыхъ. Послъ того съ полновластію ъздилъ онъ къ казакамъ на Донъ и, наконецъ, назначенъ будучи военнымъ губернаторомъ въ Ревель, только что было принимался грабить Нъмцевъ, какъ императоръ Александръ, вступивъ на престолъ, удалилъ его отъ должности. Въ тоже время богатая жена \*), которой имъніе начиналь онь проматывать, разошлась сь нимь. Лишенный всёхь способовъ кидать деньги, онъ прибъгнулъ къ дъланію фальшивыхъ век-

<sup>\*)</sup> Единственная дочь, которую имълъ онъ отъ нея, была замужемъ за Львомъ Алексъевичемъ Перовскимъ и умерла бездътва.

селей; мошенинчество его скоро открылось, и онъ очутился въ Ир-кутскъ.

Другой, Алексый Петровичь Шубинь, быль жалкое, инчтожное созданіе, блудливый какъ кошка, глупый какъ баранъ. Онъ сдълался жертвой мерзкихъ интригъ одного таварища своего въ Семеновскомъ полку, Константина Полторацкаго, который быль ложнымъ его другомъ и любовинкомъ его жены. Тотъ подучилъ его ныдумать какой-то заговоръ противъ Александра, въ которомъ будто бы отказался онъ участвовать. Чтобы понасть къ Царю въ милость, въ доказательство мести людей, коихъ не умъль онъ назвать и кои странились его пескромности, почью въ Лътнемъ саду прострълилъ онъ себъ руку. Его сослали, а наставникъ и предатель его Полторацкій, который совсьмъ не уменъ, а только изворотливый и смълый буффонъ, остался правъ, какъ послъ того неоднократно, изъ пакостей своихъ, какъ изъ грязи, всегда выходиль онъ чисть и сухъ.

Горчаковъ, лицомъ и взглядомъ, походилъ на ястреба. Шубинъ—
на овцу. Ссылка связала ихъ дружбой, любовь ихъ поссорила. Примадониа, дочь одного сосланнаго Польскаго шляхтича, тайно оказывала
милости обоимъ антрепренёрамъ; когда невърность ея открылась, сумашедшіе вызвали другъ друга на поединокъ. Ихъ до него не допустили,
й всъ взяли сторону Шубина; Горчакова же послали въ Тункинскій
острогъ. Черезъ нъсколько времени воротился онъ изъ него; но Шубинъ торжествовалъ, оставшись одинъ властелиномъ театра и примадонны. Оба, признаюсь, были миъ гадки; но Горчаковъ во сто разъ гаже
низостью души и откровенностію порока.

Третій изгнанникъ, который явился ко мив, казался мив забавнье. Это быль опрятненькій, сухенькій, живой и здоровый шестидесятильтній старичокъ, послъдняя отрасль не весьма извъстнаго, но не менье того истиннаго Русскаго княжескаго рода Гундоровыхъ. Спросить его, за что онъ быль сосланъ, почиталь я нескромностію; а онъ такъ давно нахолился въ Спбири, что никто не помниль причины его заточенія. Самъ же онъ очень хорошо помниль веселую молодость въ Москвъ и быль для меня хроникой стариннаго Московскаго скандала.

Другихъ примъчательныхъ людей въ этомъ родъ я еще не видълъ, кромъ одного Эстляндскаго дворянина, Сталь фонъ-Голстейнъ; но этотъ обществъ не посъщалъ. Онь видно смолоду былъ великій гастрономъ, училъ за деньги поваровъ и на каждомъ большомъ званомъ объдъ, во фракъ, чисто одътый, являлся въ видъ метръ-дотеля и распоряжалъ столомъ. У себя за стуломъ имълъ я честь видъть однофамильца, можетъ быть и родственника, знаменитой писательницы.

Святки хотёлъ я взять въ Пркутскъ. Я не очень спъшилъ изъ него: такой родъ жизни, какой велъ я тогда въ немъ, нравится молодости. Однакоже, патъшась до сыта, 7-го Января, оставилъ я его въ купленной мною огромпой зимией кибиткъ. Главу сію началъ я первымъ выъздомъ моимъ изъ Пркутска, оканчиваю ее послъднимъ моимъ изъ него отъёздомъ.

## XI.

Переправа черезъ Ангару была еще затруднительное, чомы ломы. Рока сія, выходя изъ Байкала, какъ уворяють, имость по дво сажени склоненія на каждую версту; можно себо представить ея быстрину. День стояль совершенно ясный, морозь быль крещенскій, ледъ на ней еще не показывался, и паръ, подобный самому густому туману, подымался съ ея поверхности. Вездо кругомъ было свотло, а на паромо съ трудомъ могли мы различать предметы и поднимались, такъ сказать, ощупью.

Когда же на противоположномъ берегу запрягли миъ лошадей, тогда я точно стрълой пустился по дорогъ. Сибирскую зимнюю ъзду только съ желъзною дорогой можно сравнить. Пока запрягаютъ, что дълается очень скоро, сильный ямщикъ стоптъ передъ тройкой; но лишь только другой сълъ на облучокъ, онъ съ необыкновеннымъ проворствомъ отскакиваетъ прочь. Тогда борзые со станціи на станцію мчатся, не останавливаясь ни на минуту, не переводя духу, по горамъ и оврагамъ. Даже меня, любителя скорой ъзды, такая вихрю подобная скачка сначала изумила; но я скоро привыкъ, и среди скуки нескончаемаго пути была она единственною моею отрадой.

Въ Нижнеудинскъ зашель я только погръться на ту общественную квартиру, на которой передъ этимъ ночевалъ я съ своими товарищами. Чтобы дать понятіе о шибкой ъздъ въ Сибири, скажу, что, выъхавъ 7-го числа въ самый полдень изъ Иркутска и сдълавъ тысячу верстъ, безъ малаго въ трое сутокъ прибылъ я въ Красноярскъ.

Жестокіе морозы и скорая взда утомили меня. Я захотвль вздохнуть на томъ мѣстѣ, которое лѣтомъ показалось мнѣ столь пріятнымъ, и расположился, пробывъ полсутки, переночевать въ немъ. Ученаго Спасскаго не было, я оставилъ его въ Пркутскѣ; городскія власти не сочли нужнымъ меня видѣть, и я долженъ былъ въ совершенномъ уединеніи провести время; между тѣмъ удовольствія совсѣмъ необычайныя ожидали меня въ Красноярскѣ.

Меня отвели къ одному зажиточному мѣщанину Тимофѣеву. Новый деревянный домъ его, узкій и длинный, имѣлъ два жилья, верхнее и нижнее, и въ каждомъ было по четыре комнаты длинныхъ и высо-

кихъ; одна изъ нихъ мив досталась. Ствиы, пичвмъ не бывъ обиты, издавали тотъ сввжій запахъ дерена, который такъ люблю я нъ новопостроенныхъ домахъ; широкія дубовыя ланки, такой же столь, образъ Спасителя съ лампадой въ углу и большая кровать съ бълымъ полотнянымъ пологомъ, вотъ что составляло меблировку моего пріюта, гдв все лоснилось чистотой \*).

Пусть сими подробностями скучають читающіе меня; они властны перевернуть страницу, чтобъ избавиться отъ нихъ: для меня же все драгоцівню въ томъ, что привожу здісь на память.

Семейство моего хозиниа состояло изъ матери его, жены и двухъ дътей, двадцатидвухлътняго сына и шестнадцатилътней дочери. Въ этомъ семействъ, не исключая даже бабушки, все блистало здоровьемъ, свъжестью и красотой. Не знаю, удовлетвореніе ли всъхъ первыхъ потребностей жизни, равенство ли фортунъ, отсутствие ли дурныхъ примъровъ, вездъ встръчаемыхъ въ нашихъ большихъ городахъ, дълали изъ потомства преступниковъ, сосланныхъ въ Сибирь, людей самыхъ добросердечныхъ, сострадательныхъ, простодушныхъ и легковърныхъ; особенно же въ Красноярскъ, можетъ-быть, и самая чистота воздуха сохраняла чистоту нравовъ. Какія бы ни были причины, я, въ моральномъ смыслъ, попалъ въ рай. Сердитый на морозъ, вошелъ я въ отведенную мив комнату съ видомъ угрюмымъ, едва ли не съ бранью на устахъ. Не изъ боязни, а изъ сожалънія все засуетилось, чтобы смятчить мою досаду. Когда я отогрълся, успокоился, переодълся, предложили миъ състь за семейную транезу; я не только не отказался, но, желая загладить свою грубость, старался съ каждымъ изъ членовъ этой семьи быть порознь любезнымъ. Вдругъ я обомлълъ: глаза мон остановились на предметь, которому подобнаго они еще не встръчали. Съ къмъ сравнить его, если не съ безплотными небожителями? Я готовъ былъ преклонить кольна.

Я растерялся въ словахъ, и дъйствіе, произведенное на меня дочерью, было слишкомъ сильно, чтобы не замѣтили его родители. Бѣдняжки, это польстило ихъ самолюбію, и вскорѣ потомъ остался я съ нею наединѣ. А она, ангелъ непорочности, не скоро могла понять меня; но любовь магнетизмъ, когда магнетизёру девятнадцать лѣтъ и онъ немного опытенъ. Тотъ же вечеръ признанъ я женихомъ и съ симъ

<sup>\*)</sup> Обвиняютъ Русскихъ въ неопрятности; гдъ же встръчалась она съ нищетой? Въ комфортабельной Англіи заглянуть бы въ убъжища послъдней. Суровый климатъ и крайніе недостатки заставляють нашего мужика на узкомъ пространствъ собирать нъ тепломъ гнѣздъ все, что ему дорого, семью и достояніе свое, дътей и скотину. Но лишь только выбьется онъ изъ нужды, посмотрите, какъ раскраситъ онъ свою свътлицу, какъ начиетъ ею любоваться, холить и мыть ее.

званіемъ пріобрѣль много вольностей и привилегій. Что мнѣ было дѣлать? Ничего не требуя, я на все готовъ былъ согласиться; я не обманываль, а обманывался. Выдумаль же я только важныя бумаги, которыя приказано мнѣ будто отдать въ столицѣ, да родительское благословеніе, котораго никогда бы не получилъ; а до того просилъ все дѣло держать какъ семейный секретъ. Вмѣсто полусутокъ, пробылъ я три дия; я бы пробылъ тридцать, триста шестьдесятъ, я бы пробылъ всю жизнь, еслибы разсудокъ не восторжествовалъ. И не онъ одинъ: я слишкомъ любилъ, чтобы хотя на минуту забыть долгъ чести.

Но что за блаженство любить со всею свъжестію, неиспорченностію чувствъ и находить взаимность въ созданіи чистомъ, неонытномъ! Какой источникъ нъжности женское сердце, когда Върочка, почти безграмотный ребенокъ, такъ живо умъла объяснять ее! Всъ слова ея до единаго я помню и могь бы здёсь помёстить; но разговоры наши останутся въчною тайной между нами и Небомъ. Какъ ни влюбленъ я быль, но я чувствоваль, что нельзя было такую жену представить роднымъ и проклятому обществу, которому мы такъ много жертвуемъ. Върочка была только богата красою и чувствомъ. Разставаясь, мы заливались слезами; когда и пошелъ садиться въ повозку и отецъ сказалъ мнъ: «батюшка-зятюшка, да обойми еще разъ, поцълуй невъсту», я просто зарыдаль. Съ тъхъ поръ ничего не слыхалъ я объ нихъ. Милая Върочка, дружокъ, незабвенный, если ты еще жива, что ты такое теперь? Заботливая хозяйка, добрая старуха, на лицъ которой сквозь морщины нельзя добраться и до слъдовъ прежнихъ прелестей. Но есть мъсто, у меня подъ грудью, на которомъ однажды отразилась небесная красота твоя, и тамъ, по крайней мъръ, остается она неувядаемою.

Трехдневный мой романъ покажется очень глупъ; иные сочтуть меня дуракомъ, который не умълъ пользоваться случаемъ; другіе назовуть подлымъ обманщикомъ, обольстившимъ невинность; многіе скажуть, что не стоило писать о такихъ пустякахъ. Воля ихъ; но чтобы среди грустныхъ и тяжкихъ воспоминаній, не останавливаясь, въ ихъ угодность прошелъ я мимо самаго усладительнаго, это дъло невозможное. Какъ требовать отъ путника, чтобы, встрътивъ цвътокъ на безплодной степи, онъ не остановился полюбоваться имъ, или звъздочкой, сквозь облака ему сіяющей?

Дорогой быль я грустень, часто навертывались у меня слезы, и я много разсуждаль съ собою о предразсудкахъ свъта, такъ тиранствующихъ межъ людьми. О войнъ съ Французами вспомниль я только, приближаясь къ Томску. Я пріъхаль въ него за полночь и долженъ быль остановиться на ночтовомъ дворъ. Лишь только разсвътало, быль я уже у губернатора Хвостова, Василій Семеновичь обошелся со мною

учтиво и даже церемонно, но не сдълаль мив никакого приглашенія, ни мальйшаго вопроса на счеть посольства. Этоть почтенный и скучный человъкь быль великій тяписловъ, и на мон вопросы о томъ, что прочисходило въ Германіи отвъчаль такъ неопредълительно, отвлеченно, двусмысленно, что я пичего не могь понять. Я увидълъ, что мив въ Томскъ дълать нечего, воротился домой, поълъ, спросиль лошадей и пустился далъе.

Какъ трупы и вкоторыхъ людой въ гробу бываютъ лучие, чемъ живые, когда исчезаютъ безобразивше ихъ угри и волдыри, такъ и Бараба понравилась мит одътая въ бълую ризу, особенио же когда въ холодную, ясную, но тихую почь, катился я во весь духъ но гладкой ся тогда равинить, которую луна всю осыпала серебряными блестками. Въ Каннскъ, въ Канновомъ городкъ, какъ называлъ я его, пришло мит въ голову сдълать лишнихъ триста верстъ, чтобы не вытажать изъ Сибири, не увидъвъ главнаго, древитивато ея города, Тобольска.

При лунномъ свъть выбхаль я въ незнакомый еще миж городъ Тару, который когда-то, при царяхъ, былъ кръпостію, но который, до царствованія Павла, имъль комендантовъ. Послъдній изъ нихъ оставался туть на жительствъ. Лишь только узналь онъ о моемъ прівздъ (что въ маленькихъ городахъ дълается очень скоро), то самъ прибъжаль за миою, чтобы тащить къ себъ на вечеринку, какъ неуклюже, по дорожному, ни быль я одъть. На ней нашель я гусли, флейту, танцы и барынь; самъ же старый коменданть, съ своими шестьюдесятью и болье годами, пошель очень важно выступать полонею. Онь прозывался Иванъ Васильевичъ Зеленой, хотя по лътамъ былъ онъ совствъ не зеленъ, а лицомъ весьма багровъ; о Европт какъ онъ, такъ и гости его мало заботились, и я ничего не могъ у нихъ узнать; о самой Россіи, гдв онъ никогда не бываль, говориль онъ почти какъ о чужомъ государстей; признавался однакоже, что передъ смертію хотьлось бы ему котя разъ взглянуть на Питенбурхг. Мнъ стало скучно, карикатурные балы были мев не въ диковинку, я усталъ и скоро отретировался и поспавъ часика три-четыре, до свъта ужхалъ изъ Тары.

Я продолжаль вхать все также шибко, и станціи, право, какъ будто мелькали передо мной. Воть показался и Тобольскъ? Главнымъ украшеніемъ служила ему крутая укрвпленная гора, на высотв которой стояли каменный сгорввшій намъстническій домъ, соборная церковь и арсеналь, въ коемъ какъ святыня хранилось знамя Ермака и доспъхи его; самый же городъ выстроенъ былъ внизу. Слъдуя обычаю старины, безъ всякаго приглашенія, выъхалъ я прямо къ старинному Кіевскому знакомому, пріятелю моихъ родителей, Никол. Никол. Дурасову,

Сибирскому почтъ-директору. Они оба съ женой Варварой Яковлевной, Кіевскою уроженкой, обрадовались мив какъ земляку, какъ родному. Онъ былъ человъкъ благоразумный и весьма пріятнаго обхожденія; она же добрая, милая говорунья. Тутъ у почтъ-директора за новостями мив недалеко было ходить: всё прочитанныя газеты принесены мив. Увы. зачъмъ мив было такъ спъшить! Все разомъ узналъ я и былъ убитъ какъ громомъ.

Не знаю, откуда у иныхъ берется патріотизмъ, когда я вижу такъ много людей, лишенныхъ чувства любви къ отечеству? Много хвалиться имъ кажется нечего; я полагаю, что оно должно быть врожденное, какъ всякая другая страсть, похвальная, простительная или постыдная, какъ страсть къ музыкѣ, къ древностямъ, или къ игрѣ и къ вину. Можетъ быть, это не что иное какъ особаго рода хвастовство; одинъ чванится жилетомъ, прической, другой лихими рысаками, а я люблю хвастаться пространствомъ, силою и богатствомъ моей отчизны, умомъ и храбростію моихъ согражданъ; у всякаго свое. Виноватъ ли же я, что нахожу мало охотниковъ до того, что самъ такъ люблю?

Дикіе народы соединяются на защиту существованія и собственности и на похищеніе ихъ у сосъдей; у нихъ общее горе, общія радости, вотъ весь ихъ патріотизмъ. Но и сіп узы еще довольно кръпки. Когда же просвъщение, коснувшись народа новаго, станетъ въ немъ распространяться, то малое число имъ образованныхъ начинаетъ презирать толпу согражданъ и почитать земляками опередившихъ ихъ въ знаніи, и тогда любовь къ родинъ дълается принадлежностію однихъ низшихъ классовъ. Кажется Невтонъ (ни за что не назову его Ньютономъ) сказалъ, что поверхностная философія истребляетъ религію, а глубокая утверждаеть въ ней людей. Такъ точно начало просвъщенія бываеть вредно для патріотизма; надобно ему всюду разлиться, чтобъ сказанное чувство обратилось въ благородное достояние всей націи. Сынъ крестьянскій, котораго взяли на барской дворъ, особливо когда онъ побываетъ въ народномъ училищъ, смотритъ съ отвращениемъ на родимую избу и на братьевъ-неучей; но не гадко ли на него самого смотръть благомыслящимъ людямъ? Но если съ высокими чувствами достигаеть онъ высшаго просвъщенія, то съ покорностію поклонится матери и съ нъжностію обниметь ее.

Туть въ Тобольскъ, правда въ Спбири, печаль моя казалась непонятною, чуть ли не смъшною. Казалось, говорили, да какое ему дъло? Приказана ему что ли Россія? Аустерлицъ ровно ударилъ меня по щекъ. Величіе происшествія должно бы было меня нъсколько утъшить: битва трехъ императоровъ напоминала и Фарсалу, и Акціумъ. Вольно мнъ было даже самое имя Остръльницъ, обстръленными на-

ними солдатами угаданное название, данное мъсту сражения; оно какъ будто находилось уже из Польшь, из землъ Славинской, нашей. Безъ грусти не могъ и также вспомнить цари, боготворимаго Александра, столь скромнаго въ счасти, ныпъ съ поникшимъ отъ стыда челомъ возвратившагоси въ свою столицу, и безъ досады слышать грубыя замъчания, что ему не слъдовало бы путаться не въ свое дъло.

Хозиева, можеть быть, не разділни моей нечали, старались, однакоже, утінить мени. Дурасовъ повезъ мени ко всімь властимъ и потомъ пригласиль ихъ къ себі на обідъ, данный, какъ увітряль онъ, по случаю моего пріїзда. Генераль-губернаторъ Селифонтовъ, которому представлялся я въ Иркутскі, первый позваль меня обідать; послів него два Иймца, гражданскій губернаторъ Гермесъ и вице-губернаторъ Штейнгель, сділали тоже.

Первый изъ двухъ, бывшій артилеристь, Богданъ Андреевичъ Гермесъ, съ многочисленнымъ семействомъ, жилъ однимъ жалованьемъ, слъдственно скромно, даже скудно; къ тому же не охотникъ былъ много говорить, и потому въ Великороссійскихъ губерніяхъ нашли бы его дурнымъ губернаторомъ. Но въ Сибири его любили и уважали за его безкорыстіе, доброту и строгость только въ случаъ надобности. Другой, отставной морякъ, Иванъ Өедоровичъ Штейнгель, немного богаче перваго, но столько же честенъ, былъ сообщительнъе и нравомъ нъсколько веселье его.

Почтенный старикъ, Иванъ Осиповичъ, жилъ также не слишкомъ великолъпно, хотя получалъ содержаніе, по тогдашнему времени, довольно большое. Скоро долженъ былъ наступить для него черный день, и онъ на него какъ будто берегъ денежку. Съ нимъ были жена и дочь; да сверхъ того находились при немъ, въ званіи чиновниковъ по особымъ порученіямъ, два сына, молодые люди, ничъмъ не замъчательные.

Онъ казался унылъ, не зная, впрочемъ, до какой степени повѣрятъ въ Петербургѣ неосновательному, можно сказать, ложному доносу посла. Богу дасть онъ отвѣтъ, этотъ графъ Головкинъ, не столько еще за легкомысленную жестокость, съ которою свергнулъ онъ невиннаго, заслуженнаго старца, сколько за ужасныя отъ того послѣдствія для Сибири. Болѣе двадцати лѣтъ прошло съ тѣхъ поръ, какъ не терзаетъ ее преемникъ Селифонтова, Пестель, а имя его жителями ея съ проклятіями еще передается внукамъ. Какъ имя сіе напоминаетъ моровую язву, такъ самъ онъ былъ продолжительнымъ бѣдствіемъ въ Сибири. Другіе люди бываютъ жестоки изъ трусости, изъ мщенія, изъ желанія выслужиться, можетъ быть, съ намѣреніемъ быть полезными; а этотъ человѣкъ любилъ зло, какъ стихію, безъ которой онъ дышать не можетъ, какъ рыба любить воду. Никогда еще Сибирскій

край не быль управляемь столь достойными людьми, каковы были три губерпатора, Гермесь, Хвостовь и Корниловь; при Пестель скоро ни одинь изъ нихъ не остался на мъстъ. Гермесь съ Штейнгелемъ заблаговременно успъли убраться въ Пермь къ Модераху; Корниловъ же и Хвостовъ, мало-по-малу опутанные его кознями, привлечены имъ были къ отвъту въ Сенатъ. Не смъя показаться въ Сибири, гдъ ожидало его убійство, онъ правиль ею изъ Петербурга посредствомъ подобныхъ себъ изверговъ, коимъ выпросилъ онъ тамъ губернаторскія мъста. Находясь въ столицъ, онъ безпрестанно новыми обвиненіями преслъдоваль двухъ несчастныхъ, которые около десяти лътъ томились подъ судомъ. Истина наконецъ восторжествовала: они оправданы, сдъланы сенаторами, а онъ удаленъ отъ службы. Въ другомъ государствъ былъ бы онъ повъщенъ. Надъ преступнымъ сыномъ его свершилась впослъдствіи сія праведная казнь, которую, можеть быть, онъ гораздо болъе его заслуживалъ.

Разставаясь съ Сибирью, которую, если Богъ милостивъ, никогда не увижу, позволю себъ здъсь нъкоторыя размышленія о ней. Она была завоевана, можно сказать, открыта въ одно время почти съ Англійскими колоніями, нынъшними Съверо - Американскими Штатами. Британское правительство ничего не щадило, чтобы сдълать для себя полезнымъ пріобрътеніе первыхъ владъній своихъ за океаномъ; для заселенія ихъ употребляло самыя безчеловъчныя средства. Двухвъковыя усилія сего правительства мудраго, искуснаго, дъятельнаго увънчались совершеннымъ успъхомъ. Много способствовали ему просвъщеніе, расчетливый умъ и предпріимчивость частныхъ лицъ, богатъвшихъ на пріобрътенной ими землъ. Чъмъ же кончилось? Миліоны сыновъ Англіи отреклись отъ нея, возстали на нее, побъдили, освободились и сдълались первыми, почти единственными ея соперниками. Кто знаетъ! Тоже самое когда-нибудь случится и съ Вандименовою землей: у торговаго народа нътъ другихъ узъ, кромъ барышей.

Безпечная Россія всегда смотрѣла на Сибирь, какъ богатая барыня на дальнее помѣстье, случайно ей доставшееся, куда она никогда не заглядывала, управленіе коего совершенно ввѣрено прикащикамъ, болѣе или менѣе честнымъ, болѣе или менѣе искуснымъ. Помѣстье всегда исправно платитъ оброкъ золотомъ, серебромъ, желѣзомъ, мѣ-хами: ей только и надобно; о нравственномъ и политическомъ состояніи его она мало заботится. Крестьяне, ходя на промыселъ и подвигаясь все впередъ, наткнулись на транзитную Китайскую торговлю: тѣмъ лучше: и имъ прибыль, и госпожѣ.

Какъ не признать, что во время дремоты нашей, у изголовья самимъ Богомъ приставленъ къ намъ ангелъ-хранитель? Зачёмъ же намъ

слишкомъ хлопотать? Въ свое время все полезное придетъ къ намъ само собою. Когда мы больно пачиемъ мудрить, всегда надълаемъ глупостей; извъстно, что мы мастера все испортить. Все идетъ намъ въ прокъ, даже лівность и невізжество нашихъ дворянъ. Что еслибъ, отъ природы ко всему способные, они вздумали почти задаромъ покупать въ Сибири больнія пространства дінственной земли и переводить на нихъ крестьянъ (что никогда запрещено не было)? Какими бы владътельными князьями могли они сделаться! \*) Но къ счастію, имъ это не приходило въ голову; имъ пріятиве было вести праздную жизнь въ деревняхъ или въ столицахъ, щеголять Европейскою болтовней. Итакъ въ Сибири ивтъ ни одного помъщика: все казенное, все Божье, да государево. Чиновники всв присылаются изъ Россіи; пробывъ ивсколько лътъ, когда они волею или неволею оставляютъ службу, то опять въ нее же возвращаются. Духовенство вездъ у насъ бъдио; миліонщики-купцы также не владіноть землею, иміноть только дома и капиталы и торгъ ведуть по большей части черезъ Россію. Однимъ словомъ, Сибирь, какъ медвъдь, сидитъ у нея на привязи.

Кто можеть знать будущее? Но судя по настоящему, не видно и возможности отдълиться ей отъ насъ. Она такъ велика, такъ бъдна жителями, сообщенія между ними такъ затруднительны, что всякая попытка будеть неудачна. Тогда какая польза для государства владъть безпредъльными, необработанными пустошами? Развъ мало пользы имъть на въчныя времена въ запасъ достаточное количество земли для умножающагося народонаселенія? Оно только можеть идти опять изъ той же Россіи: когда Оренбургская губернія и южная часть Пермской преисполнятся жителей, тогда они ровными, довольно густыми массами будуть подвигаться и населять Тобольскую. Такимъ образомъ, Россія будеть все расти, по мъръ того какъ Сибирь будеть укорачиваться. Только Китайская граница и особенно Амуръ суть мъста, о коихъ позаботиться было бы не худо.

Съ самаго вывзда изъ Красноярска, чувствовалъ я неодолимую тоску; извъстія, полученныя мною въ Тобольскъ, должны были ее умножить, а образъ жизни, который въ немъ вели, не могъ уменьшить ее. Всъ веселія ограничились для меня четырьмя сытными объдами, и хотя

<sup>\*)</sup> Недавно въ Саратовской губерній, на степи, близь Иргиза, на нетронутой земля, съ малыми средствами поселился одинъ помъщивъ, Колокольцовъ. Прилежно занимаясь разработкой ся, носредствомъ "не рабовъ-Негровъ, даже не кръностныхъ мужиковъ, а вольнопаемныхъ, онъ въ итсколько лѣтъ до того успълъ разбогатѣть, что этого человъка, генія агрономіи, стали подозрѣвать въ разбояхъ и въ дѣланіп фальшивыхъ ассигнацій. Примъръ его могъ бы возбудить къ подражанію; къ несчастію, онъ убитъ въстепи невъдомо къмъ.

по вечерамъ была несносная скука, я не искалъ развлеченій и не полюбопытствовалъ даже взглянуть на театръ, который тутъ находился подъ управленіемъ также сосланнаго дворянниа, Василія Васильевича Пассека. Я бы скоро оставилъ Тобольскъ, но морозы начали доходить до сорока градусовъ, и я все выжидалъ, чтобы холодъ уменьшился. Долъе пяти или шести дней прождать я не могь и выъхалъ въ ужасиъйшій морозъ, какой я запомню.

Въ закутанной отовсюду кибиткъ, надобно было еще мнъ думать о спасеніи ушей и носа; приподнявъ шубу и завязавъ ее надъ головой, сидълъ я въ совершенныхъ потьмахъ; куда какъ мнъ весело было! Съ двумя уъздными городами, Тюменемъ въ Тобольской губерніи и Камышловымъ Пермской, обошелся, я какъ съ простыми станціями, только что погрълся въ нихъ, да перемънилъ лошадей. Въ одиннадцать часовъ вечера, 3 Февраля, пріъхалъ я въ Екатеринбургъ.

Не скоро ночью могъ я отыскать какого-то полицейскаго, который привель меня къ какимъ-то мъщанамъ на краю города. Они чтото косо посмотръли на меня, однакоже отвели въ небольшую горенку, гдь, уставь отъ мороза, съ удовольствіемъ я началь дышать теплымъ воздухомъ и расправлять отъ неподвижности и холода онъмъвшіе мои члены. Прежде нежели легъ спать, немного укръпилъ я себя простою пищей; вдругъ среди сладости перваго сна пробужденъ я былъ необыкновеннымъ шумомъ. Тонкая перегородка отдъляла меня отъ образной или молельной; хозяева мон были раскольники, это было наканунъ воскреснаго дня п, ровно въ полночь, начали они безъ священника совершать свое богослужение. Какъ объяснить, сколь нестерпимы были для слуха чтеніе и пъснопъвіе ихъ? Какъ описать мое бъщенство, отчание мое? Много нагръшилъ я въ эту ночь. Вдали отъ слуги моего, который спаль въ другомъ мъсть, забывъ и страхъ, и долгъ христіанства. не владъя собою, громкими ругательствами и проклятіями сопровождаль я моленія ихъ; ими покрываль я иногда голоса ихъ, но мой чаще быль заглушаемъ ихъ возгласами и бормотаньемъ. Я давно уже умолкъ, а они долго еще продолжали крики и визги свои. Какъ бы отчитавъ бъснующагося, незадолго передъ разсвътомъ оставили они меня въ поков. Спльное волнение въ крови рано разбудило меня.

Я всиомниль Софью Карловну Иввцову, одвлся и въ морозъ пошель ившкомъ ее отыскивать. Найти было нетрудно, въ увздномъ городв, генеральскій собственный, каменный домъ въ два этажа. Я быль допущень къ генералу, котораго нашель я въ залв, среди стоящихъ вокругь него штабъ-и оберъ-офицеровъ его полка. Я отнюдь не быль пораженъ величіемъ сего зрвлища, тъмъ болве что съ перваго взгляда, Аггей Степановичъ показался мив фельдфебелемъ, который только что надъль генеральскій мундиръ и ленту. Объяснивь ему свое ими и качество, я прибавиль, что, нользуясь приглашеніемъ его супрути, желаль бы и ей представиться. Онъ отвъчаль мив сухо и даже сурово: «она на сносяхъ брюхата, вамъ нельзя се видъть». Я поклонился, новернулся и вышель. На лъстинцъ слышу, что кто то мени догоняеть; норовнявшись со мной, невысокаго роста, толстенькій человъкъ въ военномъ мундиръ обратиль ко мнъ слъдующія слова: «Мив, право совъстно за нашего генерала, онъ совсьмъ не умъсть жить; такіе гости, какъ вы, у насъ ръдки; надобно стараться ихъ удерживать. Позвольте мнъ предложить вамъ мон сани и нроводить васъ въ одигь домъ, гдъ уже, конечно, будуть умъть оцъпить васъ. Что могло быть любезиве такого предложенія? я принялъ его.

Проводникъ мой былъ Екатеринбургского полка подполковникъ Кореневъ, а повезъ опъ меня къ женъ геперала, то-есть оберъ-берггаунтмана четвертаго класса, Ивана Филиповича Германа, начальника Горнаго Правленія, Елисаветь Гавриловив, урожденной Качькъ. Мужъ быль въ Петербургь, а жена дъйствительно заставила меня красиъть отъ любезности ея привътовъ. Она не хотъла отпустить меня до объда, на который пригласила къ себъ; и когда, по окончании его, началъ я раскланиваться, чтобъ идти домой и въ тотъ же день огправиться далъе въ дорогу, она объявила мнъ, что этому не бывать, что повозка моя у нея въ сарав, а пожитки мои въ пустомъ кабинетв ея мужа. Когда же я сталь отговариваться, она отвъчала мнъ: «Неужели въ Петербургъ молодые люди такъ грубы, что не уважаютъ просыбами женщинъ? Нътъ, вы не будете такъ неучтивы, чтобъ отказаться отъ бала, который сегодня я даю въ честь вашу и на который созвала я весь городъ». Что мит было дълать? Послъ худо проведенной ночи, посль дурнаго пріема утромъ, я совершенно быль оглушень расточаемыми миъ ласками, и далъ г-жъ Германъ распоряжаться мною, какъ ей было угодно.

Надобно, однакоже, описать наружность любезной моей хозяйки и внутренность ея семейства. Отъ роду было ей лътъ сорокъ, если не болъе; въсу въ ней было пудовъ сорокъ, если не болъе; она была рыжевласая, и рябины на лицъ ея спорили за мъсто съ веснушками. Она должна была имъть великую тълесную силу, ибо толщину свою носила съ необычайною живостію и легкостію. При ней находились двое дътей, девятнадцатильтняя дочь и восемнадцатильтній сыпъ, уже горный офицеръ; меньшіе сыновья отданы были въ Горный Корпусъ. Дочь была не дурна собою и чрезвычайно скромна; я скоро замътилъ, что представившій меня Кореневъ въ нее влюбленъ, ищетъ руки ея и всячески старается угодить матери.

Но зачемъ при такой взрослой девице, подумалъ я, гувернантка четырьми годами ея только старъе? Мадамъ Легранъ, какъ замътилъ я, принадлежала въ такому роду женщинъ, которыя похищають названіе мадамы, хотя, впрочемъ, онъ сами съ достовърностію не помнять эпохи, въ которую лишились права называться мамзелями. Она пустилась разсказывать про мадамъ Браншю и другихъ оперныхъ пъвицъ въ Парижъ, какъ будто про какихъ принцессъ; въ вольномъ семъ разсказъ не утапла она ни одной изъ ихъ слабостей, а изъ простонароднаго слога, жонг и жавонг, ел повъствованія, заключиль я, что у которой-нибудь изъ нихъ должна она была находиться служанкой. Къ счастію молодой Германъ, была она болъе повъренною въ дълахъ матери, чъмъ ея наставницей. Чтобы дать понятіе о непринужденности ея обхожденія съ мущинами, скажу, что, во время бала, найдя меня въ кабинетцъ, куда зашелъ я отдохнуть, она безъ церемоніи съла мив на кольни и объ руки закинула мив за голову: внезапно показалась хозяйка и громоносный взглядъ ея заставиль ее вскочить.

Не съ одной этой стороны поведена была противъ меня атака: Елисавета Гавриловна все со мной танповала, и я сначала думалъ, что отъ усталости такъ кръпко жметъ она мнъ руку. На этотъ счетъ былъ я отъ природы тупъ, совсъмъ не избалованъ прекраснымъ поломъ и нескоро могъ догадаться, чего отъ меня хотятъ; но тутъ уже дъло было очевидное. Въ цълыя сутки я почти минуты не имълъ отдыха и когда пошелъ къ себъ въ компату спать, то заперся; ну что много извиняться, виноватъ, струсилъ!

Я ожидаль, что на другое утро встрътять меня съ холодностію; вмъсто того, меня просто начали гнать съ двора, говорить, что меня не удерживають, что въ дорогъ заживаться не должно. Мнъ стало досадно. Наканунъ на балъ одинъ горный чиновникъ, пятаго класса Иванъ Козмичъ Савковъ, подошелъ ко мнъ и сказалъ потихоньку, что Софья Карловна въ отчаяніи отъ неучтивости своего мужа, что она проситъ меня не уъзжать, не повидавшись съ нею и не принявъ отъ нея порученій къ родителямъ въ Пермь и что самъ мужъ ея приказалъ принять меня, коль скоро я приду. Этимъ случаемъ не оставилъ я воспользоваться.

Я уже успъль замътить, что въ Екатеринбургъ пъть большаго согласія между двумя въдомствами: военнымъ, и горнымъ, и что въ обопхъ станахъ встръчаются переметчики. Я гордо возвъстилъ г-жъ Германъ, что немедленно уъду, но что напередъ долженъ увидъться съ
г-жей Пъвцовой, и пошелъ къ сей послъдней.

Мужъ ея быль правъ, она едва могла передвигаться, но и въ семъ состояніи была мила и пріятна. Не такъ уже смотръль я на нее, какъ за семь мѣсицевъ передъ этимъ: въ головъ моей все еще былъ одинъ свѣжій женскій образъ, при которомъ въ глазахъ моихъ номеркии другія женскія прелести. Пѣвцова расхохоталась, когда я съ видомъ горести и смиренія сталъ разсказывать ей о пенонятной для меня внезапной перемѣнѣ въ обхожденіи со мною почтенной Елисаветы Гавриловны Германъ. Но приказанію генерала, нашли миѣ квартиру близко отъ его дома.

Скоро пришелъ ко мив молоденькій Германъ \*), который никакого не хотвлъ принять участія въ несправедливомъ на меня гивъв своей матери и предложилъ мив събздить съ пимъ на Березовскій казенный заводъ, гдв добывается золото. Тамъ потранезинчавъ, спустились мы въ рудники, и такимъ образомъ разъ въ жизни случилось мив побывать подъ землею. Я былъ слишкомъ разсвянъ во время сего соществія въ преисподнюю и ничего особенно любопытнаго не могу сообщить о немъ читателю; только пораженъ я былъ безстыдствомъ и развратомъ работниковъ обоего пола. Вечеръ провелъ я у Пъвцовыхъ и на другой день увхалъ изъ Екатеринбурга, не простясь съ Германшей.

По прівздів въ Пермь, остановился з у прежняго своего хозянна, часовыхъ дълъ мастера Розенберга. Городъ сей имълъ видъ еще болъе унылый чъмъ льтомъ: середъ каждымъ рядомъ низкихъ домовъ стояль валь изъ снъту, на широкихъ улицахъ метелями нанесеннаго. Не располагая тутъ долго пробыть, я въ тотъ же вечеръ пошель къ Модераху съ письмомъ отъ Пъвцовой. Жена его была нездорова, дочери не показывались, и я пробыль съ нимъ наединъ. Онъ сдълался разговорчивъе; замътивъ какое участіе, несмотря на мою молодость, принимаю я въ заграничныхъ происшествіяхъ, началъ онъ изъясняться объ нихъ съ чувствомъ, какъ Нъмецъ временъ Екатерины, который дорожитъ Русскою честію. Съ прискорбіемъ говориль онъ о последствіяхъ Аустерлицкаго сраженія и Пресбургскаго мира; съ негодованіемъ о принятіи двумя курфирстами короны изъ рукъ не всёми признаннаго императора и объ унижении чрезъ то королевскаго достопиства; но въровалъ еще въ могущество Россіи и надъялся на сильное содъйствіе Пруссіи. Утышенный имъ, преисполненный къ нему уваженія, оставиль я его.

<sup>\*)</sup> Его зовуть Өедөрь Пвановичь. Въ немъ были необыкновенный умъ, удивительныя способности и чрезвычайная безиравственность. Послъ нерешель онъ въ военную службу и находился при Оренбургскомъ (нынъшиемъ Санктиетербургскомъ) военномъ губернаторъ Эссенъ. Въ званіи адъютанта управляль онъ всъмъ краемъ и до того прославилси, что изъ Петербурга велъно было начальнику его удалить сего слишкомъ, искуснаго адъютанта.

Отъ Пермя въ Казань дорога показалась мив весьма пріятною, потому что воздухъ сдвлался вдругъ гораздо теплве: послв продолжительныхъ морозовъ въ пути отгепель покажется всегда благополучіемъ. При масленичной погодъ, во Вторникъ на Масляницъ прівхалъя въ Казань.

Передъ отъвздомъ изъ сего города, лѣтомъ, далъ я сыну коменданта Кастелли, Николаю Степановичу, объщание на обратномъ пути у него остановиться. Онъ былъ добрый, молодой, веселый морячокъ, педавно оставивший службу и женившийся на одной изъ дѣвицъ Юшковыхъ; сдержать данное ему слово было мнъ легко и пріятно. Я присталь у него, и мы пустились съ нимъ по городу, который тогда исполненъ былъ веселыхъ пиршествъ.

Губернаторша почигается необходимостію въ губернскомъ управленіи: возлагая на нее заботы домоводства и общественной жизни, что входить въ составъ его обязанностей, губернаторъ имъетъ болъе свободы заниматься дълами по службъ; когда сіе второе мъсто въ губерніи остается вакантнымъ, то какъ будто чего-то не достаетъ въ губернскомъ городъ. Добръйшій Борисъ Александровичъ Мансуровъ, вдали отъ дътей своихъ, которыя воспитывались у родныхъ въ столицъ, скучая одиночествомъ и вдовствомъ своимъ и внимая преслъдовательнымъ убъжденіямъ жителей, передъ самою Масляницей вступилъ во второй бракъ со старшею изъ княженъ Баратаевыхъ, Елисаветой Семеновной, и Казанны не знали какъ изъявить радость по случаю сего важнаго для нихъ ссбытія.

Недавняя, почти вчерашняя госпожа Мансурова была годами вдвое моложе своего мужа, а степенностію едва ли не старѣе его. Она поминла еще отца своего на губернаторствѣ, слѣдственно оно ей было не въ диковинку: однакоже, по природной скромности, всегда приходила въ замѣшательство, когда старыя дамы уступали ей мѣсто. Самъ же Мансуровъ на радости былъ со мною, если возможно, еще добрѣе и ласковѣе. Мы проводили вмѣстѣ дни и вечера, на званыхъ свадебныхъ обѣдахъ, на катаньяхъ и на балахъ. Это было тоже что въ Пензѣ, да не то: въ помѣщикахъ Казанскихъ были радушіе и искренность, которыхъ не было въ Пензенскихъ; а Пензенскія дамы имѣли жеманство и претензіи, которыхъ не было въ Казанскихъ. Сплетни однакоже неизбѣжное зло губерискихъ городовъ, и я былъ провозглашенъ женихомъ Александры Семеновны, одной изъ меньшихъ Баратаевыхъ потому только, что часто бывалъ у ея матери, чаще съ нею танцовалъ и дѣйствительно находилъ ее красивѣе и милѣе другихъ дѣвицъ \*).

<sup>\*)</sup> Она теперь замужемъ за попечителемъ Казанскаго университета Мусинымъ• Пущиннымъ

Въ Казани находился тогда одинъ выходенъ, я чуть было не сказалъ бъгленъ, изъ дъйствовавшей арміи, сынъ Желтухина, Измайловскаго полку полковникъ Сергъй Оедоровичъ, который былъ въ Аустерлицкомъ сраженіи или близъ его и послѣ угрожавшихъ ему издали опасностей пріѣхалъ успоконться къ родителямъ. Я было къ нему съ распросами; онъ отвѣчалъ такъ не ясно, такъ отрывисто, что я принисалъ это его гордости или скромности; послѣ въ Иетербургѣ узпалъ, что это происходило отъ его певъдъпія и что вообще самое восноминаніе о сраженіяхъ его сильно тревожило.

Во Вторинкъ на первой педълъ поста выжхалъ и изъ Казани. Находясь такъ близко отъ Пеизы, куда и долженъ былъ опить забхать, въ другое время не прожилъ бы и недъли въ семь городъ, но и предпочелъ пиршества въ Казани и тишину семейной жизни въ Пеизъ. Опять проъхалъ и черезъ Симбирскъ, не видавши его, ибо это было въ темную почь, когда митель только что начинала разыгрываться; и выждалъ на почтовомъ дворъ, чтобъ она прошла, и вывхалъ до свъту. Спъщить было не къ чему: и не нашелъ въ Пеизъ ни родителей, ии родныхъ своихъ.

Въ бытность отца моего въ Петербургъ, военный губернаторъ графъ Петръ Александровичъ Толстой уговорилъ его, посредствомъ своихъ подчиненныхъ, принять на себя закупку муки въ Пензъ и доставку ел Сурой и Волгой въ столицу. Онъ находилъ, что провіантскими чиновниками дълается сіе слишкомъ накладнымъ образомъ для казны, и отецъ мой имълъ неосторожность согласиться. Сія опасная операція совершена съ успѣхомъ, то-есть въ половину дешевлѣ противъ прежнихъ годовъ. Но караванъ имълъ остановки въ плаваніи, п поверхность муки подверглась некоторой порче. Это подало поводъ управляющему запасными магазинами, статскому совътнику Романовскому, лишенному при семъ случав обыкновенныхъ своихъ ежегодныхъ барышей, забраковать всю муку. Почтеннаго графа Толстаго тогда не было въ Петербургъ; онъ командовалъ корпусомъ, дълаль съ нимъ высадку въ Померанію и ходиль на помощь къ Гановеру. Онъ сохраняль свое званіе, но мъсто его временно занималь военный министрь Вязмитиновъ, хорошій знакомый отцу моему, добрый человъкъ, но слабый, робкій и склонный къ подозръніямъ. Чтобы спасти себя отъ совершеннаго разоренія, принужденъ быль отець мой съ семействомъ отправиться въ Петербургъ; и сдёлаль хорошо, ибо въ послёдствін все дъло обратилось въ стыду г. Романовскаго. Что было мив дълать въ пустой для меня Пензъ? Не видавъ почти никого, отдохнулъ я въ ней сутки и пустился опять въ безконечный свой обратный путь.

Въ Москвъ нашелъ я сестру и зятя веселыми и довольными. Причина ихъ радости, для человъка равнаго съ полковникомъ Алексъевымъ чина, едва ли въ нынѣшнее время не была бы причиною печали: зятю моему, послъ Аннинскаго креста на шеъ, дали Владимирскій въ петлицу. Два Екатерининскихъ ордена, военнаго и гражданскаго достоинствъ, которыхъ Павелъ не раздавалъ и на раздачу которыхъ Александръ былъ очень скупъ, цънились еще весьма дорого. Не нужно говорить объ удовольствіи, съ которымъ увидъло меня почти все мое семейство, пбо и другія двъ сестры родителями оставлены были въ Москвъ у Алексъевыхъ; не временемъ, а отдаленіемъ мърили мое отсутствіе, и мы увидълись какъ послъ десятилътней разлуки.

Несмотря на великій пость, въ Москві казалось шумно и весело. Въ ней только тогда побъдителей ожидали тріумом, и князь Багратіонъ, почти единственный изъ военачальниковъ, поддержавшихъ честь Русскаго оружія, прібхаль въ нее за вінками, со множествомъ молодыхъ знатныхъ людей, подвизавшихся съ нимъ въ последнюю кампанію. Изъ нихъ, у князя Сергія Өеодоровича Голицына, видълъ я только одного, третьяго сына его князя Сергія, который имъль на головъ рану и весьма красиво и кокетски надетую черную повязку. Множество праздниковъ съ похвальными куплетами даны были въ честь Багратіона и его сподвижниковъ. На одномъ изъ нихъ, въ благородномъ собраніи, самомъ блистательномъ и многолюдномъ, явилась старшая изъ трехъ дочерей князя Василія Алексъевича Хованскаго, о которыхъ не одинъ разъ я упоминалъ. Она была одъта какой то воинственной дівой, съ каской на головь, въ курткь свытло зеленаго цвыта съ оранжевымъ, вмъсто обыкновенныхъ ленть, украшенная Георгіевскими, принадлежащими гвардейскому егерскому полку, коего Багратіонъ былъ шефомъ, п своимъ прекраснымъ голосомъ пропъла стихи во славу его. Все это было очень трогательно и немного смъшно. Возвратившись, какъ мий казалось, со стыдомъ, я никуда не показывался, и пишу здёсь все одно слышанное.

Мий такъ надовла дорога всю зиму и такъ хорошо мий было съ родными, что я дней десять откладываль все выйздъ свой. Но послъдній зимній путь начиналь портиться, и я долженъ быль сившить, чтобы воспользоваться имъ. Итакъ, 12 Марта покинувъ Москву, 16-го прибыль я въ Петербургъ, послё десятимёсячнаго изъ него отсутствія.

## X11.

Я имълъ адресъ квартиры напятой моимъ отцомъ и нашелъ въ ней особо приготовленную для меня компату. Сестры въ Москвъ были миъ безъ намяти рады; но то ли дъло было въ Петербургъ съ родителями! Только отецъ мой нъсколько сожалълъ о пеудачномъ для меня окончании столь дальняго путешествия.

Семейство Тулиновыхъ также находилось тогда въ Петербургъ. Запрещенія ввоза иностранныхъ изділій тогда еще не существовало, и суконными фабриками можно было тогда только что жить, а на наживаться. Старшій сынь, Алексей Ивановичь, какъ сказаль я въ одной изъ предыдущихъ главъ, несмотря на свою молодость и при всеьма похвальныхъ свойствахъ, имълъ чрезвычайную алчность къ богатству, а единственные почти источники его находились тогда въ питейныхъ домахъ: откупщики были настоящіе алхимисты, которые нашли не камень философскій, а жидкость. Въ Сенать назначены были торги ва иовые питейные откупа, и молодой Тулиновъ уговорилъ родителей испытать счастіе на семъ новомъ для ихъ семейства торговомъ поприщъ. Но толпа искателей фортупы противъ прежнихъ четырехлътій чрезвычайно увеличилась, и въ той же мъръ и цъны на право продавать водку, равно какъ и казенные доходы. Такимъ образомъ не слишкомъ выгодно взялъ Тулиновъ на откупъ Пензенскую губернію, что отцу моему было весьма непріятно: ибо явно помогать ему въ его кабацкихъ дълахъ было бы неблаговидно, а отказывать въ помощи родственнику и жестоко, и несправедливо.

Такимъ случаемъ, каковымъ было пребываніе въ столицѣ двухъ столь близкихъ ему семействъ, не оставилъ братъ мой Николай воспользоваться, чтобы въ первый разъ молодой женѣ показать Петербургъ. Я до тѣхъ поръ еще не видывалъ ея, и хотя грѣшно позавидовать брату, признаюсь, что сдѣлалъ сіе. Она была изъ числа тѣхъ существъ, которыя посылаются минуту погостить на землѣ, чтобы показать, до какой степени смертные могутъ уподобиться небожителямъ, и потомъ опять улетѣть домой.

Весною въ концѣ Апрѣля пріѣхалъ и старшій брать мой, Павель. Онъ во время похода слѣдоваль за арміей; когда я перебпрался черезъ горы вокругь Байкала, проѣзжаль онъ съ войсками черезъ Венгрію, и когда со столь отдаленныхъ, противоположныхъ точекъ сошлись мы вмѣстѣ, то имѣли что другъ другу поразсказать. Моммъ родителямъ, на чужой сторонѣ, было усладительно видѣть себя окруженными большею частію своего семейства. Припомнивъ собѣ все что

въ это время до него относилось, что мнѣ казалось дороже всего, скажу о томъ что могъ тогда видъть и замътить въ городъ и въ обществъ.

Расположение умовъ нашелъ я въ Петербургъ иное чъмъ въ Москвъ. Тамъ позволяли себъ осуждать Царя, даже смъяться надъ нимъ и вмъсть съ тьмъ оброменять ругательствами побъдителя его, съ презръніемъ называя его Наполеошкой. Здъсь напротивъ были воздержиће: всф чувствовали, что униженіе, понесенное главою парода неизбъжно должно раздълять съ нимъ все государство. Самое негодованіе на сильпаго противника нашего было глубже и пристойнье; большаго унынія не показывали, всь храбрились, последнюю победу его усиливались приписывать болье счастію чымь искусству, и желаніе новой съ нимъ войны было общее. Знатная молодежь, воспитанная эмигрантами и участвовавшая въ сей войнь, не столько ненавидъла въ немъ врага своего отечества, какъ маленькаго поручика, дерзнувшаго возсветь на престоль великаго Лудовика; она спесиво и грозно толковала о будущихъ своихъ подвигахъ, надъ чъмъ иные тайкомъ смѣялись, будто по ошибкъ вмъсто геро называя ихъ зеро, и розданнымъ ей во множествъ Анненскимъ шиагамъ давая название ослиныхъ шпагъ: âne вмъсто Anne. Чувствами выражаемыми лучшимъ обществомъ, дворомъ и гвардіей, долженъ былъ Государь остаться доволенъ, хотя Французскій роялизмъ, а еще болье рабольиство въ семъ случав принимали цввть патріотизма; къ сожалвнію другаго почти не бываеть въ новой столиць. Съ другой стороны, приверженцы Англіи указывали на нее какъ на якорь нашего спасенія, и вліяніе ея на дъла наши сдълалось еще сильнъе прежняго. Несмотря на мое невъдъніе, съ этого времени началь я ее ненавидъть: мнъ казалась обидна мысль, что мы въ числъ народовъ, коихъ гордые островитяне, внъ континентальныхъ опасностей, нанимаютъ, чтобы сражаться за ихъ выгоды.

Одного изъ послъдователей Англійской системы не щадило тогда общее миъніе. Князь Адамъ Чарторижскій, управлявшій иностранными дълами и находившійся во время путешествія и Аустерлицкаго сраженія при Государъ, сдълался всъмъ ненавистенъ. Въ среднихъ классахъ называли его просто измънникомъ; а тайная радость его, при видъ неблагопріятныхъ для насъ событій, не избъжала также отъглазъ высшей публики. Императоръ въ это время дорожилъ еще миъніемъ Россіи, которая громко взывала къ нему объ удаленіи предателя, и Чарторижскій, къ концу лъта, долженъ былъ оставить министерство, сохранивъ только званіе попечителя Виленскаго университета. Миъ сказали, что по возвращеніи изъ посольства долженъ я

быль непременно къ нему явиться, и я исполниль сіе какъ весьма тягостную для меня обязанность. Въ прихожей нашель я дежурнаго, который пошель обо мий докладывать; онь быль одинь и чрезъ илть минуть вельль позвать меня къ себь. Пройдя длинный рядъ компать, я вошель въ его кабинеть; онъ не сидъль, а стояль за высокимъ письменнымъ столомъ, оборотился ко миж съ пріятною улыбкой, сказаль ивсколько въжливыхъ вопросовъ и кончиль предложениемъ вступить подъ его начальство. Я, поклопясь только, поблагодариль, не стараясь давать отказу своему никакого благовиднаго предлога. Послв не одинъ разъ жалълъ и о томъ; но туть, когда онъ былъ такъ добръ со мною, право, кажется, готовъ бы я быль его заръзать. Не знаю, чъмъ заслужилъ я его милость. Наружность ли ему моя понравилась, или пе-Русское мое прозвание, или предполагаемое во мит неудовольствіе за сдъланную мит несправедливость? Это былъ сдинственный разъ, что я его видълъ, и предубъждение мое до того не простиралось, чтобы не замътить, какъ пріятно было выраженіе лица его, не смотря на слишкомъ выдвинутую впередъ илжиюю челюсть.

Прежде того, успыть я являться вы настоящимы моимы начальникамъ, Кочубею и Сперанскому! Оба приняли меня холодно и сухо, ни о чемъ не спросили и сказали только, что я по прежнему могу заниматься въ канцелярін, то-есть, въ переводь, по прежнему могу ничего не дълать. Болке любезности, гораздо болке внимательности нашель я въ гостиныхъ, куда ввели меня привезенныя отъ товарищей письма. Я не думаль ими воспользоваться и сначала, развозя ихъ, отдавалъ просто швейцару; по мит суждено было имъть свою минуту извъстности. Меня отыскали, я получилъ приглашения и быль осыпанъ учтивостями и разспросами. Нъсколько мъсяцевъ прежде меня воротился Шубертъ съ сыномъ; но въ большомъ свътв опъ ни съ къмъ не былъ знакомъ, никуда не показывался и прибылъ въ такую минуту, когда всъ умы заняты были происшествіями на Западъ. Сверхъ того онъ прівхаль изъ Иркутска, следовательно изъ Сибири, что совсъмъ было не диковинка; я же первый какъ будто прямо изъ Китая. Вотъ тутъ-то, и только въ это время, случилось мив раза два или три быть въ домъ Гурьевыхъ. Димитрій Александровичъ тогда еще не былъ министромъ; но и тогда подвъдомственныхъ ему чиновниковъ въ Кабинеть и Удъльномъ Департаменть подавляль тяжестью ума своего; въ свъть же имъль всъ замашки величайшаго аристократа, хотя отецъ его, едва ли не изъ податнаго состоянія, быль управителемь у одного богатаго, но не знатнаго и провинціальнаго пом'вщика. За то самъ онъ женился на графинъ Салтыковой, престарълой дъвкъ, отъ руки коей, не смотря на ея большое состояніе, долго всъ бъгали. Прасковья

Николаевна, тогда уже дама довольно пожилая, была расточительна на ласки съ тъми, коихъ почитала себъ равными или съ коими хотъла сравняться, и раздавительно горда со всъми, кои казались ей ниже ея. Сія чета, въ началъ девятнадцатаго въка, открывала у насъ торжественное шествіе его финансовой знатности; въ семъ домъ имълъ въсъ титулъ, но только въ соединеніи съ кредитомъ при дворъ; одно богатство, но только самое огромное, и наконецъ мода, которая какъ изъ людей, такъ и изъ нарядовъ, не всегда самое лучшее выставляетъ и вводить въ употребленіе. Вотъ куда я попался, и вотъ какова сила предразсудковъ, что, внимая привътамъ хозяевъ, нъкоторое время я чувствовалъ себя нъсколькими вершками выше прежниго.

У Нарышкиныхъ не имълъ я нужды въ новой рекомендаціи, чтобы хорошо быть принятымъ. Однакоже чадолюбіе Александра Львовича заставило его быть еще любезнъе съ человъкомъ, котораго сынъ его письменно называлъ своимъ пріятелемъ.

Сестра его, жена нашего посла Головкина, Катерина Львовна, которая послъ отъезда моего воротилась изъ Италіи и къ которой не имъль я письма, сама пожелала со мной познакомиться. Не знавши, трудно было сказать, сколько ей отъ роду лътъ. Еще съ молоду имъла она мужскія черты, была непригожа и старообразна. А какъ дурнота лица имъетъ въ себъ какую-то твердость, одеревенълость, которая долго противустоить действію времени, тогда какъ цейть красоты такъ скоро отъ него вянетъ, то Катерина Львовна лътъ въ сорокъ пять была тоже, что въ шестнадцать: дурна собою и не стара. Прибавьте къ этому, что она была стройна, какъ двадцатилътняя дъва и что нарядъ ея соотвътствовалъ ея стану; еще прибавьте къ тому ея довкость, умъ, необыкновенную любезность, сильное желаніе правиться (мить бы не хоттьлось прибавить-ея щедрость), и вы безъ труда повърите, что были люди, которые охотно соглашались ее любить. Я не быль въ числе ихъ; безъ всякихъ видовъ была она мила со мною, и я безкорыстно любиль ея общество и разговорь. Опытныя женщины единымъ взглядомъ умфютъ измфрять силу чувства, которую могуть онъ ожидать отъ предстоящаго мужчины, и вообще эрълость лътъ предпочитаютъ красивой незрълости. Графина Головкина была уже давно только по имени супругою; искренняя, нъжная, взаимная дружба съ мужемъ давно уже заступила мъсто, даже я думаю, не любви супружеской, а только ея обязанностей.

Еслибъ у единственной дочери ихъ, Наталіи Юрьевны, не были слишкомъ крупныя черты, то она могла бы почитаться совершенной красавицей. Однакоже молодость ея, свъжесть, тогда еще пристойное и тъмъ еще болъе привлекательное ея кокетство, многихъ сводили съ

ума. Она лътъ шестнадцати была выдана за графа Александра Николаевича Салтыкова, втораго сыпа фельдмаршала Пиколая Пвановича, и хоти смотрвая еще невъстою, но была уже тогда матерью четырехъ дочерей \*). Мужъ ел былъ блъденъ и сухъ и казалел старъе своихъ лътъ. Выросни вмъстъ съ императоромъ Александромъ, коего главнымъ воспитателемъ быль отецъ его, имвль опъ въ манерахъ что-то съ нимъ сходное: важность безъ спфси и учтиность, удерживающую всякую короткость. Умственнымъ образованіемъ онъ мало отличался отъ другихъ вельможескихъ дътей того времени, напитанъ быль Французской литературой, процикнуть духомъ Французской аристократіи и исполненъ знанія Французской исторіи. Нужно ли сказать, что на Французскимъ языкъ объясиялся онъ лучие, чъмъ на природномъ? На немъ однакоже не упускалъ опъ случая искренно хвалить свое отечество: онъ былъ воспитанъ при Екатеринв. Какая-то дътская ссора, какое-то непріятное происшествіе во время ихъ младенчества съ Государемъ, сего послъдняго болъе чъмъ охладили къ нему. За то общее мнжийе сильно его поддерживало: предполагаемыя въ немъ познанія, видъ спокойствія, непоколебимости, любовь къ отчизнѣ заставдяли въ немъ видъть истивно-великаго государственнаго человека и сътовать, что онъ занимаетъ ничтожное мъсто члена Иностравной Коллегін. Александръ, который въ жизни столько разъ жертвовалъ сердечными склонностями общему желанію, общему благу, впоследствін призываль его къ высокимъ должностямъ; но, къ сожаленію, въ делахъ оказался онъ ниже своей репутаціи.

Молодая графиня, безъ большаго ума, была очаровательна до невозможности. Познакомившись со мною у матери, она пригласила къ себъ и представила мужу, который обощелся довольно въжливо, чтобы побудить меня къ продолженію посъщеній. Грустно подумать, что объ эти женщины, которыхъ зналь я во всемъ блескъ — мать и дочь — такъ печально кончили свое поприще. Когда, наскучивъ свътомъ, простившись съ его суетами и прельщеніями, женщины покидають его для набожной или просто спокойной жизни, то уважевіе слъдуеть за ними въ ихъ убъжище; но горе тъмъ, кои, разрывая съ нимъ связи, удаляются отъ нъмыхъ его приговоровъ для того, чгобы свободнъе предаваться осуждаемымъ имъ наслажденіямъ! Графини Головкиной давнымъ давно уже нътъ на свътъ; а дочь ея видълъ я недавно, столь же добрую, столь же милую, какъ и прежде, даже немного

<sup>\*)</sup> Всё оне выданы за людей знатных рамилій: старшая за Голицына, вторая за Долгорукаго, третья за Шувалова, четвертая за Потоцкаго.

состаръвшуюся, и душевно пожальть объ ней, увидывъ, до какой степени она сдълалась нечувствительна къ общему неуваженію.

Невская вода имъетъ свойство струй Леты, ръки забвенія. Вотъ отчего, люди прибывшіе изъ провинціи, принимавшіе живъйшее участіе въ дълахъ ея, съ негодованіемъ смотръвшіе въ ней на несправедливости, на неустройства, лишь только хлебнутъ немного этой заколдованной воды, такъ скоро дълаются равнодушны къ благу провинціи, чуждаются воспоминаній объ ней. Не прошло недъли послътого, что увидълъ я берега сей канальной ръки, какъ забылъ и Сибирь, и Върочку, и посольство. Но о семъ послъднемъ скоро пришлось мнъ вспомнить.

Мит вдругъ сказали, что прівхаль Байковъ; я не повъриль, тъмъ болте, что сіе случилось 1-го Апръля. Однако я вспомнилъ пророчество Вонифатьева; оно сбылось слово въ слово.

Нъкоторое время старались держать втайнъ причину возвращенія Байкова. Не бывъ свидътелемъ происходившаго на Ургъ, я не могу ручаться за достовърность сообщаемаго здъсь разсказа и передаю его какъ послъ слышалъ отъ возвратившихся моихъ сопутниковъ.

Безконечный каравань, при постоянныхь, морозахь шагь за шагомъ три недъли тянулся до Урги. Тутъ посольство расположилось станомъ и примкнуло къ сему большому Монгольскому стану, посреди коего находилось одно только прочное жилище двухъ мандариновъ, намъстниковъ ханскихъ. Первые дни прошли въ посъщеніяхъ, во взаимныхъ учтивостяхъ, то-есть въ церемоніяхъ и въ пересылкъ подарковъ. Посоль болье чымь когда старался показать Европейскую ловкость и любезность. Но Китайцы (если позволено мнъ сдълать весьма неблагородно и часто употребляемое сравненіе) въ этомъ діль столь же плохіе судьи, какъ свиньи въ апельсинахъ. Гораздо полезнъе было бы послать къ нимъ какого-нибудь увальня: его истуканству они охотнъе стали бы поклоняться. На Головкина и Байкова смотрели мандарины, какъ на онгляровъ, имъ на смъхъ присланныхъ, и съ каждымъ днемъ начали умножать свои требованія; теривніе бъднаго посла подвергнуто было жесточайшимъ испытаніямъ. Въ одинъ день, по полученнымъ изъ Пекина наставленіямь, приглашень быль онь къ вану на какое-то празднество; тутъ предложена ему была репетиція того церемоніала, который долженъ былъ онъ соблюсти при представленіи императору. Въ комнату, въ которой поставлено было изображение сего послъдняго (полно, вфрить ли тому?) долженъ былъ онъ войдти на четверенькахъ, имъя на спинъ шитую подушку, на которую положится кредитная его грамота. Онъ отвъчаль, что согласится на такое унижение тогда только, какъ получить на то дозволение отъ своего двора; можетьбыть надвялся онь испугать Китайцовь твердымъ намвреніемъ долго жить на ихъ счеть. На другой день, всв подарки имъ сдъланные, въ сундукахъ и ящикахъ, были не выставлены, а брошены нередъ его носольскою налаткой. Послв того ему инчего не оставалось болве, какъ вхать въ Сибирь дожидаться приказаній двора своего. Обратный нуть быль ужасенъ: къ холоду екоро присоединился голодъ; но цвълымъ суткамъ тщетно ожидая съвстныхъ принасовь, посольство вмъсто мяса получало иногда живыхъ барановъ въ небольшомъ количествв и, не имъя съ собою мясниковъ, должно было еще платить за ихъ ръзаніе. Не было непріятностей, коихъ бы оно не претерпъло отъ сихъ варваровъ. Какъ было въ глубниъ сердца не возблагодарить миъ Бога, пославшаго злодью моему Байкову мысль спасти мена отъ всъхъ этихъ напрасныхъ мученій! Посль пятидесятинестидневного странствованія въ пустынъ, Головкинъ, подобно Монсею, не узръвъ обътованной земли, возвратился въ Кяхту.

Надобно было въ неудачъ своей оправдаться передъ царемъ. По прибытіи въ Иркутскъ, Байковъ предложиль свои услуги, которыя посолъ принялъ съ благодарностію; опъ быль мастеръ пускать въ глаза пыль, и можно было надъяться, что онъ дъло будетъ умъть представить въ красивъйшемъ видъ, чъмъ оно было. Итакъ Байковъ поскакалъ, а Головкинъ остался въ Иркутскъ ожидать ръшенія судьбы своей.

Но лишь только предатель успъль прівхать въ столицу, какъ пустился оправдывать одного себя, выставлять великія свои заслуги, взваливая всю вину на върптеля своего, всевозможнымъ образомъ стараясь очернить его. Послъ урона, претерпъннаго на Западъ, Государь не очень расположенъ былъ къ снисходительности, и бъдный Головкинъ понесъ опалу. Но друзья его, возмущенвые наглостію и нечестіемъ Байкова, съ своей стороны и этого молодца отработали: черезъ недълю былъ онъ отправленъ обратно въ Пркутскъ съ приказаніемъ ему и Головкину оставаться тамъ до тъхъ поръ, пока ихъ оттуда не вызовутъ. Всъмъ же другимъ чиновникамъ посольства позволено возвратиться, какъ и когда они того пожелаютъ.

Оставаться въ видъ изгнанника тамъ, гдъ такъ недавно онъ господствоваль, и можно сказать съ глазу на глазъ съ подлецомъ, уже отъявленнымъ врагомъ своимъ— наказаніе, по мивнію моему, слишкомъ жестокое за вину неумышленную. Надобно признаться, что въ искательности, медленности и продолжительности наказаній Александръбыль знатокъ. Что за бъда для Россіи, если Головкинъ не попалъ въ Пекинъ? Въдь тамъ онъ тоже ровно ничего не могъ бы сдълать; а о брошенномъ понапрасну миліонъ надобно было подумать прежде.

Чтобы не смѣшивать другихъ воспоминаній съ тѣми, кои относятся къ сему посольству, имѣвшему столь смѣшной и жалкій конецъ, хотълъ я окончательному о немъ повѣствованію почти исключительно посвятить сію главу.

Молодые наши люди, въ продолжении всего лъта, одинъ за другимъ, по одиночкъ возвращались въ Петербургъ. Одни только неодушевленные предметы, зеркала и другія дорогія вещи, остались на въки въ Иркутскъ, чтобы въ немъ украшать собою въ послъдствіи построенные дома генералъ-губернатора и губернатора. Когда послъдній изъчиновниковъ прибыль обратно, что было въ началъ Сентября, тогда только бывшему послу и его секретарю посольства дано позволеніе оставить Сибирь. А какъ они не могли получить его ранъе половины Октября, то не совсъмъ покойнымъ образомъ, разумъется, не вмъстъ, совершили они сей обратный путь и, переворачивая стихи Расина въ Ифигеніи, могъ Головкинъ сказать:

Et moi, qui arrivais, triomphant, entouré, Je m'en retournerais, seul et désespéré.

Въ обществъ, коего быль онъ однимъ изъ знаменитъйшихъ гражданъ, явился онъ спокойно и безбоязненно, но при дворъ долго не показывался. Въ продолжении всего царствования Александра, не могъ онъ заставить его забыть свою первую неудачу; иногда приподнимался, но никогда совершенно не могъ стать на ноги. Найдя меня довольно короткимъ въ своемъ семействъ, онъ смотрълъ на то одобрительно, и воспоминание недоброжелательства Байкова чрезвычайно умножало его ко мнъ благосклонность.

## XIII.

Въ началъ Іюня 1806 года, успъшнымъ образомъ окончивъ дъла свои, отецъ мой отправился въ Пензу. Вскоръ послъ него братъ мой беременную жену повезъ въ Воронежъ.

Я опять остался одинъ и принялся за прежнюю праздную Петер-бургскую жизнь. Нъкоторое время имълъ я средства проводить ее довольно пріятно; во время пребыванія родителей моихъ въ столицъ, содержаніе мнъ почти ничего не стоило; сбереженныя какъ отъ того, такъ и отъ продолжительнаго и дешеваго путешествія деньги въ семъ случать были мнъ очень полезны.

Давно уже не упоминаль я о домъ Француза Шевалье-Лабатаде Виванса, Русскаго превосходительства и кастелляна Михайловскаго замка. Онъ пересталь быть шумень и весель, ибо физическія и финансовыя силы старика-хозянна примътно истощились; но въ это лъто посіяль онъ еще послъднимь блескомъ. Чясло роялистовъ умножилось въ Нетербургъ; не знаю откуда они понавхали. Аустерлицкое наше пораженіе воскресило ихъ надежды: первый неудачный онытъ, но мивнію ихъ, ничего не значилъ; по они съ радостію замътили, что Русскіе на національной чести видятъ пятно, которое горятъ желапіемъ изгладить. Тогда начали они смотръть на нихъ не столько какъ на покровителей, а какъ на союзниковъ, и стали выше подымать головы. Каждую недълю раза два или три собирались они во множествъ у престарълаго Лабата для совъщаній, и тамъ, со знаками всенижайшаго уваженія, окружали графа Блакаса, тайнаго повъреннаго въ дълахъ Французскаго претендента, жившаго тогда въ Митавъ. А онъ держалъ себя такъ высоко, какъ бы только прилично было послу Лудовика XIV, въ самую блестящую эпоху его царствованія. Сіе зрълище было смъшно и трогательно въ одно время.

Года за два передъ этимъ, открытъ источникъ Липецкихъ минеральныхъ водъ. Недужные и друзья ихъ тому обрадовались. Наполеонъ, все болъе и болъе отхватывая, закрывалъ отъ насъ Европу, Кавказъ казался ужасень, путешествіе къ его цьлебнымъ ключамъ сопряжено было съ великими издержками, трудностями и даже опасностію, и Липецкъ внутри Россіи отъ стеченія больныхъ и ихъ семействъ быстро началъ выростать. Блаженное время нашего невъжества, когда думали, что всякій минеральный колодезь можеть льчить отъ ясякаго рода бользней, когда поутру, делая движение, пили на здравіе Зельтерскую воду, какъ бы нынъ Карлсбадскую пли Пирмонтскую. Жельзными частицами исполненная Липецкая вода, возвращая силы, псцыляя изнуренныя тыла, убивала людей одержимыхъ обструкціями и другими бользнями и скоро потеряла свою репутацію. Предшествующимъ льтомъ семейство Лабатовыхъ возило въ Липецкъ разбитаго параличомъ отца; тамъ познакомился онъ съ другимъ старцемъ, тайнымъ совътникомъ Тургеневымъ, и я съ великимъ удовольствіемъ въ гостиной г. Лабата встрътилъ сына сего Тургенева, бывшаго товарища моего въ Московскомъ архивъ.

Описывая вступленіе моє въ службу въ помянутый архивъ, говорилъ я объ Андреъ Тургеневъ, о рановременной его кончинъ, о великой потеръ, которую сдълали въ немъ отечество, дружба и словесность. Тамъ же слегка упомянулъ я о меньшомъ братъ его Александръ, застънчивомъ, ото всего краснъющемъ мальчикъ. Тутъ показался онъ мнъ совсъмъ въ иномъ видъ. Настоящей дружбы между нами никогда не было, никакого вліянія на судьбу мою онъ не имълъ; но въ частыхъ сношеніяхъ, въ частыхъ свиданіяхъ прошли наша мо-

мить кажется, что на мить лежить трудная обязанность, забывь и старивное мое къ нему пріязненное расположеніе, и настоящее негодованіе, изобразить его съ безпристрастіемъ. А какъ вообще все это семейство (не родъ, я говорю) Тургеневыхъ, котораго у насъ на Руси скоро и слъдовъ не остапется, было въ ней очень примъчательно, какъ правила и поступки сего самаго Александра Тургенева, по большей части, были слъдствіемъ какого-то общаго направленія взятаго симъ семействомъ, то отъ него отдълять его почти невозможно, и можетъ-быть во мзду многихъ пріятныхъ часовъ, проведенныхъ мною съ членами его, суждено мить, если самъ только спасусь, спасти и его отъ забвенія.

Отца Тургенева, Ивана Петровича, я никогда не знавалъ: онъ умеръ вскоръ послъ Липецкаго лъченія. Онъ слылъ умнымъ, добродътельнымъ и просвъщеннымъ человъкомъ. Къ счастію или на бъду его, въ последней половине царствованія Екатерины показалась въ Москве секта Мартинистовъ. Что это такое, право сказать не умвю и долженъ признаться въ своемъ невъжествъ. Но полно, стыдиться ли миъ того? Чтобъ объяснить духъ каждой изъ религіозно-философическихъ сектъ, возникшихъ въ Германіи, надобно изучить ихъ исторію и посвятить на то цёлую жизнь, а стопть ли того? Давно уже испытующій духъ народовъ Германскихъ ищетъ проникнуть въ тапиства Христовой въры. Отъ Юга до Востока церковь разеблась на двое; но трещину задълать остается возможность, пбо основание не пошатнулось; мрачному и дъятельному уму потомковъ съверныхъ варваровъ, ниспровергнувшихъ Римскую амперію, дано было устремиться къ его разрушенію. Во Франціп, шуты, вооруженные эпиграммами, сарказмами, блестящими софизмами, конечно нанесли нъкоторый легкій, наружный вредъ въчному зданію; но тамъ, посмъявшись съ ними, надъ ними же стали смѣяться. То ли дѣло въ Германіи? Тамъ работа продолжительная, постоянная, истивно-Немецкая, методическая, систематическая, ведущая свое начало отъ Цвингля и Лютера. И Германія, въ надменности своей, полагаеть, что она не только сравнялась съ древнею Греціей, но и превзошла ее, и когда ей называютъ Ппоагора, Сократа, Платона, Эпиктета, она съ гордостію и презръніемъ отвъчаеть: Канть, Фихте, Шеллингъ, Гегель, и что всего досаднъе, всъ эти истолкователи и ученики ихъ, какъ переодътые дазутчики, прикрываются именемъ христіанъ. Безумцы, хотелось бы мнв имъ сказать: да ведь Греческіе философы существовали до святаго откровенія; поиски ихъ къ открытію истины почтенны, и самыя заблужденія ихъ отзываются всею прелестію поэзін, и тогда какъ алмазу подобныя капли росы, ихъ системы

исчезли при появленіи візчнаго світила, неужели ванимъ туманомъ вы думаете навсегда заслонить его?

Мартинизмъ, какъ кажется, исключительно филантропическая секта, ибо послъдователи его все толкують о святомъ человъколюбім и въроятно полагають, что можно исполнять его обязанности безъ помощи христіанской візры. Ибмецкое злое сімя на Русской почвіз не могло или не успъло развиться. Человъкъ просвъщенный, Николай Новиковъ, духовный отецъ всёхъ въ Россіи Мартинистовъ, завербовавъ нъсколько знатныхъ и богатыхъ людей, съ помощію ихъ и на ихъ счеть завель лучшую и обширныйшую типографію въ Москвы, дорого платиль авторамь за право печатать ихъ сочиненія, дешево уступалъ ихъ кингопродавцамъ, поощрялъ всв молодые таланты, отправляль за границу отличнъйшихъ между воспитанниками упиверситета; н когда частное лицо не способствовало такъ у насъ распространенію просвъщенія. Но успъхи Французской революціи сдълали наше правительство и самоё Екатерину подозрительными и осторожными: посреди ихъ благотворныхъ дъйствій, открыли (съ позволенія сказать) заднюю мысль, arrière pensée Мартинистовъ, и разослали ихъ по разнымъ отдаленнымъ мъстамъ государства, Трубецкихъ, Ивана Владимировича Лопухина и многихъ другихъ; пощадили только фельдмаршала князя Репнина. Отецъ Тургеневыхъ сосланъ былъ въ Симбирскъ, гдъ и оставался до царствованія Павла, который освобождаль десятки жертвъ мнимой несправедливости своей матери, чтобы послъ ссылать тысячи жертвъ своихъ прихотей.

Такъ о Мартинистахъ гласять преданія, и если въ мой разсказъ вкралась какая-нибудь невърность, то это ихъ вина, а можетъ-быть и моя, ибо я слушалъ ихъ безъ большаго вниманія. Итакъ возможно ли, чтобы сыновья мученика, воспитанные имъ въ заточеніи, не приняли его въры? Чтобы они не возненавидъли власть тирановъ, отъ которой онъ пострадалъ? Сдълавшись при Павлъ директоромъ Московскаго университета, г. Тургеневъ имълъ всъ средства дать самое лучшее образованіе сыновьямъ своимъ, и они тъмъ воспользовались. Заблужденія ума не всегда мъщаютъ добротъ сердца и добрымъ нравамъ, и семейство Тургеневыхъ было вообще любимо и уважаемо.

Вмъсто того чтобы, подобно намъ, молодымъ неучамъ, искать въ канцеляріяхъ занятій и чиновъ, Александръ Тургеневъ, о которомъ идетъ ръчь, получилъ отпускъ и отправился доучиваться въ Геттингенскій университетъ. По окончаніи курса, путешествовалъ онъ по всей Нъмеціи, стоялъ лицомъ къ лицу съ Виландомъ, съ Шиллеромъ и даже съ Гёте и, напитанный ученымъ и разсчетливымъ духомъ Германіи, за неизбъжными успъхами явился наконецъ въ Петербургъ.

Онъ все имълъ, что можеть ихъ дать; отъ него такъ и несло ученостію, до того онъ былъ весь ею вымазанъ, а этотъ духъ въ то время притягивалъ мъста и отличія; умъренное вольнодумство также было тогда въ модъ. Его легкомысліе, обдуманныя его разсъянность и нескромность приняты за откровенность благородной души; филантропическія изреченія, съ малольтства имъ вытверженныя, названы выраженіями высокой добродьтели; самые тълесные его недостатки пошли за цъломудріе, и каплунный жиръ его за дъвственную свъжесть. Ну, просто совершенство человъческое, да и только! Объ его смълости, настойчивости у начальства вырывать потомъ награды, скажу я только, что она была въ самой крайней противоположности съ его прежнею дътскою стыдливостію.

Какимъ почиталъ его свътъ, такимъ онъ и мнѣ казался. Только иногда начиналъ онъ педантствовать и тогда становился мнѣ тяжелъ; вдругъ потомъ приходила ему охота дурачиться, бѣситься, и онъ дѣлался смѣшонъ. Обыкновенно же притворство его со всѣми было такъ велико и всегда такъ весело, что мнѣ никогда не приходило въ голову его подозрѣвать.

Онъ скоро увидълъ, что прослыть необыкновеннымъ человъкомъ въ одномъ городъ еще недостаточно для быстрыхъ успъховъ по службъ, и что труднъе ослъпить ученый міръ чьмъ больпой свъть. Попасть въ него было ему не трудно; но ему хотелось въ немъ блеснуть, чтобъ ускорить ходъ своей фортуны. Онъ немного зналъ полатыни, и, еслибы нужда потребовала, могъ бы сказать наизусть первые стихи изъ нъкоторыхъ пъсней Энеиды, изъ одъ и посланій Горація, изъ элегій Тибулла; могъ назвать всё Немецкія книги и ихъ сочинителей. Но на Немецкихъ авторахъ въ салонахъ не далеко можно было убхать: тамъ подавай Французскую литературу, которою онъ дотоль совсымь почти не занимался. Теперь я вижу ясно, что тысная дружба его съ Блудовымъ сначала имъла цъль и только послъ на нъкоторое время превратилась въ привычку. Никто изъ тогдашнихъ молодыхъ людей, не исключая даже Уварова, такъ основательно не зналъ этой литературы какъ Блудовь, такъ хорошо не умълъ судить о ней; а какъ Тургеневъ ръдко заглядывалъ въ книги, и знанія свои почерпаль болье изъ разговоровь свъдущихъ людей, то и отъ связи сей ожидаль себв пользу. Блудовъ же, легковърный какъ всв люди, коимъ съ высотъ ума трудно сойдти до мелкимъ разсчетовъ посредственности, предавался всёмъ сладостямъ этой мнимой дружбы. Черезъ него, что-то на то похожее составилось и у меня съ Тургеневымъ.

Онъ не ошибся въ своихъ разсчетахъ. Будучи отъ природы довольно остроуменъ (не обмолвился ли я, не сказалъ ли уменъ?), свът-

ская болтовия скоро сділалась для него природнымъ языкомъ, который иногда удачно приправляль онъ техническими терминами изъ законовъдънія, богословія и другихъ наукъ. Тэмъ немного пугаль онъ пепривычный къ тому слухъ знатныхъ людей и дамъ, за то поселяль въ нихъ высокую о себв мысль. Сначала опредвлился онъ въ канцелярію любимца государева, Новосильцова, и вивств съ твиъ въ Коммиссію составленія законовъ. Посль того всегда умёль онъ занимать три или четыре мъста въ одно времи, кюмюлировать ихъ, какъ говорять Францувы, по всёмъ получая жалованье и трудными запятіями одного извиняясь въ неисполнения обязанностей другаго. Дъятельный и линвый вмысты, первая забава его была хлопотать, суетиться, находиться въ движенін, главное искусство-какъ можно менфе принимансь за насгоящее дъло, казаться вычно озабоченнымъ. Весь выкъ, можно сказать, прожиль онь запиообразио, чужимь умомь, чужими знаніями, чужими трудами, чужою славой. Въ друзьяхъ, въ знакомыхъ, а кольми паче въ подчиненныхъ видъль онъ всегда кошекъ, которыя изъ огня должны таскать ему каштаны, чтобъ ему не обжечь обезьянной своей лапки. Болбе восемнадцати лъть сія фальшивая монета находилась въ обращени и принималась въ той цёнё, которую ей самой хотёлось себъ дать. Для живописца характеровъ такой странный, удивительный человъкъ сущая находка; не знаю искусно ли, но по крайней мъръ очень върно его изобразилъ я здъсь.

Въ гостиной тъхъ же Лабатовыхъ и въ тоже время показался другой юноша, еще юнъе Тургенева и меня, и также на Липецкихъ водахъ съ ними познакомившійся. Тогда я ръдко видълся съ Жихаревымъ; лътъ восемь спустя, начались дружественныя мои связи съ нимъ, и онъ имълъ случай сдълать мнъ великое одолженіе. Какъ я всегда любилъ слъдовать хронологическому порядку, то постараюсь описать его тогда только, когда допишусь до эпохи моей съ нимъ короткости.

Все лѣто 1806 года прошло для правительства въ приготовленіяхъ къ новой войнѣ съ Наполеономъ. Великая тягость, которую съ такимъ трудомъ выноситъ Россіи, многочисленная, можно сказать, безчисленная ея армія, въ этомъ году начала увеличиваться; дотолѣ не было и третьей доли ея противъ нынѣшней. Никто не смѣлъ роптать: всѣ видѣли, что честь политическая, незлаисимость и безопасность государства того требовали. На первый случай сформированы одна пѣхотная дивизія и три конные полка, одинъ гусарскій и два драгунскіе. Шефомъ одного изъ сихъ двухъ полковъ, названнаго Митавскимъ, назначенъ зять мой Алексѣевъ, Московскій полицеймейстеръ: для полковника отличіе большое, когда званіе шефа почти исключительно принадлежало генеральскому чину. Онъ имѣлъ неосторожность

князю Багратіону и любимцу Александра, генераль-адъютанту князю Долгорукову, показывать ученіе своихъ полицейскихъ драгунъ, которые дъйствительно находились въ такомъ устройствъ, что хоть бы тотъ же часъ въ сраженіе. Эти господа расхвалили царю Алексъевскихъ драгунъ, и къ его двумъ эскадронамъ вельно прикомандировать третій изъ какого-то коннаго полка, стоящаго на квартирахъ въ Псковской губерніи; для составленія же цълаго полка вельно ему набирать охотниковъ ивъ Московской вольницы, изъ буйныхъ молодцовъ, шатающихся по трактирамъ. Пробывъ шесть лътъ полицеймейстеромъ, онъ очень хорошо зналъ простой народъ и былъ имъ любимъ, и потому ему было удобнъе чъмъ кому-либо исполнить сіе удачно. Въ концъ Іюня назначенъ онъ шефомъ, а въ началъ Сентября съ готовымъ почти полкомъ выступилъ онъ изъ Москвы въ городъ Порховъ, гдъ ожидалъ его поступившій подъ его начальство старый эскадронъ.

Спокойная, тихая жизнь кончилась тогда для бъдной сестры моей. Для богатыхъ людей странствованіе болье забава, чъмъ тягость; для женъ не больно страстно любящихъ мужей своихъ, разлука съ ними есть несчастіе, которое они довольно великодушно переносять; но съ малымъ состояніемъ моей сестры и съ великою привязанностію ея къ мужу, она не могла имъть другаго жительства, какъ въ городишкъ или селеніи, гдѣ находилась полковая его квартира. А въ бурныя времена Наполеоновы, гдѣ можно было долго оставаться на мъстъ? Гдѣ можно было чѣмъ-нибудь завестись? Малыхъ дѣтей, коимъ она хотѣла дать приличное воспитаніе и коихъ надѣялась сама быть наставницей, должно было или таскать съ собой по походамъ, или бросить на руки наемниковъ.

Въ началь этого года благодытель ея мужа, графъ Салтыковъ скончался, и связи его съ семействомъ покойнаго фельдмаршала съ тыхъ поръ почти были разорваны. Въ этомъ же году, другой начальникъ, также отечески къ нему расположенный, Беклешовъ, оставилъ службу. Никто его къ тому не неволилъ, старая столица любила его, Государь его уважалъ; но чудно устроенная голова этого старика сама умъла судить о своихъ силахъ и замътила ихъ ослабленіе. Никогда пары тщеславія не могли затмить его яснаго разсудка и, слъдуя правилу имъ часто повторяемому, что надобно служить да не переслуживаться», онъ настойчиво выпросилъ себъ увольненіе. На его мъсто опредъленъ былъ Тимоеей Ивановичъ Тутолминъ, родственникъ его, имъвшій почти столько же ума, но не одного съ нимъ покроя. При Екатеринъ, послъднее время, былъ онъ намъстникомъ четырехъ западныхъ губерній, только что отъ Польши присоединенныхъ.

Онъ пе смъть и подумать противиться намъренію этой великой женщины ввъренный ему край сдълать совершенно Русскимъ и даже спосившествовать его исполненію, сколько того выгоды его дозволяли. Но онъ любилъ жить по-царски, и самыя щедроты Императрицы были недостаточны для поддержанія ого пышности, а Поляки на колъняхъ подносили ему золото и тъмъ ивсколько препятствовали быстротъ перемънъ, у нихъ происходящихъ. Десять лътъ пробылъ онъ потомъ въ отставкъ, отвыкъ отъ дълъ управленія, а не отъ привычекъ, полученныхъ имъ на Югозападъ Россіи. Отъ такого пачальника спасъ Алексъева Митавскій драгунскій полкъ.

Пріятная въсть сначала шонотомъ, потомъ громко, разпеслась по Петербургу: Императрина едълалась беременна. Добрые правы на тронъ всегда плъняли Русскій народъ; богамъ своимъ не дозволяетъ онъ имъть слабости простыхъ смертныхъ, и Греческому баснословію никогда бы онъ не поклонился. Уважаемая, но оставленная супругомъ, горестная мать, лишившаяся единственнаго утъщенія своего, единственной малольтией дочери, Елисавета Алексвевна была предметомъ его состраданія и благоговінія. Ее обожали, Константина Павловича ненавиділи; а Государь, полюбивъ войну, показывалъ желаніе всегда лично находиться въ сраженіяхъ. Вста возрадовала надежда увидіть наслідника престола, подобнаго родителямъ; вста благословляли возобновленный союзъ царской четы, вста забыли Аустерлицкій стыдъ.

Посреди столь пріятныхъ ожиданій наступила осень.

Послѣ Берлинскаго посѣщенія, болѣе чѣмъ политическій союзъ, тѣснѣйшая дружба связывала императора Александра съ королемъ Прусскимъ. По обыкновенію своему, Наполеонъ уступилъ послѣднему не принадлежащій ему, чужой Гановеръ; но вмѣстѣ съ тѣмъ, основавъ Германскій Союзъ подъ именемъ Рейнскаго и объявивъ себя его главою, совершенно отдѣлилъ, выгородилъ Пруссію отъ Германіи. Послѣ того съ одной стороны подавала ей Франція всевозможные поводы къ неудовольствіямъ, а съ другой Россія всячески возбуждала ее къ войнѣ. Имѣя двѣсти пятьдесятъ тысячъ человѣкъ прекраснѣйшей арміи и позади себя сильно вооружающуюся Россію, она не замедлила объявить ее. Съ восторгомъ получили сіе извѣстіе въ Петербургѣ.

Матеріальныя силы Пруссіп были огромныя; великій порядокъ въ финансахъ, войско свѣжее, славно выученное; нравственныхъ же силъ, кромѣ памяти о побѣдахъ Великаго Фридериха и энтузіазма къ смѣлой, доброй, прекрасной королевѣ, въ семъ составномъ государствѣ никакихъ не было. Основатель его великаго значенія въ Европѣ былъ и первымъ его развратителемъ: сражаясь съ Французами, побѣждая ихъ и ругаясь надъ ними, онъ у нихъ же перенималъ все то, что ихъ

древнюю монархію вело къ разрушенію. Во всю мирную половину своего царствованія старался онъ офранцузить подданныхъ своихъ полуварваровъ и трудился надъ истребленіемъ между ними религіи, слъдственно и нравственности. Распутный и малодушный его преемникъ, съ фанфаронскимъ манифестомъ пославъ стараго полководца, герцога Брауншвейгскаго, самъ гордо ополчился было противъ революцін, но отъ Вердена скорбе давай Богъ ноги. Тотчась потомъ, призналь онь республику, сталь жить въ добромъ согласіи съ террористами и растригу Cieca имълъ при себъ отъ нихъ посланникомъ. При обоихъ Вильгельмахъ, старомъ и молодомъ, Пруссія, забившись въ свверный уголь, всегда смвялась тщетнымъ и благороднымъ усиліямъ соперницы, нъкогда госпожи своей, Австріи и никогда не хотьиа подать ей руку помощи. Невъріе и несчастіе между тъмъ свободно распространялись по земль, устроенной и возвеличенной безбожнымъ царемъ; червь безиравственности все точилъ молодое, быстро растущее дерево; что удивительнаго, если одинъ громовой ударъ сломилъ его? У насъ забыли про постыдный походъ Вильгельма II и ожидали Росбаха. Въ началъ Октября, вмъсто Росбаха, была Іена.

Нътъ, столь счастливаго, столь блестящаго похода никогда еще Наполеонъ не дълалъ: лишь коснется кръпости, она падаетъ передънимъ безъ защиты; лишь настигнетъ бъгущій корпусъ, хватаетъ его руками. Отъ стыда Пруссіи покраснъли наши щеки; каждое ея пораженіе какъ кинжаломъ ударяло насъ въ сердце: они не знаютъ того, неблагодарные, нынъшніе наши ненавистники, какъ всъ Русскіе въдушъ своей тогда побратались съ ними. Уже не за Аустерлицъ, а за чуждую нашей чести Іену, кричали всъ отмщеніе.

Въ ночи съ 3-го на 4-е Ноября, разбудилъ меня пушечный громъ; я сосчиталъ болѣе ста выстрѣловъ и въ радости своей скоро не могъ потомъ опять заснуть. Поутру узнали всѣ, что наслѣдникъ, какъ говорили придворные, изъ учтивости пустилъ впередъ сестру свою, что опять не Росбахъ, а Іену, не сына Богъ далъ намъ, а дочь, и что, зная сильное желаніе жителей столицы, не хотѣли вдругъ опечалить ихъ малымъ числомъ выстрѣловъ. Бѣдное дитя, названное по матери Елисаветою, было принято народомъ съ досадою, какъ неудача; тѣмъ болѣе привязалась къ ней мать, которая однакоже, какъ и первою дочерью Марією, была ею счастлива только полтора года.

Между тъмъ дъло шло не на шутку. Въ первый разъ еще Французы начали близиться къ нашимъ границамъ; они были уже въ Мазовіи, то-есть въ бывшей Польшъ, и ненавистью къ намъ ея жителей противъ насъ усиливались. Всъ полагали, что Пруссія по крайней мъръ нъсколько мъсяцевъ постоитъ за себя, а мы въ это время успъ-

емъ собрать всв силы, чтобы съ нею довершить пораженіе злодвевъ или, въ случав дурнаго усивха, придти къ ней на номощь. Но Наполеонъ такъ скоро съ нею раздвлался, что можно сказать засталь насъ къ расплохъ, до того, что главнаго не усивли мы сдвлать—выбора надежнаго предводителя арміи. О старикв Кутузовъ слышать не хотвли: онъ провинился тъмъ, что молодые генералъ-адъютанты на зло ему проиграли Аустерлицкое сраженіе. Итакъ въ оставленномъ Екатериною богатомъ славою магазинъ надобно было отыскать другое орудіе для защиты отечества: послали на-скоро въ Орловскую деревню за старымъ фельдмаршаломъ графомъ Каменскимъ.

Въ первый и въ последній разъ является опъ въ монхъ Запискахъ. Къ женъ его, графинъ Аннъ Павловиъ, когда-то коротко знакомой моей матери, раза два въ Москвъ возила меня сестра, когда я учился еще въ пансіонъ. Тутъ видълъ я графа Михаила Өедотовича, и въ старости остроумнаго живчика, невысокаго роста. Послъ того какой-то карточный долгъ, денежный разчетъ у брата моего Николая съ однимъ изъ его сыновей, прогнъвилъ его на моихъ родителей, и всякое знакомство съ его семействомъ у насъ за тъмъ прекратилось. Изъ Русскихъ былъ онъ почти одинъ, который въ первой молодости находился въ иностранной службъ, для пріобрътенія опытности въ военномъ искусствъ. Онъ прославился при Екатеринъ въ объихъ войнахъ съ Турками, но она никогда его не любила за крутой и вмъстъ вспыльчивый его нравъ и за его жестокость. Она употребляла его и по гражданской службъ. Разсказывають, что когда онъ быль генеральгубернаторомъ въ Рязани, однажды впустили къ нему съ просьбою какую то барыню, въ ту минуту, какъ онъ хлопоталъ около любимой суки и щенковъ ея клалъ въ полу своего сюртука, и будто взбъшенный за нарушение такого занятия, въ бъдную просительницу сталъ онъ кидать щенятъ. Увъряли, что совершеннолътнихъ сыновей, въ штабъ-офицерскомъ чинъ, приказывалъ онъ иногда тълесно при себъ наказывать. За это, разумъется, не хвалили его; но всъ признавали въ немъ ученаго тактика, неустрашимаго въ бояхъ. Тогда, подражая Суворову, многіе изъ генераловъ гвались за оригинальностію; въ томъ числъ и графъ Каменской, и этою юродивостію онъ еще болье рождалъ къ себъ въру.

Какъ спасителя приняли его въ Петербургъ. Передъ отъъздомъ его въ армію, пожелала его видъть лежащая въ родахъ Императрица. Подходя къ постели, онъ согнулъ передъ ней колъно и поцъловалъ руку, которую она ему протянула. Обыкновенно скромная и воздержная въ ръчахъ, она тутъ съ жаромъ и чувствомъ говорила ему о защитъ и спасеніи любезной ей Россіи, и ему казалось, какъ онъ

сказываль, что онь слышить небесный голось. Деда Елисаветы Алексевны Наполеонь изъ маркграфовъ Баденсьихъ пожаловаль курфирстомъ и переимевоваль потомъ великимъ герцогомъ; но она мало о томъ заботилась. Она не нашла счастія въ Россіи и не могла его дать ей; за то она обрёла въ ней любовь, и ни одна изъ иностранныхъ принцессъ на Русскомъ тронь такъ щедро ей тёмъ же не платила.

Около половины Ноября чуть ли не первый разъ въ жизни сестра моя Алексъева прівхала въ Петербургъ. Во всю осень съ малыми дътьми слъдовала она за мужемъ и его полкомъ. Не доходя ста верстъ до Порхова, гдъ она надъялась отдохнуть, зять мой получилъ повельніе, не останавливаясь, идти далье въ Литву, на дорогъ продолжать формированіе полка и, прибывъ въ назначенное мъсто, поступить въ одинь изъ корпусовъ дъйствующей арміи. Куда ей было дъваться? Желая какъ можно ближе находиться отъ мужа и чаще имъть объ немъ извъстія, она ръшилась ъхать въ Петербургъ. Можно себъ представить, въ какомъ расположеніи духа пріъхала она въ него послъ первой разлуки съ мужемъ, которая могла сдълаться въчною: ибо хотя дъйствія еще не начались, она знала, что онъ шелъ на войну.

Я отыскаль ей квартиру въ верхнемъ этажъ одного изъ вновь построенныхъ высокихъ домовъ въ концѣ Невскаго проспекта, пройдя Литейную и не доходя Знаменія, и тамъ помѣстился съ нею вмѣстѣ. Знакомствъ имѣла она мало и ихъ не искала. Болѣе мѣсяца стояла погода Петербургская, осенне-зимняя, когда о солнцѣ и слуха не бываетъ, когда морозъ споритъ съ морскими, сырыми, пронзительными вѣтрами, и мостовая покрывается навозомъ, поперемѣнно тающимъ и земерзающимъ. Въ это время года смертность обыкновенно умножается, и для препровожденія времени могли мы нерѣдко любоваться похоронными процессіями, которыя мимо насъ тянулись въ Невскую Лавру. Все было грустно, все было мрачно.

Простое горе одно никогда не приходить: оно всегда влечеть за собою великія печали. Скоро пришло кт намъ извъстіе о первомъ семейномъ несчастій, случившемся на моей памяти. Когда женщины или дъвицы гибнуть въ самой первой молодости, обыкновенно уподобляють ихъ цвъткамъ, скошеннымъ неумолимою смертію, и какъ сравненіе сіе сдълалось ни пошло, я лучшаго здъсь не нахожу. Въ нашемъ семействъ зацвъла недавно не роскошная роза, не пышная лилея, а скромная фіалка, которая блогоуханіе разливала только въ тъсномъ кругу своихъ родныхъ. Невъстка моя Варвара Ивановна наполняла тихою радостію весь домъ моихъ родителей, въ немъ всъ отъ души ее любили; но никто такъ утъшенъ, такъ очарованъ ею не былъ, какъ престарълый нашъ отецъ: цвътокъ этотъ точно былъ приколотъ къ

его сердцу. Она съ мужемъ выпросилась у него въ Воронежъ, чтобы премя беременности и родовъ провести у родителей своихъ Тулиновыхъ. Тамъ дала она жизнь дочери Елисаветь, а сама лишилась ся на двадцатомъ году отъ роду.

Мы съ сестрой мало ее знали, но уже много любили. Еслибъ и этого не было, то глубокая скорбь, въ которую ввергнута была старость отца нашего, отчаяние несчастнаго нашего брата должны уже была чувствительно насъ тронуть. Горесть вдовца описать не возможно; она равнялась счастю, коимъ онъ наслаждался. Всв ищуть его, кто въ богатствв, кто во власти, кто въ житейскихъ удовольствияхъ, а найти его можно только въ одномъ: въ законной, постоянной, непорочной, взаимной любви. Кто можетъ такимъ образомъ обръсти его, тотъ, не покидая земли, стоитъ уже въ преддверіи рая. Двое сиротъ не могли даже утвшить бъднаго моего брата; оставаясь въренъ памяти жены, онъ до конца жизни своей все ныль, все чахъ, все тосковалъ объ ней.

Въ этомъ печальномъ Ноябръ, не смотря на многочисленную армію, которая прикрывала наши границы, увидёли необходимость подумать, въ случав непріятельскаго вторженія, и о защитв внутреннихъ областей нашихъ. И для того 30 числа изданъ указъ, коимъ свываются къ оружію отставные воинскіе чины и разныхъ сословій люди, и изъ нихъ, въ видъ резервной арміи, учреждается милиція или земское войско, разделенное на семь округовъ. Зная, какое сильное дъйствіе производило имя Екатерины, какъ имъ одушевлялись еще всъ Русскіе, въ окружные начальники набраны все люди, при ней извъстные, ею уважаемые или употребляемые, и имъ подчинены генералы, военные губерискіе начальники. Въ Петербургъ назначенъ окружнымъ начальникомъ графъ Татищевъ, командовавшій некогда гвардіей, въ Москву военный губернаторъ Тутомлинъ, въ Курскъ графъ Орловъ-Чесменскій, въ Ригу Беклешовъ, которому не дали успоконться и который при столь важныхъ обстоятельствахъ не отказался сослужить последнюю службу; въ Казань князь Юрій Владимировичь Долгорукій, въ Смоленскъ князь Сергъй Өедоровичъ Голицынъ, въ Кіевъ князь Александръ Александровичъ Прозоровскій. Нъкоторыя изъ отдаленныхъ губерній, въ томъ числь и Пензенская, не должны были участвовать въ семъ общемъ вооруженін, за то обязаны были ставить болье рекруть. Чтобы завлечь молодыхъ людей гражданскаго въдомства въ милицію, данъ ей быль красивый, щеголеватый мундиръ, и этотъ способъ быль отменно удачень, особливо въ Москве, где все были уверены, что непріятелю никогда до нея не добраться. Въ одно утро, къ удивленію моему, присдаль за мною Сперанскій, котораго я уже давно не видаль (каждый годъ доступъ дълался къ нему затруднительнъе) но меня тотчасъ пустили. Онъ съ злою улыбкой предложилъ мив вступить въ милицію, изъ чего заключилъ я, что онъ смвется надъ нею и надо мной; мив было досадно, и я отввчалъ ему, что еслибъ чувствовалъ собственное побужденіе къ тому, то сталъ бы его о томъ просить, не дожидалсь его предложенія». Можетъ быть, это было причиною что я не надвлъ тогда полувоеннаго мундира.

Между тъмъ Наполеонъ все подвигался. Данцигъ и кръпость Грауденцъ не сдались ему, но не могли остановить его на Вислъ: жалкіе остатки Прусской арміи примкнули къ Русскому корпусу Бенигсона. Всъ съ нетерпъніемъ и безпокойствомъ ожидали извъстій изъ арміи.

Наканунѣ Рождества ихъ получили. Они были тревожны и утвшительны вмѣстѣ. Графъ Каменскій, послѣдній мечъ Екатерины, видно, слишкомъ долго лежалъ въ ножнахъ и отъ того позаржавѣдъ. Гемороидальные ли припадки, старость ли, или (слѣдствіе обоихъ) страхъ подѣйствовали на него, только онъ вдругъ лишился разсудка. Едва успѣлъ принять онъ начальство надъ арміей, какъ внезапно отказался отъ него, наканунѣ переаго сраженія съ Наполеономъ, и написалъ неблагопристойное, сумасбродное письмо къ Государю \*). Старшій по немъ, Бенигсонъ, самъ собою принужденъ былъ вступить въ званіе главнокомандующаго, и 14 Декабря (памятное число) при Пултускѣ одержалъ побѣду надъ Французами. Такъ по крайней мѣрѣ доносилъ онъ о томъ и такъ всѣ въ Петербургѣ тогда о томъ подумали. Нѣтъ нужды говорить, что послѣ того онъ утвержденъ главнокомандующимъ арміей.

Этотъ человътъ былъ въ числъ заговорщиковъ 12 Марта, не любимъ былъ дворомъ и не смълъ показываться въ Петербургъ, какъ вдругъ сама судьба вручила ему спасеніе государства. Но въ надежныхъ ли оно было рукахъ? Извъстны были его искусство и храбрость, равно какъ и кротость, за которую любили его офицеры и солдаты; но она же могла произвести ослабленіе въ дисциплинъ, что пагубно для арміи въ военное время.

Загадочная Пултуская побъда, повидимому, оставалась безъ результата; дъйствія однакоже продолжались, но они скоръе похожи были на маневры, чъмъ на битвы. Тъснимый Наполеономъ, Бенпгсовъ пятился бокомъ вправо и вступилъ наконецъ въ настоящую Пруссію. Сія приморская земля, подобно нашимъ Курляндіи и Лифляндіи, отхвачена Нъмцами у Славянъ и обитаема племенами, обоимъ народамъ

<sup>\*)</sup> Три года потомъ прожилъ онъ безвытздно въ Орловской деревит. Нравъ его тамъ не сингчился, онъ мучилъ крестьянъ, и одинъ изъ нихъ убилъ его топоромъ.

чуждыми. Сдвлавниев добычею Тевтонических рыцарей, жители какъ Пруссіи, такъ и Ливоніи приняли отъ нихъ кровавое крещеніе, и города ихъ названы Пъмецкими именами. Какъ въ той, такъ и въ другой магистры ордена сдблались независимыми владътельными герцогами. Но кияжество Лифляндское вошло въ безчисленные титулы царя Русскаго; Пруссія же ближе къ родимому краю дала свое имя всему изъ лоскутьевъ сшитому государству. Хороню, что мы плохо тогда знали исторію и географію и, читая въ реляціяхъ названія Морунгена, Ландсберга и другія, думали, что Беннгсонъ Бонанарта погналъ назадъ въ Германію. Это насъ очень успокоявало.

Новыя покольнія находять пепонятною, можеть быть, смінною живость участія, принимаемаго тогда нами, мирными гражданами, въ происшествіяхь войны. Нынів едва изъ любопытства хотимь мы узнать, сколь блестящи успітхи нашего оружія или сколь великь уронь, нами претерпітный въ отдаленной части Имперін нашей или вдали отъ ся границь. Тогда діло было другое: всіт наши войны до Наполеона и посліт него, даже при неміт, но не съ ниміт, возбуждали въ насъ мало опасеній; этому же искусному счастливцу удалось войну изъ коммерческой игры превратить въ азартную, и въ каждомъ съ ниміт сраженій государство ставилось на карту.

Сестра моя довольно исправно получала извыстія оть мужа своего; онъ быль, какъ говорится, лишь взять, то и повышень, aussitôt pris, aussitôt pendu: съ полкомъ своимъ, еще некомплектнымъ, полувыученнымъ, полуустроеннымъ усивль онъ уже раза два побывать въ боевомъ огнъ. При всеобщемъ тревожномъ состояніи и особенно среди печальнаго положенія сестры моей, нашли мы съ нею нѣкоторую отраду въ одномъ весьма пріятномъ сосѣдствъ. Подъ нами жила одна дама, знакомствомъ съ которой семейство мое во время моего малольтства также обязано было Кіеву; это была Александра Петровна Хвостова, надъ изображеніемъ которой пріятно мнѣ будетъ потрудиться.

Никакого женскаго воображенія сильныя страсти такъ еще не воспаляли, никакого женскаго сердца такъ не волновали онъ. Она по себъ была Хераскова и родная племянница поэта, несмотря на свою посредственность у насъ столь знаменитаго. Родъ Херасковыхъ не такъ еще давно, едва ли при Петръ Великомъ, поселился въ Россіи, и я между Валахами зналъ Херескуловъ, которые имъ были дальніе родственники. Вотъ почему пламень Юга, пройдя черезъ одно или два покольнія, кипятилъ еще кровь Хвостовой и блисталъ въ ея взорахъ. Въ первой молодости выдали ее за Димитрія Семеновича Хвостова (не брата, а въ дальномъ родствь съ Александромъ и Василіемъ Семено-

вичами, о коихъ я говорилъ), за человъка глупаго, грубаго и порочнаго. По матери своей былъ онъ въ близкой связи со всъми графами Чернышевыми и ихъ потомствомъ; а Александра Петровна была племянница Трубецкихъ, и поэтому она родилась, выросла и провела первые годы замужества въ аристократическомъ міръ.

Она приняла всё его формы; ей мало того: она умёла отличиться и отъ знатной толны и стать выше ея. По-французски писала развъ только хуже Севинье, голосъ имъла очаровательный и въ свое время была первою въ столицъ музыканткой и пъвицей. Собою была не хороша (смолода круглый нось ея начиналь уже синъть), но дурною быть, какъ кто-то сказалъ про Делиля, никогда не имъла времени: до того всв черты лица ея отъ живости чувствъ были всегда подвижны и выразительны. И придворные, и дипломаты, и писатели, и Русскіе, и иностранцы, всв были у ногъ ея; она была молода въ царстоввание Екатерины, когда съ прекрасными манерами дурное поведеніе извинялось въ женщинахъ, и имъла мужа, котораго не дълать рогоносцемъ, право, было бы гръшно. Однакоже, такъ какъ ей надобно было въ жизни все перелюбить, то годъ, другой послв замужества страстно была она привязана къ его молодости и своему долгу. Онъ же первый началь показывать ей презрвніе, явно и подло сталь измвнять ей, искаль въ низшихъ классахъ наемной любви и обрадовался, когда замътиль, что она отдалилась отъ него сердцемъ. Приговоры свъта бывають обыкновенно столь же несправедливы, столь же слъпо жестоки, какъ и законы всёхъ уголовныхъ кодексовъ въ мірѣ; онъ требоваль, чтобы жевщина, исполневная огня, ума и талантовъ, на въки прикованная къ отвратительному истукану, умъла казаться счастливою и быть върною супругой. Что въ немъ ужаснъе, онъ почти всегда щадить тъхъ, кои находятся подъ защитою молодости своей, ея прелестей и выгодъ фортуны; но состарься, объднъй слабая женщина, тогда только беззащитную примется онъ терзать.

Мужъ Хвостовой прожилъ сначала ея приданое, потомъ проматывалъ второе или третье наслёдство. Онъ самъ имѣлъ часто недостатокъ въ деньгахъ, жилъ однакоже съ женою подъ одною кровлей, никогда еи не видѣлъ и готовъ былъ отказать ей въ малѣйшей помощи. Спасли ее отъ совершенной нищеты ея великодушіе и геройство: на улицѣ пала она къ стопамъ грознаго Павла и вымолила помилованіе преступному старцу, отцу невѣрнаго своего мужа. Тронутый симъ поступкомъ, свекоръ умирая завѣщалъ ей порядочное содержаніе и обязалъ сына выплачивать ей оное. Сіе дѣлалъ онъ не слишкомъ исправно, и въ образѣ жизни ея часто проглядывала бѣдность. Ей было тогда за сорокъ лѣтъ; гордая нечувствительность по-

казывала видъ добродътельнаго пегодованія, посредственность всегда ей завидовала и стала клеветать на нее, и весь свътъ противъ нея вооружился.

Покинутая имъ, она не унывала: въ уединени ей оставалось еще довольно занитій и утвиненій. Ея гостинал и кабинеть, не богато, но щегольски и со вкусомъ убранные, наполнены были художественными предметами, прекрасными рисупками лучшихъ артистовъ, поднесенными ими какъ дань удивленія къ ней, разными редкостями и древностями, путешественниками по Востоку и Европъ ей на память оставленными. Почти каждый вечеръ въ сихъ компатахъ собиралось прелюбезное общество, составленное по большей части изъ отборныхъ иностранцевъ, изъ малаго числа молодыхъ женщинъ, строгихъ къ себъ и сиисходительныхъ къ другимъ, изъ немногихъ Русскихъ, довольно образованныхъ, чтобы знать цвну пріятностей такого дома. Между частыми посътителями его всъхъ примъчательнъе были два брата, графы Местры, болье Французы чьмъ Италіянцы. Старшій, Іоснов, находился у насъ посланникомъ жившаго въ заточени Сардинскаго короля, былъ чрезвычайно умный человъкъ, красноръчивый легитимистъ и бъшенный католикъ, и написалъ, въ послъдствіи, двъ книги, исполненныя пзувърства, Le Pape и Soirées de Pétersbourg; довольно явно показываль онъ нелюбовь къ Россіи, и единственно только за ея схизму. Другой, Ксаверій, въ Русской службъ полковникъ, былъ менѣе пылокъ, и хотя столь же серіозень и разсілнь, но болье пріятень въ обществі; онь авторъ разныхъ мелкихъ твореній въ стихахъ и прозъ, между колми болъе всего извъстны: Путешествие вокруго моей комнаты и Прокаженный во долинь Аосты. Навъщаль также Александру Петровну одинъ знатный баринъ, чудакъ князь Бълосельскій, и читалъ ей и обществу ея свои уродливо-смъшныя произведенія на Русскомъ и Французскомъ языкахъ. На этихъ вечерахъ викто ве гонялся за умомъ, никто ни у кого его не требовалъ, почти у каждаго было его про себя вдоволь, и непринужденно являлся онъ самъ собою въ разговорахъ; порывы веселости останавливались на самой границъ благопристойности. Во всемъ этомъ было нъчто единственное, безъ примъровъ у насъ и безъ подражанія; только напоминало собою учено-пріятныя собранія, бывшія до революцін у госпожъ Дюдефанъ и Жофренъ. Плохое освъщение и скверный ужинъ довершали сходство съ вечерами этихъ Парижскихъ дамъ.

Болъе всего нравилась мнъ въ этой милой Хвостовой ея непритворная и въ свътской женщинъ тогда непонятная любовь къ своему отечеству. Кто изъ дамъ не пренебрегалъ тогда Русскимъ языкомъ? Которая изъ нихъ читала на немъ что-нибудь? Хвостова, по чувствамъ

точно выше своего въка, ръшилась сдълать первый опыть и принялась на немъ писать Я не назову примъромъ для нея писанвыя слогомъ семинариста оды тетки ея княжны Екатерины Сергъевны Урусовой. Въ двухъ цвъткахъ, въ двухъ незабудкахъ, ею произведенныхъ, Каминъ и Ручейкъ, скоръе Карамзинъ могъ служить ей образцомъ и одобреніемъ; однакоже и то ложно, что онъ помогалъ ей въ ихъ сочиненіи; новыя, живыя идеи, небрежность, съ коей овъ изложены и самыя ошибки противъ граматики, составляютъ всю ихъ прелесть.

Такого гибкаго ума, какъ въ ней, я ни въ комъ еще не встръчаль. Она ничьмъ не гнушалась; съ такимъ же участіемъ, съ такимъ же вниманіемъ входила она въ сужденія съ попомъ, съ деревенскою барыней или съ степеннымъ дворяниномъ, какъ и съ первымъ государственнымъ человъкомъ; съ одними также готова была она толковать о соленіи огурцовъ и грибовъ, какъ съ послъднимъ о преніяхъ парламента; разговорный языкъ лучшаго свъта быль ей также знакомъ какъ и всъ наши простонародныя поговорки. Обо всемъ умъла она судить, правда довольно поверхноство, но всегда умно и пріятно.

И этой женщинь не знали у насъ цъны. За клевету, за гоненія, за обиды она платила иногда веселыми эпиграмами; ей хотълось бы все любить и она сердилась какъ ребенокъ, когда ей мъшали въ семъ привычномъ занятіи, сама же до вражды никогда не умъла дойдти. Сострадательность была главною чертою ея характера; денегъ у нея не было, и несчастнымъ помогала она не однъми слезами, а неимовърною дъятельностію; мучила друзей, наряжала ихъ преслъдовать сильныхъ и богатыхъ, дабы исторгнуть у нихъ помощь страждущимъ. Она была великая искусница утъшать и успокоивать печальныхъ и съ мастерствомъ своимъ довольно часто являлась къ сестръ моей, кототорая посъщала ее только по утрамъ. Я же ходилъ къ ней на вечера, за тъмъ чтобы наслушаться тамъ болъе чъмъ наговориться.

Наконецъ въ началѣ Февраля 1807 года узнали мы о рѣшительной побѣдѣ надъ Французами при Прейсишъ-Эйлау, 27 Января. Казалось, что только этого извѣстія и ожидали; оно подало знакъ зимнимъ увеселеніямъ. Что ни говори Французы, сраженіе это мы выиграли, и лучшимъ доказательствомъ тому служитъ четырехмѣсячное послѣ него бездѣйствіе Наполеона, который не очень любилъ отдыхать на лаврахъ. Напротивъ того, Нѣмецъ Бенигсонъ, отколотивъ исполива, самъ изумленный чудомъ совершеннымъ не столько имъ какъ Русскими солдатами, увѣренный въ невозможности новаго нападенія со стороны непріятеля, захотѣлъ вкусить сладостное успокоеніе. По заочности судить трудно, особливо человѣку не принадлежащему къ военному ремеслу; однакоже всѣ меня послѣ урѣряли, что Суворовъ и Кутузовъ

такъ бы не поступили: не довольствуясь симъ пораженіемъ, опи бы заставили Наполеона не по сю сторону Вислы, а за Одеромъ и можетъ быть за Эльбой расположиться на зимнихъ квартирахъ. Надобно отдать справедливость нашимъ Иъмецкимъ генераламъ, они великіе мастера останавливать во-время Русское войско; посль того Кноррингъ и Дибичъ нашимъ храбрымъ ребятамъ не дали и взглянуть ни ва Стекольной, ни на Царьградъ, ни на Аршаву, куда опи съ такою жадностію рвались; у самыхъ воротъ злодъи умъли удержать ихъ стремленіе.

Не долго послѣ сего радостнаго извѣстія оставались мы въ Петербургѣ. Убитый горестію брать нашъ Николай находился тогда у родителей, и отецъ мой, приглашая къ себѣ почти столь же печальную дочь, приказывалъ миѣ проводить ее въ Пензу: онъ надѣялся, что цѣлымъ семействомъ раздѣленное горе скорѣе облегчится. Между тѣмъ и не слишкомъ тяжеловѣсный кошелекъ сестры моей въ столицѣ довольно оскудѣлъ; мои фивансы тоже были не въ самомъ лучшемъ состояніи. Итакъ, полонъ надеждъ, произведенныхъ во миѣ успѣхами нашего оружія, и еще умноженныхъ выступленіемъ въ то время гвардіи, выѣхалъ я съ сестрой въ половинѣ Февраля.

По прибытіи въ Москву, сестру мою взяло раздумье: ее ужасало пространство, все болье и болье ее отъ мужа отдъляющее. Она нашла добрую родственницу его, Дарью Ивановну Корслькову, которую, можетъ быть, читатель припомнить въ малольтствь моемъ и которая домъ свой за Сухаревою башней и саму себя отдала въ ея распоряженіе; подмосковная деревенька была близка и также могла прокормить ее. Недъли двъ колебалась она, какъ наступила ранняя весенняя погода; опасности пути послужили ей предлогомъ отложить свой вытздъ. Тогда я долженъ быль отправиться одинъ и сей послъдній зимній путь совершилъ не весьма покойнымъ и пріятнымъ образомъ: подъ Муромомъ, на Окъ, ледъ трещалъ подо мной, и проливной дождь обливалъ меня сверху.

## XIV.

Великимъ постомъ прівхаль я въ Пензу, и великопостныя лица встрѣтилъ я въ моемъ семействѣ; при свиданіи со мной на минуту озарились они слабою улыбкой. Въ это самое время отецъ мой чуть было не сдѣлался жертвой самой подлой злобы людей.

Министръ внутреннихъ дълъ получилъ отъ него собственноручное письмо, въ коемъ, съ тономъ оскорбленнаго самолюбія, жалуется онъ на претерпъваемыя имъ несправедливости и проситъ исходатайствовать ему увольненіе отъ службы. Графъ Кочубей отвъчалъ ему,

что онъ не замедлиль бы его просьбу представить на высочайшее усмотрѣніе, но что Государь отправился къ армін; а онъ, между тѣмъ, надѣясь, что отецъ мой перемѣнить мысли, будеть ожидать повторенія его требованія, чтобы препроводить его въ главную квартиру. Дѣло состояло въ томъ, что отецъ мой къ Кочубею совсѣмъ не писалъ и не думаль еще тогда выходить въ отставку.

Въ канцеляріи его служиль нъкто Тезиковъ, хорошій калиграфъ, молодой человѣкъ не безъ способностей, проворный и дѣятельный, но самой дурной нравственности, особенно извѣстенъ онъ былъ искусствомъ подражать всякому почерку. Секретарь, надѣясь на его исправленіе, не выгоняль его, а подвергалъ частымъ наказаніямъ. Губернскій прокуроръ Бекетовъ переманиль его къ себѣ, сталъ ласкать его, поить и самъ иногда пить съ нимъ. Подъ пьяную руку, чтобы сказать въ риему, видно, затѣяли они съ нимъ эту штуку. Полученный Бекетовымъ отпускъ, поѣздка его въ Петербургъ, пріѣздъ его туда въ одно время съ полученіемъ мнимой просьбы отца моего не оставляли никакого сомнѣнія насчетъ участія его въ семъ подлогѣ. Какова Пенза?

Послѣ письменнаго объясненія губернатора съ министромъ, дѣло завязалось довольно важное. Отецъ мой не могъ скрывать подозрѣній своихъ на Бекетова и кромѣ какъ по дѣламъ, никакого сношенія съ нимъ имѣть не хогѣлъ. Слѣдствіе продолжалось болѣе полутора года; благодаря искусству слѣдователей, наконецъ, уличенный Тезиковъ сознался и былъ сосланъ въ Сибирь на поселеніе. Я не могу однакоже не похвалить твердости, съ которою спасаль онъ честь своего соблазнителя, котораго почиталь онъ благодѣтелемъ своимъ.

Въ два пріема познакомиль я читателя своего со всею тогдашнею Пензою; сомнѣваюсь, чтобы онь сталь благодарить меня за то. На этоть разъ не могу никого ему представить кромѣ одного новаго лица, явившагося во время моихъ частыхъ переѣздовъ. Добрый Тиньковъ, за старостію лѣтъ, самъ пожелаль выйти въ отставку; на его мѣсто назначень вице-губернаторомъ Александръ Михайловичъ Евреиновъ, бывшій нѣкогда полицеймейстеромъ въ Петербургѣ, человѣкъ дрянной, хвастливый и трусливый. Онъ былъ женатъ на одномъ видномъ мужчинѣ, Александрѣ Алексѣевнѣ, родной сестрѣ огромныхъ С\*\*\*\* и потому долженъ былъ питать, хотя весьма недавнюю, но уже какъ будто наслѣдственную вражду ихъ противъ насъ. Однакоже за что-то поссорился онъ съ Бекетовымъ и на зло ему началъ сближаться съ нашимъ домомъ, угождать моимъ родителямъ, и въ это время дѣйствительно сталъ нѣсколько благороднѣе и честнѣе. Мить было тогда не до Пензы и до ен жителей: я жаждаль только побъдъ, а все молчало изъ Петербурга и изъ армін. Воть уже настала и весна, а Государь все жиль покойно съ королемъ Прусскимъ въ какомъ-то Бартенштейнь, королена же въ Кеннгебергь, какъ будто по доброй воль, во второй своей столиць. Да будетъ ли конецъ? думалъ я, а онъ, къ несчастно, быль довольно близокъ.

По великой отдаленности отъ театра войны, не могли мы имѣть никакихъ частныхъ обстоятельныхъ объ ней свѣдьній: изъ одиѣхъ вѣдомостей дозволено намъ было узнавать одни офиціальных извѣстія. Публичности у насъ никакой не было, газеть и журналовъ менѣе чѣмъ нынѣ, и они подобно Европейскимъ не слѣдили шагъ за шагомъ за политическими происшесть імми. Вотъ почему, впутри Россіи, мы настоящимъ образомъ не знали объ онасности ей угрожающей. Только замѣтно было, что съ обѣихъ сторонъ приготовляются, съ одной къ сильному нападенію, съ другой къ такому же отпору. Въ нѣсколько недѣль Наполеонъ успѣлъ пріобрѣсть неизчислимыя передъ нами прсмущества: къ Франціи, Италіп и Голландіи, которыя у него давно уже были въ рукахъ, присоедниилъ онъ почти всю Германію и часть Польши, и все это вооружалъ противъ насъ. Можно сказать, что въ двѣнадцатомъ году Россія не въ первый разъ сражалась съ цѣлою Европой.

Одинъ разъ въ недълю, по Понедъльникамъ, приходила къ намъ почта. Въ одинъ изъ сихъ Понедъльниковъ, въ самый Ивановъ день, когда начиналась Петровская ярмарка и собрались на нее дворянство и купечество, прочитали мы въ Московскихъ газетахъ о сраженіяхъ, происходившихъ 24 Маія при Гутштэтъ и 29-го при Гейльсбергъ. Ихъ выдавали за побъды, и всъ тому повърили. Я уже извърился, опъ мнъ показались что-то сомнительны; одпакоже я увидълъ въ вихъ по крайней мъръ благопріятное начало военныхъ дъйствій.

Самая медленность въ сообщении пріятныхъ извъстій меня безпокоила; съ нетерпъніемъ ожидалъ я 1-го Іюля слъдующей почты: ничего! Для развлеченія скорбнаго отца моего, уговорили его поъхать на другую ярмарку, которая бываетъ вслъдъ за Псизенской въ Нижнемъ-Ломовъ и оканчивается 8-го Іюля, въ день Казанской Богородицы. Онъ взялъ меня съ собою, и я опять увидълъ тутъ почтенное Пензенское дворянство въ полномъ собраніи. Городокъ Ломовъ менъе Саранска, дома въ немъ плохи; но ярмарка была въ немъ значительнъе и веселъе, отъ того, если можно сказать, что была лагернъе.

Тамъ за одинь разъ узнали мы обо всемъ, и о Фридландъ, и о свидании въ Тильзитъ; письма и извъстія, въроятно дотолъ удерживаемыя, такъ ко всъмъ и посыпались. Насъ съ отцомъ поразило какъ громомъ, и развъ только насъ однихъ; все прочее веселилось, шумъло, какъ бы ни въ чемъ не бывало. Что за толки услышалъ я, Боже мой! Вотъ ихъ сущность: «Ну что-жъ, была война, мы побили непріятелей, потомъ они насъ побили, а тамъ обыкновенно, какъ водится, миръ; и слава Богу, не будетъ новаго рекрутскаго набора». Что такимъ людямъ до народной чести, до государственной независимости? Были бы у нихъ только карты, гончія, зайцы, водка, пироги, шуты, балалаешники, плясуны, Цыганскія пъсни, вотъ все ихъ блаженство. Лътъ пять спустя, заговорили они другимъ языкомъ, но тогда дъло дошло до ихъ личности, тогда схватило ихъ за живое. Ненавидъть мнъ Пензенскихъ дворянъ болъе чъмъ прежде было невозможно; но съ этого времени, кажется, началъ я ихъ еще болъе презирать.

Изъ Ломова поъхали мы въ селеніе Лашму, къ одному весьма богатому помъщику и славному гастроному, Николаю Андреевичу Арапову, который приглашаль насъ на имянины супруги своей, Ольги Александровны, 11-го Іюля Ихъ отпраздновали очень великольщию. Хозяйка, барыня необъятной толщины, почиталась въ губерніи отмънно тонкою въ политикъ и любила о ней говорить. Съ веселымъ видомъ объявила намъ она, будто кто-то къ ней пишетъ, что Наполеонъ, какъ любезный и учтивый Французъ, за объдомъ въ Тильзитъ налилъ бокалъ Шампанскаго и выпилъ за здоровье Прусской императрицы. Мнъ что-то и смъяться не захотълось.

На Петербуръ, даже на Москву и на всъ тъ мъста въ Россіи, коихъ просвъщение болъе коснулось, Тильзитский миръ, произвелъ самое грустное впечатлъніе: тамъ знали, что союзъ съ Наполеономъ не что иное можетъ быть какъ порабощение ему, какъ признание его надъ собою власти. И вотъ эпоха, въ которую нъжнъйшая любовь, какую могутъ только пить подданные къ своему государю, превратилась вдругь въ нечто хуже вражды, въ чувство какого-то омерзенія. Я не хвалюсь великою мудростію; но въ этомъ увидель я жестокую несправедливость Русскихъ. Мнъ за нихъ стало стыдно: такъ презпраемые ими Черемисы и Чуваши съкутъ своихъ боговъ, когда они не исполняють ихъ желаній. Все, что человъкъ не рожденный полководцемъ можетъ сделать, все то сделалъ императоръ Александръ. Что оставалось ему, когда овъ увидель безчисленную рать непріятельскую, разбитое свое войско, подкръпленное одною только свъжею новосформированною дивизіею князя Лобанова, и всемъ ужаснаго Наполеона, стоящаго уже на границъ его государства? Что бы сказали Русскіе, еслибы за нее впустиль онъ его? И въ этомъ тяжкомъ для его сердца примиреніи развъ не сохраниль онь своего достоинства? Развъ не умьль онь, побъжденный, стать совершенно наравив съ побъдителемь

и туть явиться еще покровителемь короля? Такимъ ди бъдствіямъ, такимъ ли униженіямъ подвергался императоръ Францъ 11-й? Что дълали его подданные? Дълили съ нимъ горе и съ каждымъ повымъ песчастіемъ кръпче твенились къ нему и сыновибе его любили. Лъть пятнадцать послъ того, наказаніе Божіе едва было не постигнуло насъ за неблагодарность нашу къ Александру: онъ быль долготерпвливъ и метителенъ и все вспомянуль во дни славы своей. Когда вийств со счастіемъ возвратилось къ нему обожаніе подданныхъ, на распростертый передъ нимъ народъ взглянулъ онъ съ досаднымъ презръніемъ, и не было слова его потомъ, не было дъйствія, которое бы его не выражало. Онъ думалъ, что съ нимъ можно все себъ позволить. Тогда въ головъ его родились неслыханные еще преступные замыслы противъ ввъреннаго ему Богомъ государства, которые уже началъ онъ приводить въ исполнение и не имълъ только времени совершить. Тогда-то народный гласъ долженъ быль возгремъть ему въ услышаніе; но тогда стояль онь на высоть своего могущества, саываль царей на конгресы и располагалъ судьбами народовъ Европейскихъ. Немногіе дерзнули робко напомнить ему о священномъ долгъ, который онъ забывалъ. Народы бывають иногда также подлы, какъ и люди.

Срокъ отпуска для меня давно уже прошель, но по роду службы моей на мнѣ бы не взыскали, еслибъ п годъ я просрочиль. Отцу моему всегда непріятно было продолжительное пребываніе мое въ Пензѣ, онъ все надѣялся, что въ Петербургѣ мнѣ праздность скорѣе надоѣстъ; мнѣ самому любопытно было видѣть, что тамъ дѣлается послѣ столь нажнаго происшествія, слышать, что говорять о немъ, и при первомъ словѣ о томъ, изъявиль онъ согласіе на мой отъѣздъ. Супруги, находившіеся проѣздомъ изъ Саратова въ Москву, предложили мнѣ ѣхать съ ними въ четверомѣстной каретѣ, и мы отправились въ концѣ Іюля.

Чету, которой я сопутствоваль, надлежить мнъ описать.

Въ самомъ началѣ сихъ Записокъ говорилъ я о старыхъ друзьяхъ отца моего, Богданѣ Ильичѣ Огаревѣ и Андреѣ Алексѣевичѣ Всеволожскомъ, Пензенскомъ воеводѣ, который погибъ въ огнѣ во время Пугачевскаго бунта. У перваго былъ братъ Иванъ Ильичъ, одаренный столь же свѣтлымъ умомъ, какъ и мрачною душею; послѣдній оставилъ трехъ сыновей, изъ коихъ одинъ поселился въ Саратовѣ. Алексѣй Андреевичъ, Саратовскій сынъ его, былъ женатъ на Варварѣ Ивановнѣ, дочери Ивана Ильича Огарева. Эта женщина была вся въ отца: безъ сердца и безъ красоты, но съ умомъ и съ чувственностію, хотъла и умѣла она нравиться нѣкоторымъ мужчинамъ. Въ Саратовѣ господствовала и распутствовала она въ глазахъ ослѣпленнаго мужа, который довърчивостію и добродушіемъ превосходилъ всѣхъ мужей на

свътъ. Она занесла меня въ списокъ покорныхъ къ ея услугамъ; но по окончании путешествия должна была вымарать. Мнъ некогда здъсь много говорить о ней; придетъ время и, если съумъю, въ короткихъ словахъ постараюсь изобразить жизнь ея, въ которой осуществила она всъ ужасы новъйшихъ Французскихъ романовъ. Этотъ эпизодъ берегу я для будущаго.

Проведя четыре дня съ безстыднымъ и отвратительнымъ порокомъ, пріятно мит было въ Москвт найти родную непорочность. Сестра моя все сбиралась вхать въ Пензу; возобновление войны и вскоръ затъмъ послъдовавшій миръ ее остановили. Мужъ ея чрезвычайно отличился въ эту войну, находился во всёхъ дёлахъ, дрался храбро, и былъ столько счастливъ, что ни разу не раненъ, если не считать легкой контузіи, полученной въ последнемъ деле. За то награжденъ онъ быль Аннинскимъ бризліантовымъ крестомъ на шев, Владимирскимъ третьей степени, чиномъ генералъ-майора и золотою шпагой съ бриліантами и съ надписью за храбрость. Онъ увъдомлялъ жену, что армія, перешедшая подъ начальство графа Буксгевдена, идетъ въ Витебскъ, чтобы тамъ расположиться лагеремъ и оттуда разойдтись по другимъ мъстамъ государства, и звалъ ее туда къ себъ. Привыкнувъ жить на одномъ мъстъ, она не пріобръла еще того мужества, съ коимъ послъ такъ легко было ей странствовать одной, и просила меня быть ея проводникомъ. Несмотря на довольно большой, предстоящій мив крюкъ, мнъ пріятно было сдълать ей угодное и желательно увидъть обломки той храброй арміи, которую почти безъ предводителя, въ продолженіе одной недъли, въ трехъ большихъ сраженіяхъ, громилъ Наполеонъ и едва могь принудить къ отступленію.

Только одинъ разъ въ жизни провхалъ я по этой дорогв. Я любовался на ней тучными пажитями, тънистыми лъсами, цвътущимъ состояніемъ селеній, устройствомъ и видомъ изобилія нъкоторыхъ городовъ, и въ голову не приходило мнъ думать, что не далеко время, въ которое чрезъ счастливыя сіи мъста война промчится взадъ и впередъ со встми ужасами опустошенія. Я жалтю теперь, что не посмотрълъ внимательные на Можайскъ и на его окрестности. Въ Гжатскъ остановилъ сестру мою, чъмъ-то обязанный ея мужу, богатый купецъ Григорій Петровичъ Чороковъ и въ бълокаменномъ домъ своемъ, внугри чрезмърно испещренномъ, роскошно насъ угостиль; въ Вязьмъ надъялся я полакомиться пряниками и не успълъ ихъ найти; Дорогобужа что-то совсъмъ почти не помню.

Въ Смоленскъ прівхали мы ночью и остановились въ плохомъ домикъ какого-то бъднаго предмъстья. Я уговаривалъ сестру пробыть въ немъ по крайней мъръ сутки, чтобъ успъть мнъ осмотръть сей

достопримъчательный и старинный городъ. Есть ли какая-нибудь человъческая сила, которан бы могла удержать жену, ъдущую на свиданіе съ мужемъ послъ войны? Поутру, пока закладывали лошадей, сбъгалъ я на гору, чтобъ составить себъ какое-нибудь понятіе о Смоленскъ. За Поръчьемъ начинается Бълоруссія; при видъ сей тощей земли и ея тощихъ жителей, грязныхъ корчмъ и содержателей ихъ, засаленныхъ жидовъ, я началъ торопиться болье сестры; по налящій зной, измученныя лошади и сыпучіе пески чувство нетерифиія моего превратили въ сущую пытку. Подъ Велижемъ болье четырехъ верстъ не могли мы сдълать въ часъ.

На последней станціи въ Витебску, куда пріфхали мы 14 Августа, приготовился я къ восхитительному зрёлищу радостнаго свиданія двухъ супруговъ. И что же! Одинъ мучительною болъзнію прикованъ быль въ постель; другая, не предупрежденная о томъ, предалась страху и отчанню. Какь всё северные жители, подверженъ былъ онъ геморондальнымъ припадкамъ, которые при дъятельной жизни такъ легко переносятся; во время зимней кампаніи должень быль онь часто дни проводить на лошади, ночью валяться на снёгу среди бивуаковь, и отъ замерзанія спасаться ромомъ; это воспалило кровь его, полученная имъ контузія пуще раздражила бользнь, все бросилось въ одно мъсто и произвело фистулу. Страданія его были жестоки; корпусные и дивизіонные доктора старались облегчить ихъ, не умъя сладить съ столь серіозною бользнію. Стеченіе военных чиновниковь было ужасное, и зятю моему могли отвести только маленькую, тёсную квартиру, и то какъ генералу, трудно больному. Ничто не предвъщало мнъ пріятнаго пребыванія въ Витебскъ.

Вдругъ бросить сестру было мнѣ невозможно, разсѣянностей искать трудно, ибо изъ военныхъ• всѣ знакомства мои были въ гвардіи, а туть надобно было дѣлать новыя. Оставалось мнѣ только посъщать публичныя мѣста, и тѣ, въ коихъ веселятся и тѣ, въ коихъ молятся.

Сперва пошель я вечеромъ въ небольшой садъ, посреди города, для ежедневныхъ прогулокъ его жителей на высокой горъ, надъ Двиною, устроенный. Было людно и тъсно, а для меня довольно весело: играла военная музыка, и надъ толпами возвышалась роща изъ султановъ. Никого не зная и никъмъ не знаемый, ходилъ я какъ въ маскарадъ и видълъ прекрасненькія маски. Я прислушивался къ разговорамъ панночекъ, и съ удовольствіемъ внималъ Польскому языку, который я всегда такъ любилъ въ женскихъ устахъ и который мнъ напоминалъ мое ребячество.

На другой день почти тоже общество увидёлъ я въ дворянскомъ клубё или благородномъ собраніи (не знаю какъ называли эту обыкновенную принадлежность всёхъ губернскихъ городовъ). Зала публичныхъ увеселеній была не великолёпная, просто выбёленная, длинная и широкая, но низкая и съ двухъ сторонъ вся въ окошкахъ, какъ оранжерея. Мнё показалось, что я обращаю на себя вниманіе какъ одётый во фракъ, ибо подобныхъ мнё можно было пересчитать: все было генеральство да офицерство. Дамъ было также довольно; но господа помёщики этого края, который болёе другихъ однакоже обрусёлъ, видно, и тогда не очень полюбливали Русскихъ и не охотно дёлили съ ними время. Графъ Буксгевденъ своимъ присутствіемъ не удостоилъ сего бала, а только семейство свое прислалъ на него.

Въ семъ окатоличенномъ городъ божественная литургія на Русскомъ языкъ производилась въ единомъ храмѣ и только однажды въ недълю, по воскреснымъ днямъ. Прекрасный и просторный соборъ выстроенъ былъ нашимъ правительствомъ не на концъ Витебска, а внъ его; при Екатеривъ и при Потемкинъ все думали объ увеличеніи городовъ и полагали, что ихъ края со временемъ непремѣнно должны сдълаться срединой, а Полякамъ пріятно было видъть, что изгнанное православіе едва осмѣливается показывать себя у вратъ городскихъ. Въ первое Воскресенье пошелъ я помолиться и посмотрѣть на народъ православный; его было много, христолюбивое воинство наполняло всъ окрестныя мѣста. Когда объдня кончилась, и стали расходиться, одинъ молодой воинъ увидълъ меня въ толпъ и бросился обнимать. Я обрадовался бы тутъ всякому хорошему знакомому, еслибъ онъ былъ и не графъ Александръ Кутайсовъ.

Какъ объ немъ не сказалъ я еще ни слова, право, не понимаю. Гдѣ-то, помнится въ домѣ Демидовыхъ, встрѣтился я съ нимъ и познакомился; послѣ того видѣлъ его часто; но это продолжалось не долго: изъ гвардейской артилеріи переведи его въ армейскую. Все то что можетъ льстить только тщеславію, все то что можетъ жестоко оскоройть самолюбіе, все то испыталъ онъ почти въ ребячествѣ. Сынъ любимца Павла Перваго, который и на все семейство сыпалъ свои милости, въ шестнадцать лѣтъ сдѣланъ былъ онъ полковникомъ. Послъ перемѣны царствованія, всякій почиталъ обязанностію дягнуть въ падшаго фаворита; онъ спѣшилъ удалиться за границу, а жену и дѣтей оставилъ въ Петербургѣ на жертву ненависти и презрѣнія. Однакоже на спокойное, благородное и прекрасное лицо меньшаго сына его ни одинъ дерзкій, гордый взглядъ не смѣлъ подняться. Какъ этотъ мальчикъ не даваль счастію баловать себя, такъ и передъ несчастіемъ не поникнулъ онъ головой; какъ бы не замѣчая никакой перемѣны, онъ

столь же яспо и привътливо смотръль на людей, когда они оказывали ему холодность, какъ и тогда, какъ они ласкались къ нему; безъ всякихъ усилій, обнажая только душу свою, онъ кончиль тъмъ, что всъхъ обворожилъ. Онъ славно зналь артилерійскую науку и прилежно ею занимался; въ музыкъ же и въ ноэзін видълъ только для себя забаву, но и онъ ему дались. Какъ чудесно онъ выражался! У него былъ какой-то особенный, свой собственный языкъ, простой, для всъхъ понятный, а неподражаемый. Что удивительнаго, если всъ женщины были отъ него безъ ума, когда мущины имъ плънялись? Не знаю, кого бы онъ не любилъ, но иъкоторыхъ любилъ болъе прочихъ, и мнъ кажется, что я былъ въ числъ ихъ.

На войнъ прославился онъ мужествомъ и талантами: подъ Прейсишъ-Эйлау, въ генеральскомъ чипъ, командовалъ опъ почти всею артилеріей и батареями своими болье всъхъ папосиль вредъ Французской арміи. Какъ пріятно было мнъ увидъть сего милаго мнъ юношу, годомъ или двумя меня постаръе, съ Георгіевскимъ крестомъ на шеъ. Не давъ мнъ опомниться, онъ посадилъ меня въ коляску, повезъ къ себъ въ лагерь и почти насильно оставилъ у себя объдать.

Въ большой ставкъ, гдъ мы усълись и въ которой накрытъ былъ длинный столъ, черезъ нъсколько времени начали собираться подчиненые Кутайсова, артилерійскіе штабъ и оберъ-офицеры. Обращенія его съ ними я никогда не забуду; я бы назвалъ его чрезвычайно искуснымъ, если бы не зналъ, что въ этомъ человъкъ все было натуральное. Въ ласкахъ, въ фамиліярности его съ людьми, изъ коихъ половина была старъе его, чувствительно было начальство; они же, отмънно свободно съ нимъ разговаривая, ни на минуту не забывались передъ нимъ. Всъ глядъли ему въ глаза, чтобы предугадать его желанія, и онъ казался старшимъ братомъ между меньшими, которые любятъ и боятся его: въ немь была какая-то магія.

Я пробыль еще нъсколько времени въ Витебскъ и почти каждый день, иногда и пъшкомъ, посъщалъ этотъ лагерь, который быль въ двухъ верстахъ отъ города. Вокругъ Кутайсова было все такъ живо, такъ весело и вмъстъ съ тъмъ такъ пристойно, какъ онъ самъ; молодыя дамы могли бы не краснъя находиться въ его военномъ обществъ. Прибавить ли къ тому еще одно, чему нынъ съ трудомъ повърятъ: всъ эти воины, окуренные пороховымъ дымомъ, не знали табачнаго; у Кутайсова не было ни одной трубки. Я болъе его не видълъ: вскоръ потомъ умеръ онъ героемъ, какъ умереть ему надлежало. Спасибо Жуковскому, что онъ въ прекрасныхъ стихахъ сохранилъ память о столь прекрасномъ существованіи: безъ него простылъ бы и слъдъ такого диковиннаго человъка.

Приближение осени заставило меня торопиться, я согласился остаться съ сестрою только день ел имянинъ 26-е Августа, а 28-го по Бълорусскому тракту отправился въ Петербургъ.

Симъ обратнымъ путешествіемъ хочу я заключить вторую часть моихъ Записокъ. Наступилъ второй періодъ царствованія императора Александра, когда все изивнилось въ немъ и вокругъ него, когда онъ долженъ былъ разорвать прежніе союзы, удалить отъ себя прежнихъ любимцевъ, когда, насильно влекомый Наполеономъ, долженъ былъ онъ казаться идущимъ съ нимъ рука объ руку, когда притворство сдвлалось для него необходимостію и спасеніемъ.

Въ томъ же году вступилъ я въ законное совершеннолѣтіе, кончилась первая моя юность, а ее только одну признавалъ я всегда за настоящую. Уже румянецъ началъ спадать съ моихъщекъ, и густой, черный волосъ заступилъ мъсто нѣжнаго пуха на подбородкъ моемъ; вошедъ въ лѣтніе годы моей жизни, сталъ я сильнѣе любить, за то глубже и постояннѣе ненавидѣть, чаще сердиться, рѣже смѣяться, рѣже и плакать: все миновалось. Прости же моя молодость, время дорогое, золотое, невозвратное, вѣчно памятное! Кто не жалълъ о тебѣ; но признаюсь, увы, кто болѣе меня? Всѣ истпиныя, сердечныя радости зналъ я только съ тобою. Благодарю тебя, молодость, за неоцѣненные дары твои, за друзей, копхъ дала ты миѣ и коихъ большая часть вмѣстѣ съ тобою отъ меня удалились, за нѣжные взоры, за безкорыстную, непритворную ко миѣ любовь, за которую тебѣ же я обязанъ и которая вслъдъ за тобою отъ меня скрылась. Благодарю за все, за все, даже за горести, тобою миѣ посланныя и тобою же услажденныя.

Вотъ этимъ, кажется, бредилъ я дорогой. Въ день вывзда моего, изъ Вптебска, къ вечеру, погода перемвнилась, пошелъ дождь, и за одну ночь лёто превратилось въ холодную осень. Я былъ, какъ говорится, на лётнемъ ходу; ничего со мною не было теплаго, и въ Великихъ Лукахъ почувствовалъ я первый легкій ознобъ; меня напоили чаемъ съ виномъ, мнё показалось, что я согрёлся, но это былъ лихорадочный жаръ. Пароксизмы возобновлялись и проходили; я все упрямствовалъ вхать. А что за погода! Что за дорога! На деревянной мостовой бревешки прыгали подо мной, какъ клавиши. Когда приходило на меня безпамятство, слуга при мнё находившійся браль на себя останавливать меня. Въ Луге сдёлалось мнё такъ дурно, что я самъ рёшился остановиться. Я думалъ, что наступилъ мой послёдній часъ и не жалёль о жизни: молодость моя прошла, а безъ нея, казалось мнё, на что мнё жизнь? Однакоже мнё отлегло, и рано поутру 2 Сентября пріёхалъ я въ Петербургъ.

## ЗАПИСКИ Ф. Ф. ВИГЕЛЯ.

## СОДЕРЖАНІЕ.

## часть первая.

|       |                                                          | Стр. |
|-------|----------------------------------------------------------|------|
| I.    | Введеніе                                                 | 5    |
| II.   | Финское происхождение. — Ө. И. Сандерсъ                  | 7    |
|       | II. И. Лебедевъ.—В. И. Чулковъ.—Мать                     | 13   |
| IV.   | Филиппъ Лаврентьевичъ Вигель                             | 16   |
|       | Служба отца на Кубани, въ Варшавт п Херсонъ              | 25   |
|       | Дътство въ Кіевъ.—Х. И. Мутъ                             | 33   |
|       | Графиия А. В. Браницкая Шардонъ и Шардонша Князь         |      |
|       | В. А. Хованскій                                          | 43   |
| VIII. | Князь ІІ. М. Дашковъ въ Кіевъ Кіевскій намъстникъ С. Е.  |      |
|       | Шпрковъ Мптрополитъ Самуилъ                              | 56   |
| lX.   | Сестры и братья                                          | 65   |
| χ.    | Въкъ Екатерины Великой                                   | 72   |
|       | Кіевъ при ПавлъХарактеристика Поляковъ                   | 77   |
|       | Гатчинцы Графъ И. П. Салтыковъ Илья Ивановичъ Але-       |      |
|       | ксвевъ.—Свадьба сестры                                   | 90   |
| XIII. | Въ Московскомъ генералъ-губернаторскомъ домъ. — Князь    |      |
|       | Петръ Ивановичъ Одоевскій. —Форсевиль. —Ученье во Фран-  |      |
|       | цузскомъ пансіонъ.—Дъвица Турчанинова                    | 97   |
| XIV.  | Мъстечко Казацкое Князь С. Ө. Голицынъ Павелъ Ива-       |      |
|       | новичъ СумароковъИ. А. Крыловъ                           | 115  |
| XV.   | Изъ Кіева въ Петербургъ (1800) Встрвча съ императоромъ   |      |
|       | Павломъ П. Г. Демидовъ Исканіе службы Графъ Растоп-      |      |
|       | чинъ (1800)Прогулки Павла ПервагоАктриса Шевалье.        | 140  |
| XVI.  | Московскій Архивъ Иностранныхъ Дълъ                      |      |
|       | Воцареніе Александра І-го. — Маронно. — П. И. Мятлева. — |      |
|       | Карамзинъ. В. Л. Пушкинъ. Князь А. Б. Куракинъ           | 177  |

| X A TIT | . изъ клева въ пензу.—Старина пензенскаго кран.—Значе-        |     |
|---------|---------------------------------------------------------------|-----|
|         | ніе губернатора.—Симоновъ монастырь.—Отътздъ въ Петер-        |     |
|         | бургъ (1802)                                                  | 19  |
|         |                                                               |     |
|         |                                                               |     |
|         | •                                                             |     |
|         | часть вторая.                                                 |     |
| I.      | . Министерства. — Сперанскій                                  | :   |
| II.     | Петербугская знать Магницкій                                  | 14  |
| III.    | Французы-эмигранты.—Голубцовы.—Арбеневы                       | 31  |
| IV.     | Графъ Сухтеленъ.—Д. Н. Блудовъ                                | 48  |
|         | Служба въ Петербургъ                                          | 57  |
| VI.     | Театръ въ Пензъ Зубриловка Обръзковъ Мартыновъ                |     |
|         | Злобинъ                                                       | 67  |
| VII.    | Посольство въ Китай 1                                         | 102 |
| VIII.   | Москва 1805.—Казань.—Мансуровы.—Юшковы.—Есиповы. 1            | 22  |
| IX.     | Вятская и Пермская губерніи. — Сибирь                         | 41  |
|         |                                                               | 68  |
|         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                         | 90  |
|         |                                                               | 205 |
|         | Мартинисты. — А. И. Тургеневъ. — Милиція. — А. П. Хвостова. 2 | 212 |
|         | Пензенская служба отца. — Тильзить. — Поъздка въ Витебскъ. —  |     |
|         | Графъ А. И. Кутайсовъ (Сентябрь 1807)                         | 229 |



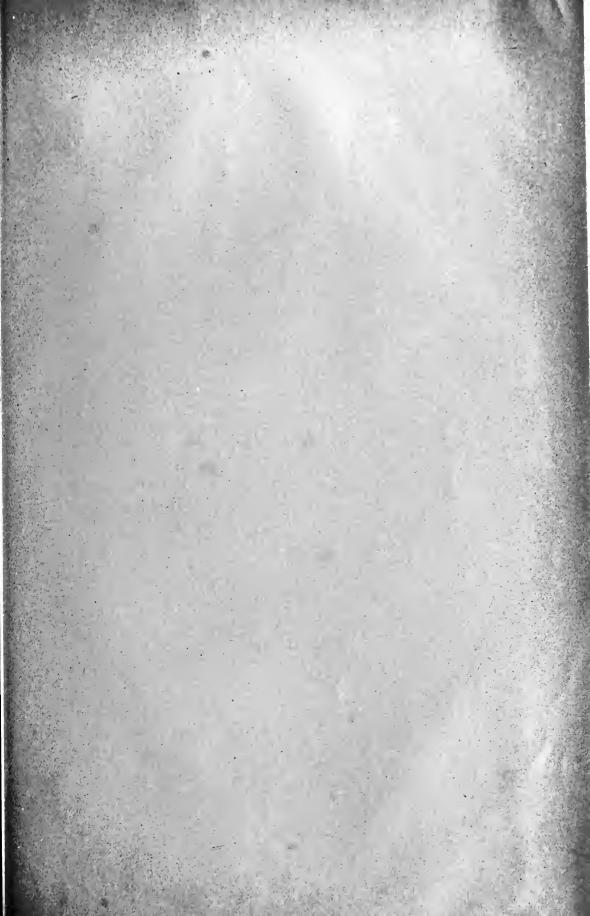

Цена 2 рубля 50 копескъ.



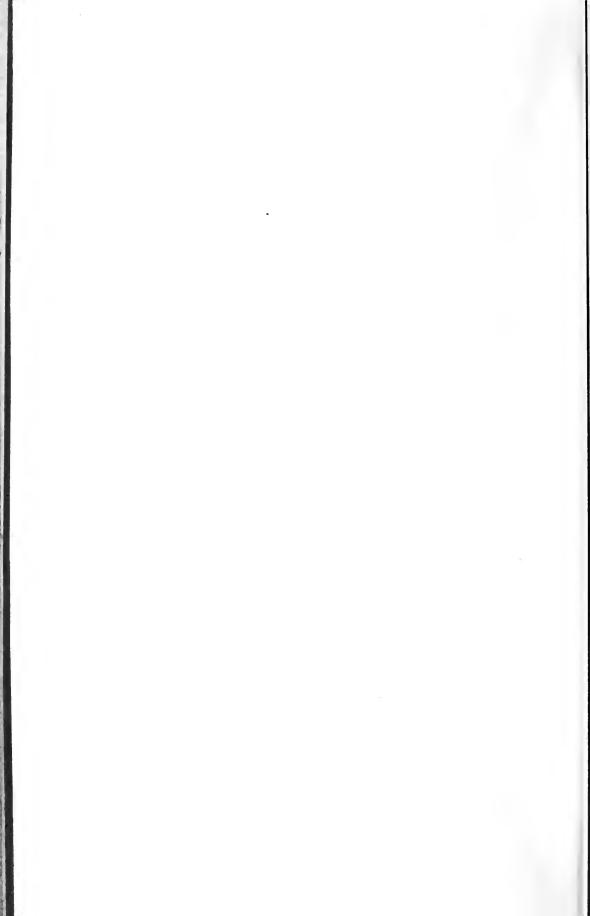



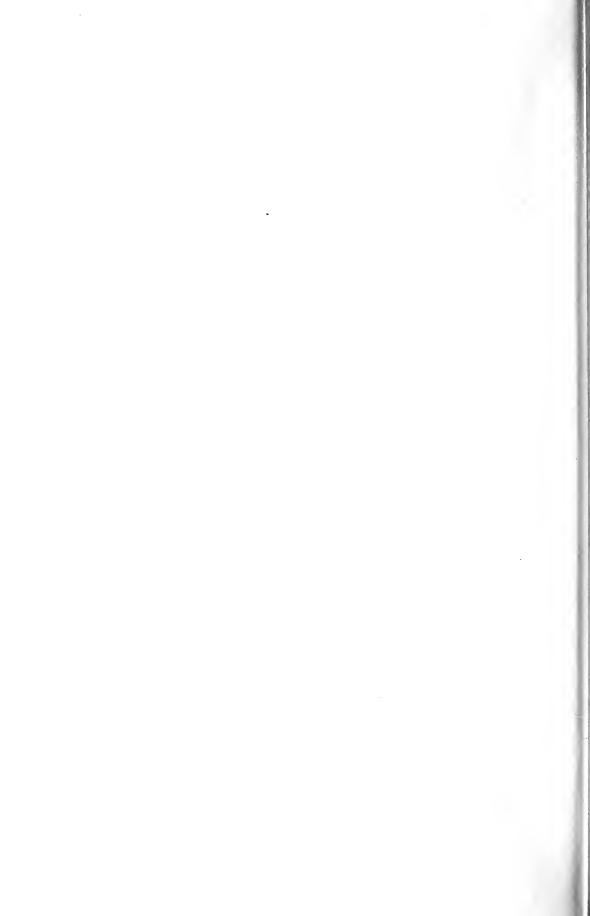

## PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

